

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
   Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

41 M 26, -

Slaw 3099,37.10

## HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of
JASPER NEWTON KELLER
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER
MARIAN MANDELL KELLER
RALPH HENSHAW KELLER
CARLTILDEN KELLER



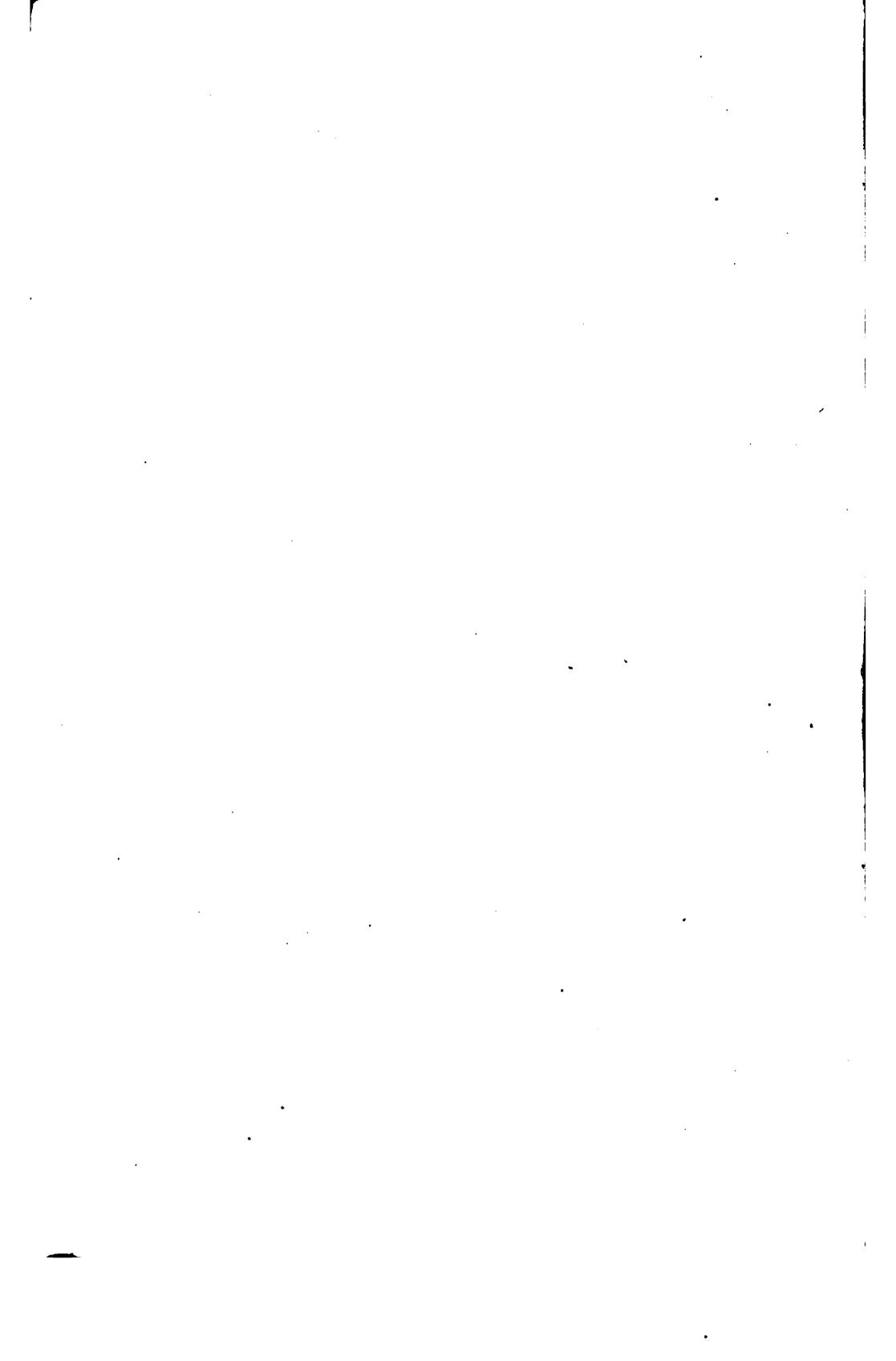

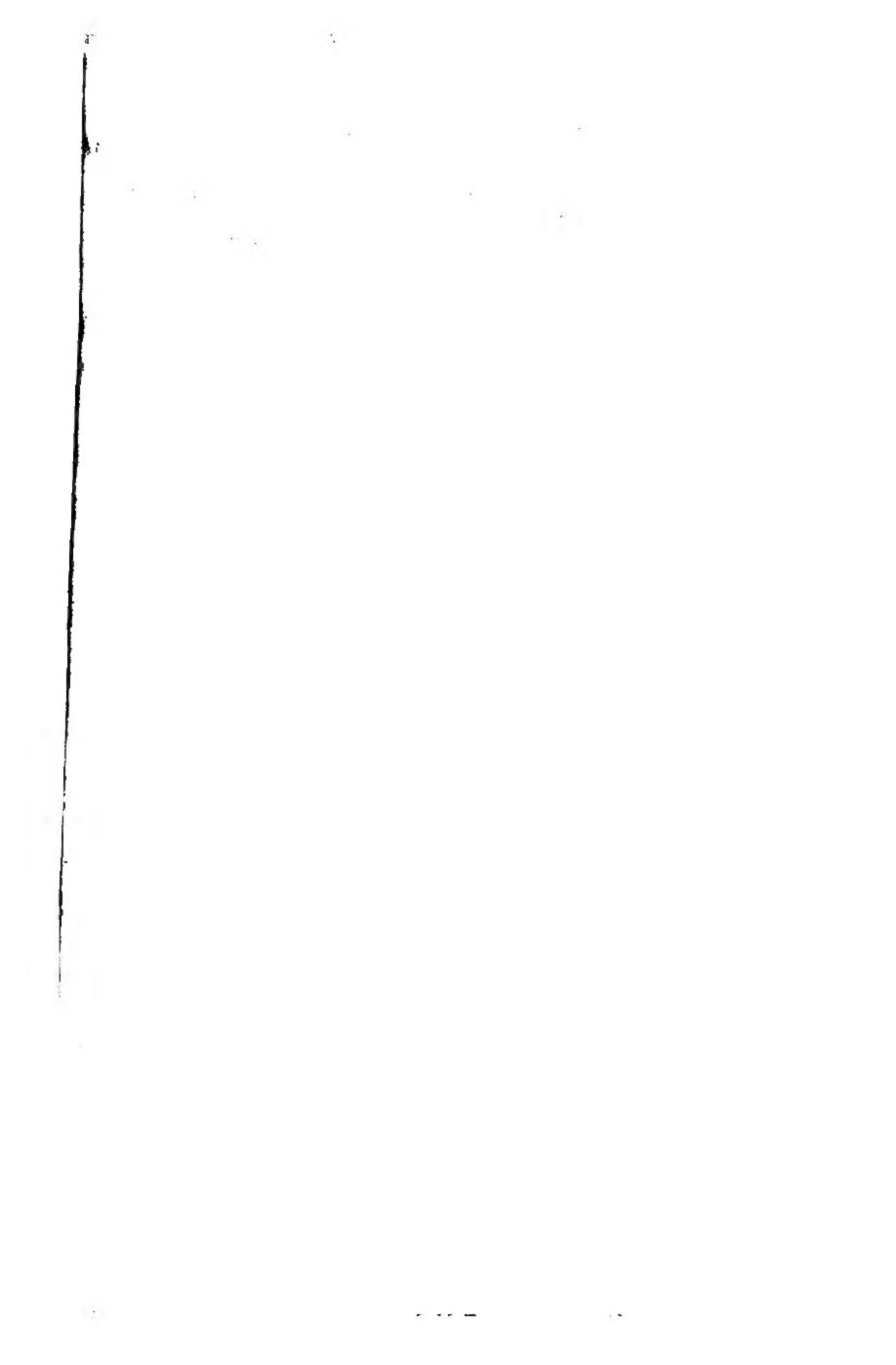

• i **.** . • . • :

## ИЗЪ ДЕРЕВНИ

## 11 ПИСЕМЪ

(1872—1882 rr.)

## А. Н. ЭНГЕЛЬГАРДТА



9562

С.-ПЕТЕРБУРГЪ ИЗДАНТЕ А. С. СУВОРИНА 1882

# Slav 3099.37.10



Тимографія А. Є. Суворина, Эртелевь пер., д. 11—2.

1872 — 1882 г.

Вы хотите, чтобы я предупреждаю, что рашительно ни о чемъ другомъ ни думать, ни говорить, ни писать не могу, какъ о хозяйства. Всв мои интересы, всв интересы лицъ, съ которыми я ежедневно встранось, сосредоточены на дровахъ, хлаба, скота, навоза... Намъни до чего другаго дала натъ.

5-го февраля я праздновалъ годовщину моего прибытія въ деревню. Вотъ описаніе моего зимняго дня.

...Поужинавъ, я ложусь спать и, засыпая, мечтаю о томъ, что черезъ три года у меня будетъ тринадцать десятинъ клеверу намъсто облогъ, которыя я тепер подымаю подъ ленъ. Во снъ я вижу стадо пасущихся на клеверной отавъ холмогорокъ, которыя народятся отъ бычка, объщаннаго мнъ однимъ извъстнымъ петербургскимъ скотоводомъ. Просыпаюсь съ мыслью о томъ, какъ бы прикупить сънца подешевле.

Проснувщись, зажигаю свычку и стучу въ стыну—баринъ, значитъ, проснудся, чаю кочетъ. Слышу! отвычаетъ Авдотья и начинаетъ возиться съ самоваромъ. Пока баба ставитъ самоваръ, я лежу въ постели, курю папироску мечтаю о томъ, какая отличная пустощь выйдетъ, когда срубятъ проданный мною ныньче лъсъ. Помечтавъ, покуривъ, надъваю валежи и полушубокъ. Домъ у меня плоховатъ: когда вытопятъ печи, къ вечеру жарко до-нельзя, къ утру колодно, изъ-подъ полу дуетъ, изъ, дверей дуетъ, окна замерали, совершенно какъ въ крестьянской изът. Я-было сначала носилъ нъмецкій костюмъ, но скоро убъдился, что текъ нельзя, и началь носить валенки и полушубокъ. Тепло и удобно Наконецъ, баба, позъвывая, несетъ чай. Одъта она, какъ и я, въ валенки и полушубокъ.

- Здравствуй, Авдотья. Ну, что?
- А ничего!
- Холодно?
- Не то чтобы очень; только илтетъ.
- Иванъ ушелъ на скотный?
- Давно ушель: чай ужъ кормъ задали.
- Что это Лыска вчера вечеромъ лаяла?
- А Богъ ё знаетъ. Такъ, ничего. Волки, должно, близко подходили.

Я заказываю обёдь. Авдотья, жена старосты Ивана, у меня хозяйка въ домв. Она готовить мнв кушанье, моеть бёлье, завёдуеть всёмъ хозяйствомъ. Она же доить коровъ, завёдуеть молочнымъ скономъ, бьеть масло, собираетъ творогъ. Авдотья — главное лицо въ моемъ женскомъ персоналё и всё другія бабы ей подчинены, за исключеніемъ "старухи", которая хозяйкой въ застольной.

Объдъ заказанъ. Баба уходитъ. Я нью чай и мечтаю о томъ, какъ будетъ хорошо, когда нынъшнею весной вычистятъ низины на пустошахъ и облогахъ, черезъ что покосъ улучшится и съва будетъ больше.

Пью чай, курю и мечтаю. Иванъ староста пришель; одъть въ ваденки и полушубокъ.

- Здравствуй, Иванъ. Ну, что?
- Все слава Богу. Кормъ скоту задали. Корова бурая бѣлобокая телилась.
  - А! Благополучно?
- Слава Богу. Сходилась какъ следуеть. Въ маленькій хлевокъ поставили.
  - Телечку телила?
  - Телочку-буренькая, бізлоспиная... Ничего телочка.

Я достаю изъ стола записную книгу, записываю новорожденную телочку въ списокъ нынѣшнихъ телятъ: "№ 5 бурая бѣлоспиная телечка в 72 отъ № 10" и смотрю по календарю, когда телочкѣ будетъ шесть недѣль, что отмѣчаю въ книгѣ.

- Что, хорошо събли вечернюю дачу?
- Хорошо събли, только былье осталось. Пустошное сѣно, сами изволите посмотрѣть, роговой скотъ хорошо будетъ събдать: кромѣ былья ничего не останется, потому въ немъ вострецу нѣтъ.
  - Что это Лыска вчера вечеромъ лаяла?
  - Такъ, ничего. Волки, должно, подходили. Молчаніе. Говорить больше не о чемъ.) Иванъ, выждавъ, сколько

требеть приличіе, и видя, что говорить больше нечего, береть чайную посуу и уходить къ Авдотьъ пить чай.

фоль чая я или пишу, или читаю химическіе журналы, собственно, впровить, для очищенія совъсти: неловко какъ-то, занимавшись двадпать льть химіей, вдругь бросить свою науку. Но не могу не сознатся, что очень часто, читая статью о какомъ нибудь паро-хлорыпетаалуйдинь, я задумываюсь на самомъ интересномъ мъсть и напинаю мечтать, какъ бы хорошо было, еслибы удалось будущею осенью
купиъ пудовъ 500 жмаковъ... навозъ-то какой быль бы!

бутрвло. Кандитеръ Савельичъ пришелъ печи топить. У меня нечитопить кандитерь, настоящій кандитерь, который умфеть двлать настоящіе конфекты. Попаль этоть кандитерь ко мив случайно. Когд-то, лътъ интьдесять или шестьдесять тому назадъ-за старостью, жандитеръ самъ позабылъ сколько ему летъ - Савельичъ учился кандитерскому ремеслу въ одной изъ лучшихъ кандитерскихъ въ Москвъ, быль кандитеромь въ одномъ изъ московскихъ клубовъ, потомъ былъ жать помещикомь въ деревню, где проходиль различныя должности: быль поваромь, кучеромь, буфетчикомь, вывзднымь лакеемь, истопникомъ, судомойкой и т. п. Жениться Савельичь не успёль, хозяйствомъ и семействомъ не обзавелся, собственности не пріобраль — у господъ быль всегда на застольной-подъ старость оглохъ и по несчастному случаю потеряль челюсть, которую ему вынуль какой-то знаменитый хирургъ, вызванный изъ-за границы для пользованія одного богатаго больного барина. Случилось какъ разъ въ это время, что Савельичу ударомъ какого-то механизма на круподернв, гдв онъ дралъ крупу, раздробило левую челюсть; сделалась рана, и раздробленную челюсть пришлось вынуть, что и исполниль знаменитый хирургь. Операція удалась. Савельичъ остался живъ и исправно жуетъ одною челюстью. Один-, задцать лёть тому назадъ, Савельичь сдёлался вольнымъ и съ тёхъ поръ жиль все больше около церкви. Сначала быль церковнымъ старостой, потомъ кодилъ съ внижкой собирать на церновь. Последніе же два года Савельичъ жилъ какъ птица небесная, со дня на день, перебиваясь кое-какъ. Летомъ и осенью нанимался за мужиковъ караулить щерковь, за что очередной дворъ давалъ ему харчи и платилъ по 5 копескъ за ночь, варилъ иногда купцамъ въ городъ варенье, за что ему тоже перепадали кое-какія деньжонки. Зимой же-самое трудное для Савельича время—жиль на капиталь, заработанный лётомь. Квартировалъ на своихъ харчахъ у какого нибудь знакомаго мужика и за квартиру помогаль мужику въ домашнихъ работахъ — за водой сходить, дровъ нарубитъ, люльку качаетъ-старикъ во дворъ никогда не лишній; кормился же своимъ кандитерскимъ ремесломъ: купитъ на зара-

ботанныя льтомъ деньжонки ньсколько фунтовъ сахару, надълает деденцовъ и носитъ по деревнямъ (разумфется, безъ торговаго сидътельства). Дасть старух в конфекту для внучать—она его накорить Разумвется, плохо вль всегда, голодаль иногда, но милостына, юворить, не просиль. Ко мнв Савельичь попаль такимь образомь: заожу какъ-то въ прошедшемъ году великимъ постомъ въ избу, гдв жвуть работники и работницы, вижу сидить, въ одной рубахъ, высокій худой, истощенный отъ плохаго харча, лысый старикъ и треть въ еревянной ступь табакъ. "Кто это?" спрашиваю.—"А старикъ", говритъ староста, "по знакомству зашель; я ему табакь даль стереть-побы даеть за это сь нами". Подъ вечерь, отдавая отчеть по хозяйству староста заговориять о старикв, разсказаль, что старикь бывшій дворвый. что онъ кандитеръ, при господахъ живалъ, господскіе порядки знать и попросиль позволенія притласить старика къ свётлому празднику разговъться, "а онъ за это поможетъ Авдотьъ къ празднику столъ/готовить", прибавиль староста. Я, разумвется, позволиль. Авдотья была въ восторгв, что старикъ придетъ къ празднику и номожетъ ей всеприготовить хорменно (форменно), какъ у господъ бываетъ. Чтобы всебыло корменно, какъ у господъ, -- это конёкъ Авдотыи.

Поселившись въ деревив, я рвшился не заводить ни кучеровъ, ни поваровъ, ни лакеевъ, то-естъ, всего, что составляетъ принадлежность помвщичьихъ домовъ, что было одною изъ причинъ раззоренія небогатыхъ помвщиковъ, неумвишихъ послѣ "Положенія" повести своюжизнь иначе, чвмъ прежде, что было одною изъ причинъ, почему номвщики побросали хозяйства и убъжали на службу. Поселившись въдеревив, я повелъ жизнь на новый ладъ.

Въ имъніи я нашель старосту; у старосты, разумъется, оказаластбаба, которая вела его хозяйство, готовила ему кушанье, мыла бълье.
Я перемъстиль старосту съ бабой изъ избы въ домъ и сдълаль Ардотью, моею хозяйкой, кухаркой, прачкой. По хозяйству — молочное
дъло, выпойка телятъ и пр.—учить ее мнъ было не чему: я самъ у
нея учусь и долженъ сознаться, что отъ нея научился гораздо большему, чъмъ по книгамъ, гдъ говорится, что "у молочной коровы голова бываетъ легкая, съ тонкими рогами, ноги тонкія, хвость длинный
и тонкій, кожа и волосы мягкіе и нъжные, вообще-же весь видъ жеенственный и пр."; но по части кухни я ей нъсколько помогъ. При помощи моей (недаромъ-же я химикъ: все-таки, и въ поваренномъ дълъмогу понять суть), Авдотья, обладающая необыкновенными кулинарными способностями и стараніемъ, а также присущими каждой бабъ
знаніями, какъ слъдуетъ печь клъбъ, дълать щи и нироги, стала отлично готовить мнъ кушанье и разные запасы на зиму—пикули, ма-

ринованные грибки, наливки, консервы изъ рыбы и раковъ, варенье, сливочные сыры. Я ей объясниль, что при приготовлении сиропа изъ ягодь, главное-варить до такой степени, чтобы, нодъ вліяніемъ кислоты, кристаллическій сахаръ перешель въ виноградный и сиропъ стустился настолько, чтобы брожение не могло происходить; объясниль, что гніенія въ консервахь, плесени въ никуляхь и проч., какъ показаль Пастеръ, не будетъ, если изъ воздуха не попадутъ зародыши низшихъ организмовъ; объяснилъ действіе высовой температуры на зародыши, бълковину и т. п. Все это Авдотья прекрасно поняла. Все идеть у насъ отлично: и масло выдълываемъ превосходлое, и бархатный сливочный сыръ дёлаемъ такой, что Эрберу не грехъ было бы подать своимъ посетителямъ, и раковъ маринуемъ. и ветчину солимъ, и гусей коптимъ, и колбасы чинимъ, и рябчиковъ жаримъ не хуже, чемъ у Дюссо. Въ одномъ только мы съ Прохоровной не сходимся: я забочусь тожько о вкусть, а она, крожть того, и о томъ, чтобы все было форменно, какъ у господъ бываетъ, чтобы насъ не осудили. Кандитеръ, который живалъ при господахъ, былъ для нея истинною находкой, и она съ волненіемъ ожидала, разръшу ли я пригласить кандитера къ свътлому празднику: праздникъ больтой, попы прівдуть, а у нась не форменно будеть.

Кандитеръ пришелъ за три дня до праздника. Заръзали барана; я съвздиль на станцію и купиль крупчатки, сандалу, изюму, миндалю,--- началась стряпня; кандитеръ выръваль изъ разноцвътной бумаги украшенія для кулича и бараньяго окорока; я, вивств съ однимъ изъ друзей жимиковъ, прівхавшимъ изъ Петербурга ко мнв въ гости на праздникъ, сдълали изъ розовой чайной бумаги цвътокъ розанъ, надушили его превосходными духами и воткнули въ куличъ. Все вышло отлично, — и куличъ, и пасха, и поросенокъ, и баранина, а главное, все было форменно и передъ попами мы не ударили лицомъ въ грязъ. Авдотья была на верху блаженства и ходила съ сіяющимъ лицомъ, наряженная въ яркій сарафанъ. Кандитеръ только сплоховаль-взялся онь сдёлать какой-то сладкій англійскій торть, но тортъ не вышель, то есть, вышель очень плохъ. Замътивъ на другой день, что все было събдено, за исключениемъ англійскаго торта, кандитеръ такъ сконфузился, что, не говоря ни слова, кудато скрылся.

Лѣтомъ кандитеръ жилъ гдѣ-то при церкви, недалеко, верстахъ въ десяти отъ меня. Я про него забылъ совершенно. Только въ августѣ, когда понадобился сторожъ для озимей, картофеля и гороха, я вспомнилъ про кандитера. Дай, думаю, возьму его къ себѣ на зиму—не объѣстъ вѣдь, а все что нибудь въ домѣ сдѣлаетъ. Съ ав-

густа кандитеръ поселился у меня и оказался очень полезнымъ человѣкомъ: осенью горокъ и картофель караулилъ, лошадей чужихъ съ озими выгонялъ, конечно, ни одной лошади въ нотравѣ не поймалъ (старъ, отъ худыхъ харчей съ тѣла спалъ и силу потерялъ), но все-таки полевой сторожъ, — мужики опаску имѣютъ и лошадей такъ зря не пускаютъ, а если зайдетъ какая по нечаянности, старикъ выгонитъ. Осенью домъ конопатилъ, двойныя рамы вставлялъ. Тенерь печи топитъ, Авдотъѣ помогаетъ, комнаты убираетъ, кошекъ школитъ, если провинится, платье чиститъ, посуду моетъ, а иногда: конфекты дѣлаетъ.

Кандитеръ затопилъ печи. Авдотья изъ-подъ коровъ пришла. Хлъбы въ печь сажаетъ. Стряпать собирается. Пришелъ Иванъ.

- **Что**?
- Надумался за Днѣпръ сегодня съѣздить. Сѣна не удастся ли дешево купить. Говорять, съ выкупитми сильно нажимають. Становой въ волости быль. Теперь, по нуждѣ, сѣно, можетъ, кто продастъ, а то какъ заплатятъ недоимки—не купишь, потому ныньче и у крестьянъ корму вездѣ умаленіе.
  - Какіе же теперь выкупные?
- Да это все осенніе, пеньковые выбивають. Пеньку продали да не расплатились. Пеньки ныньче плохи. Хліба ніть. Другой пеньку продаль, а подати и выкупные не уплатиль, потому что хліба купиль. Воть Оедоть культо браль—заплатиль изь того, что за пеньку выручиль, а выкупные не внесь. Теперь и нажимають.
- Ну, поъзжай, покупай съно. Да въ волость не заъдешь ли? Что же наши оброки?
- Недавно быль. Волостной объщаль. Воть, говорить, казенные выберу,—за ваши примусь. У Марченка самъ быль.
  - Ну, что-жъ?
- Да, что-жъ, вичего. Я ему говорю: что-жъ ты,—пеньку продалъ, а недоимку не несешь?
  - Hy?
- Денегъ, говоритъ, нъту. За пеньку двадцать рублей взялъ, пять осьминъ хлъба купилъ и хлъбъ показалъ. Самъ, говоритъ, знаешь, что у меня шестеро дътей; въдь ихъ кормить нужно. Это въдь, говоритъ, не скотина, не заръжешь да не съъшь, коли корму нътъ. Что хочешь дълай, а корми.
  - А другіе что?
- Другіе извістно что говорять: коли платить, такъ всімь платить поровну, что слідуеть. Коли милость баринь сділаеть съ Марченка подождать, такъ за что же мы будемъ раньше его платить.

У Марченка еще бычокъ есть — пусть продастъ. Пороть его нужно. Народилъ дътей — умъй кормить.

— Хорошо. Ну, повзжай съ Богомъ. Хлопочи насчетъ свна.

Полученіе оброковъ дёло очень трудное. Кажется, оброкъ — вёрный доходь, все равно, что жалованье, но это только кажется въ Петербургъ. Тамъ, въ Петербургъ, худо ли, хорошо, — отслужилъ мъсицъ и ступай къ казначею, получай что слъдуетъ. Откуда эти деньги, какъ они попали къ казначею — вы этого не знаете и спокойно кладете ихъ въ карманъ, тъмъ болъе, что вы думаете, что ихъ заслужили, заработали. Тутъ же не то; извольте получить оброкъ съ человъка, который ъстъ пушной хлъбъ, который кусокъ чистаго ржанаго хлъба несетъ въ гостинецъ дътямъ... Прибавьте еще къ этому, что вы не можете обольщать себя тъмъ, что заслужили, заработали эти деньги...

Конечно, получить обровъ можно,—стоитъ только настоятельно требовать; но вѣдь каждый человѣкъ—человѣкъ и, какъ вы себя ни настраивайте, однако, не выдержите хладнокровно, когда увидите, какъ рыдаетъ баба, прощаясь съ своею коровой, которую ведутъ на аукціонъ... Махнете рукой и скажете: подожду. Разъ, другой, а-потомъ и убѣжите куда нибудь на службу; издали требовать оброкъ легче: напишете посреднику, скотъ продадутъ, раздирательныхъ сценъвы не увидите...

Староста ушелъ. Я иду на скотный дворъ. Скотъ уже напоили и начинаютъ закладывать вторую дачу корма. Я захожу въ каждый хлѣвъ, смотрю, чисто ли съёдена утренняя задача. Вторую задачу даютъ при мнѣ. Я смотрю, какъ скотъ ѣстъ, не отбиваютъ ли однѣ коровы другихъ, не слёдуетъ ли которую поставить въ отдѣльный хлѣвокъ для поправки. Захожу въ телятникъ, въ овчарню, въ скотную избу, гдѣ, кромѣ скотника, скотницы (его жены) и ихъ семерыхъ дѣтей, помѣщаются еще новорожденные телята и ягнята.

Кромѣ старосты, у меня есть еще скотникъ Петръ съ женой Ховрой и дѣтьми. У скотника семеро дѣтей: Варнай — 14 лѣтъ, Аксинья — 11 лѣтъ, Андрей — 10 лѣтъ, Прохоръ—8 лѣтъ, Солошка — 6 лѣтъ, Павликъ—4 лѣтъ, Ховра — еще нѣтъ году. Все это семейство, до Солошки включительно, работаетъ безустанно съ утра до ночи, чтобы только прокормиться.

Самъ скотникъ Петръ лѣтомъ, съ 1-го мая по 1-е октября, пасетъ скотъ, зимой же, съ 1-го октября по 1-е мая, кормитъ и поитъ скотъ. Въ этой работѣ ему помогаютъ два старшіе сына, Варнай (14 лѣтъ) и Андрей (10 лѣтъ). Лѣтомъ, скотникъ, вставъ на зарѣ до солнечнаго восхода, выгоняетъ скотъ въ поле и при помощи двухъ

старшихъ ребять (скота ныньче будеть 100 штукъ) пасеть его (младшій, Андрей, обыкновенно носить ружье противь волковъ). Въ 11 часовъ онъ пригоняеть скотъ на дворъ, гдъ скотъ стоить до 3-хъ часовъ. Въ 4 часу онъ опять гонить скотъ въ ноле и возвращается домой на ночь. И такъ изо дня въ день, въ теченіи цълаго лъта, и въ будни, и въ праздники, и въ зной, и въ дождь, и въ холодъ. Для скотнива нътъ праздника ни лътомъ, ни зимой; праздникъ отличается у него отъ будничныхъ дней только темъ, что въ правдничные и воскресные дни онъ получаетъ порцію (1/100 ведра) водки передъ объдомъ. Зимой скотникъ, опять-таки при номещи двухъ старшихъ ребять, кормить и ноить скоть: вставь до свъту, онь задаеть первую дачу корма; когда обутръетъ, бабы доять скоть, послъ чего скотникъ ноитъ скотъ, гоняя на водопой каждый хлевъ особенно. Послѣ водопоя онъ задаетъ вторую дачу корма, обѣдаетъ и отдыхаеть. Подъ вечерь, вторично поить скоть и задаеть третью дачу корма на ночь. Ночью зимой скотникъ не имъетъ настоящаго покоя, потому что, не смотря ни на морозъ, ни на выогу, онъ въ теченіе ночи долженъ нъсколько разъ сходить въ хлевы посмотреть скотъ, а когда коровы начнуть телиться (декабрь, январь, февраль), онъ долженъ постоянно следить за ними и всегда быть на чеку, потому что его дъло принять теленка и принести его въ теплую избу. Старшіе ребята помогають скотнику раздавать кормъ, и даже десятил'єтній Андрей работаеть настоящимь образомь, по м'єр'є своихь силь запрягаеть лошадь, помогаеть брату навладывать сёно на возъ — самъ скотникъ Петръ въ это время носить кормъ мелкому скоту, потому что для мелкаго скота съпо нужно выбирать, а въ этомъ на ребять положиться нельзя — водить лошадь и въ хлѣвахъ разносить кормь и закладываеть его въ ящики. Разумбется, Андрей, по мъръ силъ, забираетъ маленькія охапочки съна; но посмотръли бы вы, какъ онъ бойко ходитъ между коровами, какъ покрикиваетъ на быка — и быкъ его боится, потому что у Андрея въ рукахъ кнутъ. Летомъ Андрей носить за отцомъ ружье, но при случай и самъ выстрѣлить. Разъ, лѣтомъ, я быль въ полѣ недалеко отъ стада, которое разсыпалось между кустами. Вдругь слышу выстрёль. Бёгу на выстрълъ и вижу Андрей (ему тогда только-что десятый годъ пошель) держить въ рукахъ дымящееся ружье. "Въ кого ты стръляль?"—"Въ волка".—"Гдв?"—"Да воть за ровкомъ; выскочиль изъ моложи по ту сторону ровка, остановился на бичажку, стоить и смотрить на меня, лохматый такой, я и выстрелиль". — "Какъ же ты стръляль?" -- ружье у скотника тяжелое, длинное, одноствольное, еще съ 12-го года французское, солдатское. "На сучекъ положилъ да и

выстрелиль. Что-жь? Такь и подраль; да вонь ио полю дуеть". Действительно, смотрю, волкъ несется по паровому полю.

Жена скотника, спотивца Ховра, донтъ норовъ имъстъ съ Авдотъей и недойницами, поитъ телять, иормить ягнять, готовить кушанье для своего многочисленнаго семейства—одного хлъба сволько: нужно испечь—обмываеть и общиваеть дътей. Въ этихъ работахъ ей номо-гаеть старшая дочь, Авсюта (12 лътъ), и млядияя, Солошия (6 лътъ), спеціальная обязанность которой состоить въ укодъ за маленьной Ховрой, которую она качаетъ въ люлькъ, таскаетъ не двору, забавълять и няньчитъ. Прокоръ (8 лътъ) тоже помогаетъ по хозяйствустонъ рубитъ дрова, и такъ-какъ силенен у него мало, то онъ цълый день возится, чтобы нарубить столько дровъ, скольно нужно для отопленія одной печки. Только Павликъ и маленькая Ховра ничего не дълаютъ.

За все это скотникъ получаетъ из годъ 60 рублей девитами, 6 кулей 6 мёръ ржи, 2 куля овса, 1 1/2 куля ячменя, держить на моемъ
ворму корову и овду, имнетъ жаленьній огородъ, ноторий делженть
обработать самъ, колучаеть мёсто для посёва одной мёрки льца и
одной осьмины нартофеля, получаеть 2 порціи водки—на себи и на
жену—по воскресеньямъ и праздникамъ, получаетъ творогу, молока
снятого, сколотинъ, сколько будетъ моей милости дать (этого нётъ
въ договоре). Такъ какъ скотнику на его семейство нужно не менёе
11 кулей ржи въ годъ, то ему следуетъ прикупить еще 4 куля
2 мёрки ржи, что составляетъ по иннёшнимъ цёмамъ 34 рубля. Таквить образомъ, за раскодомъ на хлёбъ, у него изъ 60 рублей жалоняньи остается всего 26 рублей, изъ кожъ онъ уплачиваетъ за дворъ
20 рублей оброку (прежде, когда у него бело женьше дётей, онъ
няатилъ 40 рублей), а 6 рублей въ годъ остается на покупку соли;
постнаго жасла, одежду.

Немного, какт видите. Недорого оплачивается такой тажелый трудъ; какт трудъ скотника со всемъ его семействомъ. Изъ этого принера вы видите, что въ нашей местности ноложение крестьянъ, получивника по 4<sup>1</sup>/2 десятини надела, вовсе не блестящее, потому что будъ какоя нибудъ возможность Петру жить на своемъ наделе, онъ, разумется, не пональ бы за такую плату въ должность скотника, гдё ему неть нокоя ни днемъ, ин ночью. Съ другой стороны, и положено свотоводства у помещивовъ незавидное, потому что при теперешенемъ; его состояни нельзя дать больную плату скотнику, такъ канъ, и при такой ничтожной плата за трудъ скоть въ убытокъ. То-же самое можно сназать и относительно другихъ отраслей хозяйства. По-менщичье козяйство въ настоящее время ведется такъ плохо, даже

хуже, съ меньшимъ толкомъ и пониманіемъ діла, чімь нь кріпостное время, когда были хороніє старости-хозлева — что оно только потому еще кое-какъ и держится, что *инже но пруда баснословно* низки: Кажется, немного получаеть мой скотникъ, а и то ему зажидують, и откажи я ему, сейчась-же найдется патьдесять охотниковъ занать его місто.

Я всегда съ удовольствиемъ бываю въ скогной избъ. Мив ужасно нравится: этотъ "дётскій садъ", гдё всё дёти постоянно заияты, весены, нивогда не скучають, не напризничають, хотя вы "саду" нётъ нивакой "Gärtnerin", которан выбивалась бы изъ силъ, чтобы занять дётей безнолезными работами и скучными сантиментальными п'ёсенками, кадъ въ петербургскихъ дётскихъ садахъ, гдё на нёмецній ладъ дрессирують будущихъ гражданъ земли русской.

Осмотрѣвъ все на скотномъ дворѣ, потолковавъ съ скотмикомъ, скотницей, полюбовавшись ребятами, текятами, ягнятами—вы не можето себѣ представить, какъ милъ маленькій Павликъ, когда онъ играєть на полу съ ягнятами—я возвращаюсь въ домъ. Авдотья, вся раскраснѣвшись, взволнованная, въ забвеніи чувствъ, отчасти даже сердитая, хлопочеть около плиты, на которой все кицитъ и клокочеть.

- Объдать буду подавать: готово.

#### --- Подавай.

Авдотья накрываеть столь и подаеть обёдь. Подавъ кушанье, она стоить и въ волненіи ждеть, что я снажу — корошо-ли. Въ особенности волнуется она, если подаеть новое какое нибудь кушанье: въ эти минуты она находится въ такомъ-же возбужденномъ состояніи, какъ ученикъ на экзамент, какъ химикъ, который дёлаеть сожженіе какого нибудь вновь открытаго тёла. Она стоить и смотрить на мени: что будеть. Обыкновенно всегда бываеть все очень хорошо. Авдотья на верху блаженства. Если-же случится, что у меня гости, то мить даже жалко становится Авдотьи: она воличется до такой степени, что у нея отъ разстройства нервъ дёлается головная боль.

Вся жизнь Авдотьи заключается въ хозяйствъ, которымъ она завъдуеть. Принимая все, начиная отъ неудавшагося масла и кончая худо-вымитымъ чулкомъ, къ сердцу, она въчно волнуется, страдаетъ и радуется. Скупа она до невозможности и бережетъ мое добро, какъ свое собственное. Честна безукоризненно. Откровенна, прямодушна, никогда не лжетъ, горда, самолюбива и вспыльчива до невъроятности; она всегда была вольного и у нея нътъ тъхъ недостатковъ, которыми отличаются бывше кръностные: никакого раболъпства, подобостраетія, фальши, забитости, страха, приниженности. Въ концъ объда иногда является сюрпризъ—это кандитеръ сдълаль что нибудь сладкое; "на закуску", какъ говорить Авдотья! Съ кандитеромъ у насъ въ нъкоторомь родь дружба; насъ сближаеть, какъ мнъ кажется, сходствоположеній, что мы оба втайні чувствуемь, хотя никогда другь другу не высказывались. Весь мой хозяйственный персональ-староста, скотникъ, лесничій, работникъ, хозяйка, скотница, старуха, подойщицыизъ мужиковъ; одинъ только кандитеръ Савельичъ изъ дворовнихъ, изъ старинныхъ дворовыхъ, изъ природныхъ дворовскихъ, какъ говорить Авдотья. Вследствіе этого, Савельичь, точно такъ-же какъ и я, баринъ, пользуется особеннымъ уваженіемъ, оказываемымъ "білой кости". Савельичу, точно такъ-же какъ и мив, даже староста говорить "вы". Савельичь сознаеть свою родовитость, свое превосходство по происхожденію и держить себя соотв'єтственно, серьёзно, строго, особнякомъ, потому что "коли ты архіерей, то и будь архіереемъ". Воть, значить, первая точка сближенія. Савельичь человінь бывалый, много жиль, много видёль, всего испыталь, живаль при господахь разныхъ, у генерала служилъ, бывалъ и въ Москвв, и въ Питерв, царя видель. Я, баринь, тоже человень бывалый, много жиль, много видель, бываль вь положенияхь разныхь, а главное, когда-то быль военнымъ, что особенно уважается народомъ: "былъ военнымъ, значить, видаль виды, всего попробоваль, всего натеривлея и холоду и голоду, можеть, и пороли въ корпусв". Это вторая точка сближенія. Савельичь убъждень, что только онь, человыкь бывалый, при господахъ служившій, понимаетъ господское обхожденіе, что только онъ: знаеть, что и какъ мив нужно. Савельичь убъждень, что если я разговариваю съ другими, если я доволенъ услугами мужиковъ, составляющихъ мой ховяйственный и вместе съ темъ придворный штать, то только по снисходительности, вследствее моей простоты. Долженъ сознаться, я самъ чувствую къ Савельичу особенное расположеніе и именно вследствіе сходства нашихъ положеній, сходства, Савельичу неизвъстнаго. Я-отставной профессоръ; онъ - отставной вандитеръ. Вместо того, чтобы читать лежціи, возиться съ фенолами, крезолами, бензолами, руководить въ лабораторіи практикантами, я продаю и покупаю быковъ, дрова, ленъ, хлебъ, вожусь съ телятами и поросятами, учу Авдотью делать пикули, солить огурцы, чинить колбасы. Онъ, Савельичъ, вмёсто того, чтобы дёлать конфекты, пирожки, безе, зефиры-караулить горохъ, гоняетъ лошадей изъ зелени, топить печи. Масса спеціальных знаній, пріобретенных многодетнимъ трудомъ, остается безъ приложенія какъ у меня, такъ и у него. И онъ, и я многое забываемъ, отстаемъ. Разница только въ томъ, что я еще недавно бросилъ свою спеціальность и потому не все вабыль, могь бы, пожалуй, еще возвратиться къ старымъ занятіямъ,

хотя уже чувствую, что отстаю, годика черезь два, думаю, все позабуду, совсёмь отстану, а главное, не буду въ состояніи взяться за
старое дёло съ необходимою энергіей. Онъ же, Савельичь, давно уже
бросиль свое кандитерское ремесло, почти все позабыль и отсталь совершенно, такъ что нынёшній молодой кандитеръ сталь бы смёяться надъ
его произведеніями.

Послев объда и курю сигару, нью нуншъ и мечтаю... Съ января, когда солнце начинаетъ свътить по-весеннему и пригръваетъ, послъ объда я выкожу, въ ясные дни, гръться на солнышкъ. Сидишь на кримечив, на солнечной сторонв, и грвешься. Морозець легенькій, градуссвъ въ 8-10; тихо. Солице светить ярко и пригреваетъ. Хорошо. Нужно прожить въ деревив одному октябрь, ноябрь, декабрь, эти ужасные м'всяцы, когда цівлый день темно, никогда не видно солнца на небъ, а осли и прогланеть, то тусклое, холодное, когда то моровъ, то оттепель, то дождь, то сивгъ, то такъ мороситъ, когда нъть проваду, грязь или груда, гололедица или ростопель, чтобы научиться цвнить корошій санный путь въ декабрв и первый лучь солица въ январъ. Вы въ Петербургъ и понятія объ этомъ не имъете. Вамъ все равно, что ноябрь, что январь, что апръль. Самые тяжелые для насъ мъсяцы-октябрь, ноябрь, декабрь, ямварь, для васъ, петербуржцевъ, суть мѣсяцы самой кипучей дѣжтельности, самыхъ усиленныхъ удовольствій и развлеченій. Вы встаете въ одиннадцатомъ часу, шьете чай, одёваетесь, къ двумъ часамъ отправляетесь въ какой-нибудь департаменть, комиссію, комитеть, работаете часовь до пяти, объдаете въ шесть, а тамъ — театръ, вечеръ, вечернее засъдание въ вакой нибудь комиссіи — время летить незаметно. А здёсь, что вы будете делать иблый вечерь, если вы помещикь, сидящій одиночкой въ вашемъ хуторъ-врестьяме, другое дъло, они живутъ обществамичитать? но что же читать?

Съ января уже весной потягиваеть. На васильевь вечерь день прибавляется на куриный шагь, какъ говорить народь. Въ концівже января дня уже сильно прибавилось, и котя морозы стоять крівпью, но солнце гріветь. Въ февралів—недаромъ онъ зовется бокогрій—послів того, какъ зима съ весной встрітилась на Срітеніе, въ корошіе ясные дни, солнце гріветь такъ сильно, что съ крышь начинаеть капать. Съ каждымъ днемъ все ближе и ближе къ весні. Марть уже весенній місяць. Съ Алдакей (1-го марта—Евдокія) начинается весна и пойдуть весенніе дни: Герасинъ "грачевникъ" (4-го марта), грачи прилетять; грачь—перный вістникъ весны, дорогая, долго ожидаемая птица. Сороки (9-го марта), день съ ночью міряется, жаворонки прилетять, весну принесуть. Алексій "съ горь

вода" (17-го марта), ручейки потекутъ-снъть погонить, ростопель начнется, на солнце грееть такъ, что коть полушубокъ снимай, а къ ночи подмораживаетъ. Дарья "обгадъ проруби" (19-го марта), около прорубей, гдв поять зимой скоть, такь обтаеть, что сдвлается видень навозь, который скоть зимой оставляль во время водопоя. Благовъщение (25-го марта) — весна зиму поборола. Оедулъ (5-го апрыля)-теплый вытеры подуль. Родивонь (8-го апрыля)-ледоломы. Василій Парійскій (12-го апріля)—землю парить. Ирина "урви берега" (16-го апръля). Егорій теплий (23-го апръля) — ужъ со дин на день ждемъ льта. Но мы, посидъвъ безъ свъту три мъсяца, уже въ февралъ чувствуемъ приближение весны и оживаемъ Чуть только ясный солнечный день, все оживаеть и стремится воспользоваться живительнымъ солнечнымъ лучемъ. Въ полдень, когда на угръвъ начинаеть капать съ крышъ, куры, утки и вся живность высыплетьна дворъ граться на солнца; воробым туть же шимигають между крупною птицей и весело чиликають; корова, выпущенная на водопой, остановится на солнцъ, зажмурится и гръется. Въ хлъвъ всъ телята толкутся противъ окошка, обращеннаго на солнечную сторону. Выки, чувствуя приближение весны, ревуть, сердятся, роють навозь ногами. Сидишь себъ на крылечкъ въ полушубкъ, подставивъ лицо тенлымъ солнечнымъ лучамъ, куришь, мечтаешь. Хорошо.

Погрѣвшись на солнцѣ, я второй разъ отправляюсь по хозяйству и прежде всего захожу къ "старухѣ". "Старуха"—старая баба лѣтъ семидесяти съ хвостикомъ—она помнитъ разоренье и любитъ разсказывать, какъ бабы ухватами кололи француза, что не мѣшаетъ ей, однако, относиться къ французамъ дружелюбно, нотому что, говоритъ она, французы народъ добрый—но еще здоровая, бодрая, энертичная, дѣятельная. "Старуха" хозяйка въ застольной, гдѣ обѣдаютъ всѣ люди за нсключеніемъ скотника, который съ семействомъ ведетъ свое хозяйство. Старуха печетъ хлѣбы и готовитъ кушанье для застольной, смотритъ за свиньями, утнами и вурами, которыя всѣ со-стоятъ подъ ея командой, ухаживаетъ за больнымъ скотомъ и важдая заболѣвшая на скотномъ дворѣ скотина передается на попеченіе старухи, въ вѣдѣніи которой состоятъ хлѣвы, построенные нодлѣ застольной избы. Старуха-же, какъ хозяйка въ застольной, подаетъ "вусочки".

У меня нѣтъ правильно организованной раздачи печенаго хлѣба нищимъ съ вѣса, какъ это дѣлается, или, лучше сказать, дѣлалось, въ нѣкоторыхъ господскихъ домахъ. У меня, просто, въ застольной старуха подаетъ "кусочки", подобно тому, какъ подаютъ кусочки въ каждомъ крестьянскомъ дворѣ, гдѣ есть хлѣбъ—пока у крестьянина

есть свой или повупной хлёбь, онь, до послёдней вовриги, подаеть кусочки. Я ничего не приказываль, ничего не зналь объ этихъ кусочка. Старуха сама рёшила, что "намъ" слёдуеть подавать кусочки, и подаеть.

Въ нашей губерніи, и въ урожайные годы, у ръдкато крестьянина хватаетъ своего хлъба до нови; почти каждому приходится привупать хлёбъ, а кому купить не на что, тё посылають дётей, -старивовъ, старухъ въ "кусочки" побираться по міру. Въ нынешнемъ же году у насъ полнъйшій неурожай на все: рожь уродилась плоко и переполнена была метлой, костеремъ, сивцомъ; яровое совсвиъ пропало, такъ что большею частію только свиена вернули; жориу-вследствіе неурожая яровой соломы и плохаго урожая травъ отъ бездождія -- мало, а это самое трудное для крестьянъ, потому что, нри недостатив хлвба, самому въ міру можно еще прокормиться коекакъ кусочками, а лошадь въ міръ побираться не пошлешь. Плохо, такъ плохо; что хуже быть не можеть. Дети еще до Кузьмы-Демьяна (1-го ноября) пошли въ кусочни. Холодный Егорій (26-го ноября) въ ныньшнемь году быль голодный два Егорья въ году: холодный (26-го ноября) и голодный (23-го апрёля). Крестьяне далеко до зимняго Николы прівли хлебь и начали покупать; первый куль хльба крестынину я продаль вы октябрь, а мужикъ, выдь извыстно, новупаеть клібь только тогда, когда замісили послідній пудь домашней муки. Въ концъ декабря, ежедневно паръ до тридцати прожодило побирающихся кусочками: идуть и вдуть, двти, бабы, старики, даже здоровые ребята и молодуки. Голодъ не свой брать: какъ не иовси, такъ и святыхъ продаси. Совестно молодому парию или дъвкъ, а дълать нечего, --- надъваетъ суму и идеть въ міръ побираться. Въ нынъшнемъ году поніли въ кусочки не только дъти, бабы, старики, старухи, молодые парни и дъвки, но и многіе хозяева. Всть мечего дома, --- понимаете-ли вы это? сегодня събли последнюю вовригу, отъ которой вчера подавали кусочки побирающимся, събли и пошли въ міръ. Хлівба нівть, работы нівть, каждый и радъ бы ра--ботать, просто изъ-за хлеба работать радъ бы, да неть работы. Понимаете-нать работы. "Побирающійся кусочвами" и "нищій"это два совершенно разныхъ типа просящихъ милостыню. Нищійэто спеціалисть; просить милостыню—это его ремесло. Онъ, большею частью, не имфетъ ни двора, ни собственности, ни хозяйства и вфчно странствуеть съ мъста на мъсто, собирая и хлъбъ, и явца, и деньги. Нищій все собранное натурой—хлібь, яйца, муку и проч.—продаеть, превращаеть въ деньги. Нищій, большею частью калька, больной, неспособный въ работв человъкъ, немощний старивъ, дурачевъ. Ни-

шій одіть вы лохмотья, просить милостыню громко, иногда даже назойливо, своего ремесла не стыдится. Нищій-божій человіжь. Нищій по мужикамъ рідко ходить: онъ трется больше около купновь и господъ, ходить по городамъ, большимъ селамъ, ярмариамъ. У насъ настоящіє нищіє встрічнются рідко-вамть имъ нечего. Совершенно иное побирающійся "кусочками". Это престывнинь изъ оврестностей. Предложите ему работу, и онъ тотчасъ-же возьмется за нее и не будетъ болве ходить но кусочнамъ. Побирающійся кусочезми одъть, вакь и всякій крестьянинь, иногда даже въ новомь армявь, только холщевая сума черезь плечо; сосъдній-же крестьянянь и сумы не одіваеть сму совістно, а приходить такь, нажь будто случайно безь дёла зашель, какь будто погрёться, и козяйка, щадя его стыдливость, подаеть ему мезамётно, какъ будто невенанай, или, если въ объденное время пришель, приглашаеть състь за столь; въ этомъ отношении мужикъ удивительно деликатемъ, потому ндо знаеть, — можеть и самому придется идти въ кусочки. Оть сумы да отъ тюрьмы не отказывайся. Пробирающійся кусочками стыдится мросить и, входя въ избу, перекрестившись, мелча стоить у порога, проговоривъ обыкновенно про себя, шенотомъ: "нодайте Христа ради". Никто не обращаеть вниманія на вошедшаго, всё дёлають свое дело или разговаривають, смеются, какъ булто микто не воаполь. Только хозяйка идеть къ столу, береть маленькій кусочекь хлеба, отъ 2-хъ до 5-ти квадратныхъ вершковъ, и подаетъ. Тотъ крестится и уходить. Кусочки подають всёмь одинановой ведичиныесли въ 2 вершка, то всемъ въ 2 вершка; если пришли двое ва разъ (побирающіеся кусочками ходять, больщею частью, парами), то хозяйка спрашиваеть: "вивств собираете?"; если вивств, то даеть кусочекь въ 4 вершка; если отдельно, то режеть кусочекъ чиоподамъ.

У побирающагося кусочками есть дворъ, хозяйство, лошади, коровы, овцы, у его бабы есть наряды—у него только июто ез даниую
минуту хлюба; когда въ будущемъ году у него будетъ хлѣбъ, то
онъ не только не пойдетъ побираться, но самъ будетъ подавать кусочки, да и теперь, если, перебившись съ помощію собранныхъ кусочковъ, онъ найдетъ работу, заработаетъ денегъ и купитъ хлѣба,
то будетъ самъ подавать кусочки. У крестьянина дворъ, на три
луши надъла, есть три лошади, двъ коровы, семь овецъ, двъ свиньи,
куры и проч. У жены его есть въ сундукъ запасъ ея собственныхъ
холстовъ, у невъстки есть наряды, есть ея собственныя деньги, у
сына новый полушубокъ. Съ осени, когда еще есть занасъ ржи,
ъдятъ вдоволь чистый хлѣбъ, и развъ уже очень разсчетливый ко-

заинь всть и по осени пушной хлебь-и такихь я видель. Придель нищій — подають кусочки. Но воть ховянив замічаеть, что "хлібы норотки". Вдать поменьше, не три раза въ сутки, а два, а потемъ одинь. Прибавляють къ клебу жанины. Есть деньги, осталось чтонибудь от продажи пенечки за унлатой повинностей, --- хозяинъ покупаеть ильба. Нъть денеть-сбивается какъ нибудь, старается костать впередь подъ работу, призанять. Какіе проценты платять приз этожь, можно видеть по тому, что содержатель соседняго постоялагодвора, торгующій водкой, хлібомь и прочими необходимыми для мужива предметами и отпускающій эти предметы въ долгь, самъ занимаеть на обороть деньги, для покупки, напримерь, ржи целымъ вагономъ, и нлатить за одинь мъсяцъ на пятьдесять рублей два рубля, то есть 48%/о. Какой же проценть береть онъ самь? Когда у мужима вышель весь хлёбь и нечего больше ёсть, дёти, старуки, старики надъвають сумы и идуть въ кусочки побираться по сосъднимъ деревнямъ. Обывновенно, на ночь маленькія діти возврещаются домой, болбе взрослые возвращаются, когда наберуть кусочвовъ побольше: Семья: питается собранными кусочками, а что несъвдять, сущать въ печи про запась. Хозяинъ между твиъ клопочеть, ищеть работы, достаеть хлёба. Хозяйна кормить скоть — ейоть дому отлучиться нельзя; взрослые ребята готовы стать въ ра-, боту чуть не изъ-за хлеба. Разжился хозяинъ хлебомъ, дети уже не ходять въ кусочки и хозяйка опять подаеть кусочки другимъ. Нъть возможности достать кльба, -- за дътьми и старинами идуть бабы, 1 молодыя дъвушки и уже самое плохое (это бываеть съ одиночками), сами хозлева; случается, что во дворф остается одна только хозяйка. для присмотра за скотомъ. Хозяинъ уже не идеть, а вдеть на лошади. Такіе пробираются подальше, иногда даже въ Орловскую гу-бернію. Ныньче въ срединъ зимы часто встръчаемъ подводу, нагруженную кусочками, и на ней мужика съ бабой, дъвкой или мальчикомъ. Побирающійся на лошади собираєть кусочки до тіхъ поръ пока не набереть порядочную подводу; сображные кусочки онъ супить вы печи, когда его пустять почевать вы деревнъ. Набравъ кусочковъ, онъ возвращается домой, и вся семья питается собранными кусочками, а хозяинъ въ это время работаетъ около дома или на сторонъ, если представится случай. Кусочки на исходъ — опять запрягають лошадь и вдуть побираться. Иной такъ всю зиму и кор-7 мится кусочками, да еще на весну запасъ собереть; иногда, если въ дом'в есть запась собранных кусочковь, подають изъ нихъ. Весной, когда станетъ тепло, опять идутъ въ кусочки дъти и бродять по ближайшимъ деревнямъ. Хозяевамъ же весной нужно работать-вотъ

тутъ-то и трудно перебиться. Иначе накъ въ долгъ, достатъ негаѣ, а весной опять повинности вноси. Станетъ теплѣе, грибы пойдутъ, но на однихъ грибахъ плохо работать. Хорошо еще, если только хлѣба нѣтъ. Нѣтъ хлѣба—въ міру провормиться можно кос-коиз до весны. Съ голоду никто не помираетъ, благодаря этой взаимнопомощи кусочками. "Были кудне годы", говорила мев нынѣшнею осенью одна баба, у которой въ октябрѣ уже не было хлѣба, "думали, всѣ съ голоду помремъ, а вотъ не померли; дастъ Богъ и ныньче не помермъ. Съ голоду никто не умираетъ". Но вотъ худо, когда не только хлѣба, но и корму нѣтъ для скота, какъ ныньче: Скотъ въ міру не прокормишь.

Вотъ выдержка изъ письма одного крестьянина къ смну, который находился въ Москвъ на заработкахъ (письмо сочинено самимъ кре: стьяниномъ): "Милый сынъ В. И., свидетельствуемъ мы тебе нижайшее почтеніе и ув'єдомляемъ мы тебя, что у насть въ домів тавъ нлохо, такъ худо, какъ хуже быть не можетъ-нётъ ни корму, нётъ ни хлеба, словомъ сказать, неть ничего, сами коть міромъ питаемся кое-какъ, а скотъ коть со двора гони въ чистое поле. Купить незачто, денегъ нътъ ни гроша и самъ не знаю какъ бытъ". Нынъшній годъ такая февкормица, что теперь въ мартів не вздять въ куж сочки на лошадахъ, какъ вздили въ срединъ зимы, потому что кусочки подають, а для лошади никто клочка свна не дасть. Изъ всего сказаннаго ясно, что "побирающійся кусочками" не нищій —это просто человъкъ, у котораго нътъ хлъба въ данную минуту; ему нельзя сказать: "Богъ подасть", какъ говорять нищему, если не желають подать; ему товорять: "сами въ кусочки ходимъ", если не могутъ подать; онъ, когда справится, самъ подаеть, а нищій нивому не подаетъ. Не подать кусочекъ, когда есть хлъбъ — грожз. Поэтому, и "старуха" стала подавать кусочки, не спросясь у меня, и я думаю, что еслибы я запретиль ей подавать кусочки, то она бы меня выбранила, да, пожалуй, и жить бы у меня не стала.

Кусочки старуха подаеть всёмь одинаковой величины — тольно солдатамь (отставнымь, безсрочнымь, отпускнымь) старуха подаеть кусочки побольше, кажется, потому, что солдатамь запрещается или запрещалось прежде (я этого навёрно не знаю) просить милостыню.

"Старуха" командиръ—иначе я ее не могу назвать—въ застольной избъ, при которой состоять также свиньи и птицы. Старуха въчно возится и, кажется, даже ночью не спить. Жалостлива она до крайности и любить всякую скотину донельзя. Зато и въ порядкъ у нея все—и куръ, и утки, и свиньи. Цълый день она ихъ кормить, поить, щупаеть. Хотя всъ утки сърыя, но старуха знаеть



каждую утку въ лицо. Летомъ она то и дело считаетъ пыплатъ и утять, путается въ счете и при этомъ непомерно волнуется. Пропадетъ цынленовъ или утеновъ — коршавъ унесетъ — старука ищетъ, ищетъ, десятки разъ пересчитываетъ всехъ птицъ (а у меня ихъ не мало — въ теченіе прошедшаго года я съёлъ 83 цыпленка) и когда всё ноиски оказываются тщетными, смущенная приходитъ доложить миъ, что утеновъ пропалъ, плачетъ, что недосмотрела, и проситъ вычестъ изъ жалованья (она получаетъ полтора рубля въ месяцъ). Свинъи тоже на рукахъ у старухи и она съ ними тоже постоянно возится: то моетъ поросятъ, то кормитъ, то кыгоняетъ на солнце, то гоняетъ въ воду купаться. Наконецъ, на ея же помечени находится ребеновъ, родившійся у одной изъ подойщицъ и помещающійся въ люльке тутъ же въ застольной, и съ ребенкомъ старуха находитъ время возиться, но больше муштруетъ мать, чтобы опрятно держала соску, почаще мыла ребенка, не слишкомъ закачивала и т. п.

Знаеть старуха, что нужно каждой птицъ, каждой скотинъ, до тонкости. Лечить она скоть превосходно. Забольеть скотина-сейчась ее къ старукъ. Смотришь, черезъ недълю, двъ, поправилась. Просто даже удивительно. И лекарствъ старуха никакихъ не употребляетъ, развъ что иногда припарку изъ какихъ-то травъ сдътаетъ или языкъ коровъ мъднимъ купоросомъ помажетъ. Обыкновенно, возьметь ворову въ теплую избу, въ экстренныхъ случаяхъ даже на ночь оставляеть въ избъ подлъ своей кровати — окропить святою водой изъ трехъ сель (на крещеніе привозять воду изъ трехъ разныхъ сель и берегуть ее круглый годъ; бевъ этой воды нельзя обойтись въ хозайствъ, потому что ею надо обрызгать каждаго новорожденнаго теленка и ягненка), окурить свёчкой, вымоеть и начинаеть кормить то твиъ, то другимъ: съща мякинькаго дастъ, хлъба печенаго, овса сь мякиной, овсяной муки, мучнаго пойла, воды чистой. Ходить за ней, приглядываеть, ласкаеть, замфчаеть, что корова фсть — смотришь и поправилась. Я увъренъ, что даже профессоръ Бажановъ, который написаль столько книгь по скотоводству, не лучше умветь ухаживать за скотомъ, чемъ моя старуха. Самъ профессоръ — но у насъ нътъ профессора-спеціалиста по части откармливанія скота самъ профессоръ Грувенъ, который собралъ всв опыты относительно кормленія въ своемъ "Kritische Darstellung aller Fütterungs-Versuche", едва ли откормить свинью, гуся или утку до такого безобразія, какъ старуха. Главное, старуха ділаеть все это какъ-то на глазъ, по-просту, не развѣшивая кормовъ, не разсчитывая, сколько нужно дать протеину, углеводовъ и проч. У меня, долженъ сознаться, и въсовъ-то нъть въ хозяйствъ, на которыхъ можно было бы взвъшивать скоть и кориы. Все делается на глазомеръ-такъ уже привыкли всв. "Здесь 27 аршинъ будеть", говорить плотникъ; меряювыходить 27 аршинъ съ четвертью, —не стоитъ и марять, потому что четверть не имбеть значенія. Скотникь и скотница думають, что старуха "знаеть", то есть, что она умветь ворожить; но это вздоръ. Старуха просто-на-просто, какъ говорять мужики, "понимаетъ около скота"; она до тонкости знаетъ его природу, любитъ скотъ, обладаеть громадною опытностью, потому что пятьдесять лёть жила между коровами, овцами, свиньями, курами. Старука лечить скотъ чистымъ воздухомъ, солнечнымъ свътомъ, подходящимъ кормомъ, мягкою подстилкой, внимательнымъ уходомъ, лаской; изучаетъ индивидуальность каждой снотины и, сообразно этому, ставить ее въ тв или другія гигіеническія условія, кормить твить или другимъ кормомъ. Я такъ върю въ знанія старуки, что если она сказала: "Вогь дасть, пройдеть", я совершенно убъждень, что скотина поправится. Старух в пов врю скор ве, ч вы ветеринару, который думаеть, что его лекарства суть специфическія средства противъ болъзней.

Иногда я захожу въ старухъ — она это любитъ. Старуха сообщаетъ миъ свои радости—такая-то курица нестисъ начала, больная корова, Господь съ ней, поправляется—и горести — уткъ ногу отда-вили, котенокъ что-то скученъ — и ведетъ въ хлъвки показать свиней, гусей, утокъ. У старухи всегда все въ порядкъ — въ хлъвахъ постлано, посуда чиста, свиньи, Богъ съ ними, растутъ хорошо.

Осмотръвъ все у старухи, я второй разъ иду на скотный дворъ. Скотъ напоили второй разъ и задаютъ кормъ на ночь. Смотрю, хорошо ли събдена вторая дача, какъ принимается скотъ за вечернюю дачу. Смотрю, какъ поятъ телятъ, доятъ коровъ.

Вечерветь. Я возвращаюсь домой пить чай. Приготовить самоварь из моему приходу дело Савельича, потому что Авдотья въ это время подъ коровами. До сихъ поръ не было случая, чтобы кандитеръ запоздаль съ самоваромъ. Вхожу въ кухню—самоваръ кипить. Это Савельичъ порадёлъ,

Во вермя вечерняго часпитія у меня докладъ. Прежде всего является Авдотья и докладываетъ, сколько надоили молока, въ какомъ положеніи коровы и телята, какія коровы причинаютъ, какія поназначились, каковъ у той или другой коровы причинъ и проч. и проч. Такъ какъ дёлать зимой вечеромъ нечего, то докладъ бываетъ продолжительный, подробный и обстоятельный. Послё Авдотьи является съ докладомъ Иванъ и сообщаетъ, что сдёлано сегодня по козяйству, что будеть дёлаться завтра. Съ нимъ мы толкуемъ ежедневно по-

долгу: совътуемся о настоящемъ, обсуждаемъ прошедшее, дълаемъ предположения о будущемъ. Онъ же сообщаетъ мнъ всъ деревенския новости.

- Сегодня, А. Н., судъ въ деревив былъ.
- По какому случаю?
- Василій вчера Ефёрову жену Хворосью избиль чуть не до смерти.
- За что?
- Да за Петра. Мужики въ деревив давно уже замвчають, что Петръ (Петръ, крестьянинъ изъ чужой деревни, работаетъ у насъ на мельницв) за Хворосьей ходить. Хотвли все подловить, да не удавалось, а сегодня поймали. (Мужики смотрять за бабами своей деревни, чтобы не баловались съ чужими ребятами; съ своими однодеревенцами, ничего—это дъло мужа, а съ чужими не смъй). А все Иванъ. Замвтили въ объдъ, что Петра въ кабакв нътъ и Хворосьи нътъ. Догадались, что должно быть у Морвича въ избътого дома нътъ, одна старуха. Нагрянули всъмъ міромъ къ Морвичу. Заперто. Постучали—старуха отперла, Хворосья у ней сидитъ, а больше никого. Однако, Иванъ нашелъ. Изъ-подъ лавки Петра вытащилъ. Обсмъяли.
  - Что же мужъ, Ефёръ?
  - Ничего. Ефера Петръ водкой поитъ. А вотъ Василій взбелівнился.
- Да Василью-то что?
- Какъ что. Да въдь онъ давно съ Хворосьей живеть, а она теперь Петра прихватила. Подъ вечеръ Василій подкараулилъ Хворосью, какъ та по воду пошла, выскочилъ изъ-за угла съ полёномъ, да и ну ее возить; ужъ онъ ее билъ, билъ, смертнымъ боемъ билъ. Еслибы бабы не услыхали, до смерти убилъ бы. Замертво домой принесли, почернъла даже вся. Теперь на печкъ лежитъ, повернуться не можетъ.
  - -- Чвиъ же кончилось?
- Сегодня міръ собирался къ Ефёру. Судили. Присудили, чтобы Василій Ефёру десять рублей заплатиль, работницу къ Ефёру поставиль, пока Хворосья оправится, а міру за судъ полведра водки. При мнѣ и водку выпили.
  - А что-жъ Хворосья?
- Ничего, на печкъ лежить, охаеть. Еще Листара побили. Листарь, выпивши, надъ Кузей куражиться сталъ. Панась ему и говорить, что ты куражишься? Листарь и похвались: отчего мнъ не куражиться я ни Царю, ни пану не виновать. А! говорить Панасъ, такъ ты съ меня панскія деньги взыскивать хочешь. Бацъ его върыло. Кузя туть ввазался, Ефёрь, Михалка вст на Листара навалились; ужъ они его били, били а Михалка все приговариваеть: не

ходи въ чужой женъ, не ходи—въ вровь избили. Я имъ говорю: что это вы, ребята, всъ на одного. Тавъ ему, говорять, и надо: мы знаемъ, говорять, за что бъемъ.

Иванъ ушелъ, часпите кончилось. Скучно. Сижу одинъ и читаю романы Дюма, которыми меня снабдиль одинь сосёдній пом'вщикъ. Авдотья, Иванъ, Савельичъ, нанившись чаю, собираются идти ужинать. "Мы ужинать пойдемъ", говорить Авдотья, вошедшая убирать постель, "а я вамъ ужинъ поставила въ столовой". Люди упли въ застольную. Я иду въ столовую. Кошки, зная, что я дамъ имъ за ужиномъ лакомый кусочекъ, бъгутъ за мной. У меня двъ ношки большой чернобыми коть и черно-желто-былая кошечка; такую кошечку національнаго цвіта я завель для опыта. Говорять, что только жошки бывають черно-желто-бёлаго цвёта и что котовь такого цвёта нивогда не бываеть; говорять, что когда народится коть черно-желтобълаго цвъта, то значитъ скоро свътопреставленіе. Я хочу посмотръть, правда-ли это. Первый признакъ близости свътопреставленія, это, какъ известно, появление большаго числа нытиковъ, то-есть, людей, которые все ноють; второй — рожденіе черно-желто-білаго кота. Послъ "Положенія" появилось множество нытиковъ. Хочу посмотръть, не народится-ли черно-желто-бълый котъ.

Кошки у меня пріучены такъ, что когда я сажусь ужинать, то онъ вспрыгивають на стулья, стоящіе кругомъ стола, за которымъ я ужинаю: одна садится по правую сторону меня, другая — по лъвую. Выпивъ водки, я ужинаю и во время ужина учу кошекъ терпънію и благонравію, чтобы онъ сидъли чинно, не клали лапокъ на столъ, дожидались, пока большіе возьмутъ и т. п.

А на дворѣ выога, метель, такая погода, про которую говорять: "хоть три дня не ѣсть, да съ печки не лѣзть". Вѣтеръ воетъ, слышенъ наводящій тоску отрывистый лай Лыски: "гау", "гау", черезъ
полминуты опять "гау, гау", и такъ до безконечности. Волки, значитъ, близко бродятъ.

Поужинавъ, я ложусь спать и мечтаю...

### II.

Я описаль вамь мой зимній день. Утромь часпитіє, потомъ прогулка на скотный дворь, об'вдь, прогулка къ "старухв" и на скотный дворь, вечернее часпитіє и докладь, ужинь…

И такъ изо-дня въ день...

Съ утра до ночи голова наполнена хозяйственными соображе-

ніями. Интересовъ, кромѣ хозяйственныхъ, никакихъ. Какъ? скажете вы. Какъ никакихъ интересовъ! А дворянскія дѣла, земскія дѣла, дѣятельность новыхъ судебныхъ учрежденій, наконецъ, политика?!

Никакихъ-съ. Позвольте. Во - первыхъ, я не желаю служить—я исключительно посвятилъ себя хозяйству и посредствомъ хозяйства желаю заработывать средства для своего существованія—и потому службы по земству, мировымъ или дворянскимъ учрежденіемъ не ищу. Ни въ предсёдатели упрывы, ни въ предводители, ни въ мировые, ни даже въ члены опеки я не мёчу. Если разъ я не желаю заполучить мёстечко, какое же мей дёло до земства, мировыхъ и дворянскихъ учрежденій? Какое мий дёло?—вёдь я, повторяю, ни въ какія должности не мічу, Во-вторыхъ, я живу въ деревив, въ городів никогда не бываю, слідовательно, о земстві, которое находится въ городів, ничего не знаю. А можно-ли интересоваться тёмъ, о чемъ ничего не знаешь? Какъ ничего не знаете? скажете вы, да вёдь окладной листь получаете? Получаю—ну такъ что-жъ?

Политика? но позвольте васъ спросить, какое намъ здёсь дёло до того, кто императоръ во Франціи: Тьеръ, Наполеонъ или Бисмаркъ?

Разумбется, не каждый день проходить совершенно одинаково. Случается, придеть кто нибудь; но, разумбется, по дёлу, и всегда по одному и тому-же. "Мужикъ пришелъ изъ Починка", докладываеть Авдотья. Я иду въ кухню. Мужикъ кланяется и говорить:

- Здравствуйте, А. Н.
  - Здравствуй. Что? хлівба?
  - Ржицы-бы нужно.
- Куль?
- Куликъ бы.
- Восемь рублей.
- Подешевле нельзя-ль?
- Нътъ, дешевле нельзя. Позаднюю бери безъ полтины.
- Да что ужъ позадняя. Хорошей возьму. Извольте деньги.

Мужикъ достаеть восемь засаленныхъ билетиковъ—у мужиковъ все больше билетики (рублевыя бумажки), трояки и пятерки тоже бывають, красный билеть (10 руб.) рѣдкость, четвертной (25 руб.), еще рѣже, а билеть (100 руб.) бываетъ только у артелей—и идетъ со старостой въ амбаръ получать хлѣбъ.

"Мужикъ прищелъ изъ Дядина", довладываетъ Авдотья. Иду въ

- Здравствуйте, Ал. Н.
- Здравствуй. Что? хлеба?

- Хлібоца бы нужно.
- Осьмину?
- Да коть осьменку бы.
- Четыре рубля.
- Денегъ нътъ. Отпустите подъ работу. Кустиковъ нътъ-ди почистить?
- Кустиковъ нѣтъ. Работы всѣ сданы, только полдесятины льну не сдано.
  - Знаю. Мы ленку бы взяли.
- Нельзя. Ты одинъ съ женой и дочисй, у тебя только пара лошадей. Не сдълаешь.
  - Да оно точно что пара.
- Нельзя. Не сдёлаешь. Ленъ, самъ знаешь, много работы ко времю требуетъ.
- Да ужъ сделаемъ. Взявшись, нельвя не сделать. Свои работы бросимъ, а по договору сделаемъ. У соседа лошадей прихвачу. Только бы теперь перебиться.
- Нътъ, нельзя. Не сдълаенъ. Тебъ ленъ не подъ силу. Да и живенъ далеко—за семь верстъ. Ищи тебя тогда. Нельзя, не сподручно.
- Оно точно не сподручно. Трудно со льномъ одиночкв. Точно— не сдвлаешь. Двло-то плохо. Хлвба нвтъ, а въ кусочки идти не хочется. А туть скотъ продать грозятся за недоимку. Что ты будещь двлать.

Мужикъ уходитъ пытать счастья въ другомъ месте.

"Панасъ пришелъ изъ Бардина", докладываетъ Авдотья. Иду въ

Этотъ уже и здравствуй не говорить, а начинаетъ прямо.

- А. Н., дай хлъба хоть пудикъ--- всть нечего.
- Да въдъ за тобой и безъ того долгу много.
- Отдамъ. Ей-Богу отдамъ. Самъ знаешь, отдамъ. Дай, Ал. Н. Всть нечего. Жена съ дъвочкой въ кусочки пошли, много-ли они выходятъ старуха да дъвочка развъ что сами прокормятся. Сноха дома скотъ убираетъ. Мы съ сыномъ дрова возимъ. Ей-Богу, сегодия, что было мучицы, послъднюю замъсили. Дай, А. Н. Справлюсь, отдамъ. Овцу бы продалъ хозяйство свести не хочется. Можетъ, какъ и перебьюсь, а тамъ, дастъ Богъ, и хлъбушка уродится.
  - Ну, хорошо. Мъру дамъ.

Панасъ доволенъ. Топерь онъ на нѣсколько дней обезпеченъ, а тамъ можетъ жена съ дѣвочкой кусочковъ принесутъ, а тамъ... но мужикъ безъ хлѣба не думаетъ о далекомъ будущемъ, потому что

голодный, какъ мив кажется, только и можеть думать о томъ, какъ бы сегодня повсть.

И такъ каждый день. Приходить мужикъ: работы дай, хлеба дай, денегъ дай, дровъ дай. Нынвшній годъ, конечно, не въ приифръ, потому что неурожай и безпормица, но и въ хоротіе года къ веснъ мужику плохо, потому что хлъба не хватаетъ. А тутъ еще дрова сы проведеніемъ желівной дороги дорожають непомірно — вы три года цена на дрова упятерилась, а дровъ ведь у мужика въ надёлё нёть. Луговь у мужика тоже въ дёлё нёть, или очень мало, тавъ что и относительно повоса, и относительно выгона онъ въ зависимости отъ помещика. Работы здесь около дома тоже неть, потому что пом'вщики посл'в "Положенія" опустили хозяйства, запустили поля и луга и убъжали на службу (благо, теперь мъсть много открылось и жалованье дають непомерно большое), кто куда могъ: кто въ государственную, кто въ земскую. Попробуйте-ка заработать на хозяйствъ 1,000 рублей въ годъ за свой трудъ (не считая процентовъ на капиталъ и ренты за землю)! тутъ нужна, во-первыхъ, голова да и голова, во-вторыхъ, нужно работать съ утра до вечера не то, что отбывать службу—да еще канъ! Чуть не сообразиль что нибудь — у тебя рубль изъ кармана и вонъ. А между твмъ, тысячу рублей въдь дають каждому — и предсъдателю управы, и посреднику. Понятно, что всв, кто не можеть управиться съ своими имъ**жіями** — а вёдь теперь не то что прежде: недостаточно ум'ёть только "спрашивать" — побросали козяйство и убъжали на службу. Да что говорить: попробуйте-ка, пусть профессоръ земледёлія или скотоводства, получающій 2,400 рублей жалованья, заработаеть такія деньги на хозяйствъ; пусть инспекторъ сельскаго хозяйства заработаеть на хозяйствъ хотя половину получаемаго имъ жалованья. Помъщики хозяйствомъ не занимаются, хозяйства свои побросали, въ имъніяхъ не живуть. Что же остается дълать мужику? Работы нътъ около дома;---остается бросить хозяйство и идти на заработки туда, тдъ скопились на службъ помъщики — въ города. Такъ мужики и дълають...

Пришель мужикъ — значить хлёба или работы просить. У меня есть только одинъ знакомый мужикъ, который никогда ни хлёба, ни дровъ не проситъ — если и проситъ иногда, то порошку, но, впрочемъ, всегда предлагаетъ за порохъ деньги; съ этимъ мужикомъ мы никогда не говоримъ о хозяйствъ, которое его нисколько не интересуетъ.

и воръ. Онъ занимается охотой и воровствомъ. Охотится онъ пре-

ммущественно на волковъ и лисицъ - ловитъ капванами и отравляеть. Весной стремяеть тетеревей и утокъ, собираеть для меня жости (для удобренія), исполняеть разныя порученія — что прикажешь — токъ тетеревиный высмотрить и т. и. Воровствомъ занимнется во всякое время года. Воруеть что понало и гдв попало. У Костика есть дворъ, есть надёль; ныньче, впрочемъ, онъ двора лишился, нотому что последнюю кобылу продаль и сено продаль. Онъ пашетъ, коситъ, даже береть иногда на обработку полкружка (не у меня, комечно, а у какой нибудь помещицы), но хозяннъ ошъ плохой. Такъ все больше неребивается. Костикъ пьяница, но не тажой, какь бывають въ городахь пьяничы изъ фабричныхъ, чиновниковь, или вь деревинкъ -- изъ помъщиновъ, поповскихъ, дворовыхъ, пьяницы, пропившіе умъ, совъсть и потерявніе образъ человіческій. Костивь любить вышить, погулять; онъ настолько же пьяница, насколько и тв, которые, налюбовавшись на Швейдершу, ужинають и пьють у Дюссо. Вообще нужно заметить, что между мужикамипоселянами отпетые пьяницы весьма редки. Я воть уже годъ живу въ деревив и настоящихъ пъянить, съ отекшими лицами, помраченнымь умемь; трясущимися руками, между мужиками не видаль. При случав, муживи, бабы, двеки, даже двти пьють, шпарко пьють, даже пьяные напиваются (я говорю "даже", потому что мужику много нужно, чтобы напиться пьянымъ — два стакана водки бабъ ни почемъ), но это не пъяницы. Вёдь и мы тоже пъемъ -- посмотрите у Елисвева, Эрбера, Дюссо и т. п. — но въдь это еще не отпътое пъянство. Начитавшись въ газетакъ о необыкновенномъ развитін у насъ пьянства, я быль удивлень тою трезвостью, которую увидаль въ нашихъ деревняхъ. Конечно, пьють при случав — Святая, нивольицина, покровицина, свадьбы; крестины, похороны, но ме больше, чемъ пьемъ при случав и мы. Мив случалось бывать и на крестьянскихъ смоднахъ, и на съвздахъ избирателей землевладъльцевъ — право, не могу свазать, гдв больше пьють. Числомъ полуштофовъ крестьяне, пожалуй больше выпьють, но необходимо принять въ разсчеть, что мужику выпить полштофъ ни почемъ-галдъть только начнеть и больне чичего. Проспится и опять за соху. Я совершенно убъжденъ, что разныя меры противъ пьянства — чтобы на мельнице не было кабака, чтобы кабакъ отстояль отъ волостного правленія на извёстное число саженъ (звая штука мужику пройти несколько саженъ — я вотъ за 15 версть на станцію взжу, чтобы выпить пива, котораго ніть вы деревнъ) и пр. и пр. — суть търы ненужныя, стъснительния и безполезныя. Все, что пишется въ газетахъ о непомфриомъ пъявствъ, пишется корреспондентами, преимущественно чиновниками, изъ городовъ.

Повторяю, мужикъ, даже и отнетый пьяница — что весьма редко пьющій иногда по ніскольку дней безь просыпу, не иміветь тогоужаснаго вида пьяницъ, ведущихъ праздную и сидячую комнатнуюжизнь, пьяниць съ отекшимъ лицомъ, дрожащими руками, блуждающими глазами, помраченнымъ разсудкомъ. Такіе пьяницы, которыхъвстрвчаемъ между фабричными, дворовыми, отставными солдатами, писарями, чиновниками, помъщиками, спившимися и опустившимися до последней степени, между крестьянами — людьми, находящимися въ работъ и движени на воздухъ-весьма ръдки, и я еще ни одного вдесь такого не видаль, котя, не отрицаю, при случав крестьяне пьють ипарко. Я часто угощаю крестьянь водной, даю водки помногу, но нивогда ничего худого не видель. Выньють, повеселёють, пъсни запоютъ, иной можетъ и завалится, подерутся иногда, положительно говорю ничемъ не хуже, какъ если и мы закутимъ у Эрбера. Напримъръ, въ зажинъ ржи я даю вечеромъ жнеямъ по два стакана водки-хозяйственный разсчеть: жней должно являться по 4 на десятину (плата отъ десятины), но придетъ по 2, по 3 (не штрафовать-же ихъ); если-же есть угощение, то придеть по 6 и отхватаютъ половину поля въ одинъ день -- и ничего. Выньють по два стакана подъ рядъ (чтобы сворви въ голову ударило), закусять, запоють ивсни и веселыя разойдутся по деревнямъ, пошумятъ, конечно, полюбезнѣе будуть съ своими парнями (а у Эрбера развѣ не такъ), а на завтраопять, какъ роса обсожнеть, на работу, какъ ни въ чемъ не бывало.

Я уже сказаль, что Костикь занимается охотой. Мы съ нимь поэтому случаю и познавомились. Сошлись мы съ нимъ потому, чтоэто быль первый человекь, оть котораго я услыхаль въ деревне химическое слово. Вскорт послт моего прітада въ деревню --- когда дрова, хльбъ, навозъ, еще не вытеснили изъ моей головы крезолъ, нитрофеноль, антрацень и т. п. --Костивь принесь мив продавать зайца и просиль---мы разговорились съ нимъ объ охотъ---чтобы я ему досталъдля отравы лисицъ "стрихнины", которая, по его словамъ, действуетъ отлично. Не скрою, слышать слово стрихнинъ мнв, привыкшему толковать о дифенильаминахъ, летицинахъ и т. п., было чрезвычайно пріятно, точно родное слово услыхаль на чужбинв. Мнв кажется, / что слово "стрикнинъ" было причиной, почему я тотчасъ почувствоваль къ Костику особенное расположение, выразивичеся, разумъется, угощеніемъ водкой не въ счеть платы за зайца. Потомъ Костикъ сталь носить мив тетеревей, утокъ, рябцовъ, весной собираль для меня вости — вости онъ, однаво, не носиль самъ, а присилаль съ мальчикомъ, потому что хозянну неловко, неприлично, продавать такой пустой товарь—дрова мнѣ рубиль передъ Святой, чтобы заработать на нѣсколько полуштофовъ къ празднику.

Я сказаль уже, что, кром вохоты, Костикь занимается еще воровствомь. Онъ плуть и ворь, но не злостный ворь, а добродушный, корошій. Онъ силутуєть, смошенничаєть, обведеть если можно — на то и щука въ мор в, чтобы карась не дремаль — но силутуєть добродушно. Онъ украдеть, если плохо лежить — не клади плохо, не вводи вора въ соблазнъ — но больше по случаю, безъ задуманной напередъцъли, потому что нельзи назвать обдуманнымъ воровство при случав. Костикъ всегда готовъ украсть, если есть случай, если что нибудь плохо лежить: мужикъ зазвался, Костикъ у него изъ-за пояса топоръ вытащить и тотчасъ пропьеть, да еще угостить обокраденнаго. Попадется — отдасть украденное или заплатить; шею ему наколотять, поймавъ въ воровствъ — не обидится. Мив кажется, что Костикъ любить самый процессъ воровства, любить хорошенькое обделать дельце.

Въ нинѣшемъ году Костику, однако, не посчастливилось въ воровствъ—должно быть, не удалось ничего украсть въ Благовъщеніе. Извъстно, что на Благовъщеніе воры заворовывають для счастья на весь годь, подобно тому, какъ на Бориса (2-го мая) барышники илутують, чтобы весь годъ торговать съ барышемъ. Ныньче Костикъ попался въ порядочномъ воровствъ, такъ что и кобылы послъдней ръшился; не знаю ужъ, какъ онъ теперь будетъ хозяйничать.

Разъ осенью иду я на молотьбу, вдругъ смотрю Матовъ верхомъ скачеть. Матовъ — мъщанинъ-кулакъ, все покупающій и продающій, содержатель постоялаго двора верстахъ въ шести отъ меня. Завидъвъ меня, Матовъ, который было уже проскакалъ мимо моето дома, остановился и соскочилъ съ лошади.

- Здравствуй, баринъ.
- Здравствуй, Василій Ивановичь. Что?
- Къ тебъ, баринъ. Бычки, говорилъ ты, продажные есть.
- Есть.
- Пойдемъ, пожажи.
- Пойдемъ.

Мы пошли на скотный дворъ. Ну, думаю, не за бычками ты, братъ, прівхаль, потому что если міщанинь или мелкій вупець прівхаль за діломь, то онь никогда не начнеть прямо говорить о томь ділів, за которымь прівхаль. Напримірь, прівхаль міщанинь. Входить, крестится, кланяется, останавливается у порога, не садится, несмотря на приглашеніе (мелкій, значить, торгашь) и, поздоровавшись, роворить:

- Поторговаться не будеть ли чёмъ съ милостью вашей?

- Что покупаете?
- Ленку нътъ ли продажнаго?
- Есть.
- А какъ цъна будетъ милости вашей?
- Три.
  - Нать-съ. Такихъ цанъ нату. Прикажите посмотрать.
  - Извольте.

Мъщанинъ отправляется съ старостой или Авдотьей въ амбаръ смотръть ленъ и возвращается черезъ нъсколько времени.

— Ленокъ не совсвиъ-съ, коротенекъ. Безъ четвертака два можно дать-съ.

Начинается торгъ. Покупатель хаетъ ленъ, говоритъ, что ленъ коротокъ, тонокъ, не чисто смятъ, перележался, цевтомъ не выходитъ, прибавляетъ по пяти копвекъ — два безъ двадцати, два безъ пятнадцати, два безъ гривенничка, догоняетъ до двухъ. Я хвалю ленъ и понемногу спускаю до двухъ съ полтиной. Если отдамъ за два, то мъщанинъ купитъ ленъ, хотя вообще льномъ не занимается. Но почему же не купитъ ленъ, хотя вообще льномъ не занимается. Но почему же не купитъ, если дешево: онъ даетъ небольшой задатокъ и тотчасъ же перепродаетъ ленъ настоящему покупателю. Торгул ленъ, мъщанинъ мимокодомъ замъчаеть:

- Кожицу и опосчекъ я у васъ въ амбарѣ видѣлъ. Не изволите-ли продать?
  - Купите. Четыре рубля.
- Натъ-съ. Столько денегъ натъ. Кожица плоховата. Третьячка. Три рублика извольте.
  - Чэмъ же плоховата. Ръзаная.
  - Это мы видели съ, что резаная. Три десять извольте.

Начинается торгъ. Купецъ торгуетъ ленъ и кожи, наконецъ, пожупаетъ кожу и опоечекъ за три съ полтиной.

Онъ пріважаль за кожами.

Не за быками, думаю, пріёхаль Матовъ; но не показать быка нельзя. Идемъ на скотный дворъ. Выгоняють быка. Матовъ смотрить его, щупаеть, точно и въ самомъ дёлё купить хочеть. Я прошу за быка пятьдесять рублей; онъ даеть пятнадцать, между тёмъ какъ одна кожа стоить восемь. Нечего и толковать. Быкъ ему, очевидно, не нуженъ. Возвращаемся домой.

- Продай ты мив, баримъ, два кулика ячменя.
- Не могу.
- Сдълай милость, продай. Свиней подкормить нечъмъ.
- -- Не могу, самому нуженъ.
- Ну прощай.

— Прощай.

Матовъ отвявываетъ лошадь и, занося ногу въ стремя, обращается ко мнъ.

- Совствъ заморился согодня.
- Что такъ. Да откуда ты это вдешь, ишь лошадь какъ загонялъ.
- По дёлу ёзжу, вора ищу; у меня третьеводни четыре верха (кожа съ саломъ) украли.
  - -- На вого-жъ думаешь?
- Мужикъ туть есть въ Вабинъ, Костикомъ зовуть, ты его не знаешь. На него думаю. Онъ у меня третьяго дня вечеромъ былъ, когда кожи пропали, а теперь вотъ ужъ двъ ночи дома не ночуетъ. Пьянствуетъ гдъ-нибудь. Я всъ кабани, кажисъ, объъздилъ, нътънигдъ.
  - Костивъ? Знаю, да онъ сегодня у меня былъ.
  - --- Костивъ? въ какое время былъ?
  - Да вотъ недавно былъ: пороху заходилъ просить.
- Пороху? Ахъ онъ с... Ну, да темерь онъ недалеко долженъ быть—навърно въ дубовскомъ кабакъ.

Матовъ вскочиль на лошадь и поскаваль въ Дубово. "Ну, думаю, этотъ поймаетъ". Я пошель на молотьбу и разсвавалъ Ивану о встрѣчѣ съ Матовымъ.

- Это Костивъ укралъ.
- --- Почемъ ты знаешь?
- Да онъ сегодня сюда заходиль ко мий на токъ. Зарядовъ просиль у меня. Я ему говорю, что у насъ у самихъ пороху мало. Пристаетъ, продай, говоритъ, по гривеннику за зарядъ дамъ. А я, смъясь, и говорю: да въдъ у тебя денегъ нътъ. Есть, говоритъ. А ну, покажи. Показываетъ; дъйствительно три билетика. Вотъ, говорю рабочимъ, посморь съ нимъ, что у него въ карманъ денегъ нътъ. При всъхъ деньги показалъ. Навърно онъ кожи у Матова укралъ и уже гдъ-нибудъ продалъ. Откуда у него могутъ быть деньги!
- Это костиково дёло, проговориль одинь изъ рабочихь; мы съ Евменомъ его вчера рамо утромъ встрётили, когда на молотьбу или. Смотримъ, идетъ Костикъ и что-то несеть за спиной, я еще пощупалъ, мягкое что-то. Что ты это несешь? спрашиваемъ. Вещи, говоритъ, нанялся со станціи донести въ Иваново. А это онъ кожи, значитъ, несъ въ Слитьй продалъ. Вотъ откуда у него деньги. Поймаетъ же его теперь Матовъ, навърно въ Дубовъ пьянствуетъ.

Матовъ Костика поймалъ и пожаловался волостному. Черезъ нѣсколько времени моего старосту, гуменщика и рабочихъ вызвали свидътелями въ волость. Быль судъ надъ Костикомъ. Костикъ сначала запирался, но въ виду явныхъ уликъ сознался, что укралъ у Матова четыре кожи, изъ коихъ двъ спряталъ въ лъсу, а двъ продалъ со-держателю постоялаго двора. Матовъ и Костикъ помирились на томъ, какъ мнъ разсказывали, что Костикъ долженъ возвратить спрятанныя въ лъсу кожи и заплатить за двъ другія, имъ проданныя. Костикъ же заплатиль и свидътелямъ—кажется, угостилъ ихъ водкой.

Недавно, провздомъ на станцію, я зашель въ кабачекъ Матова выпить водки. Смотрю, Костикъ, пьяненькій, веселый, самымъ дружелюбнымъ образомъ бесвдуеть съ Матовимъ, который тоже пропустиль уже одну, другую.

- Здравствуйте.
- Здравствуйте, А. Н. Здравствуйте, баринъ, заговорилъ Костикъ, обрадованный встръчей со мной.
  - Здравствуй, Костивъ, что ты туть делаешь?
- A вотъ барышки запиваемъ: кобылку Василію Ивановичу продалъ.
  - За кожи, значить, разсчитались?
- Нѣтъ, за кожи прежде разсчитались, проговорилъ Матовъ: а теперь кобылу на деньги купилъ. Пожалуйте. Фимья, дай бараночка закусить.
  - Хозяину начинать.

Матовъ налиль стаканчикь водки, перекрестился, дунуль въ стаканъ (чтобы отогнать бъса, который сидить въ водкъ), проговориль: "будьте здоровы", отпиль глотокъ и, наполнивъ стаканъ вровень съ краемъ, подалъ мив съ поклономъ.

— Ну, будьте здоровы.

Костивъ сталъ мий разсказывать про свои неудачи на охотй за лисицами въ ныийшиемъ году и въ особенности жаловался на то, что ему не удалось ныньче взять ни одной изъ отравленныхъ лисицъ. А все оттого, что "стрихнины" у него ийтъ.

Не правда-ли, прелестно? Просто главное. Практично.

У Матова украли кожи. Онъ прежде всего раскидываеть умомъ, кто бы могь украсть. Какъ содержатель кабака и постоялаго двора, скупающій по деревнямь все, что ему подходить, и свия, и кожи, и пеньку, и счёски, онъ знаеть на двадцать версть въ округі кажатаго мужика до тонкости, знаеть всёхъ воровь. Сообразивъ всё обстоятельства дёла и заподозривъ Костика, онъ, не говоря никому ни слова, слёдить за нимъ и узнаеть, что Костикъ пропаль изъ дому. Подозрівне превращается въ увітенность. "Это онъ", говорить Матовъ и скачеть по кабакамъ разузнать, гді проданы кожи и гдів.

ньянствуеть Костивъ. Попадаеть случайно на меня — жаль мимо, случайно увидаль, отчего же не спросить --- находить важныхь свидътелей, которые видъли у Костика деньги (а всвиъ извъстно, что у Костива денегь быть не можеть), которые видьли Костика съ вошей. Заручившись свидътелями, объщавъ имъ, что дъла далъе волости не поведеть, свидътелей по судамъ таскать не будеть и, нолучивъ, такимъ образомъ, увъренность, что Костику не отвертъться, Матовъ жалуется въ волость. Вызывають въ волость Матова, Костика, свидътелей — въ волость свидътелямъ сходить недалеко и отъ работы ихъ не отрывали, потому что судъ быль вечеромъ. Свидътели уличають Костива, и тоть, видя, что нельзя отвертёться, сознается. Дъло вончается примиреніемъ, и всё довольны. Матовъ получилъ обратно вожи, которыя Костивъ не усиблъ продать, навърно вдвое нолучиль за проданныя кожи, да еще, пожалуй, стянуль что нибудь съ содержателя постоялаго двора, который купиль у Костина краденныя кожи. Свидътелямъ Костикъ или заплатилъ, или поставилъ водки, а главное, ихъ не таскали по судамъ: сходить же въ волость, да и то вечеромъ или въ праздиикъ (волостной, въдь, тоже мужикъ, и знасть, что въ будни днемъ работать нужно), свидетелямъ ни почемъ. Костивъ доволенъ, потому что разъ воровство открыто, ему выгодиве заплатить за украденное, чвить сидвть въ острогв. Мы довольны, потому что еслибы Костивъ посидель въ остроге, то изъ мелкаго воришки сдвлался бы крупнымъ воромъ.

Совсёмъ другое вышло бы, еслибъ Матовъ, вмёсто того, чтобы самому разыскивать вора, принесъ жалобу въ полицію, какъ дёлають, большею частью, помёщики и въ особенности помёщицы. Пріёхаль бы становой, составиль бы актъ, сдёлаль бы дознаніе, тёмъ бы, по всей вёроятности, дёло и кончилось. Какія же у становаго съ нёсколькими сотскими средства открывать подобныя воровства? Да еслибы у становаго было не 24, а 100 часовъ въ сутки, и онъ бы обладалъ способностью вовсе не спать, то и тогда ему не было бы возможности раскрывать безчисленное множество подобныхъ мелкикъ кражъ. Становому впору только повинности съ помёщиковъ собрать: нишетъ-пишетъ, съ сотскими навазываеть, самъ пріёзжаетъ...

Положить, помѣщики вызывають становаго, обыкновенно ничего не разузнавь о кражѣ, и не представляють никакихь данныхь, даже и подоврѣнія основательнаго высказать не могуть; но Матовъ, казалось бы, разузнавь все предварительно и ниѣя свидѣтелей, могъ бы принести жалобу мировому и вообще куда слѣдуеть. Какъ бы не такъ. Матовъ, какъ человѣкъ практическій и самъ судовъ болщійся, очень хорошъ знаеть, что еслибы свидѣтели только знали, что Ма-

товъ будетъ судиться съ Костиномъ и таскать ихъ, свидътелей, посудамъ, такъ они бы притаились и ничего бы не сказали. Въ самомъ дълъ, представьте себъ, что еслибы, вслъдствіе жалобы Матова. свидетелей, то есть, старосту, гуменщика и работниковъ, потребовали нуда-нибудь за 30 верстъ къ становому, мировому или на съйздъблагодарили ли бы они Матова? Вы представьте себв положение хозяина: старосту, у котораго на рукакъ все хозяйство, гумещика, безъ котораго не можеть идти молотьба, и рабочихь потребують свидетелими! Всв работы должны остановиться, все хозяйство должно остаться безъ присмотра, да въ это время, пока они будуть свидетельствовать, не только обмолотить, но просто увести хлабов съ гумна могутъ. Да и кто станетъ держать такого старосту или скотника, который не знаеть мудраго правила: "нашель-молчи, потеряльмолчи, увидаль-молчи, услыхаль-молчи", который не ужветь мол+ чать, болгаеть лишнее, вмѣшивается въ чужія дёла, которато будуть таскать свидетелемь къ мировому, на мировой съездъ или въ окружной судъ. Вы поймите только, что значить для хозяина, если у него, хотя на одинъ день, возьмуть старосту или скотника. Вы поймите только, что значить, если мужнка оторвуть оть работы въ такое время, когда за день нельзя взять и пять рублей: потвяжай свидътелемъ и оставь ниву незасъянною во-время. Да если даже и не рабочее время, -- очень пріятно отправляться, въ качествъ свидътеля, за 25 верстъ, по 25 градусному морозу, жли, идя въ городъ на мировой съйздъ свидътелень, побираться христовымъ именемъ. Прибавьте въ этому, что муживъ боится суда и все думаеть, какъ бы его, свидетеля, жрани Вогъ, не засадили въ острогъ или не отнороли. Матовъ ни за что не открыль бы воровства, еслибы свидътели не знали Матова за человъка практическию, который по судамъ таскаться не станеть. Да и накая польва была бы Матову судиться съ Костикомъ? Посадили бы Костика въ острогъ, — а Матову что? Кожи такъ бы и пропали. Костикъ на судъ во всемъ заперси бы и кожи, разумвется, не отдаль бы, и кому ихъ продаль --- не ска заль бы. Матовъ остался бы ни при чемъ, въ глазахъ же крестьянъ сильно бы нотеряль, что неблагопріятно отоввалось бы на его торговыхъ делахъ. Не лучше ли кончить все полюбовно, по-божески?

У насъ, въ счастію, много дёль кончается тавимъ образомъ. Цозвольте разсказать еще другой случай: содержатель сосёдняго кабака долженъ быль куда-то уёхать вмёстё съ женой. Уёзкая, онъ заперъ каморку, гдё стояла бочка водки, и поручилъ смотрёть за кабакомъ своему работнику, которому оставилъ четверть водки для продажи. Вечеромъ въ кабакъ зашли мужики, однодеревенци работ-

ника, взяли водки, вышили и угостили работника. Закутили. Пилинили; водки, оставленной на продажу, наконець, не хватило, а выпить хочется. Ночью, работникь съ двумя товарищами—пьяные, разумбется—рѣшились украсть водки изъ боченка, запертаго въ каморків. Выломали топоромъ двіз доски въ перегородків, достали изъ каморки водки и баранокъ, заділали взломъ и ну кутить. Прівзжаеть черезъ нісколько дней содержатель кабака и открываеть воровство. Воровство со взломомъ, совершенное лицомъ, которому поручено храненіе имущества, ночью, при содійствій другихъ лиць—відь это окружнымъ судомъ и острогомъ пахнетъ. Діло, однако, окончилось благополучно: помирились на томъ, что работникъ и его товарищи обязались уплатить содержателю кабака за украденную водку вдвое.

И я, и самъ содержатель кабака, и соевди-мужики—всё знають, что работникь, совершившій воровство со взломомь, человѣкь превосходный, какихь рѣдко, пречестнѣйшій и добрѣйшій человѣкь, но любить вынить, а выпивши, хочеть еще выпить, и чтобы достать водки, готовь на воровство водки, но не чего нибудь другого. Дѣло кончилось миромь, и работникь до сихъ поръ живеть у того жее со-держателя кабака; а пойди содержатель въ судь, то вѣдь работника засадили бы, пожалуй, въ острогь. Конечно, присяжные могли бы и оправдать, но пока еще они оправдають, придется, можеть, годъ сидѣть въ острогь, а для мужика нѣть ничего ужаснѣе острога.

"Случаи", нарушающіе нашу хозяйственную тишину и заставляющіе насъ думать и говорить о другомъ, весьма рѣдки, хотя отъ скуки мы рады всякому случаю. Я говорилъ выше, что мужики ходять обыкновенно съ просьбой о работѣ, хлѣбѣ и дровахъ, но есть еще предметъ, о которомъ тоже часто приходятъ просить — это лекарства. Чуть кто нибудь заболѣлъ на деревнѣ, идутъ ко мнѣ за лекарствомъ. Хотя я не лечу и толку въ леченіи не понимаю, но, все-таки, обращаются ко мнѣ съ просьбой дать лекарства. Ты, говорятъ, человѣкъ грамотный, ученый, все больше нашего понимаешь дай что-нибудь.

И я даю: касторовое масло, англійскую соль, березовку, перцовку, чай,—что случится. Помогаеть.

Прошедшимъ лѣтомъ распространится слухъ, что у насъ будетъ холера. Пришелъ отъ начальства приказъ, чтобы въ каждой деревнѣ выбрали избу, вымыли ее, вычистили и содержали въ порядкѣ для того, чтобы помѣщать въ нее холерныхъ больныхъ—всѣмъ этимъ мы обязаны, кажется, дѣятельности нашего земства. Мужики собрались на сходку, выбрали избу, выгнали бабъ ее вычистить и вымыть; но

холеры, къ счастью, не было и изба простояла цёлое лёто пустая. Заболёвали поносомъ, гнетухой — лёто было сухое, безъ дождинки, работа шла сильная, харчи плохіе—многіе переболёли животами, но никто не умеръ. Приходили ко мнё: тому дамъ стаканъ пуншу, тому кастороваго масла, тому истертаго въ порошокъ и смёщаннаго съ мелкимъ сахаромъ чаю—помогало.

Насчеть леченья, въ случат болтвин, въ деревит очень плохо не только крестьянину, но и небогатому помещику. Докторъ есть въ городъ за 30 верстъ. Забольли вы; — извольте посылать въ городъ. Нужно послать въ городъ на тройкъ или, по крайней мъръ, на паръ, въ приличномъ экипажъ, съ кучеромъ. Привезди доктора; визитъ ему нужно дать 15 рублей и уже мало — 10 рублей. Нужно отвезти доктора въ городъ и привезти лекарство. Сосчитайте всесколько это составить, а главное, нужно имъть экицажь, лошадей, кучера. Но въдь, въ случат серьезной бользни, одного визита мало. Очевидно, что докторъ теперь доступенъ только богатымъ помѣщикамъ, которые живутъ по старопомѣщичьи, имѣютъ экипажи, кучеровъ и пр., то есть, для лицъ, у которыхъ еще осталось старое заведеніе, для лицъ, у которыхъ сохранились деньги или выкупныя свидетельства, у которыхъ еще есть леса, осталось много отрезвовъ, на счеть которыхь они ведуть козяйство, или для лиць, которыя, живя въ деревнъ, занимаютъ какія нибудь должности съ жалованьемъ. Небогатые помъщики, напримъръ, такіе, которые имъли 300 заложенныхъ душъ крестьянъ, арендаторы мелкихъ имфній, прикащики управляющіе отдільными хуторами, попы, содержатели постоялыхъ дворовъ и тому подобные зажиточные, сравнительно съ крестьянами, люди не могутъ посылать въ городъ за докторомъ; эти, большею частью, пользуются хорошими, то-есть, имфющими въ околоткф извъстность, фельдшерами, преимущественно изъ дворовыхъ, фельдшерами, которые завъдывали аптеками и больницами, имъвшимися у богатыхъ помещиковъ во время крепостнаго права. Однако, и такіе фельдшера для массы нашихъ бъдныхъ крестьянъ тоже недоступны, потому что и фельдшеру нужно дать за визить три рубля съ его лекарствомъ, а то и пять рублей. Къ такимъ фельдшерамъ прибъгають только очень зажиточные крестьяне. Затемь, следують фельдшера второго разряда, лечащіе самоучкой, самыми простыми средствами, — деды, бабы и все, кто маракуеть хотя немного. Остаются еще случайные доктора: какой нибудь лекарь или медицинскій студенть, прівхавшій на побывку къ роднымъ, и т. п. Заболветь мужикъ - ходитъ, перемогается, пока есть сила. Свалился - лежитъ. Есть средства-сыскиваетъ фельдшера или дъда, а нътъ-просто лежить или въ кому нибудь изъ помѣщиковъ, у которыхъ есть лекарство, пошлеть попросить чего нибудь. Иные вылеживаются, выздоравливають. Другіе умирають. Лежить, лежить до тѣхъ поръ, пока не умреть.

Самое худое, что, поправившись, отлежавшись, опять заболёвають, и во второй разъ рёдко уже встають, потому что, не успёвъ хорошенью поправиться, начинають работать, простуживаются (замёчу, между прочимь, что у крестьянь отхожихъ мёсть нёть и самый трудный больной для отправленія нужды выходить, выползаеть или его выносять на дворъ, какова бы ни была погода) и, главное, не получають хорошей пищи, да что говорить хорошей, не получають мало-мало сносной пищи.

У меня есть работница Хима изъ сосёдней деревни. У нея во дворё — а дворъ-то бёдный-пребёдный, съ Покрова уже хлёба не было — осталась за хозяйку дочка, молоденькая, красивая дёвушка Аксюта, мужъ-хозяинъ и трое дётей, которые всю нынёшнюю зиму ходили въ кусочки. Осенью, на одной свадьбё, Аксюта сильно простудилась. Сдёлался кашель, Аксюта стала харкать кровью и слегла. За попомъ посылали. Аксюте все хуже, да хуже. Вздили къ какому-то бывшему дворовому человёку, который, говорять, помогаеть. Тотъ даль нитье—кислое-прекислое, говорила мнё Хима—помогло. Аксюта стала поправляться и можеть выздоровёла бы, еслибы ей дать питательную пищу, удобное помёщеніе и поберечь отъ простуды, а то приходить разъ ко мнё Хима.

- Что тебѣ, Хима?
- Да насчеть дочки пришла.
  - -- Что-же дочка?
- Поправляться стала. Ходить. Только пушнаго хліба ість не можеть. Пожуєть, пожуєть, да и выплюнеть—проглотить не можеть. Прислала мальчишку, пусть, говорить, матка барина попросить, не дасть ли картошки.

Пушной хавов приготовляется изъ неотввянной ржи, то-есть, смвсь ржи съ мякиной мелется прямо въ муку, изъ которой обыкновеннымъ образомъ приготовляется хавов. Хавов этотъ представляетъ твстяную массу, пронизанную тонкими иголками мякины; вкусомъ онъ ничего,—какъ обыкновенный хавов, питательность его, конечно, меньше, но самое важное неудобство—это, что его трудно глотать, а непривычный человвкъ и вовсе не проглотитъ, если-же и проглотитъ, то потомъ все будетъ перхать и чувствовать какое-то неудобное ощущение во рту. И такимъ-то хавоомъ, или еще хуже, сухими, собран-

ными мъсяцъ тому назадъ, пушными кусочками долженъ питаться выздоравливающій больной. Какъ-же туть поправиться?

Вскорѣ Аксютѣ, которая стала-было поправляться, опять стало хуже. Не оправившись отъ болѣзни, она стала носить воду, мять пеньку, убирать скотъ. Простудилась и опять слегла. Въ деревнѣ всѣ рѣшили, что Аксюта умретъ. Мать, которая очень любила и баловала Аксюту, относилась къ этому совершенно хладнокровно, то есть, съ тѣмъ, если можно такъ выразиться, безчувствіемъ, съ которымъ одинъ голодный относится къ другому. "А и умретъ, такъ что-жъ—все равно, по осени замужъ нужно выдавать, изъ дому вонъ; умретъ, такъ расходу будетъ меньше" (Похоронить стоитъ дешевле, чѣмъ выдать замужъ).

Аксюта пролежала всю зиму и умерла въ мартъ. Бъдному во всемъ несчастье: ужъ умерла бы осенью, а то цълую зиму расходъ, а къ веснъ, когда дъвка могла бы работать, умерла. Крестьяне и замужъ-то дъвокъ отдаютъ по осени, главнымъ образомъ, потому, что какой-же разсчетъ, прокормивъ дъвку зиму, отдать ее весной, передъ началомъ работъ, замужъ—это все равно, что продать дойную корову весной.

Очень часто, хорошая пища, теплое пом'вщеніе, избавленіе отъработъ были бы самымъ лучшимъ средствомъ для излеченія; но, все-таки, я думаю, что тв молодые доктора, отъ которыхъ мив случалось слышать, что имъ нечего дёлать въ деревняхъ, потому что лекарства не могуть помогать, если у больного нъть хлъба и проч., не совстви правы. Часто, очень часто, во-время поданная помощь могла бы принести огромную пользу. Но необходимо, чтобы докторъ жиль близко (нужно, чтобы въ каждой волости быль докторъ, или, если хотите, фельдшеръ, но фельдшеръ образованный, гуманный не нужно много медицинскихъ познаній, но главное, чтобы былъ человъкъ образованный съ независимыми мнтнінми), самъ давалъ лекарства, фздилъ къ больнымъ въ томъ экипажъ, который пришлють, то есть, въ простой телегь, чтобы онъ браль небольшую плату за визить вмъстъ съ декарствомъ, не требоваль денегь тотчасъ, а ожидалъ уплаты до осени, какъ, напримеръ, делаютъ корошіе попы, въ крайнихъ случаяхъ лечилъ даромъ, не отказывался отъуплаты за леченье деревенскими продуктами, приносимыми по силъ возможности (даромъ лечить онъ долженъ только въ редвихъ случаяхъ, а то никакого толку не выйдетъ, потому что, въ большинствъ случаевъ, мужикъ не пойметъ, чтобы можно было давать лекарства. даромъ), чтобы онъ не былъ казенный докторъ и не вздилъ вскрывать трупы и вообще не участвоваль при следствіяхь (для этогоесть увздные доктора); хорошо было бы, еслибъ докторъ имвлъ свое козяйство, такъ, — чтобы мужикъ могъ отработать за леченье. Понятно, что, все-таки, доктору волость должна была бы давать жалованье и средства для покупки лекарствъ и содержание больницы. Я увъренъ, что, хорошо ввявшись за это, можно было бы устроить дело, но для этого необходимо, чтобы всв лица, живущія въ одной волости-помъщики, попы, мъщане, арендаторы, крестьяне-словомъ, всъ живущіе на извістномъ пространстві земли, составляли одно цілое, были связаны общимъ интересомъ, лечились бы однимъ и тъмъ-же докторомъ, судились однимъ судьей, имъли общую кассу для своихъ мъстныхъ потребностей, выставляли въ земство общаго представителя (или представителей) волости и пр. и пр. Пока этого нътъ-и медицинской помощи въ деревняхъ не будетъ, потому что земство, въ теперешнемъ его видъ, ничего настоящаго по этой части не сдълаетъя въ этомъ увъренъ. Я не могу себъ представить, чтобы живущій въ городъ предсъдатель управы или членъ (я разсуждаю вообще, не имъю въ виду земскихъ лицъ увзда, въ которомъ живу, и прошу не принимать этихъ разсужденій на чей-либо личный счетъ), у котораго есть подъ рукой докторъ и аптека, могъ живо принимать къ сердцу положеніе, не говорю мужика, умирающаго на печкв, но хотя бы меня, лежащаго безъ помощи, потому что я, не имъя приличнаго экипажа (я, напримъръ, кромъ телеги и бъговыхъ дрожекъ, другого экипажа не имъю), лошадей и кучера для посылки за докторомъ, не имъя средствъ платить 15 рублей за визитъ, да, кромъ того, и фивически не будучи въ состояніи, за разливомъ рікъ, добыть доктора, живущаго за 30 версть, вынуждень, забольвь, лежать и ждать, авось пройдеть, или обратиться въ фельдшеру, живущему въ сосъдствъ, или къ моей "старухъ". Я не могу себъ представить, чтобы живущій въ городѣ земскій дѣятель могъ живо принимать къ сердцу положение мужика, которому нечего всть, и принимать мвры къ обезпеченію продовольствія, да и  $\kappa o i \partial a$  еще онъ узнаеть о томъ, что мужику всть нечего, да и много-ли такихъ, которые понимають бытъ мужика. Я встръчалъ здъсь помъщиковъ-про барынь ужъ и не говорю-которые лътъ 20 живутъ въ деревнъ, а о бытъ крестьянъ, о ихъ нравахъ, обычаяхъ, положеніи, нуждахъ никакого понятія не имъють; более скажу,--я встретиль, можеть быть, всего только трехъчетырехъ человъкъ, которые понимаютъ положение крестьянъ, которые понимають, что говорять крестьяне, и которые говорять такъ, что крестьяне ихъ понимаютъ. Я не могу себъ представить, чтобы земскіе діятели, не связанные съ нами, такъ сказать, органически, могли живо чувствовать и принимать къ сердцу наши, если можно

такъ выразиться, территоріальные волостные интересы; другое дівло, еслибы они были представители волостей, то есть, единицъ, состоящихъ изъ людей разныхъ сословій, живущихъ на одномъ пространствъ земли и потому необходимо связанныхъ общимъ интересомъ. Конечно, я самъ выбираю гласнаго отъ землевладъльцевъ; но зачвиъ я его выбираю-я и самъ не знаю. Приказано, потому и выбираю. Мужики тоже выбирають гласнаго отъ сельскаго сословія, потому что приказано, и молять: "отпустите вы насъ только поскорте, потому что у насъ покосъ, уборка хлѣба". Еслибы меня выбрали въ гласные, то я и самъ не зналъ бы, зачёмъ меня выбрали и что в тамъ буду дёлать. Наконецъ, гласный отъ землевладёльцевъ, гласный отъ крестьянъ, никакой инструкціи отъ избирателей не получаеть, никакого отчета имъ не отдаеть: говори тамъ, батюшка, что хочешь; спасибо, что идешь въ гласные. Мнв кажется, что совсвиъбы другое было, еслибъ гласный былъ представитель волости. Началъ бы нашь гласный толковать о необходимости исправлять дороги, напримъръ-мы бы ему сейчасъ и сказали: что ты, любезный, толкуешь! у насъ въ волости всего одинъ баринъ есть, у котораго остались коляски и держатся кучера и которому, следовательно, нужны хорошія дороги, а мы всв, и мужики, и мелкопомъстные, и бывшіе средней руки помъщики, и попы, ъздимъ теперь одиночками въ телегахъ-для насъ дороги хороши. Началъ бы онъ... да онъ и не говориль бы того, о чемъ ему его избирателями не поручено. Еслибы земскіе люди были, дійствительно, люди, излюбленные земскими обывателями, еслибъ это, дъйствительно, были представители лицъ, живущихъ на известныхъ пространствахъ, еслибы это были лица, которыя бы знали, для чего ихъ избираютъ, еслибы и избиратели знали, зачвиъ избираютъ, — тогда другое дело. При теперешнемъ-же устройстве, когда лица разныхъ сословій, живущія въ одной волости, ничего общаго между собою не имфють, подчинены разнымъ начальствамъ, разнымъ судамъ, — ничего путнаго быть не можетъ. Волостной плохъ, крестьянъ, деспотствуетъ надъ ними-мнв что за дело; да еслибы я, по человъчеству, и принялъ сторону крестьянъ, что-же я могу сдъдать? еще самъ поплачусь-произведуть меня въ возмутители крестьянъ и отправять, куда Макаръ телять не гоняль, а крестынъ перепорють. Разумбется, въ такихъ случаяхъ, когда идетъ война между крестьянами и волостнымъ, каждый, и зная, что крестьяне правы, отходить въ сторону, да и крестьянамъ посовътуетъ не горачиться. Мировой посредникъ плохъ до крестьянъ, а мнъ что? Волостной судъ пьянствуетъ и пр. и пр., а миъ что? да и что я сдълаю? Попъ прижимистъ... но мы не можемъ перемѣнить поца и т. д.

А вотъ, еслибы: волость-единица, волостной старшина выборный; административное начальство въ волости, которому въ опредѣленномъ вакономъ отношеніи подчинены всѣ живущіе въ волости, и крестьяне, и помѣщики, и попы и пр. Свой волостной судья, въ волости живущій. Свои выборные попы волостные. Своя внутренняя волостная полиція. Свой волостной совѣтъ. Тогда бы скорѣе мотъ бы явиться свой волостной докторъ, своя волостная школа, своя волостная ссудная касса...

Ежемъсячно ко мнъ прівзжають попы. "Попы" не значить попъ во множественномъ числъ. Словомъ "попы" обозначають всъхъ принадлежащихъ къ духовному званію, всёхъ, кто носить длинные волосы, особеннаго нокрол моповское платье; туть и попъ, и дьяконъ, и дьячевь, и пономарь, настоящіе и заштатные, и всё состоящіе при сель. На Святой или на Рождество, гдъ есть обычай, за попомъ но нриходу ходитъ многое множество такого поповского народу. Слово "поны" имфеть такое же значеніе, какъ и слово "воронье". Воронъ, грачъ, ворона, галка, сорока, все это пернатое царство — "воронье." Я люблю, когда прівзжають поны. Поны бывають у меня ежемъсично, для совершенія водосвятія на скотномъ дворъ. Обычай уже такой есть изстари (издревле, какъ говорить дьяконъ), чтобы каждый мёсяцъ совершать на скотномъ дворв водосвятіе. Каждое первое число, или около того, прівзжають попы-священникъ, дьяконъ, два или три дьячка-совершають на скотномъ дворѣ водосвятіе-на дворъ, въ хлъву или въ избъ — и обходять съ пъніемъ тропаря "Спаси, Господи, люди твоя" весь дворъ, причемъ священникъ заходить въ каждый хлевь и кропить свитою водой. Если я дома, то обыкновенно присутствую при службъ и, зачъмъ, приглащаю поповъ нь себъ закусить и выпить чаю. Закусываемъ, пьемъ чай, бесвдуемъ. Я люблю бесёдовать съ попами и нахожу для себн эти бесёды полезными и ноучительными. Во-первыхъ, никто такъ корошо не знаетъ быть простого народа во всёхь его тонкостяхь, какъ попы; кто хочеть узнать настоящимъ образомъ бытъ народа, его положение, обычаи, нравы, цонятія, худня и хорошія стороны, кто хочеть узнать, что представляєть это никому неизвъстное, неразгаданное существо, которое называется мужикомъ, тотъ, не ограничиваясь собственнымъ наблюдениемъ, долженъ именно между попами искать необходимыхъ для него свъдъній; для данной же мъстности нопы въ этомъ отношении неоцънимы, потому что въ своемъ приходъ знають до тонности положение каждаго крестьянина. Во-вторыхъ, послъ крестьянъ, никто такъ хорошо не знаеть містнаго практическаго хозяйства, какъ попы. Попы—наши лучшіе практическіе ховяева, — они даже выше крестынъ стоять въ

этомъ отношеніи, и отъ нихъ-то именно можно научиться практикъ ховяйства въ данной мъстности. Хозяйство для поповъ составляетъ главную статью дохода. И чъмъ же будетъ жить причетникъ, даже дьяконъ, на что онъ будетъ воспитывать дътей, которыхъ у него всегда множество, если онъ не будетъ хорошій сельскій хозяинъ. Конечно,

Поповъ пирогъ съ начинкою, Попова каша съ маслицомъ, Поповы щи съ сивткомъ...

Но это только у попа-батьки, а не у причетника, который перебивается со дня на день.

Не знаю, какъ въ другихъ мѣстахъ, но у насъ церквей множество, приходы маленькіе, крестьяне бідны, коновскіе доходы ничтожны. Какъ невелики, по крайней мере, у насъ, поповские доходы, видно изъ того, какую низкую плату получають попы за службу. За совершеніе ежемісячно водосвятія на скотномь дворів я плачу въ годъ три рубля, следовательно, за каждый пріфадъ попамъ приходится 25 коп. Эти 25 коп. дълятся на 9 частей, слъдовательно на каждую часть приходится по 23/4 копъйки (1/4 копъйки останется ежемъсячно). Священникъ получаетъ четыре части, значить 11 коптекъ дьяконъ двв части, значить 5<sup>1</sup>/2 копъекъ, три дьячка по одной части, слъдовательно, по 2<sup>3</sup>/4 копъйки, каждый. Такимъ образомъ, дьячекъ, прівзжающій изъ села за семь версть, получаеть за это всего  $2^3/4$  копъйви. Положимъ, что попы объёдуть за разъ, въ одинъ день, три помъщичьихъ дома и совершатъ три водосвятія, при этомъ имъ придется сдёлать 25 версть, то и при такихъ благопріятныхъ условіяхъ дьячекъ заработаеть 81/4 конбекъ, дьяконъ-161/2 коп. и самъ священникъ-33 копъйки. Я привель эти цифры, чтобы показать, какъ незначительны доходы поповъ въ нашей мъстности. Отъ крестьянъ попы, разумъется, получають болье. У крестьянь службы не совершаются емемъсячно, но два или три раза въ годъ попы обходятъ всѣ дворы. На Святой, напримъръ, попы обходять всѣ дворы своего нрихода и въ каждомъ дворъ совершаютъ одну, двъ, четыре службы, смотря по состоянію крестьянина — на рубль, на семь гривенъ, на полтинникъ, на двадцать конбекъ-это ужъ у самыхъ бедняковъ, напримъръ, у бобылевъ, бобылей. Разсчетъ дълается или тотчасъ, или по осени, если крестьянину нечёмъ уплатить за службу на Святой, Относятся здёшніе попы, въ этомъ отношеній, гуманно и, у цасъ по врайней мъръ, не прижимають. Разумъется, вромъ денегъ, получають еще яйца и всю недёлю, странствуя изъ деревни въ деревню, кормятся. Такъ какъ службы совершаются быстро и въ утро поцы

легко обойдуть семь дворовь (у насъ это уже порядочная деревия), то на Святой ежедневный заработокъ порядочный, но, все-таки, до-ходъ въ суммъ ничтожный. Понятно, что, при такихъ скудныхъ до-ходахъ, попы существують, главиниъ образомъ, своимъ хозяйствомъ, и потому, если дьячекъ, напримъръ, плохой хозяйнъ, то ему пропадать надо. Я замътилъ, что причетники, въ особенности ножилые, всегда самые лучшіе хозяева—подборъ совершается, какъ и во всемъ.

Взжу инорда въ помъщивамъ или, лучие сказать, въ помъщицамъ, потому что теперь въ помъстьяхъ остались по преимуществу барыни, которыя и ведуть козяйство. Сначала я толковаль съ номънинами все больше о хозяйствъ, которое для насъ дъло самое интересное, потому что какое-же намъ дело до политики, не все-ли намъ равно, здоровъ принцъ Вельскій или ніть, какое намъ діло до того, вио жучше поеть, Луква или Шнейдерь, какое намь діло, чьего изобретенія гороховая колбаса питательнее и т. п.; но скоро я убедился, что говорить съ пом'вщиками о хозайствъ совершенно безполезно, потому что они, большею частью, очень мало въ этомъ дёлё синслять. Не говорю уже о теоретических в познаніях — до сихъ поръ я еще не встрътилъ здъсь ни одного хозлина, который бы зналъ, откуда растеніе береть азоть или фосфорь, который бы обладаль хотя самыми элементарными познаніями въ естествентыхъ наукахъ и созна-· тельно понималь; что у него совершается въ хозниствъ--- но и практическихъ знаній, воть что удивительно, ніть. Ничего ніть, понимаете. Мужикъ коть практику понимаеть и здравый смысль въ дёль хозяйства имжеть. Есть некоторые, которые занимаются хозяйствомъ или, лучше сказать, разоряются по агрономіи, какъ у насъ говорять (адъсь у практивовъ мелкопомъстныхъ хозяевъ сложилось убъжденіе, что кто занимается по агрономіи, тоть непремённо разорится, какъ это обывновенно и бываетъ), то есть, нахватавшись внёшнихъ форшъ такъ-называемаго раціональнаго хозяйства изъ разныхъ книжекъ, преимущественно, кажется, изъ "Земледельческой Газеты", вводять разныя новости: машины ненужныя выписывають, турнийсы и лупины съють. Разумъется, ничего путнаго не выходить, а если нъкоторые изъ такихъ агрономовъ еще держатся, то только благодаря отръзкамъ, лъсамъ и старому заведенію. О хозяйствъ, значить, говорить много не приходится, развѣ только цѣны узнаещь, про ходъ дъль у сосъда спросишь.

На станцію желівной дороги ізжу. Тамь, вы 100 саженяхь отъ вокзала, есть постояликь, вічно наполненний народомь— покупателями и продавцами дровь, прикащиками, пріемщиками дровь, дровокладами, возчиками. Этоть постояликь—нашь Дюссо, съ тою только

разницей, что, вийсто того, чтобы слышать, какъ у Дюссо, сощие elle se gratte les hanches et les jambes — здёсь вёчно слышимъ: по ияти взялъ за швырокъ. Безъ 20-ти семь продали на мёстё. Онъмнё 70 за десятиму; извольте, говорю.

Вся наша торговля сосредоточивается на дровахъ. Теперь только и разговору о продажахъ лѣса. Вся станція завалена дровами, всё вагоны наполнены дровами, по всёмъ дорогамъ нъ станціи идутъ дрова, во всёхъ лѣсахъ на двадцать верстъ отъ станціи идетъ пилка дровъ. Лѣсъ, который до сихъ поръ не имѣлъ у насъ никакой цёны, пошелъ въ кодъ. Владёльцы лѣсовъ, помѣщики, поправили свои дѣла. Дрова дадутъ возможность продержаться еще десятокъ лѣтъ даже тѣмъ, которые ведутъ свое хозяйство по агрономіи; тѣ-же, которые поблагоразумнѣе, продавъ лѣса, купатъ билетики и будутъ жить процентами, убѣдивнись, что не господское совсёмъ дѣло заниматься козяйствомъ. Несмотря на капиталы, приплывшіе къ намъ по желѣзной дорогѣ, хозяйство нисколько не улучшается, котому что одного капитала для того, чтобы хозяйничать, недостаточно.

Воть такъ-то. Сижу я все у себя въ деревив, никуда далве 15-ти версть не взжу, и даже въ своемъ городв увздномъ былъ всего только одинъ разъ. Понятно, что я ни о чемъ другомъ, кромв козайства, писать не мегу.

Я сказаль, что постоянно сижу въ своей деревив и дале 15-ти версть никуда не взжу... Не хочу грвшить, - разъ быль въ сосъднемъ убздб на събздб земскихъ избирателей для выбора гласныхъ отъ землевладъльцевъ. Повхалъ я на этотъ събздъ потому, что хотель повидаться съ моими родственнивами и знавомыми --- я самъ родомъ ивъ того уфада, --- которые должны были собраться на събадъ. На събздъ ничего интересного не было. Выбирали гласныхъ. Прочитають имя, отечество и фамилію, закричать: "просимь, просимь", и начинають власть шары; кому много навидають, кому мало. Впрочемъ, еслибы на съвздв и было что нибудь интересное, то я не могъ бы замътить, потому что, сами посудите: меня звалъ прівхать на съвздъ одинъ богатый родственникъ, который и прислалъ за мною лошадей въ приличномъ экипажъ съ кучеромъ. Къ вечеру я прі-**Такалъ въ родственнику.** Поужинали, рейнвейну, бургунскаго выпили; еще есть и у насъ помъщики, у которыхъ можно найти и эль, и рейнвейнъ, и бутылочку-другую шипучаго. На другой день встали на варъ и отправились. Отъбхавъ верстъ 12-ть-холодно, истому что дело было въ сентябре-выпили и закусили. На постояломъ дворе, гдъ насъ ожидала подстава, пока перепрягали, выпили и закусили. Не добажая версть восемь до города, нагнали стараго знакомаго,

мироваго посредника, сейчасъ коверъ на землю-выпили и закусили. Въ городъ мы прівхали къ объду и остановились въ гостивниць. Разумбется, выпили и закусили передъ объдомъ (непроменая). Къ объду, за table d'hôte (каковы мы, --- настоящая Европав) собралось много народу, все богатые номъщики (и какъ одъты! какія баркатныя визитки!). За объдомъ, разумъется, выпили. Посят объда муншъ, за которымъ просидели вечеръ. Поужинали выпили. На другой день было собраніе. Выборъ гласныхъ происходиль въ довольно большой заль, въ верхнемъ этажь гостинимцы, въ той заль, гдв бываетъ table d'hôte. Черезъ комнату отъ залы собранія буфеть, гдв можновыпить и закусить; что значить образованіе! туть-же, подлів, и буфеть устроень, потому что безопасно, никто пе напьется! А посмотрите у мужиковъ: здёсь волостное правленіе, а кабакъ долженъ быть отставленъ на 40 саженъ, потому, говорять, нельзя иначе, --мужикъ сейчась напьется, если кабакь будеть рядомь сь волостью, а туть, все-таки же, сорокъ саженъ нужно пройти. Выборы продолжались далеко за полночь. Об'вдать было некогда и негд'ь, все запусывали. На другой день были выборы кандидатовъ въ гласные. После выбора кандидатовъ объдали настоящимъ образомъ и нили хорошо. На третій день ничего не было по части общественныхъ дълъ, но вечеромъ въ той-же заль быль баль. Танцовали. Ужинали. Пиди. Я боюсь, однако, чтобы мое выражение "выпили" не было принято дурно. Оговорюсь: пиль собственно я, да еще два-три человъка, а другіе были заняты серьезными деломъ — выборами гласныхъ.

На четвертый день быль събздъ мировыхъ судей. Боже мой, что это за великоленіе и какая разница отъ присутственныхъ месть! Большая, свътлая, великольшная зала, превосходная мебель для публики, мъсто, гдъ возсъдаетъ судъ, отдълано великольпно, судъи всь въ блестящихъ мундирахъ, украшены орденами и разными знавами — все бывшіе дінтели, въ ополченьи, при освобожденіи крестьянь, въ западномъ крав. Отлично. Разбиралось двло какого-то мужика, который украль лошадь. Мужиченко небольшой, въ лаптяхъ, въ худомъ зипунишкъ, представлялъ такой контрастъ съ великолъціемъ суда-это и хорошо: великольше поселяеть въ массахъ уважение къ предмету; заграницей университеть и вообще учебныя заведенія, большею частью, суть самыя великольшныя зданія въ городахъ. Но то-то, я думаю, мужику страшно было. Бъда, въдь, это, крый Господи, нодъ судъ поцасть. Стоить мужикъ — его съ одной стороны, его съ другой, и все это такъ въжливо "вы" (а это еще страшиве). Прокуроръ сталъ мивніе подавать-этотъ посердитье говорить. Ущли, потомъ опять принан: въ тюрьму, говорять; однако сроку сбавили. Другого подавай. Отлично.

Удивительно это корошая вещь новое судопроизводство. Главное дёло корошо, что скоро. Годъ, два человёкъ сидить, пока идеть слёдствіе и составляется обвинительный акть, а потомъ вдругь судъ и въ одинь демь все кенчено. Обвинили: пошель опять въ тюрьму—теперь уже это будеть наказаніе, а что прежде отсидёль, то не было наказаніе, а только мёра для пресёченія обвиняемому способовь уклоняться оть суда и слёдствія. Оправдали—ты свободень, живи гдё кочешь, разумёются, если начальство позволить. Отлично.

## III.

Сентябрь. Вабье лето наступило. Лесь расцевтился пестрыми врасвами, листъ на деревьяхъ сдълался жестокъ и шумить по осеннему, но еще не тронулся — морозовъ не было. Небо свро, моросить осенній мелкій дождичекъ, солнышко если и выглянеть, то сквозь туманъ, и светитъ, и гретъ плохо. Мокро; но это слава Богу, потому что "коли бабье лето ненастно—осень сухая". Со дня на день ждемъ морозовъ: мы нъ деревнъ всегда чего нибудь ждемъ: весною ждемъ перваго теплаго дождика, осепью — перваго мороза, перваго снъта; хоть морозъ намъ вовсе не нуженъ, но нельзя же осенью безъ мороза, какъ-то неспокойно, что нътъ мороза; все думается, не было бы отъ этого худа. Через-чуръ что-то хорошо ныньче: весна стала съ первыхъ чисель апрвля, осень еще не началась въ сентябрв, пять мъсяцевъ не было морововъ. Къ добру ли это? ворчитъ "старуха", нътъ, нътъ морозовъ, а потомъ какъ хватитъ! Все Божья воля, прибавляеть она, спохватившись, что не следуеть роптать... все Божья воля: Вогь не безь милости, — онъ, милосердный, лучше насъ знаетъ, что къ чему.

Но вотъ и бабье лъто кончилось. Прошли "Өедоры — зомочи квосты". Уже и по календарю наступила осень, а морозовъ настоящихъ все нътъ какъ нътъ, —скучно даже. Наконецъ, на Вздвиженіе удариль настоящій морозъ; ночью сильно прихватило. Проснулся по утру —свътло, ясно, весело. Смотрю въ окно — все бъло, подсолнечники уныло опустили головы, листъ на настурціяхъ, бобахъ, ипомеяхъ почернъль — только горошки и лупины еще стоятъ. Послъ мороза лъсъ пошелъ быстро оголяться: тронулась липа, осина; еще морозъ — пошла и береза. Листъ такъ и летитъ; съ каждымъ днемъ въ рощахъ все дълается свътлъе и свътлъе; опавшій листь шумить подъ ногами;

лётнія птицы отлетёли, зимнія сбились въ стан; заяцъ начань бълёть; около дома появились первыя зимнія госпын—синичин.

Удивительный ныньче годъ! въ вонцъ сентибря онять вернулось лъто. Вотъ уже нъсколько недъль стоитъ великоленнан погода: небо ясно—ни облачка, солнце печеть какъ въ покосъ; только но вечерамъ чувствуется, что дъло идетъ не на лъто, а на зиму. Передъ Казанской прихватило было, но потомъ онять отпустило, и скотъ еще послъ Родительской ходитъ въ полъ.

Какъ попривывнешь, хорошо въ деревив и осенью—вольно, главглавное.

Съ полей давно уже убрались. Лошадямъ ириволье бродять неспутанныя, гдъ хотять. Народъ весель — хлюбь родился хорошо, тяжелыя полевыя работы окончены. Конечно, мужикъ и тецерь не безъработы, но день малъ, а ночь длинна—не тажъ угомляется на работъ днемъ и есть когда отдохнуть ночью; хлъбъ чистый, вольный. Съогородовъ и овиновъ несутся звуки веселыкъ осеннияъ свадебныхъ пъсенъ; бабы уже ръшили, кто на комъ долженъ женичься, и въпъсняхъ, по своему усмотрънію, сочетають имена парней и дъвокъ, которымъ пора жениться нынъщней осенью.

Въ комнатахъ—сейчасъ видно, что осень—господствуетъ тотъ особенный запахъ, который вы ощущаете осенью, вхедя на постоялый дворъ или въ чистую избу зажиточнаго мужика, кона, мъщанина, запахъ лука, гороха, укропа и т. п. Въ одномъ углу наваленъ лукъ, въ другомъ, на рядинахъ, дозрѣваютъ бобы, сѣмена настурцій. Въстоловой весь полъ заваленъ кукурузой, подсолнечниками—все это у насъ ныньче выспѣло. На окнахъ, на столахъ, на полкахъ разлежены цвѣточныя и огородныя сѣмена, образчики сѣна, льна, хлѣбовъ. Стѣнъ увѣщаны пучками укропа, тмика, петрушки.

Идеть уборка огороднаго. Авдотья совсёмь про меня вабыла; она до такой степени занята "огороднымь" и льномь — на обязанности Авдотьи лежить брать "спытки" льну со стлища и опредёлять "лежился ли лень" — что готова оставить меня безь обёда. Забёжить по утру.

- Я вамъ, А. Н., сегодня щи съ бараниной сдълаю.
- А еще что?
- Баранины зажарю.
- Да ты бы, Авдотья, хоть утку съ рыжиками сдёлала, а то все баранина да баранина.
- Какъ прикажете, начинаетъ сердиться Авдотья:—вы всегда не во-время загадаете: сегодня бабы пришли капусту рубить, а тутъ утку... Воля ваша, какъ прикажете, только насчетъ огороднаго не

спращивайте. Извольте, утку сдёлаю, а ужь капусту, значить, оставимь. Понапрасну только пироги пекли.

- Ну, хорошо, хорошо, жарь баранину, да только не забудь чесночкомъ нашниговать.
- Не забуду, весело отвъчаеть Авдотья и торопливо убъгаеть въ застольную, откуда черезъ минуту слышится ея звонкій голось:— вы, бабочки, идите капусту возить, а я сейчасъ, только спытокъ сомну.

Черезъ какихъ нибудь полчаса, Авдотья уже прибъгаеть ко мнъ съ двумя горстями льну.

- Какой это лень?
- Трощенновъ. Вчера спытокъ взяла; по моему, лежился; особенно, который побуйнъйшій. Мелкій-то еще не совсѣмъ, а буйный хорошо лежился—сами извольте посмотрѣть.
  - Что-жъ, подымать будемъ.
- Воля ваша, а по моему пора подымать еще въ кладкъ что нибудь дойдеть послабъетъ.

Авдотья бъжить на огородь, откуда опять слышится ея голось:

— Вы, бабочки, какъ свезете капусту, позавтракайте, да и начинайте рубить, а я сейчасъ, только барину кушанье сготовлю.

Авдотья готовить кушанье, но мысли ея далеко—въ избъ, гдъ рубять капусту. Какъ только кушанье готово, она чуть не въ одиннадцать часовъ угра подаеть, объдать, и не дождавшись, пока я кончу объдъ, предоставивь все убрать Савельнчу, бъжить въ застольную угощать бабъ водкой и пирогами, нотому что бабы пришли убирать огородное "изъ чести". До объда было тихо, но, выпивъ водки и пообъдавъ, бабы, работая, "кричатъ" пъсни. Долго послъ солнечнаго заката, до поздней ночи, изъ избы несется мърный стукъ съчекъ и слышатся звонкія пъсни.

Зеленая рутушка, желтый цвёть, Что тебя, Сидорка, долго нёть, Давно тебя Анисья къ себё ждеть...

моють бабы. Бабы рёшили, что Сидорь, молодой парень изъ сосёдней деревни, служащій у меня въ качестві кучера, огородника, мясника — онъ рёжеть телять и барановь — и вообще по особымъ порученіямь, непремінно должень въ нынішнемь году жениться, потому что, за выходомь замужь Сидоровой сестры, въ его дворь нужна работница. Бабы рішили, что Сидорь должень жениться на молодой дівушкі изъ той же деревни, Анисьі, которой въ нынішнемь году тоже слідуеть выходить замужь. Сидорь, слушая півсни, ничего, только ухмыляется, но одна изъ моихъ работниць солдатка, которая находится съ Сидоромъ въ интимнихъ отношеніяхъ, не можетъ скрыть своей досады. Бабы это замівчають и съ особеннимъ наслажденіемъ "точатъ" солдатку. Прокричавъ "рутуніку", бабы заводять:

Переманила селезня
На свое озеро плавати.
Но не я жъ-то его манила,
Самъ ко мив селезень прилетвль,
На меня, утицу, глядочи,
На мон тихіе наплывы,
На мон сврыя перушки,
На сизыя крылушки.
Перепросочка Анисья
Перепросила Сидора
На свою улицу гуляти.
Нътъ, не я его просила.
Самъ молодецъ ко мив пришель,
На меня дввицу глядючи и т. т.

Солдатка изъ себя выходитъ. Сказать бабамъ ничего нельзя, придраться не къ чему, а бабы, понимая это, такъ и пробираютъ, такъ и пробираютъ: Анисья-то и молода, Анисья-то и хороша, Анисья-то Сидору подъ пару, толкуютъ бабы и опять заводятъ пѣсню. Въ какихъ нибудь двѣ недѣли капустенскихъ вечеровъ, солдатка, женщина тихая и добрая, озлобилась до такой степени, что и не подъходи къ ней: взбѣсилась, какъ говоритъ Авдотья, похудѣла, почернѣла; со всѣми ссорится, бранится, придирается къ пустякамъ, а не на комъ сорвать злобу, такъ мучитъ свою грудную дочку — плодъ преступной любви. Совсѣмъ одурѣла баба, да оно, впрочемъ, и понятно. Дошло до того, что солдатка пришла наконецъ ко мнѣ просить разсчета...

- Пожалуйте мнъ разсчетъ, А. Н. Всъмъ я вами довольна, а жить больше не могу. Обижаютъ меня всъ.
  - Кто-жъ тебя обижаетъ?
- Всѣ обижають, старуха обижаеть,—все не такъ, говорить, дѣлаю; скотница обижаеть; всѣ обижають.
  - Изволь.

Солдатка въ слезы — и плачетъ, и злится. Жалко миѣ ея стало: ужь, должно быть, хорошо ее бабы пробрали, если она рѣшиласъ уйти и разстаться съ Сидоромъ.

Призываю Авдотью.

- Что это, спрашиваю, съ солдаткой?
  - Богъ ее знаетъ. Взбъсилась. И сердишься на нее, и жалко.

Просто съ ума сошла. Вчера дочку въ хлѣвѣ бросила посреди коровъ. Пропадай она, говоритъ,—мнѣ все равно. Еще чего не сдѣлала бы.

- Да съ чего это съ ней стало?
- Совсемъ одурела, отъ дела отбилась, злится все.
- Это все ваши пѣсни.
- Ну, конечио. Да вѣдь нельзя же, А. Н., ротъ другому зажать, а и Сидору не оставаться же холостымъ.
  - Да какое же вамъ, бабамъ, до этого дѣло?
- A вотъ—хотять, поють; что же она бабамъ подълаеть? такъ вотъ ее и испугались! Она себъ влись! начинаеть сердиться Авдотья.

Кое-какъ успокоилъ солдатку, объщалъ дать черезъ недълю разсчетъ; потомъ дъло уладилось, кончилась уборка капусты, бабы перестали къ намъ собираться и солдатка услокоилась. Теперь весела, добра и разсчета не спрашиваетъ.

Во время уборки огорода, Авдотья совсёмъ меня вытёснила, точно не я и хозяинъ; дошло до того, что она уже и въ домъ перевхала съ своей капустой. Просыпаюсь разъ по утру, слышу какой-то
шумъ за стёной, таскаютъ что-то, передвигаютъ.

- Что это? спрашиваю Авдотью.
- А капусту будемъ въ кухив рубить.
- Какую капусту?
- Евлую; будемъ шинковать и рубить бёлую капусту, для васъ. Въ застольной грязно, а для васъ нужно почище сдёлать я вотъ и надумалась въ кухнъ рубить.
  - А я-то куда денусь?
- Въ ноле пойдете теперь, а вечеромъ что же вамъ все однимъ сидътъ. Весело будетъ: бабы пъсни играть будутъ,—я самыхъ лучшихъ игрицъ позвала, "Селезня" съиграемъ.
- A споете: "Чтобы рожь была колосиста, чтобы моя жена стоючи жала, спины не ломала"? смъюсь я.
- Сыграемъ и эту. Авдотья на все согласна, лишь бы я не запретилъ шинковать капусту въ домъ: ей ужасно хочется, чтобы капуста у насъ вышла хорошая, не хуже чъмъ у сосъднихъ помъщицъ.

Я, разумъется, разръшиль рубить капусту въ домъ. Авдотья заняла всъ комнаты и готова была даже въ мой кабинетъ поставить какую-нибудь кадку, но кабинетъ я отстоялъ. Вечеромъ было весело. Въ чистыхъ двухъ комнатахъ Авдотья засадила дъвочекъ лущить бобы и перебирать лукъ; въ кухнъ, на Авдотьиной половинъ, шинковали и рубили капусту. Бабы и дъвочки пъли пъсни и, наконецъ, покончивши съ капустой, плясать пустились. Всъмъ распоряжалась Авдотья, и даже ея мужъ, староста Иванъ, ни во что не вмъшивался, потому что капуста — бабье дёло. Все вышло очень хорошо; нарубили и нашинковали двё огромныхъ кадки, которыя и постанили въ кухнё. На другой день и уёхалъ въ гости и возвратился черевъ нёсколько дней. Вхожу въ комнаты — вонь страшнёйшая, продохнуть нельзя.

- Что это у тебя, Авдотья, такъ воняетъ въ комнатахъ?
- Помилуй Господи!
- Въдь войти въ домъ нельзя.
- Не знаю. Ничего такого нѣтъ, развѣ капустой пахнетъ, капуста закисаетъ, бруда идетъ. А то ничего нѣтъ.

Двиствительно, это капуста закисала.

Все "огородное" бабы изъ двухъ сосъднихъ деревень убирали у меня "изъ чести"; только картофель убирали "за потравы".

Работа "изъ чести", толокой, производится даромъ, безплатно; но, разумвется, должно быть угощеніе, и конечно, прежде всего водка. Загадавъ рубить капусту, чистить бураки и пр., Авдотья приглашаеть, "просить" бабъ придти на "помочи". Отказа никогда не бываеть: изъ каждаго двора приходить по одной, по двъ бабы, съ ранняго утра. Беруть водки, пекуть пироги, заготовляють объдъ получие, и если есть изъ чего, то непременно делають студень --- это первое угощеніе. "Толочане" всегда работаютъ превосходно, особенно бабы-такъ, какъ никогда за поденную плату работать не станутъ. Каждый старается сдёлать какъ можно лучше, отличиться, такъ Работа сопровождается смёхомъ, шутками, весельемъ, Crasate. пъснями. Работаютъ какъ бы шутя, но, повторяю, превосходно, точно у себи дома. Это даже не называется работать, а "помогать". Баба изъ зажиточнаго двора, особенно теперь, осенью, за деньги работать на поденщину не пойдеть, а "изъ чести", "на помощь", "въ толоку", придетъ и будетъ работать отлично, вполнъ добросовъстно, по-хозяйски, еще лучше, чъмъ баба изъ бъднаго двора, потому что въ зажиточномъ дворъ у хорошаго хозяина и бабы въ порядкъ, умъють все сдълать, да и силы больше имъють, потому что живуть на хорошемъ харчв. Нельзя даже сказать, именно водка привлекала, потому что приходять и такія бабы, которыя водки не пьють; случается даже, что приходять безь зову. узнавъ, что есть какая нибудь работа. Конечно, все это происходить оттого, что мужикъ и теперь всегда въ зависимости отъ сосъдняго помъщика: мужику и дровецъ нужно, и лужокъ нуженъ, и "уруга" (выгонъ) нужна, и деньжонокъ перехватить иногда, можетъ быть, придется, и посовътываться, можеть быть, о чемъ нибудь нужно будеть, потому что всв мы подъ Богомъ ходимъ-вдругь, крый Господи, къ суду какому нибудь притянуть—какъ же не оказать при случать уваженіе пану! И въ деревнт втдь то же самое: къ богатому мужику вст "изъ чести" пойдуть на толоку, потому что нельзя же—то за ттмъ, то за другимъ придется къ нему обратиться. Я заметилъ, что чтмъ богаче деревня, чтмъ зажиточнте и замысловатте крестьяне, ттмъ болте стараются они о хорошихъ отношеніяхъ къ помещику, ближайшему состаду. Зажиточный мужикъ всегда въжливъ, почтителенъ, готовъ на всякія мелкія услуги—что ему значитъ прислать бабу на день, на два въ такое время, когда полевыя работы окончены? Конечно, онъ не возьмется работать за безцтвокъ, но если цтна подходящая, выгодная и онъ взялъ работу, то работаеть превосходно.

Когда я, два года тому назадъ, прібхаль въ деревию, то первую же весну, разливомъ ръки, у меня промыло плотину и такъ испортило дорогу, что я, какъ петербуржецъ, думалъ, что по ней и фадить нельзя. Конечно, я скоро убъдился, что можно тадить по всявой дорогь, потому что, если нельва прожхать въ телегь, то можно провхать на передкв-весною обывновенно крестьяне вадять на тележномъ передкъ, на ось котораго ставится небольщая корзинка-а верхомъ, или пройти пешкомъ всегда можно; но тогда, когда я былъ еще вновъ, услыхавъ, что староста предлагаетъ проъзжему помъщику, воторый желаль перебраться на ту сторону рыки, переыхать на наней лошади верхомъ, причемъ убъждалъ, что это совершенно бевопасно, потому что лошадь умна, осторожна, привычна, знаетъ дорогу и переплыветь гда глубоко, — а быль крайне смущень и поръщиль, тотчась какъ спадеть вода, поправить дорогу и задълать прорву въ плотинъ. По моему разсчету, для поправки плотины и дороги не пошло бы болбе двадцати кубовъ земли и, если взять землекоповъ, грабаровъ, какъ ихъ здёсь называють, то работа обощлась бы рублей тридцать; но землекодовъ вблизи не было, а мнћ, какъ цетербуржцу, казалось, что нельзя оставлять дорогу въ такомъ видъ и необходимо исправить ее тотчасъ же, а нотому я пригласилъ сосъднихъ крестьянъ и предложилъ имъ взять на себя эту работу. Крестьяне запросили за работу сто рублей. Я предлагаль тридцать, предлагаль пятьдесять, отказались наотрёзь: менёе 100 рублей не пойдемъ, говорятъ. Ну, думаю, прижимаютъ. Знаютъ, что негдъ взять землекоповъ, и потому жмутъ: я въдь тогда все воображалъ, что дорогу-то непременно нужно тотчась чинить и что крестьяне, зная это, потому и прижимають. Теперь, когда я лишу эти строки, мив даже смѣшны мои тогдашнія волненія, потому что, осли теперь испортилась дорога, я уже храднокровно говорю: придеть лето, дасть Богь хорошую погоду, дорога сама исправится, а теперь чини ито хочеть.

Да и кто же весной вздить? зачёмь вь такую пору вздить. Къ мировому привлечь могуть-привлекай,-чтожь? можно и къмировому, мировой тоже человъкъ, понимаетъ, что я противъ стихіи Вожьей не властень. Мировой! а развъ у него въ имъніи дорога лучше моей? Известное дело, проселочная дорога-проехать можно. Кое-какъ поладимъ, въ телегъ провхать можно-живеть. Да и зачемъ намъ такан дорога, чтобы удобно было въ каретахъ вздить, когда во всемъ околодив существують кареты у двухъ-трехъ человекь, да и то старыя, до "Положенья" построенныя. Да и что значить "починить" проселочную дорогу? въ какой именно видъ ее привести? Чтобы въ каретахъ на лежачихъ рессорахъ можно было вздить? Но если всв проселочныя дороги держать въ такомъ порядкв, то и пахать некому будеть: веймъ придется постоянно сидеть на дорогахъ и ихъ чинить. Но если некому будеть пахать, не будеть ни у кого и кареть,-зачвиъ же тогда дороги чинить? Хочешь въ каретахъ вздить-чини самъ, а мы на колесахъ — есть такой экипажъ, который называется "волеса", потому что въ немъ, кромъ колесъ, ничего нътъ-вездъ провдемъ. Разумъется, когда начальство вдетъ: губернаторъ, архіерей, исправнить -- тогда, понятно, следуеть уважение оказать, дорогу починить, тогда не то, что худую, а и хорошую дорогу починимъ! Повторяю, теперь я привыкъ ко всему этому; знею, что осенью и весной ввдить не следуеть, да и летомъ, отправляясь въ дорогу, нужно перекреститься---- по тогда, вновъ, я ужасно волновался. Нужно чинить дороту---а за починву требують несообразную цвну---сто рублей. Что туть дёлать? крестьяне такь и уперлись на ста рубляхъ.

На другой день, приходить ко мив одинь крестьянинь, съ которымъ первымъ я сощелся по прівздів въ деревню. Крестьянинъ этотъ въ крепостное время быль взять изъ деревни въ дворню и служилъ при мнв въ "мальчикахъ" въ домв, гдв я воспитывался до пятнадцати лътъ. Въ малолътствъчмы были друвьями и когда-то вмъстъ играли, бъгали, драдись. Потомъ меня отвезли въ Петербургъ. Степка попаль въ поваренки, быль поваромъ, служиль при одномъ изъ молодыхъ господъ, съ которымъ, какъ онъ выражался, отломалъ два похода: венгерскій и крымскій. Послі врумской войны, Степанъ получиль вольную, служиль долго въ Петербургъ при одной изъ гимназій, наконець, забольль, пролежаль восемь місяцевь вь больницъ и, поправившись, по совъту доктора, отправился въ деревнюдворъ его зажиточный, --- въ нёсколько лёть сдёлался ствершеннымъ престыяниномъ, научился пахать, косить, рубить. Человекь онъ быльныньшей зимой онъ умерь-очень умный, добросовыстный работникъ, отличный козяннъ, понаметался около людей, все хорошо понималъ

и польвовался громаднымъ уважениемъ въ деревив. Когда я прівхаль въ деревню, Степанъ явился ко мив поздравить съ прівздомъ: я ему очень обрадовался, стали мы припоминать старое время, какъ вивствлазили на голубятню, вивств воровали вишни и дразнили стараго садовника Осица. Я, конечно, угостилъ Степана и водочкой, и чайкомъ. Потомъ Степанъ иногда навъдывался ко мив по празднивамъ вечеркомъ покалявать: пили чай, болгали о Петербургъ, о старомъ и новомъ времени, о хозяйствъ. Степанъ много мив разъяснилъ изъ деревенскихъ отношеній, много далъ коромихъ совътовъ. "Теперьеще лучне можно хозяйничать, чъмъ прежде, когда были кръпостные, говаривалъ Степанъ:—теперь все стало дороже, особенно какъ дорогу провели; вы не опасайтесь, что будетъ недостатокъ въ рабочихъ, не бойтесь, что земля запустуетъ—все обработаютъ; дълайте такъ, чтобы и вамъ было выгодно, и мужику было выгодно, тогда у васъ все пойдетъ короню.

- Да какъ же это сделать?
- Хозяиномъ нужно быть для этого. Коли сдёлаетесь хозяиномъ, такъ и будеть все хорошо, а если хозяиномъ не можете сдёлаться, такъ не стоить и въ деревни жить. По-деревенски только все дёлайте, а не по-петербургски. Здёсь иначе нельзя, сами увидите.

Послѣ разговора съ крестьянами на счеть поправки плотины и дороги, на другой день Степанъ пришель ко мнѣ и принесъ зайца.

- Я воть зайца убиль, А. Н., вамъ принесъ русачокъ.
- --- Спасибо, вотъ и отлично, самъ его и зажариять, вмёстё и за-

Степанъ важарилъ зайца, вынили, съли закусить и, разумъется, разговорились о прорывъ плотины. Я жаловался, что крестьяне прижимають и требують сто рублей за такую работу, которан стоитъ много тридцать рублей.

- Не такъ вы сдълали; А. Н., заговориль Степанъ.—Вы все попетербургски хотите на деньги дълать; здъсь такъ: нельзя.
  - --- Да какъ же вначе?
- Зачёмъ вамъ нанимать? Просто позошите на толоку; изъ чести къ вамъ всё пріёдуть, и плотину, и дорогу поправить. Разумёнтся, но стаканчику водки поднесете.
- Да въдь проще, кажется, за деньги работу сдълать? Чище разсчеть.
- То-то, оно проще по-нѣмецки, а по-нашему выходить не проще. По-сосѣдски, намъ не слѣдуеть съ васъ денеть брать, а "изъ чести" всѣ пріѣдуть,—повѣрьте моему слову.
  - Хорошо, положимъ, я толоку сдълаю... нужно угощение ко-

рошее, а ты самъ знаемь, —у меня никакого заведенія нѣтъ, столовъ даже нѣтъ.

- Ничего этого не нужно. Всё знають, что у вась еще нёть заведенія, и потому пріёдуть по-завтракавши дома; вы имь поднесете по стаканчику водки самимь вамь нужно, какъ хозяину, на работу придти. Туть дёло не въ водкё—"изъ чести" пріёдуть; водки для того только нужно, чтобы веселе было работать.
- Мив кажется, гораздо проще за деньги делать. Теперь такое время, что работь полевыхъ ивть, все равно на печи пролежать. Цену ведь я даю хорошую?
- Конечно, цвна хороша, да мужикъ-то "изъ чести" скорве сдвлаеть. Оттого и цвну такую несообразную сто рублей запросили. Да позвольте, воть я самъ: за деньги совсвиъ не повду на такую работу, а "изъ чести", конечно, прівду, да и много такихъ. Изъ чести всв богачи прівдуть; что намъ значить по человвку, да по лошади съ двора прислать? время теперь свободное, —все равно гуляемъ.
- Постой, но въдь хозяйственныя же работы полевыя всѣ на деньги дълаются?
  - Хозяйственныя, то другое діло. Тамъ иначе нельзя.
  - Не понимаю, Степанъ.
- Да вакъ же. У васъ плотину промыло, дорогу попортило это, значить, отъ Вога. Какъ же тутъ не помочь по-сосъдски? Да вдругъ у кого—помилуй Господи овинъ сгорить, развъ вы не поможете лъскомъ? У васъ плотину прорвало вы сейчасъ на деньги нанимаете, значить по-сосъдски жить не желаете, значить все по-нъмецки на деньги идти будетъ. Сегодня вамъ нужно плотину чинить— вы деньги платите; завтра намъ что нибудь понадобится мы вамъ деньги плати. Лучше же по-сосъдски жить—мы вамъ поможемъ, и вы насъ обижать не будете. Намъ безъ васъ тоже въдь нельзя: и дровець нужно, и лужекъ нуженъ, и скотину выгнать некуда. И намъ, и вамъ лучше жить по-сосъдски, по-божески.
  - Ну, хорошо.
- Одно только неладно сдёлали, что они, дураки, деньги съ васъ выпросили; имъ бы прямо сказать: номилуйте, А. Н., что туть за деньги дёлать, мы и такъ изъ чести пріёдемъ. Если бы вы въ нашу деревню прислали, то мы такъ бы и сказали. Да вы вотъ попробуйте: скажите, что согласны дать сто рублей, посмотрите какъ головы зачешутъ. Они съ васъ сто рублей возьмутъ и вы не забудете, что они васъ прижали; тогда ужъ, значитъ, не по-сосёдски жить будемъ. Вотъ вы въ грибы запретите къ вамъ ходить; конечно, вамъ съ грибовъ пользы не будетъ, даромъ погніютъ, еще сторожа нужно

держать, а мужику безъ гриба нельзя. Вы и вѣниви запретите у васъ въ моложахъ брать, и мху на постройку не дадите, и въ ягоды не пустите, и скотъ на своей землѣ, чутъ перейдетъ, брать станете въ хлѣвъ. Вы со всѣхъ сторонъ мужика нажать можете. Сто рублей своихъ, конечно, не вернете, да мужику-то отъ васъ житья не будетъ, и пойдутъ у насъ съ вами ссоры да непріятности. Куда лучше по-сосѣдски, по-божески жить: и мы вамъ поможемъ, и вы насъ не обидите. Дураки они, чтовы просили деньги,—нащи бы никогда этого не сдѣлали. Посыдайте-ка завтра, А. Н., въ нашу деревню звать на толоку.

Я послушался Степана и послаль старосту звать двё сосёднія деревни на толоку поправлять плотину и чинить дорогу. На другой день явилось двадцать пять человёкь, всё саженные молодцы пришли, потому что и богачи прислали своихъ ребять, съ двадцатью пятью лошадьми, и въ одинъ день все сдёлали. Съ тёхъ поръ, мы стали жить по-сосёдски, и вотъ уже скоро два года ни ссоръ, ни непріятностей никакихъ не было.

Я сказаль выше, что картофель у меня убирали "за потравы". Вопросъ о потравахъ считается однимъ изъ важныхъ въ хозяйствъ и въ прошедшемъ году предложенъ для разработки нетербургскимъ собраніемъ сельскихъ хозяевъ. "Второе распространенное въ Россіи зло (первое-то зло-дороговизна рабочихъ рукъ)--говоритъ собраніе—это потрава какъ луговъ, такъ и полей, особенно гдѣ многомелкихъ землевладъльцевъ. Штрафы ведутъ только къ непріятнымъ столкновеніямъ, а большею частію они и невозможны, такъ какъ крестьяне не всегда въ состояніи бывають платить за потравы. Не могутъ ли быть—спрашиваетъ собраніе — указаны міры боліве прочныя и обоюдовыгодныя для сосёдей"? Я, конечно, не могу взяться за разработку предложеннаго собраніемъ вопроса, ибо все, что я могу сказать, будеть относиться лишь къ одной местности, где сижу. Безъ сомнънія, кто нибудь изъ спеціалистовъ, чиновниковъ департамента сельской промышленности, куда стекаются хозяйственныя свёдёнія совсвхъ концовъ Россіи, лучше разработаеть этоть вопросъ и представить собранію обстоятельный докладь, но и мив хотвлось бы внести свою депту, разскавать, какъ я устроился съ потравами.

Начну съ того, что, занимаясь хозяйствомъ какъ дёломъ, въ которое влагаю душу, которымъ живу (да и не въ матеріальномътолько отношеніи), я не могу легко относиться къ потравамъ. Мон цвёты, мои овощи, мой ленъ, мой клеверъ, мой клёбъ дороги мете до такой степени, что, еслибы мит преддожили за мою капусту вдвое противъ того, что она стоитъ, дишь бы я позволилъ свиньямъ сво-

бодно рыться въ моемъ отородъ, я не согласился бы на такую сдълку. Еслибы мое имъню находилось въ такой мъстности, гдъ бывають маневры, и мит бы ежегодно вытаптывали поля, то хотя бы за вытовтанное платили втрое, я все-таки бросиль бы хозяйство. Все это я говорю для того, чтобы не подумали, что я легко отношусь къ потравамъ. Повторяю, потравы я такъ близко принимаю- къ сердцу, разумъется, когда потравой нанесенъ существенный вредъ, что серьезно огорчаюсь, серьезно страдаю, если мои же куры заберутся въ мой полисадникъ и разроютъ клумбы, на которыхъ я посадиль цевты. Въ самомъ дълъ, представьте себъ, что вы задумали что нибудь новое, ну хоть, напримъръ, удобрили лужовъ костями, клопотали, заботились, и вдругъ, въ одно прекрасное утро, вашъ лужокъ вытравленъ. Крестьяне къ потравамъ тоже относятся чрезвычайно строго. Известно, что крестьяне въ вопросв о собственности самые крайніе собственники, и ни одинъ крестьянинъ не ноступится ни одной своей копъйкой, ни однимъ клочкомъ свиа. Крестьянинъ неумолимъ, если у него вытравять хлебъ; онъ будеть преследовать за потраву до последней степени, возьметь у бъдняка послъднюю рубанку, въ шею наколотить, если нечего взять но потраву не простить. Точно такъ же крестьянинъ признаетъ, что травить чужой хлібо нельзя, что платить за потраву слідуеть, и если потрава дыйствительно сдълана, то крестьянинъ заплатить и въ претензіи не будеть, если вы возьмете штрафъ по-божески. Конечно, крестьянинъ не питаетъ безусловнаго, во имя принципа, уваженія къ чужой собственности, и если можно, то пустить лошадь на чужой лугь или поле, точно такъ же какъ вырубить чужой лёсь, если можно, увезетъ чужое свио, если можно, все равно, помъщичье или крестьянское — точно такъ же, какъ и на чужой работв, если можно, не будеть ничего: дълать, будеть стараться свалить всю работу на товарища; поэтому крестьяне избъгають, по возможности, общихъ огульныхъ работь, и если вы наймете, напримъръ, 4-хъ человъкъ рыть канаву издъльно, съ платой посаженно, то они не стануть рыть канаву вмёстё, но раздёлять на 4 участка и каждый будеть рыть свой участовь отдельно. Eсли можно, то врестьянинь будеть травить пом'ящичье поле-это безъ сомнина. Попавшись въ потравъ, крестьянинъ, котя внутренно и признаетъ, что за потравленное следуеть уплатить, но, разумется, придеть къ помещику просить, чтобы тоть простиль потраву, будеть говорить, что лошадь нечаянно заскочила и т. п., въ надеждъ, что баринъ, по простотъ, то-есть по глупости, какъ не хозяинъ, какъ человъкъ своимъ добромъ недорожащій шзвістно баринь! посердится, посердится, да и простить.

Конечно, если баринъ простъ, не хозяннъ, и за потравы не будетъ взыскивать, то крестьяне вытравить луга и поля, и лошадей въ садъ будутъ пускать. Почему же и не кормить лошадей на господскомъ полъ, если за это не взыскивается? почему же не пускать лошадей зря, безъ присмотра, если это можно? Зачъмъ же крестьянинъ станетъ заботиться о чужомъ добръ, когда самъ хозяинъ не заботится.

Я ниваеть не могу согласиться съ петербургскимъ собраніемъ, "что штрафы ведутъ только къ непріятнымъ столкновеніямъ". Никакихъ непріятныхъ столкновеній не будетъ, если хозяннъ требуетъ вознагражденія за свое добро, если беретъ штрафъ соразмѣрно съ дѣйствительной потравой, подобно тому какъ беретъ мужикъ съ другого мужика, одна деревня съ другой деревни (я до сихъ поръ еще не видаль случая, чтобы мужикъ не взяль съ другаго мужика за потраву или одна деревня не взяла съ другой — и никакихъ непріятныхъ столкновеній между двумя мужиками или двумя деревнями при этомъ не бываеть), если нѣтъ придирокъ, каприза, вымогательства, желанія посредствомъ штрафовъ заставить крестьянъ отбивать какую нибудъ работу на невыгодныхъ для нихъ условіяхъ, такъ называемаго, стремленія пріучить крестьянъ къ исполненію и уваженію закона и т. п. Причиною непріятныхъ столкновеній обыкновенно бывають: капризъ, прижимки, ссора.

- Не хочу, чтобы по моей землѣ ваши лошади ходили. Не смѣть нускать лошадей на мой паръ!
- A! Вы не хотите у меня работать, такъ я васъ прижму. Носу вамъ показать некуда будетъ. Пять сторожей найму...

Начинается война, и такъ какъ мужикъ не любитъ безпокойства и въ особенности судовъ, то обыкновенно покоряется; но я думаю, что еслибы мужикъ уперся, то и пану пришлось бы уступить, потому что насколько мужику нуженъ выгонъ и пр., настолько же пану нужны ружи.

Если внивнуть въ положение крестьянъ, узнать деревенский быгь, отбросить понятия, заимствованный изъ немецкихъ книгъ о хозяйстве, то дело и насчеть потравы разрешится довольно просто. Разумется, когда крестьяне разбогатеють, будутъ сеять клеверъ, будуть огораживать поля живыми изгородями, кормить летомъ скотъ на сгойлахъ, тогда и погравъ не будеть; но теперь нужно делать такъ, чтобы выходило сообразно съ местными условиями. Крестьянский скотъ всегда пасется съ пастухомъ; конечно, пастухъ обыкновенно плохой, но всетаки при пастухе—если онъ не травитъ нарочно—серьезной потравы быть не можетъ. Только въ жаркое время, когда скотъ зикуетъ, мо-

жеть случиться, что стадо бросится въ разсыпную и понесется куда глаза глядять, отыскивая или воду, или чащу; гдж можно было бы укрыться отъ зноя и оводовъ, туть, конечно, пастухъ иногда не можеть удержать скоть, но такія случан вообще ріджи (въ два года у меня только одинь разь быль подобный случай), а если и случится что нибудь подобное, то всегда выходить много шуму изъ мичего: своть пробъжить по полю или по лугу и бросится въ доду-потрава ничтожная. Случается, что по оплошности пастуха одна-другая корова отобьется отъ стада и зайдеть на лугъ или въ хлебъ; туть, вонечно, штрафъ. Крестьяне, разумвется, веницутъ этотъ штрафъ съ своего пастуха, точно такъ же, какъ они взыскивають ширафъ съ своего пастука, если онъ потравить и ихъ поля. Если потрава сделана скотомъ, который ходить съ настукомъ, то штрафа нельзя не взять уже потому, что деревенскій пастукъ, видя, что баринъ не береть ва потраву, подумаеть, что онь прость, то есть дуражь — а дуража слъдуетъ учить — и будеть просто на просто кормить скоть на господскомъ лугу (точно такъ же и мой пастухъ запустилъ бы скотъ на крестьянскій лугь, еслибы онъ не быль увірень, что крестькие не простять и возьмуть штрафъ, но такъ какъ мой настухъ знасть, что врестыяще не пропустять потраву даромъ, то онъ не только не мустить скожь кормиться на крестьянскій лугь-это ему даже и въ голову придти не можеть—но будеть смотреть во все глава, какъ бы случайно какан нибудь скотина не заскочила). Но какъ ни строги крестьяне къ потравамъ, однако, если мой скотъ въ зной, зикуя, забъжить на ихъ лугъ, то они штрафа не возьмуть, разумъется, если между нами нътъ войны. Этимъ опредъляются всъ отношенія. Потрава скотомъ, овцами, даже свиньями, если только усадьба не примыкаетъ къ деревив непосредственно, случается ръдко, когда пастукъ знастъ, что смотрять строго и потраву не простять. Другое діло — лошади. Лошади у крестьянъ не пасутся со скотомъ. Въ повормку крестьянинъ, спутавъ, пускаетъ лошадей кормиться, а самъ ложится отды- ` хать; присмотръ за лошадьми при этомъ поручается ребятишкамъ, и каждый дворъ самъ смотрить за своими лошадьми и, разумъется, только за своими, такъ что, еслибы мальчикъ съ Пянасова двера, стерегущій своихъ лошадей, увидаль, что лошади съ Семенова двора защии въ чужой кивоъ, онъ ихъ не выгонить: "самъ смотри за своими лошадьми, намъ какое дело". Ночью лошадей гоняють въ ночное, гдв опять-таки каждый дворъ смотрить за своими лошадьми. Съ ночного лошади чаще всего и попадаются въ потравъ; съ вечера ребятишки, которымъ обыкновенно поручается надворъ за лошадьми въ ночномъ, корошо смотрятъ за лошадьми, да и лошади, пока не

набдятся, не отходять далеко, но потомъ ребятишки, набаловавшись, заснуть на зарв, а лошади разбредутся. Поэтому, чаще всего попадаются лошади; но если присмотръ хорошій, если староста или сторожь ежедневно на разсвъть объезжаеть поля и луга, если козяинъ самъ часто бываеть въ полъ и самъ увидить, что вытравлено, а увидавъ, же спустить старость, если взятыхъ лошадей не отдають даромъ, то нельзя сказать, чтобы потравы случались часто. Лошади зажиточныхъ крестьянъ, строгихъ хозяевъ, имѣющихъ много и хорошикъ мошадей, редно попадаются въ потраве, потому что хозяинъ или самъ вздить въ ночное, или посылаеть "старика" — въ богатомъ дворъ почти всегда есть какой нибудь старикъ, дъдъ или дяди хозяшна, потому что зажиточные мужики большею частію доживають до глубокой старости—или работника, или если и ребять, то ребята у строгаго ховянна не набалованы и лошадей не упустять. Мужику не столько важенъ штрафъ, сколько потеря времени, когда лошадьонажется взятою: ищи ее, иди на панскій дворъ, дожидайся, пока отдадуть. Да кромъ того и совъстно: хорошъ хозяинъ, коли за лошадьми усмотръть не можетъ. Въдь если лошадь могла уйдти на чужое поле; то ее точно такъ же могли и украсть. Лошади зажиточныхъ крестьянъ, повторяю, попадаются очень редко: гораздо чаще попадаются лошеди бёдниковъ, плохихъ хозневъ, недоумковъ, или потому, что присмотръть некому, или потому, что ребята набалованы и хозяинь не умбеть держать ихъ въ строгости.

Такъ какъ я знаю пословицы: "на то и щука въ морв, чтобъкарась не дремаль", "не клади плоко, не вводи вора въ соблазиъ"; такъ какъ я знаю, что всякій считаеть обязанностію "учить дурака"; такъ какъ и изъ оцыта знаю, что если не брать штрафа, то вытравять и поля и луга, — будуть пригонять лошадей кормиться на мой лугъ или на мой овесь — то я всегда строго взыскиваю за потравы. А какъ денегъ у крестьянъ обыкновенно не бываетъ, да и я не желаюбрать деньги, потому что въ сущности штрафъ берется для страху, Чтобы имѣли опаску и лошадей вря не пускали, то лошадь, взятую въ потравъ-на некошеномъ лугу или въ хлъбъ -- староста отдаетъ крестьянину, когда тоть принесеть въ закладъ что нибудь: полузипунникъ, кушакъ, шапку. Весною, какъ выпустять скоть въ поле, обывновенно на первый разъ попадается много лошадей; загонять нъсколько штукъ, возымуть заклады, крестьяне станутъ строже смотрать за своими лошадьми. Недали три, четыре крестьяне смотрять строго, потравъ натъ, потомъ опустатся; опять загонятъ насколько штукъ, возьмуть заклады, стануть опать строже смотреть — и такъ все лъто. Осенью, когда у крестьянъ менъе работы, староста воветъ

тёхъ, чьи у него дежать заклады, копать "за потраву" картофель или убирать огородное и, по исполнении работы, возвращаеть заклады. Интересно, что когда позовуть попавшихся въ потравъ копать картофель, то приходять, на день, на два нартофеля у меня неиногоне только тъ, у которыхъ попадались лошади въ потравъ, ко и тъ, у которыхъ не попадались. Ныньче одна сосъдняя деревви, гдъ большая часть крестьянъ зажиточны, безъ зову, прислади но бабъ со двора копать картофель, хотя изъ этой деревни въ теченіе цълаго льта не попалось въ потравъ ни одной лошади. Закладъ, очевидно, берется только "для страху"— не будещь строго смотръть за лошадьми, можно штрафъ деньгами по закону взять—потому что если "позватъ", то всъ сосъди осенью и безъ того придутъ копать картофель.

У меня потравы, какъ видите, не составляють "зла" и если сосчитать все, что въ действительности вытравлено въ теченіе двухъ льть, то едва ли я имьль оть потравь убытку болье чемь на вать рублей, которые, конечно, вознаградились съ избыткомъ сдъланными "за потравы" и "изъ чести" разными мелкими работами. Для поясненія нужно, однако, прибавить, что соседнимь крестьянамъ, которые у меня работають, я дозволяю пасти скоть и лошадей, за исключеніемъ свиней, по моему пару, по скошеннымъ лугамъ и убраннымъ подямъ. Кромъ того, мъста особенно для меня дорогія: садъ, огорожь, дворъ, телячій выгонъ, я огородиль крепкими изгородями и плетнями; наконецъ, посъявъ ныньче влеверъ-чего крестьяне очень боялись, -- я наняль особеннаго сторожа смотреть за клеверомъ послѣ уборки ржи, но не для того, чтобы сторожъ, который и жилъ на полѣ въ шалашѣ, ловилъ крестьянскихъ лошадей, а для того, чтобы онъ выгоняль ихъ, когда зайдуть на влеверъ, потому что ежели крестьянамъ предоставлено пускать лошадей въ мое ржище, то какъ же туть крестьянинь усмотрить за твиъ, чтобы лошадь не взощла на тъ десятины, которыж засъяны клеверомъ? Лошади сначала бросились было на влеверныя десятины, но сторожь своро ихъ отучиль и онв заходили на клеверь только во время его отсутствія, когда сторожъ ходилъ объдать.

Мит кажется, что потравы только воображаемое "ало", и взглядъ петербургскаго собранія хозяевъ на этотъ предметь не совствиь втрень. Діло гораздо проще, если на него посмотрівть вбливи. Если самъ хозяинъ знаеть каждую десятину въ своемъ полів, часто осматриваеть поля, уміть оцінить, какъ великъ вредъ, причиненный потравой, относится къ потравамъ хладновровно, не капризничаеть, не нажимаетъ крестьянъ, если сторожъ строгъ,—то никакихъ непріятныхъ столкновеній не будетъ. Первое зло — дороговизна рабочихъ;

второе зло — потравы; третье зло — несоблюденіе рабочих договоровь; — такъ говорять и пишуть. На дёлё же выходить не то: рабочіе дешевы, такъ дешевы, что рабочій никогда не заработываеть настолько, чтобы имёть кусокъ мяса за обёдомъ, постель на ночь, сапоги и хотя сколько нибудь досуга. Потравы? — но съ потравами, какъ сказано выше, хозяинъ всегда можетъ уладить дёло. Несоблюденіе договоровъ рабочими? — но отчего же зажиточные крестьяне, манимая работниковъ, никакихъ договоровъ не дёлаютъ и ничего отъ того не происходить? Конечно, къ пану мужикъ относится не такъ, какъ къ другому мужику; конечно, у мужика существуетъ извъстнаго рода затаенное чувство къ пану...

Мужику не подъ силу платить повинности, а вто ихъ наложиль? Паны, говорить мужикъ. Продають за недоимки имущество — кто? Опять паны. Мировой присудиль мужика за покражу двухъ возовъ свна въ тремъ съ половиною мёсяцамъ тюремнаго заключенія; мужикъ просить написать жалобу на съёздъ и никакъ не можеть понять, что нельзи жаловаться на то, что за 2 воза мировой присудиль въ 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> мёсяцамъ тюрьмы.

- -За два-то воза на три съ половиною мъсяца?
- Да, законъ такой есть.

**-.1** 

- Помилуйте, гдѣ-жь такой законъ? Ну, сами посудите, по-божески ли это будеть!
  - Понимаень ты, въ законъ написано.
- Въ какомъ это законъ Кло-жъ этотъ законъ писалъ? Все это паны написали.

И такъ во всемъ. Все—и требованіе недоимокъ, и требованіе поправки дорогъ, и требованіе посылать дѣтей въ школу, рекрутчина,
рѣшенія судовъ, — все отъ пановъ. Мужикъ не знаетъ "законовъ";
онъ уважаетъ только какой-то божій законъ. Напримѣръ, если вы,
поймавъ мужика съ возомъ украденнаго сѣна, отберете сѣно и наколотите ему въ шею — не воруй — то онъ ничего; если кулакъ, скупающій пеньку, найдетъ въ связкѣ подмоченную горсть и тутъ же
вздуетъ мужика — не обманывай — ничего; это все будетъ по-божески.
А вотъ тотъ законъ, что за возъ сѣна на 31/2 мѣсяца въ тюрьму, —
то паны написали мужику на подпоръ.

Живя въ деревив, козяйничая, находясь въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ къ мужику, вы постоянно чувствуете это затаенное чувство, и вотъ это-то и делаетъ деревенскую жизнь тяжелою до крайности... Согласитесь, что тяжело житъ среди общества, всё члены котораго, если не къ вамъ лично, то къ вамъ, какъ къ пану, относятся непріязненно. Но, впрочемъ, оставимъ это...

1

Ныньшній годь у нась урожай, какого давно не было; все уродилось отлично, даже грибы и орёхи. Богь, по милосердію своему, не даль Касьяну взглянуть на нась, а извёстно, "Касьянь грозний: на что ни взглянеть-все винеть", за что ему, Касьяну немилостивому, бываеть въ четире года одинъ праздникъ, тогда какъ Николъ, Благому чудотворцу, два праздника въ году. Но лёто нынёвинягогода для ховяина, особенно горяченькаго, невыработаннаго, было ужасное. Повърите ли, я ныившнимъ лътомъ чуть съ ума не сошель. Воть въ чемъ дело. Взявшись два года тому навадъ за козяйство, я скоро разсчиталь, что хозяйничать по-старому, то есть свять рожь и овесь, держать скоть для навоза и кормить его твиъ, чтодостанется съ половины покосовъ, словомъ, --- вости козяйство, какъ онодо сихъ поръ ведется въ нашей местности у большинства помещиковъ, хозяйствомъ неванимающихси и добывающихъ деньги службою государственной или земской-не стоить. Простой разсчеть показаль своро, что нужно измѣнить систему хозяйства, ввести новые хлѣба, улучнить скотъ. Я не буду здёсь говорить о разныхъ соображеніяхъ по этому предмету-это завлекало бы насъ слишкомъ далеко-скажу только, что я съ перваго же года хозяйства началь вводить посвы льна. Крестьяне, разумбется, были противъ этого нововведенія, говорили, что ленъ у насъ не будетъ родиться, что я не найду охотниковъ обработывать ленъ, что ленъ портить землю и пр. Въ прошедшемъ году я посвяль двв хозяйственныхъ десятины; ленъ хотя и не быль особенно хоронгь, но все-таки каждая десятина дала тридцать цять рублей чистаго дохода, тогда какъ прежде эти десатиныленъ съется на облогахъ — давали не болъе какъ на 3 рубля съна. Послѣ льна посѣяна рожь по небольшому удобренію — 1000 пудъ на хозяйственную десятину--- и зелень на этихъ десятинахъ лучшая въ полв. Въ нынвшнемъ году я уже свяль четыре хозяйственныхъ десятины льну. Осенью прошедшаго года я выбраль подъ ленъ четыре детятины облогь, отчасти заросшихь березнякомь; съ осени березнявъ вычистили, сожгли, золу разбросали по десятинъ и облоги подняли на зиму. Мъсто было выбрано отличное, по старонавозью, земля превосходная, работа выполнена мастерски. За зиму облоги отлично промервли и весною распушились превосходно. День для ноства былъ отличный; посвяли и задвлали какъ нельзя лучше. Мы свяли ленъ 2, 3 и 4 мая; вечеромъ 4-го мая, когда последній ленъ уже былъ задъланъ, прошелъ теплый проливной дождь, который корошо смочилъ и прибилъ сильно распушенную землю; 5-го было пасмурно, 6-го шель дождь, 7-го начали показываться всходы. 8-го мая утромъ, осматривая цвъты и овощи въ огородъ, я быль пораженъ

твмъ, что всв моложне листья на ревенв оказались сильно продыравленными. Всматриваюсь — вижу на листыяхъ сидять маленькіе темнокоричневые блестяще прыгающе жучки-земляныя блохи-какихъ я прежде не видалъ, совершенно отличныя отъ хорошо извъстныхъ намъ земляныхъ блохъ съ золотистыми полосками на спинъ, повдающихъ всходы решы и редиса. Осмотревъ одинъ огородъ, маленькій подлів дома-бізний, какъ называеть староста, потому что въ этомъ огородъ я занимаюсь самъ и развожу въ немъ разнообразные. господскіе овощи-я пошель въ другой, сърый городъ, гдв у меня, между прочимъ, быль засвянъ небольшой участокъ льну. Ленъ этотъ быль посвянь рашьше полеваго, хорошо взошель и уже поднялся на вершовъ отъ земли. Смотрю-на льив сидять тв же земляныя блохи, что и на ревенъ, и точатъ молодые листики. Это что еще, думаю, за напасть? и побъжаль въ поле. Глянуль на лень, и чуть въ обморокъ не упалъ: представьте себъ, --- все поле покрыто неисчислимымъ количествомъ земляной блохи, которая напала на молодой всходъ льна; на каждомъ только что вышедшемъ изъ земли растеньицъ сидить несколько блокь и точать молодые листики... Где место пониже, посырве, гдв лень уже подпялся, тамъ блохи меньше; гдв посуще, гдв ленъ и безъ того идетъ туго, -- тутъ-то она, проклятая, и точить. На глазахъ ленъ пропадаеть. Ну, думаю, конецъ: въ дватри дня все объесть — воть тебе и лень, воть тебе и нововведение. Мы говорили, скажуть, что по нашимъ мъстамъ льны не идутъ, что у насъ и деды льнами же занимались. Туть, конечно, дело не въ деньгакъ: потеря ста рублей, заплаченныхъ за обработку четырехъ десятинь, меня бы не разорила, но дело бы затянулось, а при введенін чего нибудь новаго — першая вещь успёхъ. Одно вышло хорошо, другое, третье вышло корошо-и воть пріобретается уваженіе, довъріе къ знанію, "Это-малый, голова", скажуть, "это хозяинъ", и на всякую новость будуть уже смотръть съ меньшимъ недовъріемъ, а если въ теченіе нъсколькихъ льть все будеть идти усившно, то можно пріобрести такое доверіе, что всякую новость принимать будуть.

Понятно, какъ я былъ пораженъ этой неожиданной незадачей. Что дёлать? Досыта наглядёвшись, какъ блохи ёдять ленъ, я

побъжаль домой.

— Ну, Авдотья, пропалъ нашъ ленъ.

- Помилуй Господи!
- Да. Ужъ я тебъ говорю, что пропалъ. Гдъ Иванъ?

Авдотья испугалась; она подумала, что ен мужъ, староста Иванъ, что нибудь не подладилъ.

Отыскавъ Ивана, я, ни слова не говоря, повелъ его въ поле во льну.

— Видишь?—Что это такое?

Иванъ сначала не могъ понять, о чемъ я его спраниваю. Я показалъ ему на блоху.

- Вижу, теперь вижу, козявочки сидять.
- Да, козявочки, а видишь-ли ты, что козявочки эти **\*Бдят**ь ленъ?

Иванъ усомнился; но, разсмотрёвъ внимательнёе, и онъ согласился, что дёйствительно козявочки точать листики на льнё.

- Это инчего.
- Какъ ничего? Да развѣ ты не видишь, что вдятъ? ну, и съвдятъ все. Пропадетъ нашъ ленъ.
  - Крый Господи! Зачёмъ?
- Какъ зачёмъ? да такъ, что объёдять все, и ничего не останется — вотъ тебё и денъ. Вёдь рёпу въ прощедшемъ году всю съёди.
- То рѣпа,—рѣпу всегда объѣдаетъ, а на льнѣ никогда этого не бывало; сколько льновъ ни сѣялъ, никогда не бывало.
- Мало-ли что не бывало, а можеть быть, и бывало, да вы не замвчали.

## — Развѣ что!

Иванъ однако на этотъ разъ не убъдился, что блока дъйствительно можетъ съъсть ленъ. "Такъ козявочки—мало ли ихъ лътомъ бываетъ".

Въ этотъ день я разъ десять бъгалъ смотреть ленъ-точатъ.

На другой день блохи появилось еще болбе, а между тъмъ наступила засуха. Ни дождинки; солнце жжетъ; важдый день дуетъ сильный южный вътеръ, суховъй. Земля высохла, потрескалась; ленъ и безъ того идетъ плохо, а блохи все прибываетъ, да прибываетъ. Который ленъ пераньше выщелъ изъ земли, тотъ ничего еще,—стоитъ, только листики подточены и росту нътъ; который позже началъ выходить — не успъетъ показаться изъ земли — уже съъденъ. Даже крестьяне дивились. Блохи всюду появилось такое множество, что ею былъ усыпанъ не только ленъ, но всякая былинка въ полъ.

Я просто думаль, что съ ума сойду. Гдѣ бы я ни быль, что бы ни дѣлаль,—всюду мнѣ мерещились земляныя блохи. Пью чай, задумаюсь, а передъ глазами тучи земляныхъ блохъ прыгають; бросаю недопитый стаканъ и бѣгу въ поле—ѣдятъ. Сонъ даже потерялъ: лягу, только забудусь,—передъ глазами миріады земляныхъ блохъ, которыя скачутъ, кружатся: вотъ онѣ ростутъ, ростутъ, выростаютъ

величиною съ слоновъ... Душно, жарко; измученный кошмаромъ, вскакиваю. Свётаетъ. Накидываю халатъ и бёгу въ поле. Роса еще не обсохла, съ блохой какъ будто полегче, попряталась, сидитъ кучками на комочкахъ земли; оживленный росой ленъ повеселёлъ. Успокоенный возвращаюсь домой и засыпаю. Проснувшись довольно поздно, зову Ивана.

## — Ну, что?

Иванъ пожимаетъ плечами. Сначала онъ считалъ это пустявами"такъ козявочки, мало ли ихъ бываетъ"; но, видя, что блоха, напавъ
на выходящіе изъ земли первые листики (съмядоли), отъ вдаетъ ихъ
начисто, вслъдствіе чего корешокъ засыхаетъ, онъ убъдился, что
блоха дъйствительно портить всходъ и тоже началъ сомнъваться.
Но я вижу, онъ думаетъ: это не съ проста.

- Вдять?
- Точать; съ утра полегче было, должно росы боится, а теперь онить навалилась? И откуда ея такая пропасть берется?
  - Пропадаетъ нашъ ленъ.
  - Господия воля.
  - Что же мы будемь ділать?

Иванъ можчить, нереминается съ ноги на ногу и, стараясь отклонить мои мысли отъ льна, заводить разговоръ о поствт овса, которому такъ благопріятствуеть погода. Иванъ, какъ человъкъ бывалый, въ старостахъ давно уже служащій, около господъ понатершійся, всегда заботится о хорошемъ расположении духа барина. Первую зиму, когда я только-что прівхаль, двла по хозяйству не было, и я цвлые дни сидвать у себя въ комнатв, читаль и писаль письма, Иванъ всегда, бывало, подвернется вечеромъ. Вамъ должно быть скучно, А. Н.?-Да, невесело.-Вы бы чайку попили.-Чтожь, дай: чаю. Подасть Ивань чаю, а самь туть же етоить. -- Къ сосъдямь бы съвздили, познакомились, --- барыни тоже есть, --- а то все одни изволите сидъть. -- Кто-жь туть сосъди? Иванъ начинаетъ пересчитывать сосъдей и въ особенности налегаетъ на сосъдокъ: "въ А. берыня, въ В. барыня, въ Г. барыня—туть почитай все барыни; господъ совсьмъ нътъ: кои померли, кои на службъ находятся. А то другой разъ придетъ Иванъ. Папиросы на исходъ, А. Н.; я думаю бабенку позвать изъ деревни, пусть напробуеть: не мудреное дёло, сдёлаеть; Дарочку думаю позвать-воть, что сегодня приходила, вы изволили видъть. Теперь Иванъ, думая отклонить мои мысли отъ льна, на другія стороны хозяйства налегаеть.

— Скотъ какъ отлично навдается! Новая корова, что недавно купили, должно, телится скоро. Вотъ еслибы Богъ далъ телку!

Я молчу.

- Отлично земля идеть ныньче къ раздёлу. Рёдко такой сёвь бываеть. Рожь такъ и преть. Если Господь совершить все, урожай будеть отличный.
  - Да что мив твоя рожь, если ленъ пропадетъ.
- Пшеница тоже отлично идеть,—вы бы изводили сходить посмотрёть.
- Я знаю, что пшеница хороша; не даромъ мужики такъ на пшеницу лъзутъ. Отчего ей быть худой?
- Не всегда такъ бываетъ; иной разъ и лядо хорошо, да не задается. Все воля Господня.

Что мнѣ рожь?—я всю весну ни разу даже въ ржаномъ полѣ не быль; что мнѣ овесъ?—я опять бѣгу смотрѣть ленъ. Ѣдять: не успѣютъ еще листики развернуться, какъ на нихъ сидитъ уже цѣлая куча блохъ и точатъ.

Что дёлать? Всё книги перерыль, отыскивая способы уничтоженія земляныхь блохь. Способовь предлагають нёмцы множество. "Для уничтоженія ея—т. е. земляной блохи— посыпають всходы льна золою", читаю въ одной книгъ. Зову Ивана.

- Ты, Иванъ, вотъ все не въришь, что блоха съъсть ленъ, а и въ книгъ сказано, что всходы льна истребляетъ земляная блоха. Нъмцы-то вотъ замътили, а ты говоришь: никогда не бывало.
  - Никогда не бывало, сколько льновъ ни свядъ.
  - Да, вотъ ты не вѣришь!
- Отчего не върить, все бываетъ—вотъ у Б. барыни—сами изволите знать—нынъщней весной сороки были напущены.

Сначала Иванъ не придавалъ блохамъ никакого значенія, но потомъ, убъдившись, что козявочки дъйствительно подъъдають листики, вслъдствіе чего ленъ пропадаеть, онъ высказаль, что это не настоящія какія нибудь блохи — никогда этого до сихъ норъ не бывало что это не простыя козявочки, а напущенныя злыми людьми изъ зависти, подобно тому, какъ бывають напущенныя сороки, крысы. Дъйствительно, нынъшней весной у одной моей сосъдки былъ такой случай—были напущены сороки. Ни съ того ни съ сего, весною, когда скотъ и бевъ того былъ плохъ, еле вставалъ, появилось множество сорокъ, которыя стали летать въ хлъвы и расклевывать у коровъ спины: заберутся въ клъвъ, усядутся у коровъ на спинахъ и клюютъ точно падаль—у всъхъ коровъ спины изранили страшнъйшимъ образомъ. Что ни дълали, ничто не помогало (вотъ и заводи тутъ симентальскій скотъ!); гоняли, стръляли, надоумилъ кто-то, за дъдами посылали... наконецъ помъщица пригласила попа служить съ большимъ требникомъ. Потомъ, чрезъ нѣсколько недѣль, встрѣтивъ у одного богатаго помѣщика на имянинахъ священника, я ему разсказаль о сорокахъ. — Бываетъ это; все дѣло въ томъ, какія сороки, замѣтилъ священникъ глубокомысленно; — если напущенныя — это нехорошо. Тоже недавно у насъ былъ случай: у одного арендатора, поляка, появились въ хлѣвахъ крысы; бѣгаютъ по коровамъ, шерстъ объѣдаютъ, на спинахъ гнѣзда дѣлаютъ; возился-возился и, хотя католикъ, поповъ призывалъ для совершенія на скотномъ дворѣ водосвятія, чего прежде не дѣлалось.

- По твоему, это значить напущенныя блохи? У вась все напущенныя, разсердился я;—телята дохнуть—хлавь не на маста стоить; корова заболавла—сглавили.
- Поживите въ деревнѣ, сами изволите узнать, А. Н., все бываетъ. Отъ злого человѣка не убережешься.
- Ну, да что туть толковать: воть и въ книгѣ сказано, что ноѣдають. Я знаю только, что если мы ничего не будемъ дѣлать, топропадеть нашъ ленъ.
  - Да что же дълать, А. Н.?
  - Совътують носинать золой. Ты какъ думаешь?
  - Тэкъ-съ.
- "Для уничтоженія ея посыпають всходы льна золой", медленно читаю я въ книгв.

Иванъ молчитъ.

- Что же ты молчишь?
- Какъ прикажете. Испытаніе сділать можно; бабы, можеть, еще не всю золу изъ печей повыгребли, сколько нибудь найдется.
  - Не всю повыгребли, не всю повыгребли! ступай—ты!

Иванъ уходитъ. Действительно, откуда же взять золы, чтобы посыпать четыре десятины? Опять начинаю рыться въ книгахъ: "въ другихъ мёстахъ распускаютъ сёрный цвётъ съ водою и поливаютъ всходы. Равнымъ образомъ большую пользу приноситъ въ этомъ случат поливка всходовъ льна водой, въ которой распущенъ гуано". Ну, гуано у насъ достать нельзя; а не попробовать ли сёрный цвётъ? Зову Ивана.

— Вотъ что, Иванъ. Золы, конечно, теперь на четыре десятины не достанетъ, а вотъ тутъ въ книгѣ сказано, что хорошо поливать всходы льна сѣрнымъ цвѣтомъ, распущеннымъ въ водѣ. Какъ ты думаешь?

Иванъ молчитъ.

— Можно послать въ городъ купить сернаго цвету. Переделаемъ

двѣ бочки такъ, чтобы удобно было поливать—вѣдь ты видалъ, какъ поливаютъ шоссе?

Иванъ молчитъ.

- Что же ты молчинь? Вёдь ты видаль, какъ шоссе поливають въ Петербургё?
  - Бочки можно приладить, досточку сзади сдёлаемъ.
- Ну, да, приладимъ; вѣдь это хорошо будетъ, вѣдь ты самъ вамѣтилъ, что она боится мокроты, а туть еще сѣрный цвѣтъ.
  - Много воды нужно, А. Н.
- Конечно, но въдь самъ знаешь, безъ работы ничего не достается; жаль только, что въ книгъ не сказано, сколько сърнаго цвъта на десятину нужно. Пуда по два, я думаю довольно будеть? Иванъ молчитъ.
- Пошлемъ Сидора сегодня въ городъ; завтра вечеромъ онъ вернется на саврасомъ пусть вдетъ, тотъ лучше бъжитъ а мы тъмъ временемъ двъ бочки приладимъ.
  - Какъ принажете, можно Сидора послать.
  - Только достанеть ли онь тамъ сернаго цвету?
- Сколько ни на есть достанеть; если въ лавкахъ нѣтъ, въ аптекъ можно достать. Я для собакъ въ аптекъ бралъ— на десять копъекъ порядочно въ бумажку отсыпали.

Молчаніе. Я перелистываю книгу. Иванъ переминается.

- Стрнаго цвту если не достанеть, селитры можно взять: селитра въ лавкахъ всегда есть.
  - Селитры? Какой селитры?
- Да что въ солонину кладуть; эта всегда въ лаввахъ бываеть, потому что въ солонину кладуть: червякъ не заводится,—червякъ селитры боится. Тоже бура хороша, отъ прусаковъ помогаетъ.
  - Нътъ, не нужно; ступай.

Иванъ уходить. Я опять роюсь въ книгахъ: ищу, нёть ли чего въ курсахъ огородничества. "Къ уничтожению этихъ насёкомихъ способствуютъ частыя вспрыскивания водой, посынка известью или табакомъ, особенно дёйствительнымъ оказалось средство, рекомендованное Буше, а именно: вспрыскивание растворомъ полыни; други хвалятъ вспрыскивание чесночной водой". Все не идетъ; гдё тутъ вспрыскивать водой—пока другую бочку привеземъ, первая и высохнетъ; извести нётъ, полыни нётъ, чесноку и для огурцовъ то не всегда достанешь. Табакомъ развё посыпать? Не идетъ: когда его натрешь, да и разсыпать неудобно—всё глаза запорошитъ. Я начинаю бёситься, проклинаю нёмцевъ, а еще больше русскихъ составителей ученыхъ руководствъ по сельскому хозяйству. "Распускаютъ

ста! А вёдь навёрно учениковь заставляють все это заучивать и нули ставять, ученыхь степеней не дають, если они не знають средствь для уничтоженія вредныхь насёкомыхь, этихь бичей хознаства...

Опять рогось въ книгахъ-все еще старая привычка по книгамъ доходить — перелистывая, даже въ глазахъ отъ напряженнаго вниманія темно стало; ну, воть кажется подходящее средство: "ділають двъ рамы шириною въ гряду и вышиною въ 1', натягивають на нихъ прочную парусину, которую съ обфихъ сторонъ намавывають очень линкимъ веществомъ, напримъръ, дегтемъ или птичьимъ клеемъ. Къ передней части рамы придълываютъ ручки въ 3' длиною, а на задней втыкають мелкій хворость. Когда эти рамы проводять нівсколько разъ по грядь, то множество этихъ прыгающихъ жучковъ придинаеть въ липвой новерхности нарусины". Кажется, что будеть хорошо; это предлагается для огородовь, но, думаю, если сдълать рамы побольше, обить крупкимъ холстомъ, намазать дегтемъ и возить на колесахъ по нолю, бложи будуть нодпрыгивать и прилипать въ дегтю. Отлично, думаю: когда наберется много блохъ, рамы можно очистить, онять помавать дегтемъ и снова возить по полю. И блохъ, сколько наберется при очисткъ рамъ, не бросимъ-въ компостъ употребимъ, въдъ употребляютъ же нъмцы въ компостъ майскихъ жуковъ, которыхъ просто обираютъ руками. Побъжалъ въ поле-ленъ покрыть блохой; удариль по земль палкой — блохи подпрыгивалоть. Отлично; замътилъ и на какую высоту они прыгають. Такъ, думаю, и рамы устроимъ.

Прибъжавъ домой, зову Ивана и говорю ему о рамахъ. Иванъ молчитъ.

— Вѣдь это, кажется, хорошо будеть. Устроимъ рамы на колесахъ, понимаешь, намажемъ дегтемъ, и будемъ возить по полю.

Иванъ молчитъ.

— Какъ налипнуть онъ, такъ и очистимъ скребкомъ; только пожалуйста скажи ты Сидору — онъ будетъ вовить рамы — чтобы все, что очистиль съ рамъ, собиралъ въ одно мъсто, плетянку дай, и потомъ свезъ бы въ ту кучу, куда носятъ... Въдь туть все азотистыя вещества, а по изслъдованіямъ вольно-экономическаго общества первое дъло — авотистыя вещества. Компостъ потомъ для луговъ употребимъ.

Иванъ молчитъ.

— Да что же ты молчишь? Ты скажи, какъ ты думаещь? Вѣдь не трудно же рамы устроить? Не трудно?

## Иванъ молчить.

- Да что же ты молчинь? Вёдь ёдять!
- **Тать**; На Кузиной десятинъ, почитай, весь край объъли. Такъ и точатъ.
  - Hy?...
- Какъ прикажете, только по моему, А. Н., лучше бы всего за попами спосылать, богомолебствие совершить. Вогъ не безъ милости, дастъ дождика, и все будетъ корошо; сами изволили замътить,— она божьей росы боится.

Въ нѣсколько дней я совершенно измучился, отъ сна и ѣды отбился, похудѣлъ и даже заговариваться началъ, въ московскій комитеть сельско-хозяйственной консультаціи писать хотѣлъ...

Что дёлать? думаль я, думаль, и наконець, пославь къ чорту всёхь нёмцевь, какъ настоящихъ, такъ и переводныхъ, надумался.

— Ну, Иванъ, говорю, я надумался: если завтра не будетъ дождя, если блохи не убавится, мы будемъ отствать; выскородимъ опять хорошенько и отствемъ, —еще не поздно.

Иванъ сначала воспротивился такому рѣшенію, но я его разбилъ на всёхъ доводахъ, которые главнымъ образомъ состояли въ томъ, что, можетъ, Богъ дастъ, обойдется и такъ. Наконецъ, я ему предложиль такой ультиматумъ: если не будетъ еще нѣсколько дней дождя, то блоха съѣстъ ленъ, поетому слѣдуетъ послатъ за сѣменами; если же ты, Иванъ, старый и опытный хозяинъ, думаешь, что отсѣватъ не нужно, то будь по твоему, только бери ленъ за себя — и барыши, и убытки твои. Если возьмешь ленъ за себя, то можешь дѣлать что хочешь: за попами посылать, за дѣдами, что хочешь.

Иванъ пошель въ поле, въ сотый разъ осмотрѣлъ ленъ и вернулся съ отвѣтомъ:

- Ніть, оставинь такь, не будемь отсівать.
- Такъ значить, ты берешь ленъ за себя? Хорошо вотъ тебѣ еще до завтра день сроку: подумай, посмотри.

Иванъ въ этотъ день нёсколько разъ ходиль на ленъ. Вечеромъ, когда онъ пришелъ съ докладомъ, я тотчасъ замётилъ, что и онъ началъ сомнёваться. Выслушавъ докладъ о работахъ, я ни полслова обо льнё. Иванъ самъ заговорилъ.

— Да что же туть толковать: по моему лень должень пропасть, следуеть отселть, и если льняных семянь не достанемь, то овсомъ отселть; но если ты берешь лень за себя— завтра дай окончательный ответь—и будь по твоему.

На другой день, я не пошель смотрыть лень. Ивань это замытиль.

- Что же вы, А. Н., на ленъ сегодня не ходили? заговорилъ

— Да что же его смотръть. По моему, нечего смотръть— отсъвать нужно; но если ты за себя берешь—пусть будеть по твоему.

Однако, вижу, Иванъ труситъ-Авдотъя настроила. Молчу.

- Сегодня еще больше объвла.
- Ну, такъ какъ же?
- Надумался и я: должно быть, отсывать придется.
- Ну, отсѣвать, такъ отсѣвать. Хорошо, собирайся и поѣзжай. Если льняного сѣмяни не достанемъ, овсомъ отсѣемъ, или подъ озимъ къ будущему году пустимъ.

Пообъдавъ, Иванъ повхалъ за 60 версть доставать съмени. День быль солнечный, знойный, но подъ вечеръ стало натягивать съ запада, и къ ночи набъжала туча, которая разразилась такимъ проливнымъ дождемъ, что щепки поплыли. На завтра задулъ съверовосточный вътеръ, стало холодно, цълый день моросилъ дождикъ; блоха попряталась и ленъ сталь оживать-откуда что берется. Когда Иванъ вернулся съ свменами, то отсввать было уже ненужно и невозможно. Пошли дожди, блоха пропала, ленъ ожидъ, поправился и урожай • вышель хорошій. Та десятина, которая была сильно подъбедена, за воторую мы очень боялись, дала, за вычетомъ сёмянъ, на 40 рублей льнянаго семени и на 85 рублей льну, всего на 125 рублей, а такъ какъ обработка стоить 25 р., то съ десятины получилось чистаго дохода 100 рублей, то есть втрое более чемъ стоить самая земля. Интересно, что на одной изъ десятинъ, гдв блохи было гораздо менъе-блоха нападала на самые сильные всходы — урожай вышелъ гораздо хуже. Конечно, все земля правитъ.

Ленъ даетъ громадный доходъ, и даже при плохожъ урожав-въ прошедшемъ году я получиль по 35 рублей чистаго дохода съ десятины — окупаетъ землю; только совершенное отсутствие хозяевъ — всв на службв, и это правильно, потому что, по моимъ разсчетамъ, служба безъ всякаго риску даетъ еще болве дохода чвиъ ленъ-причиною, что земля пустуеть, заростаеть березнякомь, вмісто того, чтобы производить ленъ. Всв земли, которыя запущены послв "положенія" и нустують, могли бы быть теперь обращены подъ лень или пшеницу, и еслибы это сдёлали, то народъ въ нашей местности не голодаль бы и не долженъ быль бы отправляться на дальніе заработки. Вы не повртите, какъ тяжело хозянну смотръть на такое положение: превосходныя земли, которыя могли бы производить ленъ и хмъль, пустують, заростають кустами, березнякомь, а туть же рядомь изкученные люди болтають кое-какъ пустую землю, которая не даеть имъ куска чистаго хлеба. То же самое количество работы, то же число пудо-футовъ работы въ одномъ случав дало бы на 100 рублей

продуктовь, а въ другомъ даеть только на 10 р. Не обидно ли, что работа прилагается такъ безплодно? Мив постоянно говорять вдвшніе хозяева, что они ленъ не свять, потому что онъ истощаеть землю. Не знаю, откуда явилось такое ложное мивніе (после льна хлюбь родится еще лучше), но если даже допустимъ, что это върно, если допустимъ, что ленъ портить землю, то это все же ничего не значить. Если я получу отъ льна 100 р. чистаго дохода съ десятины, то не все ли мив равно, что земля истощится—да коть бы она совсемъ провалилась—когда я за эти 100 рублей могу купить три такихъ же десятины. Но, разумъется, веденіе льна требуеть много хлопоть, затраты хотя небольшого капитала и пр. и пр. Конечно, гораздо проще быть предсвдателемъ земской управы, мировымъ судей—за 500 р. можно найдти писаря, который все знаетъ, а если что нибудь не такъ сдёлаетъ, то на мировомъ събздъ поправятъ и т. д.

Овазалось, что мы напрасно безповоились насчеть блохи—урожай льна вышель отличный. Когда пришло время молотить, то мив просто хоть не повазывайся на токъ: старикъ гуменщикъ Пахомычъ проходу не давалъ. Чуть я на токъ, Лавренъ сейчасъ:

- Посмотрате-ка, баринъ, сколько льну съ Деминской десятины навозили, а вы говорите весною ленъ пропалъ. Отсъвать котъли; противъ Бога идти думали. Поправлять дъло божье котъли; а Господь милосердный ишь сколько ленку уредилъ. Такъ-то, баринъ.
- Однако же, Пахомычь, ты вёдь самъ видёль, что блоха подъ **вдала** всходъ; еслибы не пошелъ вдругъ дождь, нужно было бы отсевать.
  - Какая тамъ блока, выдумали блоку!
  - Да вёдь ты самъ видёлъ!
- Видёль. Все воля Господня, значить оно такъ и нужно было. Господь указаль блохё быть, значить ей и нужно быть. А вы отсёвать хотёли, противъ Бога думали идти, поправлять хотёли. Нёть, баринь, все воля божья: воли Богъ уродить, такъ хорошо, а не уродить—ничего не подёлаешь.
- Однако же, и мужики говорять, что "навозь и у Бога крадеть".

Оно такъ, да итъ, все воля божья. Поживите—увидите. Вотъ и нынтыній годъ—вта думали, вст помремъ съ голоду, а вотъ живы, новь такъ и водочку съ нови пьемъ. Такъ-то. Богъ не безъ милости.

Вогъ не безъ милости, говоритъ народъ, давно уже такого года не бывало. Вогъ не безъ милости.

Разъ весною, въ самую ростопель, возвращаясь домой послъ осмотра

полей, встрётиль я бабу Панфилиху изъ сосёдней деревни, — везеть на колесахъ мёшокъ.

- Здравствуй, А. Н.
- Здравствуй, Панфилиха; что везешь?
- --- Изъ гамазен овесъ. По осьминъ на дворъ выдали, скотъ кор-
  - Что-жъ такъ, свна неть?
- Какое «съно, соломы нъть, послъднюю съ крышь дотравливаемъ. Посыпать было нечъмъ, вотъ, слава Богу, по осьминъ на душу что-наибъднъйшимъ дали.
  - Плохо дело, а ведь не своро еще скоть въ поле пустимъ!
- Воля божья. Господь не безъ милости моего одного прибралъ, — все же легче.
  - Котораго-жь?
- Младшаго, на дняхъ сховала. Богъ не безъ милости, взглянулъ на насъ сиротъ своихъ грѣшныхъ.

Я не выдумываю; я сообщаю факты; если не вѣрите, вспомните, что отвѣчала въ Тверской губерніи баба комиссіи, изслѣдовавшей, по поводу моей статьи, вопросъ объ артельныхъ сыроварняхъ.

- Это вы, господа,—говорила баба прандуете дѣтьми; у насъне такъ: живутъ—ладно, нѣть—"Богъ съ ними".
- Да что-жъ тебъ младшій—відь онъ грудной быль, хліба не просиль?
- Комечно, грудной хлёба не просить, да вёдь меня тянеть тоже, а съ пушного хлёба какое молоко, самъ знаешь. И въ кусочки ходить мёшаль: побольшенькихъ пошлешь, а сама съ груднымъ дома. Куда съ нимъ пойдешь?—холодно, тоже пищить. Теперь, какъ Богъ его прибралъ, вольнёе мнё стало. Самъ знаешь, сколько ихъ Панфилъ настругалъ, а кормить не умёсть. Плохо Божья воля; да Богъ не безъ милости. И баба ударила кнутомъ кобыленку.

Весною нынёшнаго года крестьянамъ пришлось совсёмъ погибать. Ни хлёба, ни корму; даже богачамъ пришлось прикупать хлёбъ; всю солому съ крышъ потравили, кислой капустой, у кого оставалась, овецъ кормили—сами весной щавелькомъ перебъемся — даже сёмя льняное, у кого было оставлено для посёва, все потравили: толкли и носынали рёзку. Каждый думалъ уже не столько о себъ, сколько о скотъ, какъ бы поддержать скотъ до выгона на пастбище. Въ концъ марта и началъ апръля положение было ужасное; если бы весна была обыкновенная, то большая часть скота должна была бы погибнуть отъ безкормицы, но Богъ не безъ милости! Весна въ имиъщнемъ году наступила такъ рано, какъ и не запомиятъ старики. Въ чистый чет-

вергь, 13-го анраля, было тепло какъ летомъ, даже жарко; прошелъ теплый проливной дождь, прогремель громь. Вы этоты день вы нервый разъ выпустили скоть въ поле и-вещь неслыханиал—съ 12-го апреда весна установилась и скоть уже не пришлось более оставлать дома; было, правда, нёсколько холодныхъ дней на святой, но съ Егорья скоть уже сталь набдаться въ полб. Весна въ нынвшнемъ году-пастоящая весна, теплая, радостная, зеленая, наступила тремя недвлями ранве, чвить обычновению. Не будь этого, крестьяне совершенно бы разорились, особенно бъдняки, потому что кормы были нотравлены еще до Евдокей и весь марть принілось кормить скоть соломенной ръзвой, посыпанной мукой, а муку-то нужно было покунать, такъ какъ даже богачамъ своего хлеба не хватило! Счастье еще, что желъзная дорога поддержала: быль, во-первыхь, заработожь --нилка и подвозка дровъ, отправляения отсюда въ Москву — а вовторыхъ, вследствіе подвозки хлеба по железной дороги, степная рожь не нодымалась выше 7 рублей, местная же шла въ 8 рублякъ. Не будь желёзной дороги, рожь достигла бы, какъ въ прежніе годы, 12 рублей.

Повторяю, положеніе было ужасное. Крестьяне, кто побідніве, продали и заложили все, что можно—и будущій хлібов, и будущій трудь. Проценть за взятыя взаймы деньги илатили громадный, по 30 копівень ст рубля и боліве за 6 місяцевь. Мужикъ прежде всего старается занять, котя бы за большой проценть, лишь бы неревернуться, и уже тогда только, когда негдів занять, набираеть работы. Въ апрівлів по инів пришель разъ довольно зажиточный мужикъ, у котораго не хватило хлібов, съ просьбой дать ему взаймы денегь на два куля ржи.

- Дай ты мив, А. Н., натнадцать рублей денеть взаймы до Покрова; я тебя деньги въ срокъ представлю, какъ свия продамъ, а за процентъ десятину лугу уберу.
- —- Не могу. А если хочешь, возьмись убрать три десятины лугу: по 5 рублей за десятину дамъ. Деньги всё впередъ.
  - Нелья, А. Н.
- Да въдъ корошую цену даю, по 5 рублей за десятину; самъ внаешь, какой лугь; если 100 пудовъ накосишь, такъ и слава Богу.
- Цёна хороніа, да мий-то невыгодно. Возьму я три десятины дугу убирать, значить свой новось упустить должень, хозяйству разстройство. Мий бы теперь только на нереворотку денегь, потомъ, Богъ дасть, конопельку въ поирову продамъ, тогда вотъ я тебй десятину уберу съ удовольствіемъ.

Действительно, врестьянину очень часто гораздо выгоднее занять

денегь и дать большой проценть, въ особенности работою, чёмъ обязаться отрабатывать взятыя деньги, хотя бы даже по высовой цёне за работу. При извъстныхъ условіяхъ, муживъ не можеть взять у васъ работу, хотя бы вы ему давали непомерно высокую цену, положимъ два рубля въ день, потому что, взявъ вашу работу, онъ должень упустить свое хозяйство, разстроить свой дворъ, каковъ бы онъ ви быль; понятно, мужикъ держится и руками, и зубами. Когда мужику нужны деньги, онъ даетъ громадный процентъ, лишь бы только переворотиться, а тамъ---Богъ хлёбушви народить: пенёчка будетъ. Если мужикъ вынужденъ брать деньги подъ большіе проценты, это еще не вовсе худо; а вотъ когда плохо, если мужикъ наберетъ работъ не подъ силу. Въ нынъшнемъ году было множество и такихъ, которые готовы были взять какую угодно работу, только бы деньги впередъ. Хлеба нетъ, корму нетъ, самому есть нечего, скотъ кормить печёмъ, въ долгъ никто не даеть-вотъ мужикъ и мечется изъ стороны въ сторону: у одного берется обработать кругъ, у другого десятину льна, у третьяго убрать лугъ, лишь бы денегъ впередъ получить, хлібушки купить, "душу спасти". Положеніе мужика, который вимою, "спасая душу", набраль множество работы, лётомъ самое тяжелое: его рвуть во всё стороны-туда ступай сёять, туда косить,конца работы нътъ, а своя нива стоитъ.

Утро. Прелестное весеннее утро; —роса, воздухъ наполненъ ароматами, птицы начинаютъ просыпаться. Солнце еще не взошло, но Аврора ужь не спить и "изъ подземнаго чертога съ яркимъ факеломъ бъжитъ". Мужикъ Дёма всталъ до свъту, подъвлъ хлъбушки, запрягаетъ на дворъ лошадь въ соху, думаетъ въ свою ниву вхать—у людей все вспахано, а его нива еще лежитъ. Не успълъ Дёма обрядить лошадь, а уже староста изъ Бардина, прискакавшій верхомъ выгонять обязавшихся работой, тутъ какъ тутъ—стучить въ ворота.

- Эй, Дема!
- Yero?
- На скородьбу ступай. Что-жь ты до сихъ поръ на скородьбу не вывзжаешь—люди вывхали, а тебя нътъ.
  - Ослобони, Гавриличъ, ей-богу своя нива не пахана.
  - Что мив до твоей нивы—скородить, говорю, ступай.
- Есть ли на тебя хресть, Гаврилычь? Ей-богу, нива не вспахана—люди всв подняли, а моя лежить.
- Ступай, ступай. Объязался, такъ ступай, а не то внаещь Сидерыча (волостной),—тотъ сейчасъ портки спуститъ.

Дема почесывается, но дёлать нечего — обязался работой, нужно **Вхать, волостной шутить не любить, да и старос**та такъ не уёдеть. Староста дожидается, пока Дена не запражеть лошадей въ бороны и не вывдеть на улицу.

— Ну, повзжай, да корошенью, смотри, высвороди, я ужо заверну. Выпроводивь Дёму, Бардинскій староста поскажаль въ другую деревню, выгонять вакого нибудь Панаса.

**Вдеть Дёма на скородьбу въ Бардино и думаетъ о своей непаха**ной нивѣ.

- Стой, Дёма, куда ты? встрічають Дёму Фединскій староста, тоже прискакавшій выгонять на работу вів Федино. Что же ты не выізжаеть до сихь поръ лень стять—відь я тебі заказаль вчера.
- Я, Павлычь, къ вамъ и собирался, да воть Гавриличъ набъжалъ, скородить въ Бардино выгналъ.
- Да мив-то что за двло до Бардинскаго старосты! Ввдь ты у насъ объязался на ленъ, такъ и работай. Мы ввдь тоже не щенками платимъ. Какое намъ двло до Бардинскаго старосты! Ступай ленъ свять, люди всв вывхали, а тебя одного нвтъ. Ступай, а не то знаемь... Сидорычъ долго думать не будетъ.
- Ей Богу, Павлычь, сейчась Бардинскій староста быль, на скородьбу выгналь, тоже волостинив пужаеть.
- Какое намъ дъло! Ступай, ступай, запрягай телегу.

Фединскій староста, чтобы не упустить Дёму, ждеть, нока тоть не запряжеть, и торжественно ведеть его въ Федино, а баринъ на дворъ уже сердится.

- Что же ты, Дёма, такъ заноздалъ? Видишь, утро какое тихое, самый съвъ, ступай насыпай.
- Да я и то, Микулаичъ, спѣшилъ: кони на пустоши были, кобыла путы оборвала, бѣгалъ, бѣгалъ, насилу поймалъ— не дается, волкъ ее заѣшь — оттого и приноздинися. Сейчасъ насыплюсь, намъ недолго посѣять, къ вечеру задѣлаемъ, —уроди только Господи.

На другой день Дена свородить въ Вардинв, а его нива стоить непаханою. Неть, ужъ это последнее дело, когда мужикъ долженъ набирать рабогы не подъ силу — туть во всемъ хозяйстве упущеніе, и смотришь черезъ несколько леть мужикъ совершенно провалился. Но что же делать? за то "душу спась", зимою съ голоду не умеръ. Единственный случай, когда мужику выгодно взять подъ работу, даже непосильную, это если онъ береть хлёбъ на семена. Въ мынешменъ году весною, во время посева, овесь доходиль до 5 рублей за куль, такъ что мужикъ за куль овса для посева брался убрать десятину луга, и ему все-таки выгоднее, разумется, въ случае урожая, упустить свой покосъ, чёмъ осгавить поле непосеннымъ. Однако, имньче

все-чани много осталось: нивъ незасфиними, потому что и за высокую плату съмянъ добыть негдъ было.

Напрыная ранняя весна всёхъ, даже опытныхъ старивовъ крестилиъ, ноставила въ тупивъ. Все шло ранбе обывновеннаго на три недвли. 13-го анрвля слышали первий громъ, появились муки, начали нахать подъ яровое, gagea разцевла, кукушки закуковали. Съ 15-го овцы уже стали навдаться въ полв. 18-го жабникъ быль въ полномъ цвъту. 20-го появились майскіе жуки. Къ 23-му березнякъ одблен, явсь зазеленбль, ласточки показались, крупный скоть сталь навдаться. 25-го листь на осинь уже трясется—значить, лошади, въ полѣ будучь сити: 28-го затрубили медвѣдки, запѣли соловьи. 29-го козелецъ зацвълъ на жирныхъ мъстахъ, черемуха въ полномъ цвъту--атнать стричь пора. Къ первому мая липа оделась, головли трутся. Къ 5-му "коровій напоръ" быль въ полномъ цвъту — самое молоко эначить, рожь начала колоситься, черные грибы показались, закричали коростели и перенела. Такой ранней весны никто не заномнить. Обыкновенно, поствъ ярового у насъ начинается съ царя (21-мая, св. царей Константина и Едены). Въ обывновенные годы это число совпадаеть у насъ съ полнымъ развитіемъ весенней теплоты, проявляющемся въ извёстномъ развитіи растительной и животной жизни. Овсяный свы, признакомъ котораго считается разцивтание козельца, ходъ головлей, появление грибовъ березовиковъ обыкновенно бываютъ въ 20-хъ числахъ мая. Въ нынвшнемъ году, вследствие теплой, ранней весны, земля отощая ранбе, растительная и животная жизнь опередила обывновенные годы на цёлыхъ две недёли и не дождалась "царя".

Съять или не съять? воть вопросъ, который занималь всъхъ насъ. До царя еще далеко, а уже наступили всъ признаки овсянаго съва: тепло, и козелецъ цвътетъ, головли трутся и коростели кричатъ, а еще Никола не прошелъ. Неслыханное дъло, чтобы у насъ съяли до Николы.

Свять или не съять?

Посвемъ рано — овесь можеть попасть нодъ засуху, не нальеть хороно, не своимъ спъхомъ поспъсть, поспъсть вмъсть съ рожью, такъ что два хлъба за разъ убирать придется.

Опоздаемъ поствомъ—можетъ морозомъ захватить овесъ во время налива, и тогда все пропало — примъры этому были — а 'но ранией веснъ можно ожидать и раннихъ морозовъ. Сдълалось уже совершенно тепло, лъто установилось, а еще не отошло 40 утренниковъ, которые должны быть послъ сороковъ (9 марта, сорона мучениковъ) — было всего только 36 морозовъ, что съ точностію опредълила моя "старуха",

ноторая на "сорони" спекла соронъ колбансвът-париковъ изъ ячной муки—и каждий день, когда морозъ, давала одинъ колбанъ коровъ. Пришло лъто, а у старуки осталось еще 4 колбана, значитъ было всего 36 морозовъ; можно было еще ожидать 4 мороза (припъта ныньче не оправдалась, все лъто морозовъ не было). Съять или не съять?

28-по апръл у насъ было первое совъщание съ Иваномъ насчетъ съва. Вечеръ быль теплий, пропослодний, совершенно майскій вечеръ, соловьи тань и заливались въ олещнивъ подлѣ пруда, медвъдки тру-били во всю мочь. Хорошо весной въ деревиъ! Право, еслиби миъ предложили темеръ быть директеромъ департамента, то я не согласился бы. Я сидъль на балкенъ, паслаждался весеннимъ вечеромъ, курилъ и прихлебывалъ чай. Иванъ внику балкона, съ ставаномъ чаю въ рукахъ — Иванъ при мнъ миконда не садится, и если я ему предложу чаю, то онъ всегда пьетъ стоя — докладывалъ о диевнихъ работахъ.

- Ну что, Иваль, когда съять будемь? Не начать ли съ будущей недъли, ты какъ думаень?
- Рано еще, А. Н. Сколько лёть живу, никогда такъ рано не съяли. Нельзя до Николы съять. После Николы тамъ, что Богь дасть. Ленъ до: Николы попробуемъ.
  - Отчего же рамо? Мало ли, что никогда объ эту пору не свяли въдь нипогда и весны такой ранией не было. Не ждать же паря? Зацвътеть козелець, и съять.
  - Зачать царя будемъ ждаль;—но все-таки рано еще. Ленъ посвемъ.

Свять или не свять?

Написаль одному опытному хозяину—вы не думайте однако, что у насъ вовсе иёть хорошихь хозяевь: есть такіе, что такь деньги и гребуть! — прося его совета насчеть времени сёва. Тоть отвёчаль, что ждать царя нечего, а нужно сёять, когда земля сдёляется "носёвна", будеть тепла, будеть издавать "посёвный занахъ".

"Когда земля сдълается посъвна"! А почемъ это узнать? — Вотъ для этого-то и нужно быть хозямномъ. Будещь хозямномъ, будещь и денежки загребать; это не то, что въ департаментъ — чиркнулъ перомъ, и готоро. Пожалуйте жалованье получать.

Между тымь, узнаю, что одинь изь моихъ сосыдей уже посылав 29-го апрыля. Опять совыщание съ Иваномъ—тотъ уже не такъ упорно стоить, чтобы сыять непремынно послы Николы.

- Можно, говорять, и до Николы сколько нибудь посвять.
- Въ Фединъ, говорять, посъяли.

— Слыхаль, что посвяли, только у нихь, говорять, овесь особенный, чужестранный, который рано свють. Посвемь и мы сколько нибудь до Николы. Ленъ съ понедъльника закажу.

Обращаюсь из книгамъ; беру руководство из практическому сельскому хозяйству и отыскиваю статью "овесь". Читаю, узнаю, что овесъ принадлежить къ классу Triandria Dyginia, что слово Avena неизвъстно откуда происходить, но Пекстонъ полагаеть, что оно происходить отъ цельтическаго слова Etan, что значить: Всть; узнаю, что существуеть 54 разности овса, что овесь можно свять после всехъ хозяйственных растеній, и что это служить яснымь доказательствомъ того, что овесь можеть питаться самыми грубыми началами почвы, воторыя, такъ сказать, не годятся для питанія другихъ сельско-хозяйственныхъ растеній... Ей-Богу не вру, все это я буквально выписываю изъ книжки--- не говорю изъ какой, потому что какую ни возьми, все равно. Просмотръвъ рубрики "климатъ", "ночва", "мъсто въ сввообороть", "обработка поля", нахожу, наконець, "время посвва". Воть оно, воть это-то мив и нужно! Прочиталь разь, прочиталь другой, — чорть знаеть, что такое! написана цёлая страница, а толку нътъ! "Самое лучшее время для посъвовъ овса апръль и май". — Тэкъ-съ. "На низменныхъ и сырыкъ почвахъ его съють въ мав, а на сухихъ въ апрълъ ... и все въ такомъ родъ, а въ заключение сказано: "такъ-какъ весьма важно опредблить настоящее время овсянаго поства, то потому и необходимо при этомъ брать во внимание многія мъстныя условія".

Да какія же условія нужно брать во вниманіе?
Воть для этого-то и нужно быть хозяиномь. Будень хозяиномь, будень и деньги загребать, а то по книгамь захотьль... Странное дьло, отчего это наши агрономическія вниги такь плохи? Все-то у нась есть: и цьлый департаменть, и два — не то три — инспекторы сельскаго хозяйства, и академія, и институть, и школы агрономическія, профессоровь сколько, наукь сколько—домоводство, растеньеводство, скотободство, — это главныя, — да еще сколько спеціальныхь: луководство, піявководство — а книгь хоронихь ньть.

Увзжая изъ Петербурга, я взяль съ собою множество агрономическихъ книгъ; кажется, у меня есть почти все, что издано по этой части на русскомъ языкъ; получаю три хозяйственныхъ журнала тоже въдь казна деньги на нихъ отпускаетъ—а повърите ли, всякій разъ, когда я обращаюсь къ книгъ, въ концъ концовъ дъло сводится на то, что я швыряю книгу подъ столъ. Читаешь, читаешь, написано много, а того, чего ищешь, никогда не найдешь. Единственныя книги, которыя мнъ приносили нользу—это книги и статьи по садоводству

и огородничеству Регеля, Грачева и друг.; даже брошюрка о разведеніи огородныхъ растеній, которую магазинь Запівалова присыласть вивств съ огородными свменами, оказалась очень полезною, а изъ агрономическихъ книгъ ничего извлечь не могу. Во всей этой массъ книгь и журнальныхъ статей поражаеть отсутстве здраваго смысла, практическихъ знаній и даже способности вообразить реальное діло. Ну, иолижимъ, санымъ деломъ не занимаешься на практике, такъ неужели же нельзя, пишучи статью, вообразить себя въ положени человіва, который должень выполнять то, о чемь пишется на ділії? Ну, положимъ, пишешь статью о разведени клевера-неужели нельзя вообравить себя въ положеніи человіка, которому дійствительно приходится свять клеверь, которому нужно прежде всего купить свиена, а следовательно нужно уметь различить, хороши ли они, и т. д. Тянуть, тянуть, пишуть, или, лучше сказать, переводять — одна строчка изь Шварца, другая изъ Шмальца — безъ всяваго толку. Сейчасъ видно, что всв эти книги пишутся людьми, которые никогда не хозяйничали, которые не знають, что въ половинь августа бывають морозы, что въ сентябръ бывають зазимки, при которыхъ наваливають снугу на 3 аршина, что зимою навозная жижа замерзаеть, что при 30 градусахъ мороза нельзя работать на дворъ, и если человекь въ такой морозъ слезаеть съ печи, то потому только, что "неволя велить и сопливаго любить". Ничего своего, все изъ нъмцевъ ваято; такой-то немецъ говорить то-то-давай сюда; другой нвиець говорить совершенно противоположное-давай сюда, третій нъмець гово втъ... тащи сюда, вали все въ кучу, кому нужно-разбереть. Учемости въ каждой стать в тьма, а дела неть. Совершенное отсутствіе практических знаній и какая-то воловья вялость — точно всв эти вниги пишутся кастратами. Мнв много разъ случалось слытать отъ ученыхъ агрономовъ, что на лекціяхъ, въ книгахъ и статьяхъ, нельзя излагать практическое хозяйство, но это неправда. Я теперь собственнымъ опытомъ убъдился, что и книги, сообщающія чисто-практическія свідінія, даже книги, написанныя чистыми практивами, вовсе незнавомыми съ научными изследованіями, незнающими ни состава почвы, ни состава растеній, могуть быть очень полезны правтику; я убъдился въ этомъ на книгахъ о садоводствъ и огородничествъ. Прівхавъ на хозяйство, я не имъль никакихъ практическихъ знаній по полеводству, скотоводству и огородничеству; монмъ помощникамъ — Ивану, Сидору, Авдотъв всв эти части хозяйства были извъстны въ равной степени и даже огородничество менъе всего, потому что у нашихъ крестьянъ огородничество въ плохомъсостоянія. Мив часто приходилось обращаться въ книгамъ за совв-

томъ и странное дело, отчего же только винги по огородничеству, отчего статьи Градева, Занввалова и другихъ, людей, которые едва-ли знають, какой составъ имфють сфисы рфиы и огурцовъ, не сходить у меня се стола, между темъ, накъ книги по скотоводству и полеводству, за весьма небольшими исключеніями — за исключеніемъ, напр., вниги Советова о кормовихъ травахъ, которая оказалась мне очень полевною, хотя вы научномъ отноменіи не выдерживаеть самой снисходительной кригики (теперь мий понятно, отчего эта книга имъла 3 изданія)-- валяются подъ столомь? Отчего же можно неписать такую статью о разведеніи огурцовь, которая мив, практику, приносить непосредственную пользу, и нельзя написать такую же статью о разведении клевера? Отчего статью по огородничеству можно написать такъ, что она непосредственно относится къ нашимъ мъстнымъ условіямъ, а статью по полеводству тавъ написать нельзя? Отчего Регель и Грачевъ дають мнв такія указанія относительно ризведенія земляники, смородины, капусты и пр., которыя я могу непосредственно применить съ пользою на практике, а какой нибудь агреномъ или скотоводъ даетъ такіе совъты, которые я выполнить не могу? Отчего огородникъ не посовътуетъ миъ сдълать то, что можно сдълать только въ Италіи — я, разумбется, исключаю книги по огородничеству, переведенныя съ нъмецкаго профессорами, и говорю только о статьяхъ нашихъ (иногда написанныхъ и намцами) садоводовъ и огородниковъ — а какой нибудь агрономъ, нътъ, нътъ, да и посовътуеть съять рожь въ концъ сентября или накачивать насосомъ на гноевищѣ замервшую навозную жижу? Отчет въ статьяхъ по садоводству и огородничеству чуется живая струна, а отъ агрономическить статей пахнеть мертвечиной, кастратскою вялостію? Отчего Авдотья върить въ книги по огородничеству, точно такъ, какъ върить въ поваренныя хозяйственныя книги-вотъ еще книги, которыя мив принесли пользу — и часто просить меня посмотрыть въ "книжку", какъ слъдуетъ, посадить то-то и то-то, и не въритъ въ вниги по скотоводству? Не оттого ли это, что статьи по огородничеству пишутся людьми, которые занимались своими огородами, а иногда отъ огородовъ своихъ • только и получали средства для своего существованія, между тёмъ какъ статьи по агрономіи и скотоводству пишутся людьми, которые клеверь сушили только для гербаріевъ, и много если разводили на грядкахъ, скотъ видели только на выставкахъ, а сливки видъли только кипяченыя — съ пънками?

Мнѣ часто думается, не эта ли мертвая вялость, которою несеть отъ книгъ, причиною, почему наши агрономическія заведенія выпускають такъ мало людей, идущихъ въ практику? Мнѣ все ка-

жется, что профессоръ, который никогда самъ не хозяйничаль, который съ первыхъ дней своей научной карьеры засель за книги и много если видълъ, какъ другіе хозяйничають на образцовихъ фермахъ, который не жилъ хозяйственными интересами, не волновался. видя находящую въ разгаръ покоса тучу, не страдалъ, видя какъ забило дождемъ его посъвъ, который не несъ матеріальной и нравственной отвётственности за свои хозяйственныя распоряженія — мнё кажется, что такой профессоръ, хотя бы онъ прочелъ всв книги, написанныя Шверцами и Шмальцами, никогда не будеть чувствовать живого интереса къ хозяйству, не будетъ имъть хозяйственныхъ убъжденій, смёлости, увъренности въ непреложности своихъ мнѣній, всего того, словомъ, что дается только "деломъ". Агрономъ, который никогда не прилагалъ своихъ знаній на дёлё, будеть похожъ на химика, который изучиль химію по книгамь, но никогда самь въ лабораторіи не работаль. Занятіе агрономіей но книгамь, подобно тому какъ занятіе химіей или анатоміей по книгамъ, есть онанизмъ для ума. Мив кажется, что такіе профессора, сами не интересуясь живо предметомъ, не имъя подъ собой почвы, не могутъ возбудить интереса къ "дълу" и въ своихъ ученикахъ, вслъдствіе чего тъ. окончивъ курсъ въ агрономическомъ заведеніи, не идуть въ жозяйство, а, копируя своихъ профессоровъ, поступаютъ въ чиновники. Недостатовъ агрономическихъ книгъ у насъ полнъйшій, хотя книгъ много. Бъда тому, ко начнетъ хозяйничать при помощи этихъ книгъ; не даромъ сложилось у насъ. понятіе, что кто хозяйничаетъ "по агрономіи", тотъ разоряется.

Не найдя въ книгахъ ничего путнаго относительно времени посвва овса, выругавшись и, разумвется, помянувъ нвицевъ — нвицыто тутъ, впрочемъ, ни въ чемъ не виноваты, потому что они пишутъ для себя: вольно же намъ, не пережевавъ, все таскать отъ нихъ въ свою угробу! --- я пошель бродить по полямь и лугамъ. Весна въ полномъ разгаръ, всюду зелень и благоуханіе, черемуха въ полномъ цвъту, козелецъ зацвътаетъ, въ лъсу стоитъ весенній гулъ отъ пънія птицъ, жужжанія насвкомыхъ, земля тепла, хоть босикомъ ходи, на пашив пахнеть земляными червями-воть онь, посвеный запахь. Возвращаясь домой, встретиль "деда"; бежить босикомъ, въ одной рубахв и мокрыхъ портахъ, и тащитъ что-то въ ведерочкв, должно быть раковь или рыбу. — Воть, думаю, кто мнв скажеть насчеть посвва. "Дъдъ" — старикъ изъ ближайней деревни, совсвмъ сивый, жакъ у насъ говорять, быль уже взрослымь мальчикомъ въ разоренный годъ и хорошо помнить французовъ-, обходительный, говорить народъ! "-потому что держалъ лошадей, которыхъ его отецъ ковалъ

проходящимъ французскимъ кавалеристамъ, "Дъдъ" — хорошій хозяивъ, знаетъ всё примъты, и его митніе всегда уващается на совътъ "стариковъ", который рэшаетъ когда съять конопло, овесъ,
рожь и ленъ: у крестьянъ всегда бываетъ предварительное совъщаніе, когда начать съвъ, особенно конопли, которую съютъ всё за
разъ, и какъ ръшать старики, такъ и дъдается, "Дъдъ" — рыболовъ,
лътомъ постоянно доставляетъ мит рыбу и раковъ, а на заработамныя деньги балуетъ ребятъ, своихъ внучатъ, которыхъ всегда самъ
возитъ на сельскія ярмарки и тамъ угощаетъ на свои, рыбою и раками заработанныя деньги.

- Здравствуй, дъдъ! что, рыбки принесъ?
- . Рыбки, рыбки свъженькой.
  - Небось голован?
  - Головлики, головлики.
  - Чтожъ, тругся?
  - Трутся, трутся.
  - А въдь рано ныньче пошель головль?
  - Рано, и не помню такой ранней весны.
  - Сѣвъ, значить, овсяный?
  - Да съвъ, годоваь трется, -- своро съвъ.
  - Когда же свять будемь?
- A когда пора придеть, когда пора придеть. Рано имньче съять будемъ.
  - Я дунаю съять.
- Нъть, нъть, рано еще, обожди маленью, когда матушка начнеть выкодащиваться; ты не смотри, что въ Фединъ посъяли: такъ овесь заморскій; обожди маленью, а день съй, лень съй.

Венеромъ, при докладъ, Иванъ началъ сдаваться насчетъ посъва.

— Обходиль рожь сегодня,—отлично набирается, скоро колоситься начнеть, козелець зацвътаеть, никогда еще такой ранней весны не было. Два съва сдълаемъ, А. Н.,—одинъ до Николы, а другой послъ Николы.

4-го мая мы засѣяди половину подя овса, 10-го—вторую половину, 17-го—посѣяли ячмень. Посѣвъ ярового окончился благопріятно. Задѣлали хорошо. Ну, тенерь все кончено, можно отдохнуть, только бы Богъ даль благопріятную погодку. Послѣ сѣва вскорѣ наступила засуха. Съ утра до ночи печетъ солнце, постоянно дуетъ сухой юго-западный вѣтеръ. Земля высохла, потрескалась. Скоро, превосходные вначаль, всходы овса начали желтѣть. Недѣля прошла другая—бѣда! если еще нѣсколько, дней засухи, то яровое выгорить какъ въ прошедшемъ году. Тяжело хозянну въ такое время; ходищь, на небо

HOCHATPEBACHIL, BE MOJE XOTE HE KOZE, OBOCE SHOCTPERCH, MCHTECTE. трава на лугакъ не ростеть; отщебла ранве срока, эрветь не своимъспекомъ, совнотъ. Чуть сделается насмурно, набежнуть тучка, тридостно смотришь на небо. Упало несколько какель дожда... Ну, слава тебѣ Господи, наконецъ-то дождь! Неть; небо наимуралось, похедили тучи; погремваь громь высотделени, и опять нёть демен; опять дуеть суховей, опить солине живеть точно расваленное желею Воть опить: набътала: тучка, брывшуло несколько капель дожда: а потомъ овять солнце, опать зной, а по сторонимь все тучи кодять. Ну, наконецъ будетъ дождъ: совсвиъ стемивло; съ запида медленно нидвигается темная грозовая туча, свержнула молнія, разь, другой; громовые удары сладують одиньт за другимь, все ближе и ближе надвигается туча, старуха въ застольной уже зажгла страстную свъчу и накурила дадономъ, вотъ пахнуло колодомъ, поднился викрь, --- сейчась польеть дождь. Неть, тучи пронила мимо и въ пяти верстахъ разразилась проливнымъ дождемъ и градомъ, который отбилъ рожь. Насъ Богъ помиловалъ, а въ окрестностахъ много полей отбито градомъ, такъ что засфвать нечемъ было, и крестьяне должни были покупать рожь на поствъ.

Уже началась вывовка навова, а дождя нёть кажь нёть, трава посохла, овесь желгесть и видимо чахиеть. Наконець, на второй день возви навова, подъ вечеръ набъжала туча и разразилась пролившимь дождежь, который хорошо промочиль землю. Ит утру вое завеженёло. На другой день, съ утра зарадиль обяладной дождь, такъ что посей объда принілось прекратить возку навоза, потому что повозимики мельчики и дёвочки 7—12 лёть, которые водять лошадей съ возами навоза— размякли, а повознички такой народъ, что какъ размякнуть, да озябнуть, убъгуть и дешадей побросають— что съ нижи (подёлаены).

Нрошло несколько дней; провые поправились; по триви уже не може поправиться — отави за то хороши были потоиз — все времи наволоже шли дожди, перемежалее съ хорошими дилии. Наступило врема покоса, а дожди все идумы Передъ Петровымы днемь камы то выскочные несколько хорошимы дией; — начали косить. Только что под-косили лучній лучь — дожды. Черезь дене опять погода и пошло такы вечеромы помочить, утромы нарить, только что новернемь, опять дождикы — сёногной. Просто измучились; лугь, который обыкновенно убирался вы 5 дней, убирали 2 недёли, да и то безы того были пломи. Не успёли ещенцеванить съ главания покосами, наступило жнитье. Выскочило: нёсколько хорошихы дней, и у мени въ три дил сжали

все поле; еще два хорошихъ дил — и весь хлабъ будеть въ сараж. Не туть-то было-помель дождь и намочиль споим. Пришлось накрывать, разставлять, пересущивать; къ счастію, выскочило три сухихъ дня съ вътромъ: въ два дня сношы высохли, на третій всв 450 тельть ржи были свезены и уложены въ сарай. Уфъ! Когда положили последнюю телегу и Иванъ, заменувъ сарай и перекрестивщись, проговориль: "теперь только разлучи Господи съ дымушкомъ", точно намень съ сердца свалился. Не усивли мы съ Иваномъ дойти отъ сарая до дому, какъ пошелъ дождь. Съ уборкой ржи кончились всв наши волненія. Послв того негода благопріятствовала всемъ работамъ: и поздніе покосы, и поствъ озими, и уборка льновъ и яровыхъ нели хорошо. Конечно, не безъ того, чтобы мы не волновались; въ особенности насъ безпокоили льны, потому что мы, на основании того, что весна была ранняя, ожидали ранней осени и раннихъ зазимковъ; но если весна была такан, что и старики не запомнять, то осень тоже стояда превосходная, на редкость: своть ходиль въ поле до 1-го моября, следовательно быль въ поле 61/2 месяцевъ:

За исключеніемъ травъ и м'естами картофеля, все ниньче уродилось хорошо.

Въ нынъшнемъ году, крестьяне, какъ я писаль въ первыхъ письмахъ, пережили ужасную зиму --- ни хлаба, ни корму. Только необыкновещно ранняя весна спасла скотъ. Когда скотъ весной одной заботой стало меньше; рано пошелъ noae, ВЪ было прокормиться до нови, HO 9TO-TO M OZILOT трудное. Зимою, кто побъднъе, кормились въ міру кусочками; теперь же, когда наступило время работь, въ кусочки ходить некогда, да теперь и не подадуть, потому что у всёхь хлёбы подобрались. Перебивались кое-какъ. Кто позамысловатее, какъ говорить Авдотья, тв еще съ зимы запасли хлеба на рабочее время --- приберегали свой хлъбъ, а сами ходили въ кусочки. Весною, кто скотину лишнюю продаль и хлёба купиль, кто работою обязался и на полученный вадатокъ купилъ хлеба, кто въ долгъ набралъ до кови; но было множество и такихъ, которые перебивались изо дня въ день. Раздобудется мужикъ гдв нибудь пудикомъ мучицы, въ долгъ возьметь, работу какую нибудь сдівлаеть, ягненочка продасть, протянеть нівсколько времени, работаетъ, потомъ денекъ-другой голодаетъ, бъгая, гдъ бы еще достать хоть пудикъ, хоть полпудика, гдъ нибудь на поденщину станеть-хорошо еще, если можно хоть поденную работу найдти-ваработаеть пудъ муки и опять дома сидить, свою ниву пащетъ. Разумбется, тутъ не до хорошаго хлбба; замесить баба съ вечера хлъбъ; не успъетъ закиснуть-то хочется, дъти пищатъ --

мрѣсныхъ ленешевъ напечеть, в то и просто болтушку сдѣлаетъ. Въ праздникъ въ кусочки сбѣгаетъ, по окрестнымъ деревнямъ дѣтей поньетъ; а то и такъ около смонкъ однедеревенцевъ, у которыхъ хаѣбъ есть, перебывается: сработаесть что нибудь—покормятъ, скибку хаѣба дадутъ; иной разъ и просто зайдетъ къ кому нибудь во время объда—не ѣлъ, снаметъ, сегодын; пекормять—потомъ въ покосъ, въ жиштво поможетъ, поработаетъ. А бабы... "А что-жъ ты будень дѣлать говоричь Авдовая:—и... не умирать же съ голоду"!

Грибы пошли, полетче стало: все-таки подспорье. Наивний годъ г// грибы повазались рано и урожай на лихъ быль необщовенный; конечно, на однихъ грибахъ, бевъ хліба, не наработаемь много, но всетаки же продержаться, пова достанень хлеба, можно, да и нь хлебу подспорье — все же лучше, чти одинь сухой хлъбъ. Въ моихъ ро--щахъ грибы родятся во иновестев. Летомъ чуть севть всв бабы мзъ окрестныхъ деревень прибискоть въ мои рощи за грибами, такъ что, навърно, каждые день въ рощакъ перебываеть человъкъ до полутораста. Разументся, бабы еще до свёту общарять всё рощи и нев грибы, въ особенности бълые, выберуть такъ, что къ утру ничего не оспанется. Авдотън, какъ баба, какъ Коробочка, по жадности, все уговаривала меня заказать рощи, т. е. запретить въ нихъ брать грибы. Я на это не согласился: Мив: кажется, что помещику — не поворя уже о томъ, что толодные только грибами и питаются-нать разсчета запрещать брить гриби въ своихъ владеніяхъ, и что воть подобные то запращенія и влекуть къ непріятнымь столкновеніямь. Изивстно, что народъ, не только у насъ, но даже въ Германіи, не приниветь лесь частного собственностію и порубь леса не считаєть за воровство; даже и но вакону у насъ порубъ лъса не считается воровствомъ, -- что же сказать о грибахъ! Положимъ, что лёсь ростеть самъ собою, по волъ божьей; но, такъ какъ лъсъ ростеть медленно, то нужно его беречь, чтобы дождаться извёстнаго результата; я могъ бы срубить 25-летній лесь, но я ждаль, даваль ему рости до 100 леть, следовательно, такъ сказать, отрицательно тратилъ на пего. Кроме того, еслиби я вырубиль лесь, то земля изъ подъ леса давала бы мив доходъ, и, разъ вемля считается собственностію, то, если я оставляю ее подъ лесомъ, я несу известный расходъ.

Но что же сказать о грибахъ? Грибъ выростаетъ самъ собою никто его не садитъ, никто за нимъ не ухаживаетъ, никто даже не знаетъ, гдъ онъ выростетъ; сберечь грибъ нельзя—не взялъ его сегодня, завтра онъ никуда не годится; ожидать, чтобы онъ выросъ, нельзя; помъщать тому, чтобы онъ не выросъ на извъстномъ мъстъ, тоже нельзя, да и срубить грибы какъ лъсъ для того, чтобы во-

спольвоваться землею, нельзя. Сибдовительно, если даже ильсь не привнается собственностію, за твохищеніе левса мировствент, то лючищение ранбовъ недъян даже поставить на одну стемень съ ворубомъ. Очевидно, это грибь, по волё божней, рестеть на общую чнотребу, и запрещать брать грибы нака то вазорно. Конечно, владалець ласа можеть запретить брать шь его льсу грибы, но это ужь значить снимать пвини... Но если даже си не гирминисть во винианіе, "тамъ сказать, неуловимость такой псобственности, княвь грибь, песе-таки нъть разсчета запрещать. Если запретить брать гриби, то это неми-Hyeno: Hochabuth Blagkella by Bochhest, Take Crassyl, Otholickie Ke--врестьянамъ, что невыгодно; замрещеніе брать грибы сесбенно такко отвовется на бълмикахъ, которые безъ грибовъ положительно существовать не могуть; око отзевется также или работакь, почему чтоработавщие вы имении и суть те, которые наиболее пользуются трибами. Напонець, люди будуть полодать, а грибы будуть пропадать безполезно, потому что выбрать всв грибы невозможно, да и невыгодно отимъ заниматься. Варыни-пом видицы обышновенно запрещаютъ брать нь своиль рощахь грибы, потому что звань же плохо разсчитывають, какь Авдорья, которая никакь не могла понять, что экиввыгоднее понупать грибы у бабъ, чемъ собирать своими работницами. За свои то грибы, да еще и деньги платить! прлое лето чтердина Авдольи. Грибовь было ныньче дайствительно множество; Авдотья съ двумя работницами не мопли бы выбрать и тысячвой доли того, что нарождалось. Какь много грибовъ, видно изъ того, чтоносль того, какъ утромъ по рощамъ пройдетъ до нолутораета желерамь, да еще днемь бродить иного праздноматающагося, ченийюмилю дела разнаго двороваго люда, пес-таки вечеромь, общизжан верхомъ рощи и собирая только тв приби, жоторые увижулие симвансь донади, на опушке, я обывновенно правозиль штукъ 30 белыхъ грибовъ, ито отчасти усповоивало Аждотыю.

Впроченъ, и я извленъ выгоду изъ грибовъ. Въ одной наъ моижъ роцъ случился порубъ: крестьяне изъ сосёдней деревни срубили 10 беревъ и испортили 1 ель для разсохи. Призваль я шхъ:

- Лесь порубили?
- Не могимъ знать, А. :Н.
- Мимо шли, видели?
- Щан, видели.
- -- Вами?
- Не могимъ знать.
- То-то не могимъ знать. Если еще будеть перуют, въ грибы не пущу, такъ и бабамъ скажите.

— Слуппленъ, А. Н., будьте покойны. Оъ тёкъ поръ порубовъ не было.

Такъ, грибами, добытымъ гдъ нибудь пудикомъ мучицы, постоянно голодал, инкогда не набдалсь досыта, обдинев перебивается до "нови". Будь и кудожникомъ-живописнемъ, сколько бы типичныхъ картинъ представиль я на анадемическую выставку! Воть мужикъ Дема---у него жена и двое детей --- целую весну онъ перебивался кое-кавъ. Скоро "мевь", а Дема третьяго дня съвлъ носледнюю крошку ильба и побежаль раздобыться котя пудикомь мучицы. Пробъгавъ вчера щелий день, онъ нигде не могъ достать ни въ долгь, ин подъ работу; сегодня, въ числе другихъ, онъ пришель ко мяв наниматься чистить лугь. Посмотрите на эту груниу: сытые двое торгуются, а голоднаго Дему береть нетеривніе и страхъ, что воть я отнажу работу, осли не наймутся за мою цёну, -- онь толваеть локтемъ сытаго Вабура: бери. Демв все ранно, каная цвия, линь бы добыть сегодня ковригу хліба, а завтра пудикь мучицы. Еслибы я умель рисовать, я нарисоваль бы на выставку "жницу", да не такую, какъ обыкновенно рисують. Узенькая нивка, тенцая рожь, солице жжеть, баба въ одной рубахв, мокрой отъ поту, съ осунувшимся, "почернъвшимъ" отъ голоду лицомъ, сь запектиемся теровыю на губахь, жисть, зажинаеть первый снопь:— завтра у нея жоти еще и не будеть хліба, потому что смолоть не успість, но уже будеть вдоволь каши изъ пареной ржи.

Тяжеле всего мужику предъ новыю. Вотъ-вотъ, не сегодня, такъ завтра, рожь поситеть хетя на столько, что можно будеть зеленую каму тесть, а вотъ тутъ-то и итть хлеба; пудъ муки, и то трудно достать въ это время, потому что каждый запасаль хлеба только до нови. Годъ плохой—всё жмутея.

Но воть, наконець, ополотили первую рожь и повезли "новь" на мельницы, — едва ли одинь изъ ста вернулся съ мельницы не выпивнии. Оно и понятно: человъкъ голодаль цълый годъ, а теперь клъба—по крайней иъръ до Покрова—вколю. Намъ, которые никогда не голодали, намъ, которые дължемъ передъ объдомъ прогулку для возбуждения аппетита, конечно, не совствъ понятно положение голодавшаго мужика, который, наконецъ, дождалел "нови". Представьте, однако, себъ, что Дёма, который недълю тому назадъ бъгалъ, клопоталъ, кланялся, на колънахъ ползалъ передъ содержателемъ мельницы, выправивная пудикъ мучицы, теперь счастливый, гордый—симъ чортъ ему не братъ — сидитъ на телеръ, въ которой лежатъ два мъщка новаго чистаго клъба! Содержатель мельницы, который недълю тому назадъ, несмотря на мольбы, не одолжилъ

Демъ пуда муки, встръчаетъ теперь его ласково, почтительно величаеть Павлычемъ. Дёма, кивнувъ головой мельнику, медленно слъзаеть съ телеги, сваливаеть мешки и въ ожидании очереди-нови то навезли на мельницу гибель-когда придется ему засычать, идеть на мельничную избу, откуда слышатся песни и крики подгулявшихъ замельщиковъ. — А! здравствуй, Демьянъ Павлычъ! здравствуй Дема! что, новь привезъ? Ну, сами посудите, какъ туть не вынить! Поймите же радость человъка, который всю зиму кормился кусочками, весну пробился вое-какъ, почасту питалсь одной болтушкой изъ ржаной муки и грибами, когда у этого человека вдругъ есть чилый куль чистаго хавка, — ипаний куль! Въ избъ Дему толна подгулявшихъ замельщиковъ зоветъ за свой столъ. Дема требуетъ стаканъ водки, калачъ, огурцовъ; ему съ почтеніемъ подаютъ и водку, и закуску, не требуя денегь впередъ, какъ это обыкновенно водится, потому что его рожь стоить на мельниць. На тощій желудокъ водка дъйствуеть быстро; послъ одного станана Дема охмълълъ, требуеть еще водки. Черезъ полчаса Дёма уже пьянъ... Когда проспится, расплачивается рожью.

Такъ-какъ ежегодно часть ржи пропивается крестьянами на мельницахъ-что отзывается на ихъ благосостояніи, ибо при промънъ на водку рожь идеть по очень низкой цене: гариець ржи за стаканъ водки и ломоть хлібов да пару огурцовъ-такъ-какъ у пьянаго мужика содержатель мельницы легко можеть отсынать хлеба (нужно же и ему заработать на патенть, торговое свидътельство, аренду), то, для охраненія народнаго благосостоянія и нравственности, проивнь хльба на водку и вообще продажа водки на мельницахъ восирещается. Но на дълв этого не бываетъ, и водки на мельницахъ всегда есть, и промънъ водки на рожь ежедневно совершается, да и нельзя иначе, потому что на такую мельницу, гдп ипть водки, никто не повезеть молоть новь. Такъ-какъ мельница безъ водки существовать не можеть-вь "новь"-то и бываеть главный заработокъ на мельницъ-то правило какимъ-нибудь образомъ обходять. Обыкновенно, кабакъ устраивается въ нъкоторомъ разстояніи отъ мельницы, иногда и рядомъ съ избой медьника, но только кабакъ имфетъ особый входъ,--патенть берется на другое имя. Если кабака подле мельницы неть, если, напримеръ, помещивъ, заботясь о благосостояни врестьянъ, начитавшись въ газетахъ о вредё пьянства, не дозволяеть содержателю мельницы имъть кабакъ, то онъ торгуетъ водкой тайно, безъ патента; если надворъ ужь очень строгъ, то хозяинъ не продаеть водки, но угощаеть по знакомству водкой замельщиковь, которые къ нему привозять молоть свою новь. Разумбется, за угощение хозянну отсынають рожью. Акцизине знають, конечно, что правило относитьно непродажи водки на мельницахъ нигдъ не соблюдается и сълюдаемо быть не можеть, ибо никто на нее возить молоть не будеть. Мит не разь случалось говорить объ этомъ съ акцизными, но они какъто странно относятся къ этому. Когда доказываещь, что на мельницахъ водку продають и мъняють на рожь, когда объясклень, что безъ этого мельница существовать не можеть, то акцизный соглащается: нельзя не согласиться, когда факть существуеть; но если начнешь говорить о томъ, что акцизнымъ следуеть представлять высшему начальству о непримънимости какъ этого, такъ и многихъ другихъ иравиль, придуманныхъ съ цълью уменьшенія пьянства, но цъли недостигающихъ, правиль безнолевныхъ, стёснительныхъ даже вредныхъ, акцизный уже не то.

- Въдь мужикъ, когда у него есть новь, непремънно выпьетъ съ радости?
  - Выпьеть.
  - . И напьется?
  - Напьется.
- Въдь, еслибъ васъ сдълали акцизнымъ генераломъ—поставили бы вы бутылочку, другую холодненькаго?
  - Ну, конечно, улыбается акцизный.
- A вѣдь мужикъ генераломъ себя чувствуетъ, когда везетъ новь на мельницу?
  - Пожалуй.
- Нельзя же ему не выпить съ нови, и ужь, конечно, онъ не поъдеть молоть туда, гдъ нельзя раздобыться водной?
  - Пожалуй, что не повдеть.
- Водка, значить, непремънно должна быть на мельницъ; безъ того и мельница существовать не можетъ?
  - Пожалуй, что такъ.
  - Ну, почему же не дозволить торговли водкой на мельницахъ?
- Нѣтъ, нельзя дозволить; вѣдь, согласитесь, это большое зло, если дозволемо будетъ на мельницахъ держать водку. Мужикъ привозить молоть хлѣбъ, напивается пъямъ, промѣниваетъ хлѣбъ на водку, его при этемъ обираютъ, а нотомъ зимой у него нѣтъ хлѣба.
- Но вёдь это эло существуеть, потому что вравило не исполняется и исполнено быть не можеть; такъ-какъ никто хлёба не повезеть, если водку иродавать въ мельничной избё не дозволяется, то нужно на извёстномъ разстояніи отъ мельницы выстроить кабакъ: расходъ, значить, безполезная трата денегь, потому что кабакъ стоить только для виду, а потраченныя деньги мельникъ все же дол-

жень выбрать съ того же мужика. Следовательно, правило не достирасть цели, и къ тому же еще более способствуеть обеднению мужика, потому что всякое стеснительное правило, чтобы быть обейденнымъ, требуеть невотораго расхода, который все-таки платить с тоть же мужикъ.

- Оно такъ, но въдь согласитесь, что продажа ведки на мельнишахъ--- зго!
- По моему ивть; да кромъ того, правило не уничтожаеть зла: водна въдь на мельницамъ есть.
  - Однавоже...

Но этому случаю я приномниль разсказь о томь, какь нёмець показываль публике вь виёриние бёлаго медеёдя.

- Сей есть левъ, житель знойной Африки, кумпаетъ живыхъ быковъ, говоритъ немецъ монотоннымъ голосомъ, указывая палочкой на льва.
- Сей есть былый медвыдь, житель полярных странь, очень любить холодно; его каждый день отъ двухъ до трехъ разъ обливають холодной водой.
  - Сегодня обливали? спранциваеть кто-то изъ публики.
  - Нэтъ.
  - Вчера обливали? •
  - Нэтъ.
  - Что-жь, завтра будуть обливать?
  - И нэтъ.
- · Да когда же его обливають?
- Его нивотав не обливають, сей есть облый медейдь, житель нолярных странь, очень любить холодно; его каждый день оть двухъ до трехъ разъ обливають холодной водой, продолжаеть и вмецъ.

И сволько такихъ правилъ---бёлыхъ медвёдей, которыхъ каждый день обливаютъ холодной водой.

Мы всё удивительно какъ привывли жъ этому; каждый и говорить, и дёляеть танъ, какъ будто онъ не сомивается, что бёлаго медвёдя, вотораго никогда не обливають, ежедневно отъ двухъ до трекъ разъ обливають холодной водой. Дорога, пролегающая по можиъ полямъ. теперь у меня въ большомъ порядкё — вездё прориты нанавки, сдёланы мостики, поставлены нётки, козяйственно обдёлано, хоть въ каретъ шестерикомъ поёзжай, самъ становой приставъ вохвалиль. Лётомъ, въ ныпённемъ году разнесся слухъ, что будеть проёзжать губернаторъ; изъ волости прислали десятскаго, чтобы поправить дороги... черезъ вёсколько времени староста, давая отчеть о произведенныхъ

граборами работахъ, поворить: "1 ноденщина на почимку форети——
45 коптепъ".

- Гдв это ты кчиниль?
- На горяв; губернаторь, поверять, повдуть.
- Нойдемъ, пекажи.

Прихожу, и вижу, что ледій дорожи, которан достаточно короша для пробада — по мей шимо меня счень часто перобажають богатови состада въ нареть на лешачить рессорать четверной придъ, не дурна значить дорога—сразать дернъ и брешень въ бековую риммину.

- --- Для чего ты это туть наживаль? дорога ім ібевь чого короша.
- --- Да канъ женсъ? губержаноръ побдуть, чинить дорегуднужнонсъ.
- --- Такъ что-жъ что. повдеть---- дерега ввдь хореша?
- - Танъ заченъ же чинить, когда хороша?
  - Губернаторы неволять эхаль.
- Наконець, жаная же польза, что срезали дериь и побросали - въ рытвину все равно не засыпали?
  - Оно такъ. Все-таки же чинили, уважение значить оказали.

И всё убъждены, что когда ёдеть губернаторь или архіерей, то дорогу—хоть бы она и была хороша— нужно починить, то есть по-ковырять землю то здёсь, то тамъ заступомъ, уваженіе оказать. Послё такой починки, гдё дорога была хороша и остается хороша, гдё была худа— и остается худа, развё только на самыхъ пепроёзжихъ мёстахъ зачинять настолько, что дорога простемть жедёлю, другую.

Даже животныя у насъ привыкають из извъствымъ перядкамъ. У меня есть старый пъгій вонь, на которомь за перкомь собъёзжаю мон владінія; конь этоть чрезвычайно смирень и умомъ, такъ что мув и премить не нужно — бросиль поводья, онъ самь знасть, куда идти. Пітанъ изъ опыта знасть, какъ ненадежны мостики на дорогахъ, и потому, если предоставить ему идти вольно, онъ никогда не пойдеть черезь мостикъ, а старается обойдти сторожой. На моихъ нолемикъ дорогахъ всй мостики въ исправности, но Пітанъ — какъ ни умень—все-таки обходить и мои мостики.

Попробовавъ "нови", народъ повеселълъ, а тупъ теще урожай, осень превосходная. Но недолго, ликовали крестьяме. Въ Покрову стали требовать недоимки, размыя мовинности — а все газеты виновати: прокричали, что урожай — да такъ налегли, какъ никогда. Прежде, бывало, ждали до Андріана, когда пеньки предадуть, а тещерь съ Покрова налегли. Обыкновенно, осенью, предавъ по времени мононельку, сфилчко, лимпирю спотанку, крестьяме расплачиваются съ

частными долгами, а ныньче всё должники просить подождать до пенекъ, да мало того, ежедневно, то тотъ, то другой приходатъ пресить въ долгъ — въ закладъ коноплю, рожь ставять или берутъ задатки подъ будущія работы — волость сильно налегаеть. Чтобы расплатиться теперь съ повинностями, нужно тотчась же продать скоть. коноплю, а цень неть. Мужикь и обождаль бы, пова цены подымутся — нельзя, деньги требують, изъ волости нажимають, описью имущества: гровять, въ работу недомищиковъ ставить обещають. Скупциим, зная это, попридержались, понизили цёны, перестали вадить по деревнямъ; вези къ нему на домъ, на постоялый дворъ, гдь от будеть принимать на свою меру, отдавай за что дасть, а туть у него водочка... да и жакъ туть не вышиты! Плохо. И урожай, а все-таки поправиться бъдняку врядь ли. Работа тоже подешевъла, особенно сдёльная, напримёръ, пилка дровъ, потому что нечёмъ вязтить—заставляйся въ работу. На скоть никаной цены неть, за говядину полтора рубля за пудъ не дають. Весною бились, чтобы какъ нибудь прокормить скотину, а теперь за нее менъе дають, чвиъ сколько ее стоило прокормить прошедней весной. Плохо. Неурожай — плоко. Урожай — тоже плоко...

## IV.

Весна. Опять прилетели грачи, опять потекли ручейки, опять запели жаворомки, опять у крестьянъ неть хлеба, опять...

- Ты что, Фока?
- Осьмину бы ржицы нужно: хлёбца нётути, разу укусить нечего.
- Отдавать чвить будешь?
- Деньгами отдамъ. Къ свътлой отдамъ, братъ изъ Москвы пришлетъ.
  - А какъ не пришлеть?
  - Отслуживать будемъ, что прикажете.
- Ну, хорошо, работы у меня ныньче много, розочту "что людямъ", то и тебъ.
  - Благодаримъ.
  - Стуцай за лошадью.
  - Лошадь ебиль лесь возючи, —на сель понесу.
  - Какъ внаешь, неси мъшокъ.
  - Мъщокъ есть.

Фона, ухимляясь, вытаскиваеть мёшокъ изъ-подъ полы: онь щель съ увёренностью, что отказа не будеть, — ныньче инкому почти отказа нътъ, — и только для приличія, что не въ свой закромъ идетъ, спряталъ мъщокъ подъ зипунъ. Фока насыпался и потащилъ мъшекъ въ четыре съ половиною пуда на плечахъ.

- А ты что, Өедоть?
- Хлібоца бы нужно.
- Ты выдь браль!
- --- Мало будеть; еще два куля нужно до нови.
- --- А чемъ отдавать будень?
- ---- Демьгами огдамь по осени: половину нь Попрову, другую къ Никояв; за могарычь десятину лугу уберу.
- Что-жъ такъ много могарычу сулинь, или деньги замотать хочешь?
- Зачёмъ замотать, отдадимъ. Все равно безъ могарычу никто въ долтъ не дасть, лучше вамъ пользу сдёлать. Въ третьемъ годё я у П\*\*\* попа два куля бралъ тоже за могарычъ; ему садъ косилъ, болёе десятины будетъ, а клёбъ-то еще плохой, сборный съ костеремъ. Мы съ братомъ насовётывалися: лучше, чёмъ на сторонё брать, у васъ занять: дёло ближнее, покосъ подъ самой деревней, косите вы рано; намъ десятину убрать ничего не стоитъ, лучше своему барину по сосёдству послужить.
- Ну, хорошо; **л** тебя, впрочемъ, облегчу, рожь въ шести съ полтиной поставлю.
  - За это благодаримъ.
  - Стунай за лошадью.
- Ячменцу бы еще съ осминку нужно. Я за ячмень вамъ отработаю.
  - На какую работу?
- Что прикажете,—день будемь брать, мять будемь; можеть сами въ городъ ставить будете—отвезу.
  - Хорошо. Разсчеть "какъ людямъ".
    - Благодаримъ.

Оедотъ ущелъ и черевъ четверть часа вернулся въ сопровождени ніи Клима, Панаса, Никиты и почти всёхъ остальныхъ хозяевъ сосёдней деревни: онъ былъ посланъ впередъ развёдчикомъ.

- Нашимъ всёмъ до нови хлёба нужно. Мы всё возьмемъ: Климу  $1^{1/2}$  куля, Панасу 1 куль, Никите 2... Мы вамъ за могарычъ весь нижній лугъ скосимъ, каждый дворъ по десятинё.
  - Хорошо; всѣ будете брать?
  - Bcb.
  - Какъ Оедотъ?
  - Какъ Ослотъ.

- --- Половину въ Покрову отдать?
- Кан Попрову, когдал коновельку продадимы
- Ну, хорошо. Конопантя у вась за себа позвмую Кът Покровут ко мнъ въ амбаръ ссыпайте.
  - Слушаемъ.

Ныньче никому почти отказу нёть; нынёшнею весною л! всёмъ даю въ долгь хлёбъ, кому напденьги, кому подъ работу, кому съ отдачей хлёбомъ, кому съ могарычемъ, кому безъ могарыче, сметря по соображению. Потому, во-первыхъ, что ныньче у меня у самого всего много, а продажи на хлёбъ нёть; во-вчорыхъ, я познакомился съ народомъ и народъ меня знаеть; въ тречьикъ, я повелъ козяйство на новый ладъ и работы всякой у меня много.

Да, въ прошедшемъ году преусивло таки мое хозяйство. Во неемъ у меня урожай. Судите сами — вотъ вамъ сравнительная табичива моихъ урожаевъ за 1871 и 1872 года,

| Получено:       | въ 1871 г. | въ 1872 г. |
|-----------------|------------|------------|
| Ржи             | 110 кул.   | 202 куд.   |
| Овса            | 145 "      | 265 "      |
| Ячиеня          | 13 "       | 38 "       |
| Пшеницы         | не было    | 19 "       |
| Льнянаго съмени | 6 "        | 18 "       |
| Льну            | 34 " пуда  | 128 пудъ.  |

Всего уродилось вдвое, иного и втрое, противъ предъидущаго года. Да и не въ одномъ только хлъбъ урожай; въ февралъ прошлаго года у меня было 90 ведеръ молока, а въ февралъ нынъшнито 200 ведеръ, въ прошедшемъ году я продалъ 24 пуда масла, а въ нынъшнемъ 56 пудовъ. Въ прошедшемъ году у меня только одна овечка принесла парочку, а въ нынъшнемъ году всъ овим катили по парочкъ и все ярочекъ... Во всемъ нынъче благодать Божкя—одно только не хорошо, что хлъбъ (то есть рожь) дешевъ и никто его не покупаетъ. Вотъ если бы при такомъ урожав да былъ неурожай у крестьянъ, да рожь поднилась бы въ цънъ до 12 рублей... Загребъ бы денегъ.

Нынвшній годь рожь уродилась отлично, но никто ржи не покупаеть—радь коть въ долгъ подъ работы ее раснустить.

На ишеницу, ленъ, пеньку; льняное съмя всегда есть покунатели и цъны всегда стоять хорошія; на овесь хотя цъны низки, но тоже есть покупатели — я впрочемъ овса не продаю, а весь скармливаю дома лошадямъ, скоту, свиньямъ—но ржи никто не покупаетъ. Ленъ, пенька, съмя, овесъ покупаются для отправки въ Ригу; рожь для от-

прави не покупали и продать ее можно только на винокуренные заводы и крестьянамъ. Главные покупатели ржи:—мёстные крестьяне, которые нокупають ее для собственнаго проинтавія.

Въ прошедшемъ 1872 году у насъ былъ урожай хорошій. Конечно, креслъянамъ хліба до нови не хватить, но все-таки же не то, что въ 1871 году, кегда былъ неурожай и на рожь, и на яровоє. У богачей крестьянь ржи уродилось боліве, чімъ нужно для собственняго промитанія; у зажиточныхъ крестьянъ своего хліба хватить до нови, у тіхъ, которые покунали съ марта, хватить до іюня; у тіхъ, которые покунали съ января, хватить до марта и т. д. У номішиковъ рожь тоже уродилась хорошо—всі котять продать, необходимо должни продать, ногому что рожь составляеть главную доходную статью неміщичьих хозяйствъ, а между тімъ цінъ ніть и, главное, нітъ нокупачелей. Веть если бы у поміщиковь быль урожай, а у крестьянъ неурожая, да если бы не было желізной дороги, по которой, въ случай неурожая, подвезуть хліба изъ степи, тогда другое діло, тогда рожь поднялась бы до 12 рублей и ціность работь понизились-бы.

Крестьянинъ, который не можетъ обернуться своимъ клѣбомъ, который прикупаетъ клѣба для собственнаго продовольствія, молитъ Бога, чтобы клѣбъ былъ дешевъ. А помѣщикъ, купецъ-землевладѣ-лецъ, богачъ-крестьянинъ молятъ Бога, чтобы клѣбъ былъ дорогъ. Когда погода стоитъ хорошая, благопрінтная для клѣба, когда теплие благодатные дожди смѣняются жаркими днями, бѣднякъ-мужикъ радуетоя и благодаритъ Бога, а богачъ, какъ выражаются крестъяне, все охаетъ и ворчитъ: "Ахъ Господи! — говоритъ онъ: — паритъ, а потокъ дождь ударитъ — ну какъ тутъ быть дорогому клѣбу!"

Это выражение крестьянь на счеть богачей-крестьянь рисуеть положение дёла. Вы самомы дёль, при существующей системы ховяйства, когда помыщики ведуть такое же хозяйство, какы и крестыме, т. е. сёють по старому рожь и овесь, только вы меньшихы размырахь, чёмы до "Положевія", и вообще продолжають вы уменьшенномы размыры ту же систему хозяйства, какая существовала прежде, помыщичьи интересы идуть совершенно вы разрызь съ интересами крестыянь.

Благосостояніе крестьянина вполнѣ зависить отъ урожая ржи, потому что, даже при отличномъ урожаѣ, большинству крестьянъ своего клѣба не кватаетъ и приходиться покупать. Чѣмъ меньше ржи долженъ прикунить крестьянинъ, чѣмъ дешевле рожь, тѣмъ лучше для крестьянина. Помѣщикъ, напротивъ, всегда продаетъ рожь, и отъ ржи, при существующей системѣ хозяйства, получаетъ главный.

доходъ. Слёдовательно, чёмъ дороже рожь, чёмъ болёе ен. требуется, тёмъ для помёщика лучше. Масса населенія желаетъ, чтобы клёбъ быль дешевъ, а помёщики купцы-землевладёльцы, богачи-крестьяне желаютъ, чтобы клёбъ быль дорогъ.

Если бы благосостояніе врестьянь улучшилось, если бы врестьяне не нуждались въ хлёбъ,—что дёлали бы помёщиви съ своимъ хлёбомъ? — Замётьте при этомъ еще, что при урожай не только понижается цёна хлёба, но, кромё того, возвышается цёна работы. Если бы у крестьянина было достаточно хлёба, то развё сталь бы онъ обработывать помёщичьи поля по тёмъ баснословно низкимъ цёнамъ, по которымъ обработываеть ихъ теперь?

Интересы одного класса идуть въ разрёзъ съ интересами другого. Понятно, что помёщики не могутъ выдержать, что помёщичьи хозяйства приходять въ упадокъ, что помёщичьи эемли переходять въ руки крестьянъ-кулаковъ, мёщанъ, купцовъ...

Наше хозяйство тогда только будеть на върномъ пути, когда каждый будеть желать благодатной погоды, урожая, дешеваго хлъба, когда никто не будеть съ сердцемъ говорить: "ну, какъ туть быть дорогому хлъбу!"

Продажа ржи нынъшней зимой шла очень туго; къ веснъ крестьяне стали покупать, но еслибы не распускать въ долгъ, то большая часть хавба осталась бы въ амбарв. Конечно, отпускать въ долгъ безъ толку невозможно. Мировой, конечно, свое дело делаеть---мужинъ еще очень простъ и сейчасъ сознается, что долженъ---но въдъ у мироваго только бумажное дёло, мировой только выдаеть бумагуполучай потомъ. Въ теченіи двухъ льтъ, я ознавомился съ сосъдними крестьянами и они меня узнали; установилось извёстное взаимное довъріе, хотя каждый изъ насъ все помнить пословицу "на то и щука въ море, чтобы карась не дремалъ". Вообще, не худыя отношенія. Уплаты денегь я никогда не задерживаю, разсчитываю върно, и если о цънъ не сговорились, то не нажимаю, а плачу по Божески; если же меня нътъ дома, или я занять съ гостями, то ундату производить Ивань. А то, приходить муживь за деньгаминельзя теперь, баринъ или барыня спить; приходить другой разънельзя, баринъ съ гостями занять; приходить третій разъ — денегъ нъть, подожди воть хльбъ продамъ. Върная уплата денегъ-первое дело, но этого еще мало. Необходимо уметь ценить трудь, знать, что чего стоить, и если случится, что мужикь прошибется или поврайности, съ голоду, возьметъ работу за слишкомъ дешевую ценуэто часто случается-нужно вникнуть въ дъло и разчесть по Божески, чтобы и себъ убытку не было, и мужикъ остался бы доволенъ.

Если мужикъ не выполняетъ условіе, бросаетъ работу, отказывается отъ обязательства, то нужно опять-таки вникнуть въ дело, разобрать его съ толкомъ. Всегда окажется какая нибудь-нибудь основательная причина: измінилось семейное положеніе мужика, ціны поднялись, работа не подъ силу, вообще что нибудь подобное; мошенничество туть редко бываеть. Ни съ кемъ я не сужусь; я еще ни разу не жаловался ни мировому, ни посреднику, ин волостному, а между твиъ большею частью даю въ долгъ деньги и хлебъ безъ росписокъ, выдаю вадатки безъ условій — и до сихъ поръ еще никто изъ крестьянъ меня не обманываль. Крестьяне судовъ не любять и если кто часто судится, о каждой бездёлицё жалуется въ волость или мировому, у того работать не будуть. Крестьянинъ никогда не отказывается отъ долга, — но крайней мъръ, со мою этого не случалось — и если не можеть отдать въ срокъ, просить обождать и, справившись, отдаетъ или отработываетъ. Да и относительно выполненія работъ не могу пожаловаться, чтобъ были неисправны: до сихъ поръ все у меня дълалось своевременно, но, разумвется, нужно и самому не зввать и въ то же время помнить, что у каждаго крестьянина есть работа и на своемъ полъ.

Послушать, что говорять разные газетные корреспонденты, такъ, кажется, и хозяйничать невозможно. Муживъ и пьяница, и воръ, и мошенникъ, условій не исполняеть, долговъ не отдаетъ, съ работъ уходить, взявъ задатокъ лѣнивъ, дурно работаетъ, портить хозяйскій инструментъ и пр. и пр. Ничего этого нѣтъ; по крайней мѣрѣ вотъ уже три года, какъ я хозяйничаю, а ничего подобнаго не видалъ. Я, конечно, не стану доказывать, что мужикъ представляетъ идеалъ честности, но не нахожу, чтобы онъ былъ хуже насъ, образованныхъ людей.

Попробуйте давать въ долгь каждому изъ вашихъ знакомыхъ, который иопросить у васъ взаймы, и посмотрите, какъ будутъ отдавать—многіе ли отдадутъ въ срокъ? многіе ли не забудутъ, что должны? Живя въ Петербургѣ, я пришелъ къ тому, что за весьма немногими исключеніями, я или вовсе не даваль денегъ взаймы, или если и даваль, то записываль деньги въ расходъ, потому что не ожидаль полученія. Съ крестьянами же у меня не было ни одного случая обмана. Понятное дѣло, что я всегда впередъ знаю, можетъ ли мужикъ отдать; если нечѣмъ отдать, то полагаюсь на работу, дѣлаю отсрочку, даже иногда еще ссужаю денегъ на поправку, чтобы дать возможность вывернуться. Разумѣется, мужикъ простъ, не знаетъ, что отъ долга можно отказаться, если нѣтъ росписки, боится какъ огня судовъ, не надѣется, что съумѣеть говорить у судьи,

боится проговорится, попасть въ тюрьму и т. д. Какъ бы ни былъ правъ мужикъ, но онъ всегда боится, что съ деньгами всегда можно его пересудить, да притомъ и самъ обыкновенно не знаетъ, правъ онь или виновать, а если виновать, то какому подлежить наказанію. Трудно ему это знать, потому что разные суды судять по разнымъ законамъ; такъ, мировой за не отдачу долга ничего особеннаго не сделаеть, — только присудить долгь отдать, а въ волости, пожалуй, сверхъ того и выпорють; за увозъ двухъ возовъ стна мировой въ тюрьму посадить на два мъсяца, а въ волости самое большое, что подъ арестомъ продержатъ. Какъ же тутъ мужику не бояться? Но этого еще мало, что мужикъ простъ, вывертовъ не знаетъ (Бога' боится), онъ еще крвнокъ землв и всегда впереди ожидаетъ нужды. Сегодня не отдашь долга-завтра уже не дадуть, а кто же знаеть, что завтра не понадобятся деньги, хлебъ, покосъ, дрова и пр. и пр. Ніть, въ отношеніи отдачи долговъ мужики гораздо удобніве, чіть люди нашего класса, и миж никогда не случалось столько хлопотать о полученіи съ крестьянъ проданнаго въ долгь хліба, сколько случалось прежде хлопотать о получении изъ иныхъ редакцій денегь за статьи. Мужикъ, говорятъ, воръ; старосты, приставщики, батраки все, говорять, воры. Опять таки скажу я: до сихъ поръ ни одного случая воровства у себя не замічаль. У старосты на рукахь и деньги, и хльоть, и вещи, но воровства нътъ. Авдотья продаетъ творогъ, молоко, учесть ее нельзя, но я увъренъ, что она всю выручку приносить сполна. На Сидора я также во всемъ полагаюсь. Некогда старостъ идти въ амбаръ-онъ посылаетъ работника или работницу отпустить хлёбъ покупателю, взять муку для телять и т. п., а въ амбаръ и хлъбъ, и гвозди, и желъзо, и сало, и ветчина — все цъло, и никто ничего не воруетъ. Конечно, присмотръ, учетъ необходимъ, конечно, все зависить отъ подбора людей, отъ того  $\partial yxa$ , который сложился въ домъ, но уже вотъ почему нельзя сказать, чтобы воровство было развито между крестьянами: когда лътомъ мой сынъ прі-**Взжаетъ** на вакацію въ деревню, то онъ вѣчно играетъ и возится съ мальчишками изъ сосёдней деревни; десятки ребять собираются къ нему по праздникамъ, играютъ съ нимъ на дворъ, бъгаютъ по саду, по всвиъ комнатамъ, и никогда никто изъ нихъ ничего не тронуль, нитгда еще ничего у меня не процало, даже въ саду такія соблазнительныя вещи, какъ клубника, горохъ, огурцы и пр. цълы (разумбется, я всегда отдаю сыну въ пользование несколько грядъ огурцовъ, гороху, клубники, смородины и пр., а онъ дълится съ ребятами). Вотъ уже третій годъ, что я живу въ деревнѣ, и за все время только разъ пропалъ топоръ, да и то нътъ основанія предполагать, чтобы онь быль украдень, а можеть быть и такъ затерялся. Мнв кажется, что все зависить оть духа, который сложился въ домв. Я даже не допускаю мысли, чтобы кто-нибудь могъ украсть что нибудь, хотя домашніе мои знають, что я судиться не стану, и самое большое, что скажу: "если ты не можешь не воровать, то зачёмъ же ты во мив нанимался — шель бы въ другое мъсто". Я увъренъ, что вора засмѣютъ товарищи. Впрочемъ, и опять таки не хочу идеализировать крестьянина; я знаю, что бывають и старосты, которые ворують, и работники, которые ворують, что существуеть поговорка: "не клади цлохо, не вводи вора въ соблазиъ"; но знаю также, что существуеть иножество людей, которые убъждены, что каждый крестьянинь ворь, каждый староста ворь, каждый работникь ворь. Воть ночему, къ темъ немногимъ, которые не считаютъ всёхъ за воровъ, приходять такіе люди, которые не любять воровать, а предпочитають жить спокойно, по совъсти; тъ-же, которые любять воровать, идутъ къ такимъ хозяевамъ, которые всёхъ считаютъ ворами и никому не довъряютъ. Да въдь и пріятнье, должно быть, украсть у того, который всёхъ считаеть ворами.

Какъ бы то ни было, но и думаю, что въ отношении воровства мужики отнюдь не хуже людей изъ образованнаго класса. Существуетъ поговорка "казеннаго козла за хвостъ подержать — можно шубу сшить", и ужъ, конечно, не мужики создали эту поговорку.

Говорять: не присмотри только, работники при посёвё сейчась украдуть сёмена. Какая недобросовёстность! Сёмена украсть! У меня, однакожь, еще ни разу этого не случалось, хотя присмотръ не особенный; за круговыми рабочими староста еще смотрить, но свои батраки сёють безъ присмотра.

Конечно, украсть съмена во время посъва — это изъ рукъ вонъ плохо; но развъ не случается, что больнымъ въ госпиталяхъ не додаютъ лекарства и пищу?

То же и относительно работниковъ: жалуются, что наши работники лѣнивы, недобросовъстны, дурно работаютъ, не соблюдаютъ условія, уходять съ работы, забравъ задатки. И въ этомъ случав, все зависить отъ хозяина, отъ его отношеній къ рабочимъ: "извъстно, что батракъ живетъ хорошимъ харчемъ да ласковымъ словомъ". Конечно, есть и лѣнивые люди, есть и прилежные, но и совершенно убъжденъ, что ни съ какими работниками нельзи сдѣлать того, что можно сдълать съ нашими. Нашъ работникъ не можетъ, какъ нѣмецъ, равномърно работать ежедневно въ теченіи года—онъ работаетъ порывами. Это уже внутреннее его свойство, качество, сложившееся подъ вліяніемъ тѣхъ условій, при которыхъ у насъ производятся полевыя ра-

боты, которыя, вслёдствіе климатических условій, должны быть произведены въ очень короткій срокъ. Понятно, что тамъ, гдв зима коротка или ел вовсе нътъ, гдъ полевыя работы идуть чуть не круглый годъ, гдв ивть такихъ быстрыхъ переивиъ въ погодв, характеръ работь совершенно иной, чемъ у насъ, где часто только то и возъмешь, что урвешь! Подъ вліяніемъ этихъ различныхъ условій сложился и характеръ нашего рабочаго, который не можетъ работать анкуратно, какъ немецъ; но при случав, когда требуется, онъ можеть саблать неимовърную работу — разумъется, если хозяннъ съумветь возбудить въ немъ необходимую для этого энергію. Люди, которые говорять, что нашь работникь ленивь, обыкновенно не внивають въ эту особенность характера нашего работника, и, видя въ немъ вялость, неаккуратность къ работъ, мысленно сравнивая ого съ нъмцемъ, который въ нашихъ глазахъ всегда добросовъстенъ и аккуратенъ, считаютъ нашего работника недобросовъстнымъ лънивцемъ. Я совершенно согласень, что такихъ работниковъ, какими мы представляемь себт нъмцевь, между русскими найти очень трудно, но ва то и между немцами трудно найти такихъ, которые исполнили бы то, что у насъ способны исполнить, при случав, напримвръ, въ покосъ, вев. Въ Россіи легче найти 1,000 человъкъ солдатъ, способныхъ въ зной, безъ воды, со всевозможными лишеніями, пройти хивинскія степи, чемъ одного жандарма; способнаго такъ безукоризненно честно, какъ нъмецъ, надзирать за порученнымъ ему преступникомъ. Кромъ того, сколько ни случалось мнъ слышать возгласовъ о лености нашихъ рабочихъ, я всегда замечалъ, что говорящій самъ не имветь понятія о работв и о той необходимости отдыха черезъ каждыя двв-три минуты, какую чувствуеть работникъ. Посмотрите на производство какой нибудь трудной работы (человъкъ копасть, косить, таскаеть тяжести)-и вы увидите, что нашь работникь, даже если онъ работаетъ вольно, всегда делаетъ работу норывисто, такъ сказать черезъ силу, и потому поминутно останавливается, чтобы перевести духъ. Баринъ видить это и, не обращая вниманія на то. какъ человъкъ работаетъ, а замъчая только, что онъ иоминутно отдыхаеть, думаеть, что онь ленится. Между темь, писать, напримъръ, въдь не трудная работа, а я не могу написать листа безъ того, чтобы не остановиться нёсколько разъ и не покурить. Разсуждають о лености рабочихъ, а сами не знають меры работы, или измвряють ее темъ количествомъ работы, которое человекъ можеть выполнить при исключительных условіяхь. Каждый знасть, что лошадь можеть съ усиліемъ пробъжать 20 версть въ часъ, но не можеть пробъжать 200 версть въ 10 часовъ; точно также и работникъ

можеть въ день перетаскать на тачк 11/2 куба земли, но не можеть въ 10 дней перетаскать 15 кубовъ. Три человъка могуть скосить въ день десятину густого клевера, но въ 10 дней скосить 10 десятинъ не могутъ. Баба можетъ въ день выбрать 2, даже 3 копы льну, но не выбереть въ 10 дней 20 копъ, а если и выберетъ, то убъется на работъ. Хознину все кажется, что мало сдълали, потому что онъ хочетъ, чтобы всегда сдълали тахітит работы, а мъры въ работъ не знаетъ. Конечно, крестьянинъ, работатощій на себя въ покосъ или жнитво, дълаетъ страшно много, но за то посмотрите, какъ онъ сбивается въ это время — узнать человъка нельзя. За то осенью, послъ уборки, онъ отдыхаетъ, какъ никогда не отдыхаетъ батракъ, отъ котораго требуютъ, чтобы онъ всегда работалъ усиленно и котораго считаютъ лънивымъ, если онъ не производитъ тахітит работы.

Нѣть, нашь работникь не льнись, если хознинь понимаеть работу, знаеть, что можно требовать, умѣеть, когда нужно, возбудить энергію и не требуеть постоянно сверхчеловѣческихъ усилій.

Конечно, кръностное право и туть наложило свое клеймо; подъ вліяніемъ его сложился особый способъ работы, называемый работою "на барина" (даже про сильно кусающихъ осенью мухъ крестьяне говорять: "лътомъ муха работаетъ на барина, а осенью на себя"), но теперь уже есть цълое покольніе молодихъ людей, не работавшихъ барщины.

Опять таки я не хочу идеализировать мужика. Конечно, если хозяинъ плокъ, если въ хозяйствъ нътъ хорошаго духа, если хозяинъ смотритъ только, чтобы "отъ дъла не бъгалъ", если работникъ всегда чувствуетъ, что "барской работы не передълаешь", то будутъ и лъниться и относиться къ дълу спустя рукава. Но въ этомъ отношеніи я не нахожу, чтобы мужики были хуже, чъмъ мы, образованные люди.

Пойдите въ любой департаменть, и посмотрите, какъ работають чиновники; спросите, много ли есть добросовъстно исполняющихъ свое дъло чиновниковъ? Не знаю, какъ другіе, но сколько я ни присматривался, всегда выходило, что большинство относится къ дълу безучастно, лишь бы время отбыть, да жалованье получить. Да что чиновники! много ли въ университетъ профессоровъ, которые добросовъстно работають, не набирають лишнихъ мъсть и влагають въ дъло, за которое взялись, свою душу?

А мы хотимъ, чтобы работники, люди безграмотные, не получившіе никакого образованія, всю жизнь борющіеся съ нуждой, получающіе жалованье, которое едва обезпечиваеть насущный хлібоь, являли собою образцы честности, трудолюбія, добросовъстности!

Говорять, что батраки работають только на глазахъ хозяина

ущель хозяинъ, и работа пошла кое-какъ. Не спорю, часто это такъ и бываетъ: тутъ все зависить оттого, какіе подобраны люди, каковъ козяинъ, какой духъ господствуетъ въ артели. Однако, пусть какой нибудь директоръ департамента будетъ сквозь пальцы смотръть на то, ходятъ ли чиновники въ должность — многіе ли будутъ ходить? Пусть какой нибудь редакторъ будетъ зря принимать переводы — много ли у него окажется хорошихъ, добросовъстно сдъланныхъ переводовъ? Пусть какой нибудь редакторъ попробуетъ, безъ разбору, задавать впередъ деньги переводчикамъ или писателямъ!

Сколько разъ мнв случалось въ департаментв наблюдать чиновниковъ во время службы отъ 2-хъ до 5 часовъ, когда они остаются бевъ присмотра—что они дълають? Папироски курятъ, въ окна отъ скуки глазвють-а и въ окна то ничего не видно, кромв стоящихъ на дворъ курьерскихъ тележекъ, около которыхъ ямщики отъ скуки быотся въ трынку-слоняются изъ угла въ уголъ, болтають о нустякахъ, словомъ время проводятъ, службу отбываютъ. Но вотъ показался начальникь--и всё по мёстамь, у всёхь серьезныя лица; тоть пишеть, тоть дело перелистываеть. Добросовыстные люди везде есть, вездъ есть и лънивцы. Прежде всего нужно, чтобы было настоящее, дъйствительное дъло и потомъ, чтобы быль и хозяйнъ. Можно и чиновниковъ подобрать такихъ, которые будуть добросовъстно работать; можно и переводчиковъ подобрать такихъ, которые будуть доставлять добросовёстно сдёланные переводы, такъ что редактору не будеть надобности и читать ихъ; --- можно подобрать и батраковъ, ко-торые будуть добросовътно работать безъ присмотра.

Не знаю, какъ другіе, но я своими батранами доволенъ; работають и безъ присмотра отлично; подойду, никто не хватается за работу, курили — продолжають курить, болтали — продолжають болтать, отдыхали—продолжають отдыхать, а за работу возьмутся — кинить работа; но объ этомъ я еще буду подробнъе говорить въ другой разъ.

Ныньче у меня работы множество, потому что я измёниль всюсистему хозяйства. Значительная часть работь производится батраками и поденьщиками. Работы самыя разнообразныя: и ляда жгу
подъ пшеницу, и березняки корчую подъ ленъ, и луга сняль на
Днёпрё, и клеверу насёяль, и ржи пропасть, и льну много. Рукъ
нужно бездна. Чтобы имёть работниковъ, необходимо позаботиться
заранёе, потому что, когда наступить время работь, всё будуть
заняты или дома, или по другимъ хозяйствамъ. Такая вербовка рабочихъ рукъ производится выдачею впередъ денегь и хлёба подъ
работы. На опредёленныя издёльныя работы, особенно на работы,

цвны которымъ болве постоянны и не могуть измвниться летомъ, а устанавливаются уже съ весны, а также съ крестьянами дальнихъ деревень, при выдачв денегь впередь, заключается условія, на работы же поденныя, на работы, цвны которымъ впередъ опредвлены быть не могуть по ихъ изменчивости, на работы новыя, въ нашей мъстности мало извъстныя, словомъ на такія, при которыхъ человъкъ, заключившій условіе, можеть быть закрѣпощонъ и поставленъ въ необходимость дёлать работу по цёнё для него невыгодной, вслъдствіе чего у него явится соблазнъ уйдти съ работы и не выполнить условіе, я обывновенно не ділаю условій, а выдаю деньги подъ работу, съ уговоромъ выйти на работу, когда потребуется, по "цень какъ людямъ". Крестьяне вообще любять такое неопределенное условіе, и кому довфряють, то охотно будуть работать по "цфнф какъ людямъ", не взявъ даже денегъ впередъ. Прошедшею осенью мнъ нужно было драть облоги подъ ленъ, оповъстилъ сосъднія деревни. Встрвчаю потомъ одного изъ-зажиточныхъ крестьянъ соседней деревни.

- Что, Кузьма, будещь облогу драть? Мнѣ ныньче нужно восемь десятинъ съ осени поднять.
  - Буду.
  - Почемъ съ десятины?
  - Почемъ людямъ потомъ и намъ.
  - Четыре думаю дать.
  - Маловато будеть.

Черезъ нѣсколько дней, вижу Кузьма началъ драть облогу. За Кузьмой выѣхалъ Панасъ, потомъ Листаръ, потомъ Кирюха, и всѣ дерутъ облоги по цѣнѣ "что людямъ, то и намъ". Такъ всѣ облоги и подрали по неизвѣстной цѣнѣ. Цѣна потомъ сложилась какъ то сама собою — я даже и отчета себѣ не могу дать какъ — по пяти рублей за десятину хозяйственную въ 3200 квад. сажень. И цѣна не высокан, потому что взодрать облогу работа не легкая. Это значитъ въ недавно — сейчасъ послѣ "Положенія" — запущенныхъ и уже задервенѣвшихъ, превратившихся въ лугъ поляхъ, нарѣзать дернъ полосами отъ 4-хъ до 5 воршковъ шириною, для чего употребляется орудіе, называемое отрѣзомъ, и за тѣмъ сохою повернуть полосы такъ, чтобы десятина была сплошь уложена дернинами, обращенными травой внизъ, представляла совершенно ровную поверхность. Работа эта не только трудная, но еще и требующая большого умѣнія со стороны пахаря.

Мив этотъ способъ опредвленія цвны, который въ первый разъ довелось испытать прошлою осенью, такъ понравился, что ныньче

цёна "что людямъ" у меня сильно въ ходу. Берутъ деньги, хлёбъ, дрова, жерди, колья по установленной цёнё и кто не отдастъ къ свётлой (1 іюля), обязывается отработать на чемъ придется и по цёнё "что людямъ".

Работы, повторяю, у меня теперь множество, потому что я измънилъ систему хозяйства, ввелъ новости, требующія много рукъ, и стремлюсь поставить дъло такъ, чтобы быть въ состояніи платить рабочимъ хорошо.

Я съль на хозяйство два года тому назадъ. Осмотръвшись, сообразивъ условія своего хозяйства, я увидёль, что хозяйничать по прежнему, хозяйничать такъ, какъ хозяйничаеть большинство нашихъ пом'вщиковъ, невозможно. Посл'в "Положенія" прошло уже 12 лъть, но система хозяйства остается у большинства все та же; съють по старому рожь, на которую нізть цізнь и которую никто не покупаеть, чуть у крестьянь порядочный урожай, овесь, который у насъ родится очень плохо; обработывають поля по старому, нанимая крестьянъ съ ихъ лошадьми и орудіями; косять тъ же илохіе лужки, скоть держать, какъ говорится, для навоза, кормять плохо и считають скоть хорошо содержаннымь, если коровь по восив не приходится подымать. Система хозяйства не измёнилась, все ведется по старому, какъ было до "Положенія", при кріпостномъ правів, съ тою только разницею, что запашки уменьшены боле, чемъ на половину, обработка земли производится еще хуже, чъмъ прежде, количество кормовъ уменьшилось, потому что луга не очищаются, не осущаются и заростають, скотоводство же пришло въ соверженный упадокъ. Когда я въ первомъ же году нознакомился съ состояніемъ окрестныхъ хозяйствъ, то положеніе, "что такъ хозяйствовать невозможно", сдълалось для меня еще яснъе, ибо я увидалъ, что большинство хозяйствъ въ теченіи 12 леть успело уже придти въ совершенное разстройство, множество хуторовъ совершенно запущены, а большинство помъщиковъ, бросивъ имънія, убъжало на службу. Дъйствительно, проъзжая по уъзду и видя всюду запустъніе и разрушеніе, можно было подумать, что туть была война, нашествіе непріятеля, если бы не было видно, что это разрушеніе не насильственное, но постепенное, что все рушится само собою, пропадетъ изморомъ. При крепостномъ праве, мы ничего не успели сделать въ хозяйственномъ отношеніи, и потому уже отъ крівностного права осталось очень мало; слёды его еще замётны, потому что остались беоколо помъщичьихъ резовыя рощи, которыя всегда насаждались усадьбъ, и прорванныя плотины, которыми запруживались ръчки для того, чтобы имъть подлъ дому "для вида", "для рыбы", "для водопоя" пруды. Въ моемъ имѣніи видны еще остатки пяти плотинъ, потому что въ различные времена различные бывшіе владѣльцы этого имѣнія, нѣсколько разъ переносившіе усадьбы съ одного мѣста на другое, дѣлали плотины на новыхъ мѣстахъ, чтобы имѣть пруды подлѣ дома.

Такимъ образомъ, и соображенія, такъ сказать, теоретическія, и наблюденія практическія убідили меня, что такъ хозяйничать, какъ хозяйничаеть теперь большинство, невозможно, и лучшее доказательство этой невозможности то, что хозяйства все боліве и боліве приходять въ упадокъ, а хозяева разбітаются, кто куда можеть.

Нужно измѣнить систему козяйства, но какъ измѣнить? Рядомъ соображеній теоретическихъ, какъ человѣкъ въ козяйствѣ совершенно новый и слѣдовательно неимѣющій никакихъ традицій, не привикній ни къ чему, и спокойно, безъ боли, ломающій старое, какъ человѣкъ, никогда агрономіей не занимавшійся, рядомъ логическихъ выводовъ, основанныхъ на научныхъ истинахъ, я нришелъ къ сознанію необходимости измѣнить систему и сталъ измѣнять. Это нехорошо, это невыгодно, какое мнѣ дѣло, что такъ дѣлали прежде! это не выгодно, вначить этого дѣлать не нужно, значить нужно дѣлать иначе; попробуемъ иначе и т. д.

Для того, чтобы получить наибольшую выгоду отъ хозяйства, при существующей систем'в, необходимо, чтобы хлібь быль дорогь, вслідствіе чего работа будеть дешева, то есть необходимо, чтобы крестьяне бъдствовали. Если у крестьянъ будеть довольно хлъба, если они найдуть изъ чего выплатить повинности, словомъ, если крестьяне будуть благоденствовать, то хозяйство при существующей системв немыслимо: каждый помещикь, каждый прикащикь, каждый староста вамъ скажетъ, что еслибы врестьяне не нуждались, то онъ не могь бы ховяйничать. Но вёдь желательно, чтобы престьяне не голодали, и въ то же время, чтобы мое хозяйство шло мив не въ убытокъ. Нужно, значить, изменить систему. Я измениль систему хозяйства и, увидавъ скоро, что попаль върно, пошель впередъ на проломъ. Присмотр вшись затемъ къ немногимъ существующимъ у насъ хозяйствамъ, которыя послъ "Положенія" не пришли въ упадокъ. я увидаль въ нихъ до извъстной степени осуществление твхъ же ноложеній, къ которымъ я пришель, на основаніи теоретическихъ соображеній. Это еще болве укрвиило меня, и я мало по малу сталь расширять хозяйство, неуклонно держась выработанной системы... Все мив благопріятствовало, все пошло усившно, какъ и ожидать нельзя было. Въ настоящее время даже крестыне одобряютъ мое ховяйство, не косятся на мои нововведенія и часто говорять

про меня, что я все "хозяйственное" завожу. Первый годъ, когдя я началъ сѣять ленъ, крестьяне говорили, что ленъ у насъ не родится—теперь всѣ убѣдились, что ленъ родится отлично и приносить огромныя выгоды. Говорили, что ленъ портитъ землю, а между тѣмъ послѣ льна рожь уродилась такая, что лучшей въ полѣ не было. Говорили, что я не найду на ленъ рабочихъ, а теперь, для выборки льна, за разъ пришло 50 поденщицъ. Говорятъ: "отчего же и не идти, когда вы цѣну хорошую даете".

Такимъ образомъ, придя, на основаніи теоретическихъ соображеній, къ необходимости измінить систему хозяйства, я сталь всматриваться въ существующее у помінциковъ хозяйство и старался опреділить, какимъ образомъ могла удержаться еще до сихъ поръстарая система.

Старая система, такая, по которой хозяйствовали до "Положенія", еще держится въ большинствъ хозяйствъ (ее же я нашелъ и въ своемъ хозяйствъ), только размъры хозяйствъ уменьшены. Какимъ образомъ можетъ держаться такая система?

Вникнувъ въ положеніе крестьянъ, въ ихъ отношенія къ помівникамъ, ознакомившись съ цінами на трудъ, понявъ условія, коми опредівляются ціны на работу и проч., я убідился, что существующая система хозяйства держится только потому, что трудъ немовірно дешевъ, что крестьянинъ обработываетъ помівшичьи поля по крайне низкимъ цінамъ только по необходимости, по причинів своего бідственнаго положенія. Такъ какъ такой порядокъ вещей не можетъ долго держаться, и человінъ незакрівпощенный будетъ голодать годъ, два, три, но, наконецъ, найдетъ-таки себів выходъ, то для меня сділалось несомніннымъ, что наступитъ такое время— и скоро наступитъ, уже наступаетъ,—когда крестьяне не стануть обработывать землю за такія дешевыя ціны, какъ теперь. Ясно, что тогда старая система хозяйства должна рушиться и замінится новою — иною.

Результатомъ моихъ изследованій о ценахъ на трудъ была статья "Дороговизна ли рабочихъ рукъ составляетъ больное место нашего хозяйства", помещенная въ № 2 "Отечественныхъ Записокъ" за 1873 годъ.

Въ этой стать в фактами доказаль, что рабочія руки у насъчрезвычайно дешевы, что крестьянинь, обработывая издільно господскія поля, еле еле зарабатываеть, буквально, корку хліба, что не дороговизна рабочих составляеть больное місто нашего хозяйства, а нівно другое.

Статья моя не осталась бевь отвъта. Въ "Земледъльческой га-

зеть" — органъ министерства государственныхъ имуществъ, мнъ случилось прочитать рецензію на мою статью. Рецензентъ соглашается со мной, что рабочій у насъ получаетъ очень мало—еще бы не согласиться, когда я могу условіями, заключенными съ крестьянами, потвердить всъ числовыя данныя моей статьи! — но въ то же время старается доказать, что хотя рабочій у насъ получаетъ мало, очень мало, но работа его дорога, такъ что въ своихъ жалобахъ на дороговизну рабочихъ рукъ правы и землевладъльцы. То есть... "принимая во вниманіе, съ одной стороны, и имъя въ виду, съ другой стороны", и т. д., и т. д.

Но зачёмъ же быть несправедливымъ, зачёмъ затынять вопросъ? Никогда и нигде у насъ землевладельцы не сознавали, что рабочій получаеть слишкомъ мало, и никогда не жаловались только на дороговизну работы. Еслибы землевладъльцы дъйстоительно ставили вопросъ такъ, какъ его ставитъ рецензентъ "Земледъльческой газеты", то они не жаловались бы на дороговизну рабочих, но изыскивали бы средства въ удешевлению самой работы, то-есть, не только оставляя рабочему ту плату, которую онъ теперь получаеть, но даже цовышая ее, старались бы введеніемъ усовершенствованныхъ орудій и т. п. увеличить производительность работы. Въ этомъ смыслъ, не на кого даже и жаловаться, потому что это значило бы жаловаться на самого себя, на свою неумълость. Къ чему жаловаться на то, что трудъ не производителенъ? кому жаловаться и зачемъ? разве хозяину кто нибудь запрещаеть вводить ту или другую систему хозайства, употреблять тв или другія орудія, содержать тоть или другой скоть, кормить или не кормить лошадей овсомъ, возить навозъ въ повозкахъ съ желвзиими осями? На что же тутъ жаловаться?

Нѣть, землевладѣльцы жалуются совсѣмъ не на то: они жалуются именно на дороговизну рабочихъ рукъ, оки именно говорять, что заработная плата слишкомъ велика, что крестьяне слишкомъ дорого берутъ за обработку вемли; они хотятъ, чтобы крестьянинъбралъ за обработку круга не 25 рублей, а 10; они хотятъ такихъ мѣръ, такъ сказать, таксъ, которыя, противу теперешняго, понизили бы цѣны за обработку; они боятся того, чтобы крестьяне совсѣмъ не перестали работать по тѣмъ цѣнамъ, какъ теперь. Рецензенть, очевидно, живетъ въ Петербургѣ, близко землевладѣльцевъ не знаетъ, въ сношеніяхъ съ ними не находится,—хотя, впрочемъ, по газетнымъ корреспонденціямъ, по заявленіямъ хозяйственныхъ обществъ и проч. видно, что дѣло идетъ прямо объ изысканіи средствъ къ уменьшенію дороговизны рабочихъ рукъ и къ регламентаціи отношеній работника къ хозяину. Въ такомъ именно смыслѣ поставленъ вопросъ

и нетербургскимъ собраніемъ сельскихъ хозяевъ, которое въ своемъ объявленіи говорить такъ: "самое больное мѣсто въ хозяйствъ настоящаго времени составляетъ, безспорно, дороговизна рабочихъ рукъ, а иногда и совершенное ихъ отсутствіе, притомъ въ самую горячую нору, то есть во время сѣнокоса и жатвы. Такъ, въ Херсонской и Таврической губерніяхъ въ минувшее лѣто платили: за выкосъ десятины по 10 руб., а за уборку клѣба по 20 руб.; въ Московской губерніи косецъ стоитъ 75 копѣекъ въ сутки. Желательно было бы слышать докладъ, въ которомъ бы указаны были причины дороговизны рабочихъ рукъ изъ мѣстной практики и соотвѣтственно этимъ причинамъ предложены были мѣры къ удешевленію земледѣльческаго труда. При этомъ было бы полевно коснуться кстати вопроса о ненормальности во многихъ случаяхъ отношеній между нанимателями и рабочими, что, какъ извѣстно, составляетъ предметъ разработки особой правительственной комиссіи".

Вопросъ поставленъ такъ ясно, какъ ясне не нужно. Очевидно, что ръчь идетъ буквально о понижении рабочей платы, а не о томъ, какъ при данной платв увеличить производительность труда и удешевить работу. Самыя цифры это показывають. Цена 75 конескъ косцу признается слишкомъ высокою, и желаютъ, чтобы она была уменьшена. Тутъ уже ясно, что не о малой производительности работы идеть рвчь, потому что даже у нась-далеко оть Москвы, гдв свио не цвиится такъ высоко, - при хорошемъ урожав травы, на покост каждый рабочій кругомъ, мужчина и женщина, выработываетъ хозяину свиа на 2 рубля въ день. Следовательно, или хозяину мало заработать въ день на каждомъ работникъ 1 р. 25 к. (нужно замътить, что женщины никогда не получають 75 копбекъ, а самое больнюе 40), или онъ косить плохіе повосы себі въ убытовъ. Объ Таврической губерніи не говорю, потому что тамошнихъ условій не знаю. Двло просто, и рецензенть "Земледвльческой газеты" напрасно старается повернуть вопросъ въ другую сторону. Неверная постановка вопроса была причиною, что рецензентъ, наобъщавъ сначала много, такъ что можно было ожидать отъ него серьезной разработки вопроса, разрѣшился небольшой фельетонной статейкой. "Въ своемъ домъ и стъны помогаютъ", говоритъ пословица, а такъ какъ у рецензента нътъ "дома", то въ его стать в подъ конецъ все ступевалось и сощло на нътъ.

Рецензенть упреваеть меня, что я категорически не высказался относительно того, какъ выйдти изъ настоящаго положенія, то есть какъ повести ховяйство, чтобы имёть возможность платить рабочему больне и самому не быть въ убыткв. Рецензенть говорить, что я

высказался по этому вопросу какъ-то нерешительно и обычныя у меня послёдовательность и ясность въ изложении туть канъ бы изменяють мнф,

Конечно, я не высказался, да и не хотвлъ высказываться, даже не могъ. Въ моей статъв я хотвлъ доказать, прежде всего, что плата за земледѣльческій трудъ у насъ чрезвычайно низка, что рабочій за самую тяжелую сельскую работу не получаеть даже столько, сколько необходимо для поддержанія, посредствомъ пищи, организма въ нормальномъ состояніи, что ніть профессіи, въ которой трудъ оплачивался бы ниже, чёмъ тяжелый трудь земледёльна. Я думаю, что я это доказаль; я думаю, что цифры, которыя я привель, цифры, которыя я могу подтвердить документально, убъдили каждаго, что земледвльческій трудъ у насъ чрезвычайно дешевъ. Затвмъ, я стауяснить причину такой дешевизны труда, и почему именно крати не обработывають теперь пом'вщичьи поля за такую низкую цену указаль, что причину эту прежде всего составляеть необходимость покосахъ, льсь, выгонахъ и проч., а потомъ бъдность и несоста вы уплать податей. На этомы и остановился, но должен, то бы прибавить, что есть и еще причина бёдности земледъль то разобщенность въ ихъ дъйствіяхъ. Эта разобщенность твіяхъ очень важна, и я нам'врень говорить объ ней подробить особой статьв. Теперь же я только укажу, что я нонимаю подъ словами разобщенность въ дъйствіяхъ.

Крестьяне живуть отдёльными дворами и каждый дворъ имбеть свое отдельное хозяйство, которое и ведеть по собственному усмотрвнію. Поясню приміромь: въ деревні, лежащей отъ меня въ подуверсть, съ бытомъ которой я повнакомился до тонкости, накодится 14 дворовъ. Въ этихъ 14 дворахъ ежедневио топится 14 печей, въ которыхъ 14 коздевъ готовять, каждая для своего двора, инщу. Какая громадная трата труда, пищевыхъ матеріаловъ, топлива и проч.! Еслибы всв 14 дворовъ сообща некли хлабъ и готовили нешу, то есть имѣли общую столовую, то достаточно было бы топить 2 печи и имъть двухъ кознекъ. И клебъ обходился бы дешевле, и пищевыхъ матеріаловь тратилось бы менве. Далве, зимою каждый дворъ должень нить человтва для ухода за скотомъ, между темъ, какъ для всего деревенскаго скота било бы достаточно двухъ человъкъ; ежедневно во время молотьбы хлаба 14 человавь заняты сушкою хлаба вь овинахъ; клёбъ лежить въ 14 маленькихъ сараяхъ; сёно въ 14 пуняхъ и т. д. Мив, помещику, напримеръ, все обходится несравненно дешевле, чемъ крестьянамъ, потому что у меня все делается огульно, сообща. У меня ежедневно всв 22 человъка рабочихъ объдаютъ за

однимъ столомъ и иниу имъ готовить одна хозяйка, въ одной печи. Весь скогъ стоить на одномъ дворъ. Все съно, весь хлёбъ положены въ одномъ сарав и т. д. Мои батраки, конечно, работають не такъ старагельно, какъ работають врестьяне на себя, но такъ какъ они работають артелью, то во многихъ случанхъ, напримъръ, при уборкъ съна, хлёба, молотьбы и т. н., сдёлають болёе, чёмъ такое же количество крестьянъ, работающихъ по одиночкъ на себя... Но объ этомъ нужно будетъ еще поговорить подробнёе въ другой разъ, котя бы для того, чтобы указать, что съ каждымъ годомъ разобщенность въ дёйствіяхъ крестьянъ все болёе и болёе увеличивается, такъ что многіе работы, которыя еще нёсколько лётъ тому назадъ исполнялися сообща, огульно цёлою деревню, теперь дёлаются отдёльно каждымъ дворомъ.

Но обращаюсь из своей статьв: указавт причины, обусловливающія эту дешевизну, при этой дешевизив возможно существованіє жоторую до сихъ поръ продолжають поифи стьяне стануть въ лучшее положеніе---а это совершиться-цанность издальных работь. вругами, должна повыситься, да и число сильно убавится. Даже и теперь крестьяне работники, берутъ на обработку кружки, того, чтобы имъть приволье для скота; но с волью есть следствіе косности крестьнив и во многихъ случаяхъ, еслибы крестьяне телько согласились нанять общаго пастуха для дошадей, то зависимость ихъ отъ помещика много убавилась бы. Каждый крестьянивъ очень хорошо понимаетъ, что еслибы онъ прило- 🕸 жиль свой трудь, который употребляеть для обработки круга помъщику, въ своей или арендованной земль, то заработаль бы болье. Какъ только цённость издёльной платы за круги подымется вбіще извёстной нормы, то землевладёльцы сами собой должны будуть перейдти къ батрачному козайству. А батрачное козяйство, испытанное уже многими, признается невыгоднымъ при продолжении существующей системы козяйства. Какъ же измънить эту систему? Рецензентъ упреваеть меня въ томъ, что я не высказался въ этомъ отношенін. Отвѣчу, что это, вопервыхъ, не входидо въ нланъ моей статьи, а, вовторыхъ, порешить подобный вопрось совсемъ не такъ просто. Рецензенть, думающій иначе и полагающій, что въ небольшомъ фельегончива можно поращить такой вопрось, самъ высказался поэтому поводу. Онъ думаеть, что плату рабочему можно было бы повисить, еслибы ему даны были усовершенствованныя орудія и проч.

"Дайте работнику въ руки, — говоритъ рецензентъ, — лучшую лошадь, витото сохи — плугъ и скоропашку, витото лукошка — свялку, витото цвпа — молотилку, и онъ перестанетъ болтать землю, ту же полезную работу будетъ производить въ кратчайшее время и даже съ меньшимъ физическимъ истомленюмъ, тогда онъ можетъ потребовать, и каждый (хозяинъ, помимо всякихъ филантропическихъ соображеній, дастъ ему высшую поденную плату".

Такъ-съ. Какъ бы хорошо было, еслибы сложные хозяйственные вопросы можно было разрёшать такъ просто.

Машины, значить, и усовершенствованныя орудія завести. Но пусть же рецензенть или редакторь --- статья не подписана и помъщена въ "Земледвльческой газетв" въ видв передовой, следовательно, ее можно считать исходящею отъ редакціи — пойметь, почему я не высказываюсь такъ легко относительно мфръ, необходимыхъ для возвышенія нашего хозяйства. Пусть онъ вникнеть въ различіе нашихъ положеній. Заведите плуги, двухколесныя тачки, скоропашки и проч., и вы будете въ состоянии болве платить работнику. Лицо, занимающееся хозяйствомъ на бумагъ въ департаментъ, въ редакціи журнала, можетъ, конечно, такъ говорить, а я не могу. Онъ написалъ статью, постатоваль хозяевамь тачки или плуги, и дело кончено... Черезъ недато онъ напишетъ другую статью, въ которой посовътуетъ, для улучшенія нашего хозяйства, выписывать симентальскій скоть; нотомъ посовътуетъ улучнать луга посредствомъ компостовъ. Статья слѣдуеть за статьей, совъть за совътомъ, № газеты выходить за №, ислисываются кипы бумаги и больше ничего. Кто же можетъ потребовать отъ поставщика хозяйственныхъ статей, хозяйствомъ не занимающагося, чтобы онъ на дёлё указаль примёнимость его совётовъ, выражаемыхъ притомъ всегда съ оговорками и въ общихъ соображеexrin.

Но я такъ поступать не могу. Я практическій хозяинъ. Если я скажу: пашите плугами, и вы будете въ состояніи платить работнику не <sup>1</sup>/2 копъйки за проходъ версты, а 3 копъйки, то мив каждый, ну, хоть мой ближайшій сосъдъ, въ правъ сказать: "докажи это на своемь хозяйствъ".

Я говорю: работникъ у насъ дешевъ, работникъ получаетъ слишкомъ мало, и могу доказать это документомъ. Если я скажу: поступайте въ хозяйствъ такъ-то и такъ-то, то мит скажутъ: ты практический хозяинъ—докажи. Кто же будетъ требовать отъ редактора газеты, который никакого хозяйства не ведетъ, практическихъ докажательствъ примънимости его положеній? Въдь онъ пишетъ, потому что ему нужно что нибудь писать. Въдь никто же не скажетъ

редактору: ты пропов'й дешь то-то и то-то; воть теб'й земля и деньги—сділай, покажи, какъ нужно хозяйничать. А мній каждый можеть сказать: ты сов'й то-то и то-то, отчего же ты этого не дівлаешь? Если "Земледій поская газета" не будеть сообщать ничего полезнаго, то самое большее—ея читать не будуть...

Обращаясь къ частностямъ, скажу только, что у насъ, вообще, слишкомъ много значенія придають усовершенствованнымъ машинамъ и орудіямъ, тогда какъ машины самое последнее дело. факторы въ хозяйствв, по ихъ значению, идуть въ Различные такомъ порядкъ: прежде всего хозяннъ, потому что отъ него зависить вся система хозяйства и, если система дурна, то никакія машины не помогуть; потомъ работникъ, потому что въ живомъ дълъ живое всегда имъетъ перевъсъ надъ мертвымъ: хозяйство не фабрика, гдф люди имфють второстепенное значение, гдф стругающій станокъ важиве, чвит человікть, спускающій ремень со шкива: въ козяйствъ человъкъ прежде всего; потомъ, лошадь, потому что на дурной лошади и плугъ окажется безполезнымъ; потомъ уже машины и орудія. Но ни машины, ни симентальскій споть, ни работники не могуть улучшить наши хозяйства. Его улучшить могуть только хозяева.

А покуда, позвольте разсказать, какъ я осенью тадиль въ губернію на сельско-хозяйственную тыставку, устроенную нашимъ обществомъ сельскаго козяйства.

Получивъ извъщемие, что въ нашемъ губернскомъ городъ будетъ выставка продуктовъ сельскаго ковяйства, вемледъльческихъ орудій и машинъ, скота, лошадей, что во время выставки будуть засъданія нашего общества сельскаго хозяйства, съ цълью обсужденія различныхъ вопросовъ, касающихся мъстнаго хозяйства, я очень обрадовался представляющейся возможности обмъняться мыслями съ практическими хозяевами и учеными агрономами, возможности посмотрътърезультаты улучшенныхъ хозяйствъ, и ръшился—хотя по приблизительному разсчету поъздка должна была обойтись рублей въ тридцать—поъхать на выставку, взявъ съ собою, въ качествъ практическаго эксперта, моего старшаго работника, Сидора.

Убъдившись въ невозможности продолжать старую систему хозяйства и принявъ ръшеніе ввести новую, я убъдился, что мит предстоить все до основанія измѣнить въ своемъ хозяйствъ. Въ общихъ чертахъ ръшать подобные вопросы очень легко: "одно изъ средствъ, — говорится въ "Земледѣльческой газетъ", — выхода изъ настоящаго критическаго положенія заключается въ суммѣ тѣхъ мѣръ, которыя

могуть поднять хозяйство землевлядёльцевь, вызвать улучшенное хозяйствованіе, слёдовательно, прекращеніе системы сдачи полей вругами, устройство батрачнаго хозяйства, введеніе усовершенствованныхъ машинь, орудій, породъ скота, многопольной системы, улучшеніе луговъ и выгоновъ, и проч. и проч. ". Что касается мёръ вызвать улучшенное хозяйствованіе, то я думаю, что самая лучщая мёра—необходимость. Какое же можетъ быть улучшеніе въ хозяйствахъ, когда хозявева занимаются службою и въ имёніяхъ не живуть? Пока я находился на службь, которая давала мнё средства для жизни, то я хозяйствомъ не занимался и объ улучшеніяхъ въ немъ не думаль; но разъ пришлось сёсть на хозяйство — необходимость, именно необходимость дёла, побудила меня вникнуть въ хозяйство.

"Прекращеніе системы сдачи полой кругами, устройство батрачнато хозяйства, введеніе усовершенствованныхъ машинъ, орудій, породъ скота, многопольной системы, улучшеніе луговъ и выгоновъ и проч. и проч.".

Но вёдь это все только общія фразы. Нужно измёнить систему полеводства—безь этого батрачное хозяйство немыслимо—но какою системою замёнить старую? Нужно завести усовершенствованныя машины и орудія—но какія? Какія породы скота завести? Какъ улучшить луга? Тысячи вопросовь являются сами собою, — нужно подумать обо всемъ, начиная отъ шкворня въ телёгь, и кончая системою полеводства.

Наша хозяйственная литература не дветь отвъта на эти вопросы, потому что, за немногими исключеніями, журналы наполняются статьями, написанными людьми, которые никогда хозяйства не вели и практикою дѣла не занимались. Кромѣ того, у насъ вовсе нѣтъ мѣстной хозяйственной литературы, нѣтъ органовъ, въ которыхъ бы помѣщались статьи мѣстныхъ хозяевъ-практиковъ, да и вообще, мало хозяевъ, которые бы что нибудь сообщали печатно о своей дѣятельности.

А между тымь, мны нужно поставить хозяйство на новый ладь, и главное, нужно сдылать это безь капитала, то есть нужно найти средства для улучшеній въ самомъ хозяйствь.

Еслибы у меня быль свободный капиталь, который бы я могь употребить на долгосрочныя затраты, на производство опытовъ, по большей части никакого дохода не приносящихъ, если бы я не боялся стоющихъ денегъ ошибокъ и пр. — тогда другое дѣло. Но когда я сѣлъ на хозяйство, то у меня не только свободнаго, но даже и необходимаго оборотнаго капитала не было; мало того, не

было средствъ къ жизни, такъ что я, для того, чтобы не брать капитала изъ хозниства, долженъ былъ отказывать себъ во всемъ, даже
въ бъломъ хлъбъ, въ покойномъ экипажъ, во всъхъ жизненныхъ
удобствахъ, которыми пользовался, живя въ Петербургъ. Я долженъ
былъ найти въ самомъ имъніи средства не только къ жизни, йе
только къ продолженію хозяйства, но и къ тому, чтобы сдължть
улучшенія, а эти улучшенія влекли за собою измъненіе всей системы
козяйства. Каждая ошибка могла на долго затянуть дъло. А туть
еще подосиъль неурожай въ первый годъ моего хозяйства, недостатокъ въ кормъ, самъ я сломаль ногу и больной пролежаль цълое
лъте.

Хозяйство дёло сложное и дёлать измёненія съ систем' хозяйства не шутка. Литература хозяйственная, повторяю, принесла мнъ мало пользы. Я читалъ и руководства, читалъ и статьи въ журналъпривычку къ чтенію я имію, усвоиваю прочитанное легко, умівю отличать существенное отъ несущественнаго. Но въ книгахъ и журналахъ я не находилътого, что мнв нужно, не могъ оріентироваться въ массв одинъ другому противорвчащихъ фактовъ, не находилъ живой воды, которой искаль, а мертвечина мив была не нужна. Я уже высказался въ предыдущемъ письмъ насчетъ нашей сельско-хохозяйственной литературы и повторяю теперь, что изъ чтенія книгъ я ничего не извлекъ для себя полезнаго. Я зачитывался до помраченія разсудка, разыскивая нужныя миб свідівнія, и ничего не находиль. Сколько разъ я приходиль въ уныніе, полагая, что я уже отупвлъ, и оттого не нахожу въ книгахъ разрешения моихъ сомнъній, полагая, что я отъ старости не могу уже перейти къ ванятіямъ новымъ предметомъ. Вопросъ "почему"? никогда не сходилъ у меня сь языка, и я сидёль надъ каждымъ агрономическимъ вопросомъ съ этимъ "почему"? Я хотвлъ ясныхъ ответовъ, хотвлъ обточить, отдълать каждое решеніе, уяснить себе и другимъ. Читаю, бывало, читаю, пойду совътоваться съ Авдотьей — нътъ, говорить она, это не такъ, изъ этого ничего не выйдетъ. Я потерялъ въру въ книги и бросиль ихъ, въ чемъ Авдотья имъла огромное вліяніе своимъ въчнымъ "пустыя эти ваши книги". И дъйствительно пустыя.

Мои научныя познанія, именно знанія химіи и другихъ естественныхъ наукъ, мое знаніе людей, ихъ ощущеній, страстей, слабыхъ сторонъ и пр.—вотъ что составляло мою силу. Научныя зна нія, стремленіе во всемъ добиваться ясности, были важны для постройки всей системы хозяйства, знаніе людей принесло пользу для пріобрѣтенія въ рабочихъ себѣ помощниковъ. Практическія хозяйственныя знанія Ивана, Сидора, Авдотьи, "старухи" составляли вторую силу. Но всего этого было мало для того, чтобы быстро двинуться впередъ.

Понятно, что при тикихъ условіяхъ я и руками и ногами ухватился за мысль вхать на выставку и взять туда съ собою Сидора для того, чтобы понавать ему, что достигають въ хозяйствахъ другіе, чего мы должны достигнуть, и посредствомъ какихъ орудій это достигается. То-то, думаль я, удивится Сидоръ, когда увидить настоящій скоть, настоящикъ барановь и свиней, настоящихъ скотниковъ...

Вся пойздка обойдется въ 30 рублей. Конечно, на эти деньги можно обработать лишнюю десятину льну и получить 50 рублей обарыша. Но выдь наука никому не обходится даромъ и притомъ 30 руб., употребленныхъ на пойздку, могутъ дать тысячи, если мы научимся и съумъемъ примънить узнанное.

Болбе всего я разсчитываль на встрвчу съ сельскими хозяенами, членами нашего общества. Для насъ, землевладвльцевь, по крайней мврв для твяъ, которые не съумвли пристроиться ка накой-нибудь службв, въ настоящее время вопросы хозяйственные—самые жизненные вопросы. Всв жалуются и стонуть — понятно, что при такихъ условіямъ каждый воспользуется случаемъ, совмёстно съ другими обсудить тв вопросы, которые его интересуютъ.

Будутъ засъданін нашего общества, слъдовательно, думаль я, будуть и обсуждаться важные для: м'естиаго хозяйства вопросы. Познакомлюсь съ членами общества, послушаю опытныхъ хозяевъ, послушаю, что будуть говорить ученые агрономы, которые прівдуть на выставку, какъ будуть они отвъчать на наши практикою вызываемые вопросы. Познакомлюсь съ практическими хозяевами, которые събдутся съ разныхъ концовъ нашей губерніи, познакомлюсь съ учеными агрономами; въ частныхъ бесёдахъ, за ставаномъ вина, потолкуемъ о хозяйствъ; распрошу все, узнам, что гдъ и какъ, какія гдъ существують системы хозяйства, какія изміненія въ хозяйстві сділаны послъ иодоженія, какъ идеть батрачное козяйство, какія отноненія между хозяевами и батраками, какъ лучше — "по Божески" или "по условіямь", какая многопольная система выгодне оказалась на практике, какія где введены усовершенствованныя машины и орудія, какія породы скота признаются наиболее соответствуюними нашему ховяйству, какая система улучшенія скотоводства раціональнее, что выгодиве, продать ли мои 100 штукъ скота, стоющіе много-много 1,200 рублей, и на эти деньги купить 6 штукъ по 200 рублей, или принять другую систему, напримъръ, продать 30 штукъ 🖣 на вырученныя денеги купить у г. Голяшкина подъ Москвою нвицкаго быка, или, наконецъ, улучшить свою породу скота? Какая 1

система скотоводства выгоднее, молочная или мясики? накимъ образомъ достигнуть того, чтобы навозъ не обходился у насъ такъ дорого, какъ теперь? какъ улучшить луга и выгоны? и пр. и пр. Тысячи вопросовь представляются каждому, жто вадумаль улучишть свое козяйство, начиная съ вопроса, какъ устроить уздечку для рабочей лошади, имъя въ виду привычку крестьянина, а слъдовательнои каждаго работника, постоянно дергать лошадь за возжи, и комчая вопросомъ о системъ полеводства. На всъ эти вопросы и думалъзнайти если не разръшеніе, то по крайней мъръ, данжия для обсужденія. - Оъбдутся хозяева на выставку, познавомимся и, разумбется, думалъя, первое слово: вы свете лень, клеверь? Какой у вась скоть? и т. д. Наконецъ, и самая выставка: посмотрю выставленныхъ рабочихъ лошадей-сейчась будеть видно, какін лошади кредночитаются въ нашихъ ховяйствахъ; увнаю, откуда пріобретаются рабочія лошади и по какимъ цѣнамъ, какіе заводы рабочихъ лошадей считаются лучшими: можеть быть, даже куплю на выставкъ нескольно хорошихъ лошадовъ. Будеть на выставкъ скогъ, который составляеть такуюважную отрасль хозяйства, что безспорно отъ того или другого состоянія скотоводства зависить вся доходность имвнія, обусловливаемая большею или меньшею ценностію навоза. При существующемъ скотоводствъ, навозъ наиъ, помъщинайъ — говорю моиъщикамъ, потому что у крестьянь другое дело-обходится танъ дорого, что нельзя вести хозяйства на нокупномъ кормъ; если кто станетъ покупать кормъ и имъ кормить скоть, то навозъ ему обойдется въ такуюпвну, что у него всегда будеть убытокъ отъ полеводства. Ясно, что нужно поставить скотоводство въ такое положение, чтобы скоть окуналъ кормъ и навовъ обходился какъ можно дешевле. На выставкъ я надвялся познакомиться съ породами скота, предпочитаемыми въ нашихъ улучшенныхъ хозяйствакъ, надвялся узнать, чей скотъ лучшій, откуда можно достать хорошій своть, какая система содержанія предпочитается практиками-скотоводами. Окять тоже думаль, что Сидоръ увидить какъ обращаются хознева со скотомъ, какъ его кормять, чистять, познакомиться со скотниками, поразспросить, что и какъ-малый, знаю, ловкій все развідаеть. Овцы тоже чрезвичайно важная статья въ крестьянскомъ хозяйствъ, потому что овца у мужика не только окупаеть кормъ, и даеть навозъ даромъ, но еще доходъ приносить. Прокормить зиму овцу стоить не боле 3-хъ рублей, а доходу она даеть, если принесеть нарочку, рублей шесть. Устроители выставки, зная это, безъ сомнины обратить особенное вниманіе на овцеводство, соберуть овець изь различных містностей Посмотрю, что будеть виставлено и непремънно постараюсь въ застаніять общества поднять вопрось объ напісмъ орщеводствъ. Будуть выставлены машины и орудія-тоже по частил Омпора; онъ сейчась замітить, что шамь можно перенять, я срибую жан потомь и сделаемъ дома, что можис. Особенно интересовали насточь Сидоромъ, сь которымъ у меня было длинное совъщание насчеть повздки, перевозочныя средства: повозки, тачии, упражь. До постояннаго употреблены плуговъ нама еще далеко, но все-таки любопытно было бы носмотреть, накъ тамуть плугами. Надвялся я также, что выставлены будуть модели и рисунки хозяйственныхъ мостроекъ, скотныхъ дворовъ. На Московской выставкъ, говорять, быль выставлень цёлый образновый домъ для помещика средней руки съ образцовою библіотекою, жь которой стояли тв книти, которыя обязань читать пожвщикъ средней руки. Гриша-плотникъ, который кодилъ работать на выставку, вернувшись въ деревию, разсказываль, что онь строиль на выставке "форменный домъ" для нановъ. Крестьяне готовы были думать, что скоро начальники будуть объёзжать нанскіе дворы, смотръть, у ветхъ ли форменные дома. Конечно, я не новършлъ этому, но всетики думаль: осведомлюсь на выставив у начальниковъ, камой это такой домъ форменный на московской выставкъ биль? Хоть чертежикь посмотрю. Можеть, не вышло ли какого по-'ложенія, денеть пом'ящинемь не дають ли для постройни форменниже домовру

Посмотрю, какой хлёбъ выставять наши производители. Рёмено. Вду. Куда ни плю-30 рублей пожертвую.

Третиний человекь, и проветриться захотелось; захотелось посмотреть цивилизованных людей, которые посять сюртуки, а не нолужинунники, изють шамнанское, а не водку, ёдять разные финзербы, а не пушной хлёбь; исправно получають жалованье и не платить никакихъ податей, не болтел не только волостного, но даже и самого исправника.

Можеть, и такихь увижу, которыхь самы исправника боится. Хотьось и по мостовой пробрать, и по тротуару пройти, и музыки послушать, въ клубъ заверную, въ театръ побывать, посмотръть женщинь, которыя носять врасивыя ботинки, чистия пертатии. Странмос абло, кажется, и ужь принцейства деревив, своро три года только и вижу полузипунники, лапти, уродливо повязанныя головы, обоняю запажь манусты, навова, сыворотки. Только и слишу: "ей, Преська, ступай, курва, свиньямъ мъсить.—Чаго? "Свиньямъ ходи мъсить, стерва" и т. д. Кажется, должно бы попривывнуть, а нътъ,— такъ и тянеть въ городъ. Хоть бы на часокъ къ Эрберу... выпить съ пріятелемъ стаканъ вина, съвсть десятокъ устрицъ, поболтать, посидъть

сь женщинами; отъ которыхъ не пакнеть навозомъ и кислымъ молокомъ, навъроты подойщицъ.

Начались оборы. Нужно было совершенно преобразиться. Дома, осенью, и всегда хожу въ высокить сапогахъ, въ красной фланелевой рубахъ и полушубкъ—костюмъ, иъ которому и логически пришель въ деревнъ, костюмъ чрезвычайно удобный и даже красивый, нотому что яркій красный цвъть составляеть пріятное разнообразіе въ сопоставленіи съ сърымъ небомъ, сърою погодою, сърыми построй-ками, сърыми нашиями. Но явиться въ такомъ костюмъ на выставку—хотя-бы кажется этотъ деревенскій костюмъ очекъ мель къ хознійственной выставкъ—я не ръшился, потому что это могли бы принять за оригинальничанье, или еще того хуже. Въ городъ нужно быть одътымъ по городски.

По обычаю, каждый помещикъ, прівзжая въ губернію, представляется начальнику-следовательно, нужно врать фракъ и черную цару. Для визитовъ, объдовъ, засъданій-нуженъ сюртукъ. Для ежедневнаго посъщенія выставки-костюмь. Нужно еще было взять шубку, нальто, калоши, тонкое былье, словомъ множество вещей, входящихъ въ составъ одбянія цивилизованнаго челошена. Вещей различныхъ набралось очень много. Предстояло еще Сидора, который жаль (со мной за "человека", ознакомить съ навначением и употребленіемъ каждой вещи. Это я поручиль Савельичу, поторый, какъ человъкъ бывалый и въ Петербургъ у генерала служившій, знаеть, что и къ чему. Дней за десять до отъёзда начались сборы; Савельичь вытащиль платье, которое лежало нераспакованнымь современи моего прівзда въ деревню, и стадъ учить Сидора, что какъ и чемь савдуеть чистить, что после черо подавать. Оказались разные изъяны: фракъ заплесневълъ, слежался и такъ измялся, что какъ его Савельичъ ни чистилъ, расправить не могъ; наконецъ, послѣ продолжительной возни, Савельичъ объявиль мив, что съ фракомъ ничего не подълаешь и совътоваль поносить фракъ, чтобы провътрить и размять.

- Да гдъ же я его буду носить?
- Гулять изволите пойти—можно надъть.
- Да смотрите, чтобы коровы не валивали, какъ на скотный дворъ нойдете, вставила Авдотья.

Савельичь, искоса, съ едва замётной презрительной удибкой, посмотрёль на Авдотью.

— По саду изволите прогуляться, чтобы необвётрило; разносится, лучше сидёть будеть. — A фракъ-то вамъ узокъ сталъ, раздобрѣли въ деревиѣ, замѣтила Авдотья.

Нѣсколько дней я щеголяль во фракѣ: ходиль во фракѣ на скотный дворъ, на пустощь, гдѣ производилась граборами расчистка, гуляль по саду, гдѣ шла садка кустовъ. Фракъ дѣйствительно разносился.

Съ сюртукомъ тоже случилась оказія: вынимая его изъ чемодана, Савеличъ какъ-то зацёпилъ за пряжку и разодралъ рукавъ на самомъ видномъ месть. Что тутъ делать? Единственный местный портной, старивъ Михаилъ Иванычъ, — настоящій ученый московскій портной изъ прежнихъ дворовыхъ, такой, что могъ бы не только подчинить сюртукъ, но даже вывернуть старый и передълать за ново на первый сорть, —за которымь я послаль тотчась же, —не оказался дома: увхалъ куда-то далеко общивать на зиму какое-то семейство. Ну что туть делать? разве взять съ собою и отдать кому нибудь въ губерніи подчинить? Однако обощлись домашними средствами: Сидоръ взялся зачинить разорванный рукавъ. Оказалось что Сидоръчего я и не зналъ-швецъ; до поступленія ко инъ, онъ льтомъ работаль дома, а зимою быдь швецомь, то есть, ходиль по деревнямь нить полушубки, армяки, зипуны. Когда Сидоръ объявилъ, что зачинить сюртукъ, я никакъ не могъ повърить, чтобы онъ могъ исполнить такую тонкую работу. Сидоръ лътомъ постоянно работаетъ на огородъ, возить граборскія тачки земли, косить, эздить кучеромъ и вообще исполняеть всякія работы цо хозяйству; кожа у него на рукахъ такая же тодстая, какъ у носорога; большимъ пальцемъ руки онъ вдавливаетъ гвоздь въ стѣну, зимою въ 15° мороза безъ перчатокъ править тройкой гуськомъ запряженныхъ бойкихъ лошадей.

- Да какъ же ты будешь чинить такую тонкую штуку?
- Събзжу въ Бардино и попрому у горничной махонькую иго-
- Маленькая иголочка и шелчинка и у меня есть, да починишь ли ты?
  - Починю-съ, пожалуйте иголочку самую махонькую.

И дъйствительно починидь, такъ хорошо починиль, что когда я потомъ показаль починку Михаилу Иванычу, то онъ объявиль, что и самъ лучше не сдълаль бы, потому что теперь у него глаза стали стары.

Удожившись наканунт и дізая, во время вечерняго доклада старосты, распоряженія на время моего отсутствія, я между прочимъ сказаль ему, что тду въ губернію собственно на выставку.

— А развѣ ныньче выставка будетъ, А. Н.?

- Будетъ.
- Съ господъ, должно быть, на выставку собирали?
- Какъ съ господъ?
- У насъ ничего до сихъ поръ неслышно. Ныньче съ крестьянъ ничего на выставку не выбивали, должно быть тодько съ господъ сборъ.
  - А развъ прежде крестьяне посылали что нибудь на выставку? .
- На прошлую выставку, что скоро послё "Положенья" была, со всёхъ собирали, приказъ быль, чтобы что ни на есть лучшій хлёбъ представить въ казну на просмотръ—ну и собрали. По душамъ, значить, разложили, съ кого мёру овса, съ кого мёрку ячменя, съ кого ржи—міръ раскладывалъ. Намъ съ двухъ душъ мёрку ячменя отдать досталось. Такъ со всёхъ, по расчету, сколько слёдуетъ, и отдали. Потомъ награда вышла.
  - Кому?
- Намъ, нашему, значить, обществу. Брать мой тогда десятскимъ былъ; потребовали его въ волость, говорять: тебъ, Минай, награда за ячмень вышла — восемь рублей; самъ посредникъ и деньги отдаль, похвалиль, служи, говорить, хорошенько. Принесь брать деньти домой, узналь мірь. А намъ что? говорять. Ничего не вышло; мив, говорить брать, награда за службу вышла. — Да мы, говорять, всв, что ни есть лучшій хлібов отдавали, за что жь тебь? Вамъ, должно, послъ будетъ: начальству, извъстное дъло, прежде вышло. Ждали, ждали, ничего не выходить. Брать въ волость сходиль: другимъ, говорятъ, ничего не будетъ, а это награда за ячмень тебъ, Минаю, вышла за то, что ячмень хорошъ, — другимъ ничего не будеть. Все общество на брата взъблось: какъ, говорять, Минаю? за что Минаю? мы всв, говорять, хлвбь отдавали, подушно отдавали, и награду дели подушно. Брать было не хотель отдавать, боялся: посредникъ, говоритъ, сказалъ, что награда вышла Минаю за хорошій ячмень. Куда ты! Мы, говорять, всё по душамъ хлёбъ отдавали! чёмъ нашъ хлебъ хуже Минаевскаго! что ни есть лучшій хлебъ отсыпали, фальши не было! какой Господь уродиль, такой и отсыпали! коли хлівот плохъ, тогда было смотріть, на что же ты десятскій! ты, говорять, съ двухъ душь мърку ячменя отдаваль, Ипать съ души мърку овса, Силай съ Ванькой съ трехъ душъ мерку ржи ссыпали, за чтожъ тебъ награда? Всъ равно давали, дъли восемь рублей по душамъ. Такъ и порвінили двлить по душамъ. Противъ міру не пойдешь брать отдаль восемь рублей, а ему выкинули, что пришлось на двъ души-рубль десять копвекъ пришлось.

Я объясниль староств, что такое выставка, какое значение имвють награды, для чего устраиваются выставки.

- Отчего же бы намъ, А. Н., не послать что нибудь на выставку?
  - Да что же мы пошлемь?
- Ста можно послать, ячмень у васъ ныньче отличнъйшій куда лучше нашего; если за нашъ восемь рублей за мърку дали, такъ за вашъ мало-мало 10 рублей дадутъ.
- Нѣтъ, ячменя посылать не стоитъ. Тамъ, братъ, такіе лимени будутъ, не нашему чета.
- Конечно, если ныньче крестьянскаго хліба не будеть, а телько господскіе, то ячмени хорошіе будуть. Только и нашь не худь, бабъ посадить можно, отобрать мірку что ни есть лучшаго зерна; по крайности, уваженіе начальству, окажемъ.
  - Ніть, ніть.
- Корову бълобокую изволили бы послать, —отличная корова, утробистая корова, во всёхъ статьяхъ! нодкормить немножко первый сорть! или бычка сивенькаго форменный бычокъ. Груздевскій баринъ, говорять, въ Петербургъ корову посылали, и не мудрая, говорять, коровенка такъ, говорять, ей награда вышла, медаль этой коровъ дали, золотую медаль, какъ у посредника. Ошейникъ ихије мужики разсказывали команый, такой ясный, и медаль золотомъ на ошейникъ сдълана. Отлично было бы, еслибъ нашей бълобочкъ медаль дали, весь бы гуртъ скрасила, она завсегда впереди ходитъ. И Петръ скотнику лестно, мужики шапки снимать будутъ.

Я объясниль староств значеніе медалей, выдаваемыхъ на выставкв, и что этихъ медалей носить нельзя.

- Ничего посылать не буду. Куда намъ. Тамъ все отличныя вещи будутъ, тамъ такія коровы будутъ, что наму бізлобочку и не-казать стыдно. Я, брать, не за тімъ ізду. Я самъ кочу поучиться, хочу посмотріть, что у другихъ есть. Вотъ рабочихъ лошадей посмотрю, узнаю, гді лучше купить.
- Лошадей, извъстно, рабочихъ въ Зубовъ на ярмаркъ покупать будемъ, если не пожальете денегъ, по сорока рублей на кругъ за лошадь назначите, самыхъ рабочихъ лошадокъ купимъ.
  - Овецъ, скотъ, машины разныя посмотрю, масло.
- Какъ изволите, но ужъ на счеть масла, лучше Авдетнинаго не будеть. Ни одинъ купець еще не охаиль. Самъ Медельных, что въ прошломъ году масло купиль, товориль Авдетсви дальн всегда такое, никогда мимо не провду. Когда отнускали прошедний разъ безъ васъ масло, Савельичь хотвль, какъ вы приказывали, подписать

на кадкахъ, откуда масло, чтобы въ городъ наше масло знали, такъ Медвъдевъ: зачъмъ, говоритъ, писать — попа и въ рогожкъ видио.

На другой день, рано утромъ, мы отправились на мащину. Кромъ Сидора, я взялъ еще съ собой работника Никиту, который долженъ былъ пригнать обратно со станціи лошадей и отвезти наше, то есть мое и Сидора, деревенское платье, въ которомъ мы не рѣшались по-казаться въ городъ. До станціи, 15 верстъ нужно было ѣхать на телегъ, по самой отвратительной грязной дорогъ, и ужъ конечно, тутъ нельзя было и думать ѣхать въ городскомъ платъъ.

Моросилъ осенній дождикъ. Дорога, которую исправляеть только-Божья планида, да проёздъ губернатора, отъ постоянныхъ дождей совершенно размокла. Грязь, слякоть, тряская телега, промокшій и вавъ то осунувшійся Нивита въ лаптяхъ, порыжівшіе дуга, тощій кустарникъ. Невзрачная, но все таки милая сердпу страна... Разъ какъ-то мнъ случалось ъхать по жельзной дорогь съ француженкой, въ первый разъ вхавшей изъ Парижа въ Москву. Дело было осеньюпогода стояда ненастная, по сторонамъ мелькали наши извъстные жельзнодорожные осенніе виды. Француженка все время смотрыла въ окна вагона и все время тоскливо повторяла: Ah! quel pays! pas de culture! И самъ вижу, что pas des culture, а все-таки, наконецъ, вловзяло.—Ну да, ну pas de culture, ну такъ чтожъ, что pas de culture, а воть твой Наполеонь, да еще какой, настоящій, по этимъ самымъ мѣстамъ бѣжалъ безъ оглядки, а вы съ culture города сдавали прусскому удану! А ну-ка, пусть попробують три удана взять наше Батищево. Шишъ возьмутъ. Деревню тремъ уланамъ, еслибы даже въ числъ ихъ быль самъ "рара" Мольтке, не сдадимъ. Раздънемъ, сапоги снимемъ-зачъмъ добро терять-и въ колодезь-вотъ-те и разdes culture. А не хватить силы, угонимъ скоть въ лъсь подъ Невлово-сунься-ка туда къ намъ! уведемъ хлъбъ, вытащимъ что есть въ постройкахъ желізнаго, гвозди, скобы, завісы, —и зажжемъ. Все сожжемъ, и амбары, и скотный дворъ, и домъ. Вотъ тебъ и раз de culture,—а ты городъ сдала тремъ уланамъ.

Да, пусть придуть, пусть попробують. Прочитавь въ газетахъ, что каждый прусскій офицерь снабжень биноклемь для лучшаго обзора мѣстности, я на всякій случай—мы всѣ убѣждены, что нѣмець не вытерпить и къ намъ сунется — выписаль себѣ изъ Петербурга хорошій бинокль, 25 рублей заплатиль. Прислали. Я Сидора: "посмотри, говорю, что за штука; отлично въ нее все видно. Сидоръ посмотрѣль и расхохотался — "ишъ ты, мельница къ самому носу подотла". "Что, хорощо видно?" "Смѣшно — лѣсъ, что за полемъ, на самомъ носу". "Дай-ка сюда, я посмотрю". Я навелъ бинокль на

отдаленное поле. "Отлично видно — я вижу въ трубку, что по полючеловеть идеть, ты видинь Сидорь?" "Вижу—это Григорій идеть". Воть тебе и разь, думаю; тьфу ты пропасть! "Да разве ты можещь отсюда лицо разглядеть?" "Неть лица не видать, а по походке вижу, что это Григорій, и полузипуницию синій его". Неть, нась не возьмуть три удана!

Пріёхали на станцію, переодолелись, пришли въ вокзадъ, ждемъ поёзда. Европа, инвидизація: по платформамъ мандарми разгуливають, начальники въ красныхъ фуражкахъ—точно гусары—пробетають, артельщики сцетятся съ кладью. Въ пассажирскомъ валёбуфеть—водонка равная, закусочка, икорка, рыбка. Подошель къстойкв, потребоваль два стаканчика—одинъ себв, другой Никитв—выпили, закусили калачикомъ, я кыкинуль два пятака. "Мало-съ, патьдесятъ копеска вотупился Никита. "Помолчи, любезный, обратился буфетчикъ къ Никитв, здёсь не кабакъ, господа сидять"! Никита оторожель. Европа! за полверсти отъ станціи въ кабакъ на пятьдесятъ копёскь осьмуху дадуть, а здёсь за туже цёну всего два шкалика, дву и шкалики-то не форменные.

Пришель повадь. Обли мы съ Сидоромъ—я, баринъ, во 2-мъ классъ, а онъ въ 3-мъ. Въ вагонъ сидять два господина и разгова-ривають.

:--- Вотъ изъ А -пинутъ, с говорить одинъ:--- что крестьяне С---й, Г---й, П---й волостей постановили учредить въ своихъ волостяхъ на-родныя школы...

тите. Но что-же значить по одной школѣ на волость? По народъжтреконечно мало, но все-таки отрадно видѣть, что народъжтремится къ образованию и, сознавая необкодимость его, жертвуетъ свои

трудовыя деньги на устройство народныхъ школь.

Эге, думаю, господа-то городскіе, и навърно изъ Петербурга! не знають еще, что у насъ все можно, что если начальство пожелаеть, то крестьяне любой волости составять ириговорть о желаціи отпрыть въ своей волости, не то что школу, а университеть или наассическую гимназію! Захотьлось мив поговорить съ господами, которые върать тому, что печатается въ Въдомостяхъ. Захотьлось провърить самоно своя, постому что три года тому назадь, когда я быль еще вът Печербургь, я тоже всему нариль, что нишуть въ гаветахъ, въриль и печатають при народъ стремится къ образованію, что онъ устромваєть проды и жертвуеть на никъ деньти, и что существують попечительства, что есть больницы и пр. и пр. Словомъ; въриль не подько тому, что въ какой-то волости крестьяне постановили приговоромъ "учре-

дить школу", но и собственнымъ корреспондентскимъ разсуждениямъ о томъ, что "отрадно видёть, нажъ стремится нарожь къ образованию" и пр.

Да,.. три года тому назадъ я всему этому върштъ. Но въ деревнъ и своро узналъ, что многое не такъ, и что Въдомостивъ върштъ нельзя; дошелъ до того, что пересталъ читать газеты и только удивлялся, для ного все это пишется?

Я ахаль изъ Петербурга съ убъжденіемъ, что въ носледнія десять леть все изменилось, что народъ быстро подвинулся впередъ, и пр. и пр. Можете себе представить, каково было мое удивленіе, когда, всноре после моего водворенія въ деровне, по ине разъ пришель мужикъ съ просьбою заступиться за него, потому что у мего не въ очередь беруть сива въ школу.

- --- Заступись, обижають, говорить онь:--- сына не вь очередь въ школу требують, мой сынь прошлую зиму школу отбываль, имньче опять требують.
- Да канъ-же я могу заступиться въ такомъ дёлё? спросиль я, удивленный такою просьбою.
- Заступись, тебя въ деревнъ исслукають. Обидно---не мой чередъ. Васькинъ сынъ еще ни разу не ходилъ. Ныпьче Васькину сыну чередъ въ школу, а Васька споритъ---у меня, говоритъ, старпій сынъ въ солдатахъ, самъ я въ ратникахъ былъ, за что я три
  службы буду несть! Мало-ли что въ солдатахъ!---у Васьки четверо,
  а у меня одинъ. Мой прошлую зиму кодилъ, ныньче опять мосто--законъ ли это? Заступись, научи, у кого закона проситъ.

Дъйствительно, когда вимой у мужика нътъ хлъба, когда чуть не всъ дъти въ деревнъ ходятъ "въ кусочки"—кавъ это было въ первую зиму, которую я провелъ въ деревнъ—и этими "кусочками" кормятъ все семейство, понятно, что мужикъ считаетъ "отбиваніе школы" тажкой повинностію. Но, присмотръвшись, я скоро увидаль, что даже и въ урожайные годы совсъмъ не такъ "отрадно и пр.", какъ пишутъ въ Въдомостяхъ.

Впрочемъ, теперь со школами полегче стало; николы не то, что уничтожаются, но какъ-то стушевываются. Вскорт послт "Положенія", на школы сильно было налегли, такъ что и теперь въ числт двадцати, двадцати цяти-летнихъ ребятъ довольно много грамотимъ, то-есть умтющихъ ное-какъ читать и инсать. Но потомъ со школами стало полегче, и изъ мальчищевъ въ деревит ужь очень мало трамотимъ. Богачи, ворочемъ, и теперь учатъ детей, но въ "своити", а не въ "приговорищхъ" школахъ: сговорятся между собою итсколько

человъкъ въ деревнъ, наймутъ на зиму какого-нибудъ солдата, онъи учитъ.

После шеоль, пошли попечительства. Завели везде попечительства и отчеты о нихъ подають, но теперь и съ полечительствами стало полегче.

Теперь болье въ ходу приговоры о пожертвованіяхъ въ пользу общества поисченія о раченыхь, а въ последнее время взяли верхъ приговоры объ уничтоженіи кабаковь и уменьшеніи пьянства. Стрить только нісколько времени послідить за газетами, и потомъ можно наизусть кастрочить какую угодно корреспонденцію... "Крестьяне № сельскаго общества приговоромъ постановили, въ видахъ уменьшенія пьянства, изъ 4 имівющихся въ селіз № кабаковъ уничтожить два" и затімь— "отрадно, дчто въ народі пробуждаєтся сознаніє" и пр. и пр.

- Вась не обезпокоить, если закурю папироску? обратился я къ одному изъ пассажировъ.
  - Сделайте одолжение, мы тоже закуримъ...
    - Изъ Петербурга изволите жать?
    - --- Да, а вы кажется на этой станціи съли?
    - На этой.
  - Вфроятно, изъ мъстныхъ землевладъльцевъ?
    - Да-съ, есть имфиьишко не подадеку отъ станціи.
    - Въ Г. Ъдете?
  - Да-съ, въ Г. на сельскохозяйственную выставку.
  - -- Мы тоже въ Г.
    - По судебной части, върожтно, служить изволите?
    - Ла.

Разговоръ завязался. Господа всёмъ интересовались, стали разсирашивать о земствё, о школахъ и пр. и пр.

— Помилуйте, говорю, все есть, не только школы—у насъ классическая гимназія въ убздномъ городѣ заведена, потому что торговля большая и купечество богатое! Вездѣ школы, попечительства, вемство, больницы, мировые судьи... Общество сельскохозяйственное есть! выставка устроена!

И пошоль, и пошоль. Всёмь то они интересуются, обо всемь разсиранивають, а между тёмь машина все бёжить да бёжить; къ большой станціи нодошла—обёдь.

— До вотъ посмотрите, какова станція, отділка какая, цвіты, сервивъ, прислуга.

Пообъдали, опять съли и начали болтать... Разспрашивають, какъмы, землевладъльцы, относимся къ дълу общественнаго образованія.

- Сочувствуемъ-съ, сочувствуемъ-съ.
- А вотъ въ другихъ губерніяхъ не такъ. Прискорбно, что иногда землевладъльцы даже тормозять дъло народнаго бразованія.
  - Помилуйте, не можеть быть.
  - А двло барона Корфа?
  - Не знаю-съ.
  - Чрезвычайно интересное дело. Да воть прочитайте.

Господинь досталь изъ сумочки газету и подаль мив.

Читаю: "20 мая въ Александровскъ происходили выборы гласныхъ изъ землевладвльцевъ на 3-е трехлвтіе со времени открытія земскихъ учрежденій въ Екатеринославской губерніи и на этихъ выборахъ забаллотированъ (большинствомъ 43 голосовъ противъ 30) извъстний педагогъ баронъ Н. А. Корфъ. Впрочемъ, баронъ Корфъ одержаль полную побъду надъ многочисленной партіей своимъ противниковъ и по прежнему остается земскимъ дъятелемъ. Это случилось такимъ образомъ: 1-го іюня происходили сельскіе избирательные съвзды въ 5 мвстностяхъ Аленсандровскаго увзда и изъ пяти крестьянскихъ избирательныхъ съйздовъ баронъ Н. А. Корфъ избранъ въ увздные гласные отъ крестьянъ на трехъ съвздахъ одновременно; при этомъ избирательный съездъ въ селеніи Белоцерковке избралъ барона Корфа большинствомъ 185 голосовъ противъ 12. Число избирательныхъ голосовъ по всёмъ тремъ съёздамъ въ средней сложности составляеть четыре пятыхъ всего числа лицъ, участвовавшихъ въ выборахъ; эти три избирательныхъ събзда представляютъ приблизительно четыре пятыхъ всего населенія увзда". "Отрадно видъть"-говорить за тъмъ корреспонденть или можеть быть редакція: -- , что крестьяне ум'єють цінить заслуги людей, работающих на пользу общую, и темъ прискорбиве то, что местная интеллигенція, вмѣсто того, чтобы жить одними интересами съ большинствомъ, не щадить себя самой, высказываясь двумя третями голосовъ противъ лица, за которое высказываются четыре пятыхъ населенія всего увзда.

Прочитавъ статью, я сложилъ газету и молча подалъ городскому господину, который съ очевиднымъ нетерпъніемъ ожидалъ, пока я кончу.

- Ну-съ, что вы на это скажете?
- Ничего-съ. Это бываетъ. Въ прошедшемъ году мив самому случилось быть на выборахъ гласныхъ въ одномъ изъ сосведнихъ увздовъ. Было тоже самое. Некоторыя лина—и люди, говорятъ, хорошіе—которые были забаллотированы на съвзде землевладельцовъ, на крестьянскихъ съвздахъ были выбраны въ гласные отъ крестьянъ огромнымъ большинствомъ. Это бываетъ-съ.

- Однако это очень прискорбно, что мёстная интеллигенція такъ расходится съ крестьянствомъ, что крестьяне болёе цёнять заслуги людей, работающихъ на пользу общую.
  - Ну, нътъ, это не совстмъ такъ.
  - Но вы-же сами сказали, что это бываетъ. Развѣ вы не вѣрите, что баронъ Корфъ былъ забаллотированъ помѣщиками и выбранъ крестьянами.
  - Вѣрю, этому нельзя не вѣрить, корреспондентъ не можетъ самъ сочинить фактъ. Вѣрно, что крестьяне избрали барона Корфа гласнымъ, но это еще ничего не значитъ.
    - Какъ ничего не значитъ?
  - Это еще не значить, что крестьяне умѣють цѣнить педагогическія заслуги. Воть, напримѣрь, въ Вѣдомостяхъ пишуть, что крестьяне и инородцы Иркутской губерніи опредѣлили послать отъ каждаго общества по сиротѣ въ Иркутскую классическую гимназію. Факть безъ сомнѣнія вѣренъ, но неужели вы думаете, что инородцы сознають пользу классическаго образованія?
    - Orgero-me?
    - Я съ недомъніемъ посмотръль на господина. Не понимаеть, вижу.
    - Это, говорю, отъ начальства.
    - Какъ?
  - Можетъ быть, г. баронъ Корфъ принадлежитъ къ той партіи, къ которой принадлежатъ посредники.
    - Такъ что-же?
  - А то, что если посредникъ похлопочеть, такъ, конечно, не трудно быть избраннымъ въ гласные отъ крестьянъ. Это бываетъ. Крестьянамъ все равно, кого выбирать.
  - Мнѣ кажется, что вы разсуждаете какъ землевладълецъ, прервалъ меня одинъ изъ собесъдниковъ.

Туть ужъ я не выдержалъ.

- Нѣтъ, позвольте, говорю: позвольте-съ. Я не имѣю чести лично знать барона Корфа и ничего противъ него не имѣю. Педагогикой самъ я не занимаюсь, даже яснаго представленія о томъ, что такое педагогъ, не имѣю, но изъ газетъ знаю, что г. Корфъ извѣстный педагогъ, и что это дѣятельность полезная. И за всѣмъ тѣмъ, допустить, чтобы крестьяне потому именно выбрали г. Корфа, что умѣютъ цѣнить заслуги людей, работающихъ на пользу общую, не могу. Не могу допустить, чтобы крестьяне Александровскаго уѣзда были столь развиты, какъ полагаютъ Вѣдомости. Помилуйте, этого даже въ Англіи, во Франціи нѣтъ!
  - Однако-жь!

- Дозвольте. Угодно вамъ, выйдемъ на первой станціи, и поѣдемъ въ любую деревню... Объ закладъ побыюсь, что вы не встрѣтите ни одного крестьянина, который бы имѣлъ понятіе о томъ, что такое педагогъ. Даже такихъ не найдется, которые могли бы выговорить это слово. Да что говорить о педагогахъ: вы рѣдко встрѣтите, не то крестьянина, а даже дворника, цѣловальника, который бы, напримѣръ, понималъ, что такое гласный, и какая разница между гласнымъ и присяжнымъ засѣдателемъ. Не найдете крестьянина, который бы не боялся идти свидѣтелемъ въ судъ, и былъ бы увѣренъ, что предсѣдатель суда не можетъ его выпороть.
  - -- Однако-жь, какъ вы объясните выборъ г. Корфа?
- Очень просто. Можеть быть, г. Корфъ, какъ добрый помѣщикъ, заслужилъ любовь сосѣднихъ крестьянъ, и они, узнавъ о его желаніи быть гласнымъ, избрали его въ эту должность. Это возможно, это я допускаю. Но можеть быть и совсѣмъ другое: можетъ быть, г. Корфъ имѣетъ за себя посредника, посредникъ, въ свою очередь, заказалъ кому слѣдуетъ выбрать г. Корфа, и вотъ онъ на трехъ крестьянскихъ съѣздахъ избранъ въ гласные отъ крестьянъ. Я не утверждаю, что было такъ; очень можетъ быть, что крестьяне почему нибудь любятъ г. Корфа, но вѣроятнѣе, что дѣло было такъ, какъ я предполагаю. Потому что обыкновенно это такъ бываетъ.
  - Не можеть быть!
- Крестьянамъ все равно кого, выбирать въ гласные каждый желаетъ только, чтобы его не выбрали. А въ газетахъ сейчасъ пропечатаютъ: "отрадно видъть, что крестьяне умъютъ цънить" и пр. или: "прискорбно видъть, что мъстная интеллигенціи не щадитъ себя самой, высказываясь противъ лица, за которое высказывается четыре пятыхъ населенія всего уъзда и пр.".
  - Значить, посредникь имбеть огромное значеніе?
- Посредникъ—все. И школы, и уничтожение кабаковъ, и ножертвования, все это отъ посредника. Захочетъ посредникъ, крестьяне пожелаютъ имъть въ каждой волости не то что школы, университеты. Посредникъ захочетъ—явится приговоръ, что крестьяме такой то волости, признавая пользу садоводства, постановили взносить по столько то копъекъ съ души въ пользу какого нибудь Гарлемскаго общества разведения гіацинтовыхъ луковицъ. Посредникъ захочетъ—и крестьяне любого села станутъ пить водку въ одномъ кабакъ, а другой закроютъ.
  - Да какъ же такъ? Почему же такъ? .
- Оттого, что начальство. Сами посудите. Волостной и писарь зависять отъ посредника, а крестьяме отъ писаря и волостного...

- Однаво, посреднивовъ предполается уничтожить.
- Это все равно; не будеть посредниковъ, другое начальство будеть. Всегда было начальство, и теперь есть, только теперь оно новыми порядками пошло. Прежде само начальство все заводило: и больницы, и школы, и суды; а теперь черезъ приговоры то-же самое дълаеть. Безъ начальства какимъ же образомъ узнаетъ народъ, что нужно избирать гласныхъ, поправлять дороги, заводить больницы и школы, жертвовать для разныхъ обществъ?

Между темъ, покуда мы разговаривали, машина летитъ. Грустный видъ по сторонамъ: болота, пустота и безконечныя пространства вырубленныхъ лесовъ; кое-где мелькаетъ деревушка съ серенькими избами, стадо тощихъ коровенокъ на побуревшемъ лугу... раз de culture, pas de culture!

Удивительный контрасты мягкій дивань вы вагоні, зеркальныя стекла, тоным столярная отділка, изящныя сіточки на чугунныхы красивыхы ручкахы, элегантныя станціи сы красивыми буфетами и сервированными столами, прислуга во фракахы, а отойди полнерсты оть станціи—сітом избы, сітом жупаны, сітом щи, сітом народы...

Стемивло, когда мы прівхали въ губернію. Взяли извощика и повхали съ Сидоромъ въ гостинницу. Извощикъ привезъ въ лучшую гостинницу: огромный каменный домъ, широкая лёстница, въ низу общая зала съ буфетомъ, сервированными столами, маленькими столиками; номеръ отвели состоящій изъ двухъ комнатъ: побольше — пріемная, съ мягкою мебелью, зеркалами, поменьше—спальня съ кроватью, умывальникомъ и прочими принадлежностями. Пришла горничная—барышня! Сидору говоритъ "вы".

Передать трудно, какое впечатлёніе производить вокзаль желёзной дороги, поёздка на мащинё, городь, гостиница на европейскій ладь, послё того, какъ болёе двухъ лёть прожиль безвиёздно въ деревнё. И не далеко, кажется, но сопоставьте-ка проселочную дорогу и ёзду на телегё съ ёздою по желёзной дорогё, постояливь на проселкё, гдё ничего нёть, кромё водки, настоящей водки сивухи, и ратницкихъ селедокъ по 3 копёйки штука, гдё не знають ни носовыхъ платковъ, ни салфетокъ, ни постельнаго бёлья,—съ великолёпной гостинницей!

Переодъвшись, я отправился въ родственнику, который, я зналъ, принимаетъ большое участіе въ устройствъ выставки, и засталъ у него общество: двухъ помѣщиковъ, пріѣхавшихъ на выставку, и стараго нѣмца, бывшаго гувернера моего родственника. Нѣмецъ, старый, сморщенный, много лѣтъ жившій въ домѣ моихъ роднихъ, ужасно мнѣ обрадовался: мы съ нимъ не видались лѣтъ десять.

- Александеръ Николаевинъ! скольки лѣты, скольки зимы, скольки води утекало.
  - Здравствуйте, здравствуйте, Herr Sumpf! wie geht's?
  - O, sehr gut, danke, danke.

Разговорились. Разумъется о франко-прусской войнъ, о рара Мольтке, объ Uhlanen.

— Та, заключиль нёмець: — мы теперь съ вами поравнивались! Früher sie wahren kaiserlich und ich war nur königlich, jetzt bin ich auch kaiserlich, ja, ich bin auch kaiserlich! проговориль онъ съ восторгомъ и потрепаль меня по плечу.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этой встрѣчи, кѣмецъ заболѣлъ и умеръ въ нашемъ губернскомъ городѣ въ госпиталѣ, и послѣднее его слово передъ смертію было: jetzt bin ich auch kaiserlich!

Познакомился я съ пом'вщиками, которые, оказалось, привели на выставку скоть. Потодковали. Оказалось, что еще многое ожидается, что пока еще прислано очень мало. Отправились въ клубъ. Великольніе! огромная читальная зала, лампы сь абажурами, большой столь, заваленный газетами и журналами, нёсколько господъ, углубленныхъ въ чтеніе. Одинъ опустилъ газету и задумался; по серьезному выраженію лица, по морщинамъ на лбу, по сосредоточенности взгляда, устремленнаго на противуположную ствну, видно, что онъ размышляеть о судьбахь Наполеона IV. Другой, судя по игриво улыбающемуся лицу, очевидно, вкушаеть фельетонь изъ Петербургской жизни. Третій, судя по либерально сладко торжественной улыбкв, — можно подумать, что это самъ редакторъ газеты, ежедневно сто разъ повторяющій слова "отрадно" и "прискорбно" — читаетъ корреспонденцію изъ Ташкента, въ которой сообщается, что сарты, сознавая всю важность развитія шелководства, положили собрать сумму въ 100,000 рублей для устройства въ Петербургъ при ботаническомъ садъ школы шелководства и плантаціи для разведенія лучшихъ породъ тутовыхъ деревьевъ. Взглянувъ на читальную залу, мы прошли далве. Вотъ быются несколько партій за велеными столами и за однимъ изъ нихъ, -- источникъ всвхъ этихъ "отрадно", тотъ который пожелаетъ---. школы сделаеть, пожелаеть—кабаки сократить, пожелаеть—пожертвуетъ на устройство россійскаго помологическаго сада, однимъ словомъ, мировой посредникъ, ловко подводитъ короля пикъ. Обощли всв комнаты, потолковали съ земскимъ двятелемъ, который объяснилъ намъ проектъ какого-то особеннаго банка, зашли въ столовую и съли за вду. Въ первомъ часу ночи, я вернулся въ гостинницу. Сидоръ спаль на диванъ первой комнаты, которую я предоставиль на ночь въ его пользованіе, предваривь, чтобы онь, ложась, снималь дегтярные сапоги. Услыкавь, что я вошель, Сидорь вскочиль, бросился снимать съ меня шубу и первое его слово было:

— Ужинъ требовалъ. Спросили, что подать. "Что варили", говорю. "Что прикажете?". "Щей-бы, говорю, гориченькихъ съ говядинкой, —баринъ приказалъ ужинъ господскій спросить". Извольте-съ. Пождалъ, принесли, такъ махонькую мисочку, и хлёбца два кусочка—не то хлёбъ, не то калачъ! Съёлъ. Еще, спрашиваю, какое вариво есть? "Что прикажете?" "Неси, что на ужинъ варили. Да кашки, говорю, нётъ-ли?" Принесъ на махонькой тарелочкъ—не то каша, не то горохъ, не то грибы, —не разберешь. Съёлъ. Еще принесли—такъ кусочекъ говядинки. Съёлъ. Еще иринесли—куренка кусочекъ. Еще пряничекъ принесли. Сколько слёдуетъ? Рубль. Какъ рубль, ахъ ты!—Не извольте кричать, говоритъ! Нётъ, вы, А. Н., лучше суточныя мнё назначьте, я себё самъ покупать буду, а то здёсь съ голоду околёешь.

На другой день, я предоставиль Сидору харчеваться на 30 копъекъ въ день, какъ онъ знаеть. Первый день: онъ купиль десять 3-хъ копъечныхъ булекъ, на другой день 2 фунта колбасы, на третій хлъба, луку, квасу, постнаго масла и приготовиль себъ мурцовку. Потомъ норма питанія установилась: калачи и мурцовка.

Улегнись въ иостель, я долго не могъ уснуть; все думалось сволько перемвны въ два года, и какая радикальная перемвна! Три года тому назадъ я жилъ въ Петербургъ, служилъ профессоромъ, получаль почти 3,000 руб. жалованья, занимался изслёдованіями объ изомерныхъ крезолахъ и дифенолахъ, ходилъ въ тонкихъ сапогахъ, въ панталонахъ на выпускъ, жилъ въ такомъ тепломъ домв, что въ комнатахъ можно было хоть босикомъ ходить, бадилъ въ каретахъ, **\*Влъ устрицы у Эрбера, восхищался Лядовой въ "Прекрасной Еленъ".** въриль тому, что пишуть въ газетахъ о дъятельности земствъ, хозяйственныхъ съвздовъ, о стремленіи народа къ образованію и т. п. Съ нынъшней деревенскою жизнью я быль незнакомъ, хотя до 16 лътъ воспитывался въ деревив. Но то было еще до "Положенія", когда даже и не очень богатые помъщики жили въ хоромахъ, вли разные финзербы, одвались по городски, имвли кареты и шестерики. Разумъется, въ то время я ничего не зналь о быть мужика и того мелваго люда, который разступался передъ нами, когда мы, дёти, съ нянюшкой, въ предпествіи двухъ выбздимхъ лакеевъ, входили въ нашу сельскую церковь. Затёмъ, я прослужилъ 23 года въ Петербургъ, откуда только иногда лътомъ вздилъ для отдыха къ роднымъ въ деревню. Вообще, съ деревней и быль внакомъ только по повъстимъ, да и то по повъстимъ, рисующимъ деревенскій быть до "Положенія", о крестьянствъ-же узналь только по газетнымъ корреснондвинумъ, оканчивающимся "отрадно" и пр. Я върилъ, что им сильнодвинумись впередъ за последнее дъсятилетіе, что народъ просвътился,
что всюду идеть кипучая дъятельность: строятся дороги, учреждаются школы, больницы, вводятся улучшенія въ хозяйствев. Всему върилъ, даже въ сельско-хозяйственные съёзды, въ сельско-хозяйственныя общества: самъ членомъ въ нёсколькихъ состою.

А теперь и живу въ деревив, въ настоящей деревив, изъ которой осенью и весной мной разь вывхать невозможно. Не служу, жалованья никакого не получаю, о крезолахъ и дифенолахъ забылъ, занимаюсь хозниствомъ, сто ленъ и клеверъ, воспитываю телятъ и поросять, хожу въ высокихъ сапотахъ съ заложенными въ голенища. панталонами, живу въ такомъ домъ, что не только босикомъ по молу пройти нельзя, но не всегда и въ валенкахъ усидишь — а ничего, здоровъ. Взжу въ телегъ или на бъгункахъ, не только самъ правлю лошадью, но подъ чась и самъ запрягаю, вмъ щи съ солониной, борщъ съ ветчиной, по нъскольку мъсяцевъ же вижу свъжей говидины, и радъ, если случится свъжая баранина, восхищаюсь пъснями, которыя "кричать" бабы, и плясною подъ звуки голубца, не върютому, что пишуть въ газетахъ о деятельности земствъ, разныхъ съездовъ, комиссій, знаю какъ дёлаются всё тё "отрадныя явленія", которыми наполняются газеты и пр. Удивительная разница! представьтесебъ, что человъкъ не въритъ ничему, что пишется въ газетахъ, или лучше сказать, знасть, что все это совсёмъ не такъ деластся, какъоно написано, и въ тоже время видить, что другіе всему върять, все принимають за чистую монету, ко всему относятся самымъ серьезнъйшимъ образомъ!

Мысль перевхать на жительство въ деревню и заняться подъстарость хозяйствомъ, которое давно уже меня интересуетъ и для котораго я работалъ не мало въ теоретическомъ отношеніи, давноуже сидёла у меня въ головъ. Я ждаль только, пока выслужу пенсію, до которой служить оставалось не долго, и затёмъ думалъ дёлатьхозяйственные опыты, въ родъ Boussingault, и разръшать учено-хозайственные вопросы...

Я глубоко убъжденъ, что наше хозяйство не скоро подвинется, если не явятся люди, которые, будучи теоретически подготовлены, займутся имъ на практикъ. Выработанныя естествознаніемъ истины неизмѣнны, космополитичны, составляютъ всеобщее достояніе, но примѣненіе ихъ къ хозяйству есть дѣло чисто мѣстное. Растеніе живетъ

точно такъ же въ Россіи, какъ и въ Англій, и здёсь, и тамъ опо требуеть, напримъръ, для своего развития фосфорной кислоты: кость, навъ въ Россіи, такъ и въ Англіи, состоить изъ фосфорно-вислой извести; въ какомъ-нибудь сельце Сикорщине можно точно такъ же, какъ и въ Эльденъ, вывести кукурузу въ водномъ растворъ; но когда двло идеть о практическомъ примвненіи костяного удобренія или о возделывании пшеницы, то не всегда можно применить те способы, которые употребляются въ Англіи или Германіи. Естественныя науки не имбють отечества, но агрономія, вакь наука прикладная, чужда носмонолитизма. Нътъ химіи русской, англійской или нъмецкой, есть только общая всему свёту химія, но агрономія можеть быть русская, мли англійская, или нъмецкая. Конечно, я не хочу этимъ сказать, чтобы мы не могли ничего заимствовать по части агрономіи изъ Германіи, но ограничиваться одною западною агрономією нельзя. Мы должны создать свою русскую агрономическую науку, и создать ее могуть только совм'єстныя усилія ученых и практивовь, между которыми необходимы правтики, теоретически подготовленные. Нельзя себъ представить, чтобы теоретикъ, профессоръ академіи, не только не занимающійся практически хозяйствомъ, но и вполнъ удаленный оть хозяйственной практики, могь создать систему хозяйства для извъстной мъстности. И точно также трудно ожидать этого отъ практика, идущаго впередъ ощупью. Между чистыми практиками и теоретиками-учеными, изъ которыхъ одни работають по даннымъ пріемамъ въ самыхъ хозяйствахъ, а другіе занимаются въ лабораторіяхъ разработкою агрономическихъ вопросовъ, должны существовать, въ качествъ связующаго звъна, люди, способные поиять ученые труды теоретивовъ, и въ то же время занимающіеся практивою.

Хозяйство меня всегда интересовало, теоретическое же занятие хозяйствомъ не удовлетворяло, потому что котълось примънить теорію
на дѣлѣ; понятно, что иное дѣло заниматься стратегію въ вабинетѣ
и иное дѣло примънять ее на войнѣ. Выслуживь пенсію, я самъ думалъ уѣхать въ деревню. Судьба-рѣшила, однако, иначе. Мнѣ принлюсь оставить службу раньше срока. Я могъ при этомъ выбрать
любое ивъ двухъ: или поселиться въ домѣ своего богатаго родственника въ деревнѣ, гдѣ инѣ былъ предоставленъ полний городской
комфортъ и гдѣ я, отлично обставленный въ матеріальномъ отношенів, могъ бы зарыться въ книгакъ и, отрѣшась отъ жизни, сдѣлаться
кабинетнымъ ученымъ, или уѣкать въ свое имѣніе, страшно запущенное, непредставляющее никакихъ удобствъ для жизни, и заняться
тамъ хозяйствомъ. Я ныбралъ послѣднее.

Я решился такоть въ свое именіе и сесть тако на хозяйство.

Разъ задавшись этою мыслыю, я оставляль Петербургъ, веселый, полный надеждъ, съ жаждой новой дёятельности и работы. Уёхалъ на въ январё. Вы помните, какая ужасная зима была въ 1871 году. Уёзжая изъ Петербурга, я одёлся очень тепло, но совершенно не практично: городское платье, высокіе валенки, тяжелая теплая шуба, длинный шарфъ.

На станцію меня пріёхали провожать нісколько родственниковъ и друзей; въ числі провожавших была одна близкая моя родственница, немолодая помінцица, долго жившая и хозяйничавшая въ деревні, но недавно перейхавшая въ Петербургъ искать новой діятельности. Разумітется, разговоръ шелъ о моей будущей діятельности; я быль весель, строиль планы, увлекался...

- Не знаю, не знаю, говорила моя родственница: дай тебъ-Богъ справиться съ хозяйствомъ; можетъ быть, оно у тебя и пойдетъ, только не знаю... Одного боюсь: сопьемься ты въ деревиъ.
  - Orgero?
- Такъ. Мало ли бывало такихъ, которые ъкали въ деревню полные силъ, съ жаждой дъятельности, а тамъ спивались. А. спился, В. спился,—а умнъйшіе были люди!
  - Да отчего же?
- Ты подумай только, что ты всегда будешь одинъ; представь себъ только зиму, длинные вочера... Еслибы васъ собралось нъсколько въ одномъ мъстъ...
  - Не сопьюсь.

Я не симлея, но понимаю, какъ спиваются и отчего спиваются. Зазвонили. Я сёлъ въ вагонъ.

Холодъ въ вагонъ былъ неимовърный; сначала еще ничего, но въ половинъ ночи я уже не могъ вытерпътъ. Хотя я былъ одътъ вътеплую шубу, высокія валенки, обвяванъ шарфомъ, — словомъ, такъ укутанъ, что едва могъ двигаться, но, проъкавъ нъсколько станцій въ нетопленомъ и почти пустомъ вагонъ, — кромъ меня, былъ еще одинъ только пассажиръ, — я не могъ долъе терпътъ. Нельзя было дышать такимъ колоднымъ воздухомъ—сейчасъ же закватило горло. Я не выдержалъ, приплатилъ и пересълъ въ отапливаемый вагонъ перваго класса. Вотъ такъ дъятель! думалось миъ: — что же я буду дълать въ деревнъ, какъ буду козяйничатъ, если не могу вынести даже нъсколько часовъ на морозъ. Очень меня это огорчило, и л утъщился только тъмъ, что другой пассажиръ, сидъвній въ одномъ со мною вагонъ, еврей, тоже не выдержалъ, — а на что ужь крынкій насчеть копъйки народъ евреи, — и одновременно со мною пересълъвъ отапливаемый вагонъ. Утромъ прійхали на станцію, гдъ слёдо-

вало пересесть въ вагоны другой линіи; пришлось ждать повзда несволько часовь въ вокзаль. Петербургь еще продолжается по линіи жельзной дороги; въ вокзалахъ станцій все глядить городомъ; городская мебель, буфеты съ бутылками, по господски сервированные столы, нрислуга во фракахъ; не кто это строилъ такія станціи? Холодъ въ комнатахъ такой, что невозможно скинуть шубу, и я только удивлялся, какимъ образомъ прислуга въ состояніи выдерживать такую температуру во фракакъ. Пообъдали, напились чаю, пообогрълись немного. Подъ вечеръ пришелъ повздъ, на которомъ мы должны вхать дале; новые вагоны оказались еще хуже прежнихъ; это маленькіе вагончики, въ родъ четырехивстныхъ каретъ съ дверями, по объимъ сторонамъ; устроенные по образцу прусскихъ вагоновъ. Представьте себъ, что въ 30° мороза, вы сидите въ маленькой будочкъ, съ дверями по объимъ сторонамъ, да еще добро бы народу было много, а то мнъ всю дорогу приньлось эхать вдвоемъ съ другимъ пассажиромъ. Вагоны не отапливаются, но подъ сиденьемъ на станціяхъ кладуть какія то німецкія грізаки, оть которыхь пользы тімь меньше, что повздъ поминутно останавливается. Прівдемъ на станцію, положать гръжи, отъбдемъ, и остановимся въ полъ. И стоимъ, стоимъ... Цълую ночь мы такъ мучились. На разсвътв прівхали на большую станцію, где опять пришлось ждать поезда. Онять холодный вовзаль, опять безконечное часнитие и скука. Пришелъ повздъ, и мы отправились далье, — туть я отдохнуль. Въ этомъ повздв вагоны были большіе, хорошо отапливались, пассажировъ много, сидъть удобно. День случился красный, выглянуло солнышко, всё оживились.

Первая встрвча съ новой жизнью сильно меня озадачила. Морозъ въ 30° такъ меня доняль, что я положительно не могъ дышать холоднымъ воздухомъ: горло разбольлось, самого трясетъ лихорадка. Тяжелая шуба и высокія валенки, которыхъ нельзя было скидавать на станціяхъ, мъщали ходить, и я вынужденъ быль все время сидъть неподвижно, какъ истуканъ. А посмотришь изъ окна вагона туда, гдё предстояло жить и дёйствовать, — снёгь, сиёгь и снёгь! Все занесено ситтомъ, все замерало, и, еслибы не дымокъ, выходящій изъ занесенныхъ снътомъ избушекъ, мелькавшихъ по сторонамъ дороги, то можно было бы подумать, что вдешь по необитаемой тупдрв. Я всматривался въ эти избушки, и думалось мив, какъ это живутъ тамъ, какъ я буду жить, что я буду ділать, какъ буду хозяйничать, если съ перваго дня уже чувствую, что не въ силахъ выносить этотъ ужасный колодъ. Такъ мив было горько, что я впаль въ совершенное уныніе и чувствоваль, что энергія, съ которою я оставляль Петербургъ, меня покидаетъ...

Теперь, проживя три года въ деревит, я ко всему приспособился и, главное, приспособилъ костюмъ, потому что въ немъ вся суть дъла.

Въ настоящее время, тоть, кто хочеть заниматься хозяйствомъ самолично, кто хочеть самъ распоряжаться какъ техническою, такъ и комерческою стороною хозяйства, кто не имъетъ возможности держать множество прислуги для личныхъ услугь, тоть долженъ все измънить, начиная съ костюма и кончая расположениемъ построекъ въ усадьбъ, потому что у насъ все было приспособлено для барской жизни съ множествомъ прислуги.

"Положеніе" совершенно изм'єнило всь отношенія, всь условія жизни, и мет кажется, что съ этимъ вместе естественно долженъ измениться и весь быть. Если въ хозяйстве вы делаете вакое нибудь существенное измѣненіе, то оно всегда вліяеть на всѣ отрасли его и во всемъ требуетъ измѣненія. Въ противномъ случаѣ, нововведеніе не прививается. Напримъръ, положимъ, вы врели посъвъ льна и влевера-сейчась же потребуется множество другихъ перемвнъ и, если не сдёлать ихъ, то предпріятіе не пойдеть на ладъ. Потребуется изменить пахатныя орудія и вместо сохи употреблять плугь, вмёсто деревянной бороны-желёзную; а это въ свою очередь потребуетъ иныхъ лошадей, иныхъ рабочихъ, иной системы хозяйства по отношение въ найму рабочихъ и т. д. Понятно, что то же самое должно быть и относительно склада жизни, если случилось такое глубокое изм'внение въ отношенияхъ, какое вызвано "Положениемъ". Все должно измѣниться, и то, что неспособно на измѣненіе, то, что не можетъ его вынести, должно погибнуть.

Скажу на счетъ костюма. Барскій костюмъ до такой степени отличенъ отъ мужицкаго, приспособленнаго къ образу жизни всего населенія страны, что человікъ, носящій барскій костюмъ, по необходимости, долженъ носить съ собою и всю обстановку, соотвітствующую этому костюму. Даже по желізной дорогі, даже въ губерискихъ и уізднихъ городахъ, гді еще все-таки до извістной степени продолжается петербургская городская, жизнь, уже чувствуется несостоятельность городскаго барскаго костюма; въ деревні же онъ положительно немыслимъ.

Я вывхаль изъ Петербурга, одвтый въ городское платье: накрахмаленная рубашка, пиджанъ, тонкіе комнатные сапоги; сверху: тяжелая шуба, мёховая шапка, валенки до колёнъ. Непрактичность этого костюма выказалась уже во время путешествія по желёзной дорогѣ. На второй день послё выёзда изъ Петербурга, я почувствовалъ то, о чемъ разсказываетъ Гёте въ "Italianische Reise".

Torbole den 12 septmber 1786.

Jn der Abendkühle ging ich spazieren, und befinde mich nun wirklich in einem neuen Lande, in einer ganz fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässiges Haraffenleben: erstlich haben die Thüren keine Schlösser; der Wirth aber versicherte mir, ich könnte ganz ruhig sein, und wann alles was ich bei mir hätte aus Diamanten bestände; zweitens sind die Fenster mit Oelpapier statt Glasscheiben geschlossen; drittens fehlt eine höchst nöthige Bequemlichkeit, so dasz man dem Naturzustande hier ziemlich nahe kommt. Als ich den Hausknecht nach einer gevissen Gelegenheit fragte, deutete er in den Hof hinunter, "qui'abasso puo servirsi!" (вотъ тамъ можно расположиться!) ich fragte: "dovoe?" (гдѣ?)—"da per tutto dove vuol!" (да вездѣ, гдѣ угодно) antwortete er freundlich. Durchaus zeigt sich die gröste Sorglosigkeit, doch Leben und Geschäfligkeit genug...

Заручившись авторитетомъ Гёте, продолжаю.

- Гдъ? спросилъ и у сторожа.
- А вонъ тамъ будочка.

Конечно, какъ видите, мы уніли далеко впередъ отъ Италіи времень Гете и сторожь вокзала не говорить, какъ итальянскій Наизкпесіт, "вездѣ гдѣ угодно", а указываеть будочку. Отправляюсь въ будочку, конечно, въ шубѣ, потому что отъ вокзала до будочки 200 шаговъ, а морозъ 30°. Вхожу—будочку изъ теса, все покрыто льдомъ. Что туть дѣлать?

Прівхавъ въ губерисній городъ, я остановился въ лучшей нёмецкой гостинница—совершенно нёмеця: козяннъ нёмець, лакен нёмцы, горинным нёмец, точно въ Кенигсбергв или Дюссельдорфв. Переночевавъ, спрацінваю на другой день поутру: "гдв?" Показали — на верку. Въ одномъ пиджакъ отправляюсь по холодной лъстницв, послъ долгихъ поисковъ нахожу вомнатву съ падписью Retirade, вхожу — все покрыто льдомъ, хоть на конькахъ катайся. Какъ не простудиться при такой обстановкъ?

А это еще желёзная дорога, губерискій городь! здёсь все таки хоть будочки, здёсь, наконець, есть жиды факторы, есть нёмцы, любящіе чистоту и считающіе вась "Русска свиня", а въ деревиё... Даже на постоялыхъ дворахъ рёдко встрёчаются какія инбудь приспособленія, въ крестьянскихъ же дворахъ ровно ничего нётъ. Путешествовать въ городскомъ костюмё при такихъ условіять очевидно возможно, только имёя при себё "Петрушку". Въ былое время баринъ всегда имёль при себё Петрушку или двухъ Петрушекъ и возильсь собою всяную посудину. Тогда, конечно, можно быто одёваться какъ угодно:

А теперь! Когда-то еще заведутся на постоялыхъ дворахъ разныя

приспособленія, какъ у цивилизованныхъ людей! А пока этого нътъ, нужно или выходить на морозъ въ пиджакъ, или перемънить костюмъ. Вообще, господинъ, одътый въ городское платье и шубу, безъ прислуги буквально стунить шагу не можетъ. Не говоря о томъ, чтобы, напримъръ, запречь лошадь, даже править лошадью, присмотрътъ за нею на постояломъ дворъ, сводить ее на водопой,—ничего нельзя. А Петрушки нътъ и Селифана нътъ! Необходимо измънить востюмъ, необходимо имъть такой, которой былъ бы тепелъ, леговъ, не стъснялъ движеній, чтобы въ немъ можно было и въ избъ сидъть, гдъ дуетъ и отъ оконъ, и отъ дверей, и на дворъ выйдти, и около лошади присмотръть. Теплый пиджакъ, пиджакъ на мъху—все это не подходитъ; въ концъ концовъ, вы непремънно придете кътому, что зимою найдете самымъ удобнымъ костюмомъ полушубокъ.

Но надъвать полушубокъ сверхъ городскаго платья не имъетъ смысла. Полушубовъ долженъ замёнять пиджакъ. Муживъ носить полушубовъ, какъ комнатное одбянье, и снимаетъ его только во время объда и ужина; онъ сидить въ полушубкъ въ избъ, выходить въ немъ во дворъ, въ немъ же работаетъ. Надевъ полушубокъ поутру, онъ не снимаеть его до вечера, за исключениемъ объда-потому что работаеть въ полушубкв на дворв, задаеть скоту кормъ, носить и рубить дрова. Хозяинъ находится въ такомъ же положеніи: онъ, если и не работаетъ самъ, а только распоряжается работами, все-таки цвини день долженъ быть на дворв. Отправляясь въ дорогу, мужикъ сверхъ полушубка надъваеть или шубу-тулупъ--- въ сильные морозы, или армякъ---въ ненастное время. Скинувъ шубу на моровъ и оставшись въ полушубкв, можно делать всякую работу; прівхавъ на постоялый дворъ и скинувъ шубу, мужикъ остается въ полушубкъ, который не снимаеть въ избъ-пока не сядеть за столь-вь томъ же полушубкі онъ выходить во дворь посмотріть лошадей. Полушубокъ есть самая подходящая для насъ зимняя одежда, когда онъ надётъ прямо сверхъ жилета или шерстяной рубахи гарибальдійскаго покроя-такая рубаха для насъ тоже очень подходящій костюмъ и соотвътствуетъ мужицкому суконному полузипуннику. Въ полушубкъ тепло и движенія нисколько не стёснены; покрой его чрезвычайно раціоналенъ; рукава длинны, въ локтв широки и на концв узки-свободно и не продуваеть; на груди двойной мъхъ, полы длинны и одна заходить за другую, талія длияная. Разъ вы надёли полушубокъ, вамъ нужень поясь, какь у мужика, или ремень, какь у бывшаго двороваго человъва, для того, чтобы стянуть полушубовъ въ таліи. Затьшь, на шею шерстяной шарфъ, рукавицы, шерстяные чужки, валенки, теплая шанка, длинные волосы, чтобы закрыть уни, бащдыкъ. Башлыки теперь сильно распространились между прикащиками, бывшими дворовыми, мащанами, купцами, аздящими по уазду; у крестьинъ же башлики встрачаются радко, потому что крестьянинъ старается вообщеничего не покупать и обходиться своимъ, не покупнымъ.

Одвинись такимъ образомъ, зимой вамъ удобно. Холодно или ненастно—вы надваете шубу или армякъ. Стало теплве, шубу долой. Разладилось что вибудь въ упражи, засвла лошадь въ сугребъ, шубу долой, въ полушубкв можно и на морозв наладить, помочь лошади. Прівхали на постоялый дворъ, сидите въ валенкахъ и полушубкв, потому что въ избв обыкновенно отверду дуеть.

Удобно вездё: дома, въ козяйстве, въ дороге, въ сношеніяхъ съврестьянами, попами, вурцами, мёщанами, вообще съ людьми, воторые живуть, вакъ говорится, по русски и ру HP CYHтають неприличнымъ. Но этоть же востюмъ CHOM6нетьян. ніяхъ съ помещивани. Вадить въ гости въ т Нельзя сидёть въ комнатахъ въ валенькать и TOLIOT комната, во первыхъ, жарко, во вторихъ — в чизешь 6, KAKT поль, а полушубкомъ мебель. Распростаться, ( дълають простывне нъ тенлой избъ, и остаться въ рубахъ и жилетъ воприлично, и этимъ все будуть скандализироваться. Такинъ образомъ, выходить, что или вовсе нельзя бывать у помещиковъ, которыеживуть по барски, или нужно им'ють два костюма--- городской и деревенскій. Я соединяю одно съ другимъ: весною, осенью, зимою, дома кожу въ полушубив и валенькахъ или высокихъ сапогахъ и въ такомъ же костюмъ бываю у крестьянъ, прасоловъ, поповъ и помъщивовъ средней рука, живущихъ подобно мет; въ гости же въ барамъ-Взжу въ нёмецкомъ нлатьй, слегка измёненномъ.

Кака было-бы хороню носить нёсколько намёненный русскій костюмь. Русская рубаха, мирокіе панталоны, высокіе сацоги—что мометь быть удобнёе въ деревнё? сверку—лётомъ пиджакъ и для защити отъ пили легкій армячекъ, замою—полушубокъ. Русскій костюмъ, нёсколько измёненный, уже мало-но-малу проникаеть въ среду небогатыхъ номёщиковъ; когда же выкупныя свидётельства, и лёса будуть съёдены, когда старые, до "Положенія" построенные дома, экпнажи, сбруя придуть въ негодность, компа не будеть болёе мёсть на службё, когда землевладёльцы стамуть заниматься сами хозяйствомъ, когда провинція онять населится, тогда, я увёренъ, русскій костюмъ сдёлается господствующимъ, тёмъ болёе, что и качальство, наконецъ, перестанеть на него коситься.

Но не одинь только костюмь не соответствуеть новому порядку вещей. Все нужно изменить. До сихъ поръ все еще держится ста-

рымъ заведеніемъ и это-то старое заведеніе одна изъ главныхъ причинь, почему номѣщики не справляются съ хозяйствомъ. Все нужно измѣнить и присобить къ новому порядку, потому что все, начиная отъ постройки дома и кончан сапогомъ на ногѣ, при старомъ заведенім устроено такъ, что требуетъ множество прислуги. Какъ я ни жался, какъ ни старался сократить свой штатъ, но все-таки еще ме достигъ желаемаго результата, все-таки значительная часть дохода идетъ на содержаніе людей. А я еще не имѣю ни кучера, ни лакея, ни повара.

У меня въ усадьбъ четыре двора: красный дворъ, рабочій дворъ, скотный дворъ, хлъбный дворъ, и всъ эти дворы раскинуты на огромномъ пространствъ.

На врасномъ дворъ находятся "хоромы", т. е. домъ, въ которомъ живу я (баринъ) и въ которомъ или подле котораго полагалось жить моей прислугь (поварь, экономка, лакей, горимчная, казачекь, дувочки и пр. и пр.), амбары для хлёба (для того, чтобы баринъ <del>/ могь изь окна видъть, когда кодять вь амбарь), карегный сарай,</del> для экипажей (къ сожалънію, я имкакихъ экипажей въ немъ не нашель, кроме зимней повозки, такихъ громадныхъ размеровъ, что и лошадей подъ нее не подберешь), погребъ и ледиикъ. На рабочемъ дворъ находятся избы для рабочихъ и застольной, рабочій сарай. На скотномъ дворъ изба для скотниковъ, клъвы для скота, конюшни и пр. Все это раскинуто на горъ, разумъется; есть и роща---первый признакъ господской усадьбы. Затемъ два огорода, два колодца подъ горой, дрова лежать въ трехъ містахъ. Съ утра начинается хожденіе съ одного двора на другой. Сторожь, какъ только проснется, идеть на скотный дворь за лошадью и начинаеть возить въ разныя мъста воду; подойщины, шленая по грязи, отправляются доить скоть, сь скотнаго двора несуть потомъ молоко на красный, застольная козяйна десятки разъ въ день бъгаетъ съ одного двора на другой, то въ амбаръ, то въ ледникъ, то въ молочную и т. д. Ничего не приспособлено для сокращемія труда, времени, для защиты оть грязи, непогоды. Я думаю, что еслибы приспособить всё постройки и расположить ихъ вивств на небольшомъ пространствв, сдвлать одинъ дворъ, какъ у крестьянъ и купцовъ бываеть, то число домашникъ рабочихъ можно было-бы уменьшить на половину, да и рабочимъ былобы удобиће, потому что не пришлось-бы ходить по грязи.

Пробывъ несколько дней въ губерискомъ городе, где живутъ любящіе чистоту немцы, и несколько оправившись отъ лихорадки и горловой болевни, я поекаль по желевной дороге на станцію, въ пятнадцати верстахъ отъ которой лежитъ мое поместье. На станцію

за мной прівхаль староста въ саночкахь одиночкой. Бёлне саночки безъ подрізовъ, плокенькая косматан лошадка, староста въ валенках, молуніубкі и шубі, мужикъ съ подводой на тощей лошаденкі для перевозки моей клади, сніть, морозъ... Воть она, настоящая деревенская жизньі подумаль я. Такъ какъ я уже обтерпілся и началь привыкать къ холоду, то прежнее настроеніе духа прошло. Опять явилась энергія, жажда новой ділтельности и на душі стало какъто радостно и світло. Все мні правилось: и саночки, и лошадка, и то, что я самъ буду править. Садясь въ саночки, я замітиль вънихь ружье.

- Зачвиъ это ружье? спрашиваю у старосты.
- Для случаю; можетъ и тетеревокъ попадется.

и увидаль, что вдёсь зимой почти каждый ёздить вооружений для "случаю". Господа побогаче, по преимуществу, возявь съ собой револьверы. Мелкіе господа, прикащики, старосты, дворовчиви, врестьяне, у которыхъ есть ружья, возять или носять съ собой ружьн, а у простого мужика или топорь за поясомъ, или дубина въ рукахъ: каждый, въ особенности зимой, отправляясь куда-нибудь одинъ, беретъ съ собой про запасъ что нибудь. Не подумайте, чтобы у насъ было не покойно: ни объ убійствахъ, ни о грабежахъ, ни окрупныхъ воровствахъ-конокрадство появилось только въ последнее время—въ нашихъ мъстахъ не слышно. А монир тъпъ, каждый имветь при себв "запась для случаю", неровень чась, звврь или злой человъкъ наскочитъ. Конечно, прежде всего звърн боятся, но и "случай" всегда имъють въ виду, и каждый смотрита подозрительнона всякаго встрвчнаго, точно ожидаеть въ немъ встрвтить разбойника. Я думаю, однако, что оружіе огнестрёльное, напримёръ, ружье, револьверъ, въ смысле его применения, вещь безполезная, и что дубина въ сильныхъ рукахъ гораздо лучше; но ружье имъетъ значеніе для "страху": все таки не такъ сунется, если видитъ въ рукахъ ружье или другой какой нибудь запась. Приивнить къ двлу револьверъ редко можетъ встретиться надобность, потому что у насъ неть спеціалистовъ по части грабежей, нёть людей, которые занимались. бы этимъ дѣломъ, какъ настоящіе разбойники, и поджидали проѣзжающихъ на дорогахъ. Конечно, бывають и убійства и грабежи, нобольшею частію случайно, безъ заранве задуманной цвли, и обыкновенно совершаются выпивши, очень часто людьми, въ обыденной жизни очень хорошими. "Не клади плохо, не вводи вора въ соблазнъ" говорить пословица. Лежить вещь "плохо", безъ присмотра—семъ-ка возьму-воть и воровство. Человіть хорошій, крестьянинь земледівлецъ, имъющій надълъ, дворъ и семейство, не то, чтобы какой нибудь бездомный прощалыга, нравственно испорченный человывь, но просто обыкновенный человывь, который лытомь вы страду работаеть до изнеможенія, держить всё посты, соблюдаеть "всё законы", становится воромь, потому только, что вещь лежала плохо, безь присмотра. Залізли ребята въ амбарь—утащить кубель сала, осмину конопли—хозяинь на быду проснулся, выскочиль на шумь, дубина подъ руку кому нибудь изъ ребять попалась—убійство. Сиділи вийсті пріятели, выпили, у хозяина часы хороши показались пріятелю, зашедшему въ гости, ножь педъ руку попался—убійство. Выпивши быль, на полушубокь позарился, топорь подъ руку попался, "онь" (бісь) подтолкнуль—убійство. Пили вийсті, деньги въ кабакі у него виділь, пойкали вийсті и т. д.

Все "случаи". Повторяю, спеціалистовъ по части убійствъ прабежей, настоящихъ разбойниковъ нётъ, но каждый всегда опачестся "случая" и остерегается всяваго, даже своего знакомаго. Встрътились вы съ человъкомъ въ глухомъ мъсть-иди, братъ, своей дорогой, отваливай прочь! кто тебя знаеть, что у тебя на умъ, да и самъ ты не знаешь, что тебъ сейчась на умъ придеть. Встръчный же, видя, что вы съ "запасомъ", остеретается. Меня съ перваго раза ужасно поразила та осторожность и недовърчивость, съ которой смотритъ дорогой мужикъ на каждаго встрвинаго-собенно если имветь при себъ деньги. Тремъ мы вдвоемъ съ Сидоромъ-ничего; чуть только онъ замътитъ какого нибудь пъшехода, особенно если мъсто глухое, лесистое, --- сейчасъ возжи подбираетъ, искоса посматривая на прохожаго. Чуть что, — и по лошадямъ. Потому, неровенъ часъ, въ нутро къ человъку не влъзешь, что у него на умъ не узнаешь. Ко всему этому я теперь привыкъ, но сначала меня какъ-то коробило, когда я видёль, что меня лично, самого меня, каждый считаеть способнымъ убить, ограбить, обокрасть, обмануть, надуть, обвесить, обмерить, обсчитать. Конечно, въ три года, крестьяне сосъднихъ деревень, въ особенности изъ молодыхъ, мало по малу стали довърчивъе, видя, что я не обсчитываю, не обманываю, плачу по уговору, не прижимаю.

Къ вечеру, я прівхаль въ деревню. Староста обо всемъ уже позаботился: протопиль печи, убраль домъ. Только что прошель слухъ о моемъ прівздв, о томъ что въ Б. прівхаль на житье баринъ, почему то всв думали, что я чуть не генераль и ужъ по крайней мърв полковникъ, — ко мнв начали являться различные люди наниматься въ ключники, буфетчики, повара, кучера, лакеи, конторщики, ключницы, экономки, прачки, горничныя. Всв думали, что я, какъ баринъ, поселившійся въ деревнв и, значить, нажившійся на службъ, непремённо обзаведусь, то есть возьму экономку, куплю прежде всего лошадей, парадную сбрую, экипажъ. Каково же было удивление всёхъ, когда я перевелъ старосту въ домъ, поручилъ жент его готовить мит кушанье, взяль для прислуги и работъ молодого крестьянина, завелъ всего одну лошадь, сталъ разътзжать одиночкой, дома никакого не устраивалъ, но увеличилъ количество скота, сталъ разчищать луга, сталъ разчищать луга сталъ разчищ

Взволнованный воспоминаніями обо всемъ пережитомъ, я долго не могъ заснуть, на другой день всталь поздно и тотчась же отправился на выставку; спѣшиль я потому, что въ этотъ день должно было совершиться открытіе выставки, и я обѣщалъ Сидору показать архіерея.

Открытіе выставки было торжественное. Молебствіе совершаль самъ преосвященный. Публики мало; присутствовали при открытіи только начальство, распорядители выставки, которые отличались отъ прочихъ большими велеными кокардами изъ шелвовихъ ленточекъ почему зелеными? потому ли, что зеленый цвёть есть цвёть надежды, потому ли, что сельскій хозяинь, літомь конечно, живеть среди зелени? Человъкъ пять-шесть экспонентовъ, нъсколько учениковъ земледъльческаго училища, присланныхъ на выставку, нъсколько дамъ, пришедшихъ очевидно для молебствія. Събхавшихся на выставку изъ губерніи сельскихъ хозяевъ изображали мы двое, то есть я и Сидоръ: я быль представителемъ земледъльцевъ-помъщиковъ (только одинъ я во всей губерніи нашелся, что повхаль на виставку), Сидоръ представителемъ крестьянскаго сословія. Взглянувъ мелькомъ на выставленныя въ главномъ зданіи хліба и овощи, можно было подумать, что огородничество у насъ въ губерніи процвётаеть, потому что были выставлены такін тыквы, кукуруза, артишоки, капуста, — ума помраченіе! Сидора въ особенности заинтересовали тыввы, когда онъ узналь что ихъ можно всть. Большіе кочни капусты ему тоже очень понравились, потому что у крестьянъ на капустъ обыкновенно бываеть только хворостъ, а если и случаются кочешочки, то небольше хорошаго яблока.

- Это должно быть огородники выводили, А. Н.?
- Разумъется.
- Ну такъ. Знаютъ эти огородники.

У нашихъ крестьянъ огородничество въ крайне плохомъ состояния, бълой капусты даже у самаго зажиточнаго крестьянина вы не увидите и для приготовленія бълой капусты обыкновенно употребляется свекла, зеленый капустный листь—хворость—и свекольникъ,

всявдствіе чего капуста выходить сврая. Крестьяне наши убъждены, что огородники, которые снимають огороды по господскимь домамъ и у которыхь отлично растуть всякія овощи, потому выращивають коронія овощи, что "знають", т. е. умѣють наговаривать, ворожить.

Взглянувъ мелькомъ на хлёба и овощи, мы съ Сидоромъ, нона нреосвященный съ начальствомъ осматривали главное зданіе, побъжали въ особенное пом'єщеніе, устроеное для скота: Лошади и скотъ болёе всего интересовали насъ, а Сидора въ особенности лошади, къ которымъ наждый крестьянинъ им'єсть пристрастіе. Пришли въ ном'єщеніе для скота: стойла устроены, какъ сл'єдуеть, но пусты. Наша губернія выставила всего только одну лошадь. Стоитъ

Одна бъдняжечка, какъ рекрутъ на часахъ,

и поновой покрыта, должно быть отъ глазу, и ярлычевъ прибить, на которомъ написано: арденско-русской породы. Попросилъ, чтобы сняли попону-сняли, показали: чалая кобыла, хорошая кобыла! Разспросиль: говорять, родилась отъ простой кобылы и арденскагожеребца изъ случной комюшни. Хорошая лошадь, какъ разъ въ жеребца уродилась, чалой масти, задъ широкій, росту большого, грудь хорошая - разумъется на корму. Думаль купить -- не для работы, конечно, а для провзду одиночкой-не продается. Спрашиваю, нътъ ли на вашемъ заводъ еще такихъ лошадей на продажу? Молчитъ. Такъ толку и не добился. Такимъ образомъ, вся наша губернія только одну лошадь выставила: сосъднія губерніи ничего не выставили. Этой лошади дали серебряную медаль, и въ отчетъ о выставкъ напечатано такъ: "метису арденско-русской породы, какъ доказывающему улучшение мъстнаго коневодства путемъ скрещивания съ одноюизъ лучшихъ породъ рабочихъ лошадей, малую серебряную медаль московскаго общества улучшенія скотоводства въ Россіи". Когда я прочиталь отчеть, то пожалёль, что не послушаль Ивана старосту и не посладъ на выставку свою корову-бълобочку; можетъ, и ей что нибудъ выкинули бы, какъ метису, доказывающему улучшение мъстнаго скотоводства. Медалей, говорять, было заготовлено штукъ 50, въ томъ числѣ золотыхъ и серебряныхъ 36, да нохвальныхъ листовъ 200 — можеть быть, и на мою долю что нибудь бы досталось. Даже очень въроятно, что досталось бы, потому что у моей бълобочки хвоста нътъ. Можетъ, такая уродилась, а можетъ, оторвала льтомъ на пустоми; у насъ ежегодно на пустомахъ штукъ 5 или 6 коровъ отрывають хвосты: начнеть хвостомъ отмахиваться отъ оводовъ, зацъпится за дерево, пастухъ не замътитъ и угонитъ стадо; корова рвется, рвется, оторветь хвость (такъ потомъ на деревьяхъ

хвосты и находять) и прибъжить домой вся въ крови безъ хвоста. Можеть быть, хоть листь похвальный дали бы этой коровь, зато, что ужь очень удобна для пастьбы на нашихъ пустошахъ. Дивился я, читая отчеть, какъ хорошо написано: и "метисъ", и "улучшеніе **м**ѣстнаго коневодства", и скрещиваніе съ лучшей породой рабочихъ лошадей!" И въ департаментв лучше не напишутъ. Недостаетъ только, чтобы въ газетахъ напечатали: "отрадно видеть, что землевладъльцы обратили вниманіе на улучшеніе мъстнаго коневодства путемъ скрещиванія съ извёстной арденской породой". И какъ это они умѣють такъ расписывать! А дѣло очень просто: въ губернскомъ городъ есть случная конюшня и въ ней жеребецъ арденской породы для улучшенія містной породы рабочихь лошадей; привели простую кобылу, случили съ этимъ арденскимъ жеребцомъ, родился отъ нея жеребенокъ въ отца-счастье-выкормили; случилась выставка,-прислали на выставку, лошадь хорошая, выставлена всего одна, медалей много, не возвращать же туда, откуда ихъ прислали, — ну и дали медальку: по крайней мёрё другой разъ, когда понадобится выставка, скорће что нибудь пришлютъ. А тутъ сейчасъ и "метисъ", и улучшеніе м'істнаго коневодства", и скрещиваніе съ одной изъ лучшихъ породъ рабочихъ лошадей"!

И почему же арденская порода одна изъ лучшихъ породъ рабочихъ лошадей для нашей губерніи!? Пока я любовался на чалую кобылу, Сидоръ уже осмотрѣлъ лошадей, выставленныхъ казенною фермою: четыре саврасыхъ кобылы норвежской горной, породы. Вотъ такъ лошади! небольшого роста, крѣпкія, доброѣзжія, тѣло держатъ, съ побѣжкой, самыя настоящія для насъ лошади — и работать хороша, и проѣхать есть на чемъ. Осмотрѣвъ этихъ лошадей, я мигнулъ Сидору.

- Ну что?
- Хороши кобылки. Воть тёхъ бы парочку купить, что съ краю стоять, подошли бы къ нашему савраскв. Славная бы троечка вышла—жаль только, что кобылки, ну да оно ничего. Я пыталь старика, что при лошадяхъ кобылки хорошія, говорить, добровзжія; если хорошо кормить, —зажирёють и жеребиться не будуть. Только, говорить, дешево не продадуть: намъ, говорить, самимъ для показу нужны.
  - А чалая?
  - Не побъжить.
  - Что ты?
- Да ужъ это навърно. Маловато, однако, лошадей—лучше было намъ въ Зубово на ярмарку ъхать, туда табуны пригоняютъ.

- Можетъ, и продадутъ. А не продадутъ по крайней мъръ, посмотримъ хорошихъ лошадей.
  - А что же ихъ смотръты!
- Посмотримъ, узнаемъ, какая порода лучше. Вотъ эти совраски, самъ говоришь, хороши, норвежской породы. Вотъ и будемъ знать, что для работы нужно купить лошадей норвежской горной породы.
  - Да гдв же мы ихъ купимъ?
  - А можетъ, у нихъ на заводъ продадутъ.
  - Такъ. Только вонъ ту среднюю не покупайте.
  - А что?
- Изъянъ есть, слабовата: я ей крестецъ давилъ, сдаетъ. Старикъ разсердился: зачёмъ, говоритъ, трогаешь, а я ему: мы, дядюшка, купить желаемъ, нужно посмотрёть; баринъ самъ не досмотритъ, мнё велёлъ смотрёть. Зубы, говорю, позвольте посмотрёть. Не далъ: у насъ, говоритъ, начальство само знаетъ, сколько лётъ какой лошади, а то всякому зубы смотрёть позволь. Проваливай, говоритъ. Да какъ же, говорю: мы покупатели, а вы зубы смотрёть не позволяете, изъянъ должно быть есть. Ступай, говоритъ, а не то начальнику пожалюсь. Онъ тебё изъянъ въ щею сдёлаетъ.

Спросиль объ соврасыхъ лошадяхъ—не продаютъ. Нѣтъ ли, спрашиваю, на заводѣ продажныхъ хотя жеребятокъ. Нѣтъ, говоритъ, мы еще сами разводимся, всего 11 лѣтъ какъ завели эту породу.

Такъ всего на выставкѣ и было пять лошадей. Одну лошадь наша губернія выставила, да четыре лошади казенная ферма. Казеннымъ лошадямъ большую серебряную медаль дали, и стоитъ: хороши лошади.

За лошадьми слёдовалъ отдёлъ овцеводства. Овцы, какъ я уже говорилъ, для нашей губерніи вещь весьма важная, особенно для крестьянъ. Пом'єщики у насъ держатъ мало овецъ—почему?—незнаю; но у крестьянъ овца составляетъ главную статью, потому что овца не только окупаетъ кормъ, но еще и приноситъ доходъ, тогда какъ рогатый скотъ дохода не приноситъ. Овца требуетъ мало корму, потому что весной находитъ траву ранъе, а осенью позже, тъмъ рогатый скотъ. Когда овца уже навдается, рогатый скотъ еще голодаетъ. Лётомъ, тоже овца навдается на такихъ пастбищахъ, гдъ рогатому скоту взять нечего. Овца даетъ шерсть и приноситъ пару ягнятъ, которые выростаютъ къ осени безъ всякаго за ними ухода. Естественно было ожидать, что на мъстной выставкъ овцеводство будетъ представлено соотвътственно той важности, какую оно играетъ въ мъстномъ хозяйствъ. Не тутъ-то было. Овцеводство было представлено еще менъе, чъмъ сословіе крестьянъ землевладъль-

цевъ, которое изображалъ привезенный мною Сидоръ-единственный крестьянинъ, пріфхавшій на выставку для изученія выставленныхъ предметовъ. Наша губернія не выставила ни одной овцы; сосвіднія луберніи тоже овець не выставили, вывезла же этоть отділь казенная ферма, которая прислала мериносовъ — по парѣ чистой электоральной породы, электоральной негретини и электоральной рамбулье и мясныхъ овецъ метисовъ фландрско-оксфордшайрдаунской породы. Тонкоруныя овцы хороши, говорять, но награды имъ не дали, потому что овцы были признаны мало соотвътствующими мъстнымъ условіямъ хозяйства; мяснымъ же овцамъ дали мідную медаль, въ видахъ поощренія мясного овцеводства. Обидно, я думаю, мяснымъ овцамъ, что ихъ наградили не такъ, какъ арденскаго ублюдка! Но и то сказать, овцы съ казенной фермы, гдв и уходъ иной, и за деньгами не стоятъ. Овцы хороши, слова нътъ, шерсть длинная, хорошая, въсъ большой, — хотя хорошая, крупная крестьянская ярка иногда завъсить не менъе. Каковы овчины-неизвъстно, -а это дъло важное, но такъ какъ эти овцы разведены на казенной фермъ, то сказать о значеніи ихъ для нашего овцеводства ничего нельзя, потому что условія казеннаго хозяйства иныя, чёмъ наши.

Крупнаго рогатаго скота на выставкъ тоже было очень мало. Изъ нашей губерніи было 5 экспонентовь изь 3-хь уфздовь, остальные же 8 увздовъ ничего не прислали; городскіе жители, у которыхъ лучшій мъстный скоть, ничего не прислали; извъстные скотовладыльцы, обладающіе большими стадами отличнаго скота, тоже ничего не прислали. Три экспонента изъ одного увзда выставили: первый-3 штуки русско-фохтландско-альгаусской породы, которымъ за ихътипичность, хорошее содержаніе, а также за распространеніе владальцемъ этого скота улучненій въ м'естномъ скотоводств'ь, присудили малую золотую медаль. Второй — 4 штуки неизвёстной породы; я говорю — неизвъстной, потому что спеціалисты не могли решить, какой породы этоть скоть, такъ какъ въ одномъ отчетъ сказано: "метисы альгаусско-русской породы", а въ другомъ — "метисы венсишельско-русской породы". Этому экспоненту серебряную медаль выкинули за хорошее содержаніе, какъ сказано въ отчеть, гдь скоть названъ альгаусскорусскимъ, въ другомъ же отчетв, гдв скотъ названъ венсишельскорусскимъ, напротивъ, сказано, что скотъ вырощенъ и содержанъ худо. Такъ подъ сомнвніемъ и осталось, какая порода. Спрашиваль я у мальчика-паступка, находившагося при этомъ скотъ, какой породы скоть, на что онъ отвъчаль "паньской". Третій выставиль одного бычка неизвестной породы: одни считали его голландско-русскимъ метисомъ, другіе—альгаусско-русскимъ метисомъ. Такъ какъ хозяина

самого не было, то и нельзя было решить, голландская или альгаусская порода была употреблена для улучшенія русской путемъ скрещиванія. Этому бычку ничего не присудили, хотя, по моему, несправедливо. Я не спеціалисть по скотоводству, не знатокь въ породахъ, и хотя могу отличить голландскую корову отъ альгаусской-голландская пъгая, а альгаусская бурая—но въ метисахъ толку не понимаюи никакъ не могу узнать, сколько въ метисв русской крови, сколько голландской, сколько альгаусской, но и спеціалисты наши, судя по разногласію отчетовъ, должно быть, тоже не очень сильны въ этомъ отношеніи. Что же касается бычка, котораго одни считали голландско, а другіе альгаусско-русскимъ, то мив кажется, что этоть бычокъ такая родня голландскому, про которую мужики говорять: "да они сродни-ея дъдушка съ его бабушкой на одномъ солнцъ анучи сушили"; но все-таки и этому бычку нужно было дать хотя похвальный листь-вёдь все-равно, даромъ же пропадуть листы!-въ видахъ поощренія хозяевъ, оказавшихъ уваженіе начальству и приславшихъ скотъ на выставку.

Четвертый экспонентъ выставилъ 3 штуки, которымъ за однообразіе типа выкинули м'дную медальку; но и тутъ насчетъ породы опять вышло разногласіе: въ одномъ отчетв напечатано, что эти три штуки "простой русской породы", а въ другомъ отчетв напечатано, что это "венсишельско-айширско-тирольскіе метисы". Кто правъ—не знаю. Пятый экспонентъ выставилъ корову, неизв'ястнаго происхожденія, крупнаго типа украинскаго съ посредственными мясными и очень плохими молочными признаками. Больше ничего и не было: съ ц'ялой губерніи всего 11 штукъ собрали, да и то почти всё изъ одного м'яста. Изъ сос'ядней губерніи было выставлено 3 штуки хорошаго скота. Половина стойлъ осталась пустою. Выставка скотоводства, коневодства и овцеводства положительно не удалась и по окончаніи осмотра этого отд'яла я не могъ не согласится съ Сидоромъ, что "для этого бхать не стоило".

Осмотрѣли скотъ, полюбовались курами, причемъ Сидору очень понравились маленькія курочки (потому, говорить, утѣшныя курочки и для горницъ лучше голубей, которые летаютъ и вездѣ пакостятъ), взглянули мелькомъ на выставку книгъ сельскохозяйственныхъ... а между тѣмъ заиграла музыка, открылся ресторанъ, публики прибавилось. Зашелъ въ ресторанъ, встрѣтилъ двухъ помѣщиковъ-экспонентовъ, съ которыми вчера познакомился. Что-жъ, господа, говорю, много хозяевъ на выставку наѣхало? Нѣтъ, говорятъ, никого еще нѣтъ; можетъ, подъѣдутъ. Посидѣли, закусили, музыку послушали и пошли осматривать отдѣлъ полеводства и огородничества. Интерес-

наго мало: мѣшочевъ съ ишеницей, мѣшочевъ съ рожью, мѣшочевъ съ овсомъ, а тамь опять мѣшочевъ съ теницей—разумѣется, все на подборъ хлѣбъ хорошій. Были и хорошія коллекціи, но больше все сборь разный. Всего, изъ 6 губерній было 23 экспонента, которые выставили 182 предмета. Разумѣется, тутъ уже все считается: одинъ прислаль лукъ, другой ворсильныя шишки, третій пшеницу и т. д. Пока мы смогрѣли отдѣлы полеводства и техническій, Сидоръ смотрѣлъ механическій отдѣль, гдѣ 8 экспонентовъ выставили 53 предмета, между которыми главное мѣсто занимали предметы изъ какого-то шведскаго склада, теперь, говорять, уже закрывшагося, и предметы мѣстнаго агромона - изобрѣтателя, выставившаго плугъсоху, бороны, катки, особенныя грабли. Когда мы вошли въ механическій отдѣлъ, Сидоръ, уже все пересмотрѣвшій, таинственно отвелъ меня въ сторону. "

- Туть шутка есть, А. Н.
- Какая?
- Такая штука, говорять, чтобы градъ отводить.
- Что ты? гдѣ?
- Воть тамъ стоитъ.

Дъйствительно, мъстнымъ агрономомъ былъ выставленъ градоотводъ, состоящій изъ шеста, на верхнемъ концъ котораго укръплено мъдное остріе, отъ котораго идетъ обвитая спирально около шеста проволока.

- Купить-бы слёдовало на случай града, потому что неровень чась, у насъ разъ всё поля отбило.
- Да зачвив-же покупать—мы и сами можемъ сдвлать, штука не мудреная.
- Сдёлать-то не мудрено, да пользы не будеть; туть, извёстное дёло, съ наговоромъ дёлано. Огь одного шеста какая-же польза, если наговору нёть! Дёды такіе бывають, что градъ отводять, наговаривають тоже; здёсь тоже на шесту наговоръ долженъ быть.
  - А если это простой шесть, безъ наговору?
- Зачёмъ-же безъ наговору шестъ будутъ показывать! какая-же въ немъ безъ наговору польза! развъ градъ простого шеста испу-гается?
  - Воть, если дадуть за градоотводъ медаль, такъ куплю.

Однако, медали за градоотводъ не дали, и я его не купилъ; Сидоръ все таки остался при убъжденіи, что это шестъ не простой. Уже не первый разъ мнъ случается слышать отъ Сидора, что и между господами есть такіе, что умъютъ наговаривать. Есть у насъ барыня, которая лечитъ гомеопатическими крупинками и иногда помогаеть—Сидорь и всё крестьяне убъждены, что барыня эта "знаеть" и наговариваеть на крупина. Сколько я ни убъждаль Сидора, что туть никакого наговора нёть, что это просто гомеопатическія лекарства, которыя можно купить и давать, когда кто заболіветь, что гомеопатіей всё лечать, потому что это не трудно, не требуеть никакихь знаній,—онь все таки остается при своемь.

— Какое-жь въ такой махонькой крупкъ лекарство можетъ быть! ни скусу въ этой крупкъ нътъ, ни запаху, насилу въ ротъ поймаешь, какое тутъ лекарство! Извъстное дъло, наговоръ, она на эти крупки наговариваетъ. Вотъ фельдшеръ даетъ лекарство, такъ тамъ видно, что лекарство—либо кисло, либо солоно, либо горько. То лекарство, а тутъ, видимое дъло, наговоръ!

Осмотрввъ всв отдвлы, зашли въ ресторанъ, посидвли, послушали музыку, еще разъ зашли въ отдълъ скотоводства. На другой день все утро-діваться некуда, знакомыхъ ність-опять провельна выставкъ. Пройдусь по заламъ, зайду въ отдълъ скотоводства, постою, посмотрю, какъ коровы жвачку жують, посижу подле музыки, въ ресторанъ зайду, рюмку водки вынью, опять пойду смотреть, какъ коровы жвачку жують, музыку послушаю... Каждый день приходиль я на выставку-все надъялся встрътиться съ хозяевами, которые прівдуть на выставку, но такъ никого и не видаль, потому что другого такого простака, какъ я, чтобы на губернскую выставку **Вхать**, не выискалось. Придешь, бродишь по пустымъ заламъ: околонолудня зайдуть несколько посетителей музыку послушать или позавтракать въ ресторанъ; если-бы не было ресторана и музыки, тотакъ все время выставка и простояла-бы пустою. Пусто, уныло, видно, что вся эта выставка никому, кром'в распорядителей, не нужна. Хозяевъ нътъ, никто выставкой не интересуется, потому что, какойже интересъ для губернскихъ чиновниковъ и дамъ можетъ представ-лять какая нибудь рожь-ваза, или венсимельско-айширско-тирольская. телка? еели же и приходилъ кое-кто на выставку, то или музыку послушать, или въ ресторанъ закусить, или такъ прогуляться, для. возбужденія апетита передъ объдомъ. Только одни распорядителинужно имъ отдать справедливость-принимали живое участіе въ затвянномъ двлв и, какъ говорится, на плечахъ вынесли выставку. Не говоря уже объ устройствъ зданія и приспособленій, сколько хлопотъ нужно было, чтобы собрать то немногое, что было прислано на выставку, чтобы привлечь публику (устройство ресторана и музыки была въ этомъ отношении мъра самая практическая). Наконецъ, и вовремя самой выставки, они не жалбли силь: постоянно присутствовали и, насколько возможно, оживляли ее своею деятельностью,

устраивали испытанія машинъ, бесёды, экспертивы, и пр. Конечно, испытанія не удались, какъ это обыкновенно бываеть; пробовали, напримёръ, корчевальную машину: облюбовали въ городскомъ саду недалеко отъ выставки пень и задумали его вытащить, принесли корчевальную машину, наставили и пустили въ ходъ, трахъ... манина сломалась, а пень такъ и остался, какъ былъ, ни на чуточку съ мъста не сдвинулся. Сидоръ, впрочемъ, напередъ говорилъ, что этого пня не вытащутъ, "потому, говоритъ, это пень такой, корень ръдкой, природное дерево".

- Да ты почемъ знаешь? замътилъ я ему.
- Это по корѣ видно. Я, какъ на желѣзной дорогѣ былъ, насмотрѣлся;.. сколько мы ихъ тогда повытаскали! Сейчасъ видно, что такъ не вытащутъ,—не съ той стороны машина беретъ! такъ только еловый пень вытащить, а съ березовымъ—шалишь, нѣмецъ!

Пробовали еще конный приводъ пускать, тоже не поладились; кони испугались, порвали упражь, людей чуть не затоптали.

Агрономъ задумалъ было бесёду относительно овечьей шерсти. Собралась публика: неизмённые мы съ Сидоромъ, изображающее пріёзжихъ хозяевъ, да двое или трое изъ экспонентовъ. Началъ агрономъ объ мериносовой шерсти говорить, дощечку какую то мёдную вынулъ шерсть пробовать, но, замётивъ, что никто не слушаетъ, такъ и бросилъ.

Уныло, цусто, никому не нужно. Одинъ только я съ Сидоромъ ходимъ съ утра до вечера по выставкъ и думаемъ: "экъ насъ нелегкая понесла". Обидно даже: эта повздка мнв обощлась 28 руб. 50 коп., а за эти деньги можно десятину льну обработать. Долго потомъ я не могъ утвшиться, что повврилъ въ выставку и потратилъ на повздку 28 руб. 50 коп., которые можно было бы употребить гораздо производительнее. Утешился я только тогда, когда прочиталь отчеть и узналь, что земство дало на выствку 300 руб., министерство государственныхъ имуществъ 500 руб., министерство финансовъ 500 руб., что отъ министерствъ и разныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ выдано 3 волотыхъ, 7 большихъ серебряныхъ, 20 малыхъ серебряныхъ и 6 бронзовыхъ медалей. Значитъ, не я одинъ повърилъ въ выставку, не я одинъ думалъ, что это дъло серьёзное. Но кто же въ самомъ дёлё могь знать, что никто на выставку не прівдеть, что никто, кром'в распорядителей и нівсколькихъ городскихъ обывателей, ея посёщать не будетъ, что будетъ выставлена всего 1 лошадь, ни одной овцы, несколько плохихъ коровенокъ, нераспроданныя машины изъ какого-то склада, какой-то градоотводъ? Кто же могъ знать, что случится такое "прискорбно."

явленіе? Конечно, тѣ, которые не пріѣхали, знали, что такое губернская выставка, но я, который до сихъ поръ только читаль отчеты объ выставкахъ, гдѣ есть и "метисы", и "улучшеніе мѣстнаго коневодства", и "полезная для края дѣятельность"—развѣ я могъ знать, что и выставка есть "отрадное" явленіе въ томъ же родѣ, какъ приговоры объ учрежденіи школъ, попечительствъ, уничтоженіе кабаковъ, отдачи инородцевъ въ классическія гимназіи, и проч. и проч.

Да, близовъ локоть, да не укусишь, —такъ 28 рублей 50 конвечекъ и ухнули. Узналъ я отъ знакомыхъ, что въ одной изъ большихъ гостинницъ по случаю выставки будетъ объдъ, на который соберутся всв, и члены общества, и экспоненты, и прівзжіе хозяева. Отправился, конечно, и я, въ надеждъ, что тутъ, за объдомъ, можно будетъ потолковать объ интересующихъ меня хозяйственныхъ вопросахъ. На объдъ собралось довольно много народу: распорядители выставки, члены нашего сельскохозяйственнаго общества, постоянно живущіе въ городъ, нъкоторые изъ экспонентовъ, прівхавшіе на выставку мъстные ховяева, то есть я ("Петербургъ", какъ назвалъ меня одинъ знакомый за мое незнаніе провинціальной жизни), пов'єрившій, что, дъйствительно, взаправду будетъ выставка, что взаправду существуеть сельскохозяйственное общество и т. д., мёстные адвокаты, юристы, актеры мъстнаго театра. Ни за объдомъ, ни послъ объда, разумъется, никакихъ разговоровъ о хозяйствъ не было, и никто бы не догадался, что это объдъ по случаю выставки. Просто быль объдъ. Сначала, разумбется, выпили и закусили, потомъ съли за столъ; пока не удовлетворили голода, было не до разговоровъ; потомъ, когда выпили, оживились, и съ половины объда стали требовать отъ игравшей во время стола музыки "чего нибудь изъ Прекрасной Елены", потомъ еще выпили и пошло шампанское, разсказывание пикантныхъ анекдотовъ и, наконецъ, танцы... Вспомнились мнв наши объды на съвздахъ натуралистовъ-въ Петербургв у Демута, въ Москвв у Гурина,наши ужины послъ засъданій химическаго общества—какая разница! И мы тоже пили и пъли, и плисали, и веселились, но каждый объдъ ложился въ памяти свътлымъ воспоминаніемъ, каждый объдъ еще крвиче связываль въ одну семью разбросанныхъ по всей Россіи химиковъ. Сколько интересныхъ вопросовъ решалось за этими обедами, сколько высказывалось новыхъ мыслей, сколько жизни было въ спорахъ! А тутъ, Богъ знаетъ что! Главное дъло, что и веселья то настоящаго нътъ, того веселья, которое бываеть, когда люди соберутся для общаго дёла и сойдутся, чтобы за стаканомъ вина обмёняться мыслями.

Объдъ этотъ произвелъ на меня до крайности тяжелое впечатлъ-

ніе, потому, должно быть, что я уже почти три года ни на какихъ объдахъ не бывалъ. И отчего это на нашихъ объдахъ, чуть только выпили, сейчасъ пикантные анекдоты и канканъ? Случалось мив не разъ въ теченіи этихъ трехъ літь бывать на обідахъ у крестьянъ, по случаю новоселья, обновленія свічи въ Никольщину и т. п., т.-е. на такихъ объдахъ, гдъ собираются всъ хозяева деревни. Никогда не слыхаль я за этими объдами ничего пикантнаго, ничего скандальнаго: усядутся всв чинно за столь, сидять степенно, толкують о хозяйствъ, о погодъ, объ ожидаемыхъ урожаяхъ и заработкахъ, о мъстныхъ интересахъ... выньютъ-загалдятъ, разговоръ дълается оживленятье, но никогда не принимаеть скоромнаго направленія; начинаются мечтанія о томъ блаженномъ времени, когда клівбъ будеть родиться хорошо, — ничего пикантнаго, нескромнаго. Видно, что у людей есть общіе интересы, что имъ есть о чемъ поговорить; а у насъ никакого общаго интереса нъть, говорить не о чемъ, и единственное, на чемъ мы сходимся, что всвиъ намъ обще и доступно-это мотивы изъ "Прекрасной Елени".

Усталый, измученный, прищель я въ свой номеръ.

- Ну, что, Сидоръ?
- Домой бы пора **Вхать**, А. Н. У насъ, чай, ужь ленъ начали мять.

Да, домой, домой; но мит хоттось проделать все до конца, и потому я остался еще на день, чтобы побывать въ заседании нашего сельскохозайственнаго общества, назначенномъ по случаю выставки.

Собрались, разумъется, кто?-присутствующіе городскіе члены общества, живущіе въ городів, козяйствомъ самолично не занимающіеся и состоящіе на службъ. Я такъ и думаль, что предсъдатель откроеть засвданіе рвчью, въ которой, какъ предсвдатель валдайскаго съвзда ("Земледвльческая газета" 1872 года, № 19), обратить вниманіе съвзда на то, что вообще, сельское хозяйство въ губерніи въ упадкв. "что немногіе хозяева занимаются имъ съ знаніемъ и капиталомъ; что изъ этихъ хозяевъ почти никто не прибылъ на съвздъ, а тв немногіе, которые присутствують, —или вовсе не имѣли своего хозяйства, или перестали и перестають имъ заниматься; что, хотя управою было разослано более ста приглашеній, но, какъ настоящій, такъ и прошлый съвзды были малолюдны, и что это, повидимому, указываеть на малый интересь, возбуждаемый съвздомъ между хозяевами; поэтому не следуеть ли на будущее время прекратить созывъ съездовъ, или же принять какія либо міры, чтобы собранія эти были полезны и возбуждали вниманіе сельскихъ хозяевъ". Но предсёдатель этого не сказаль, и, вообще, никакой ръчи не сказаль, да и не

кому было обратиться съ ръчью, потому что изъ мъстныхъ землевладъльцевъ-хозяевъ прівхаль на выставку одинь только я, да еще двое помъщиковъ-экспонентовъ, выставившихъ скотъ. Съли; секретарь объявиль, что господинь такой-то сделаеть сообщение объ обработкъ паровыхъ полей. Оказалось, что господинъ намъренъ былъповторить то, что онъ объщаль уже на бывшемъ два года тому назадъ сельскохозяйственномъ съвздв, и что имъ было напечатано въ особой запискъ. Записка эта очень интересна; въ ней господинъ агрономъ заявляеть, что онъ получилъ козяйственное образование въ высшемъ агрономическомъ заведеніи, быль послань для усовершенствованія за границу и, наконець, зав'ядываль хозяйствомь казенной фермы, гдв убвдился, что у насъ не применимы 'тв улучшенные способы полевоздёлыванія, которые употребляются за границею, чтомы не можемъ употреблять улучшенныя орудія, разумъется, вслъдствіе "недобросовъстности русскаго крестьянина", вслъдствіе "невъжества и безсовъстности" батраковъ, вслъдствіе "безотвътственности и извёстныхъ намъ качествъ русскаго крестьянина относительно егопренебреженія и невниманія къ чужой собственности". Дізло, видите ли, въ томъ, что, когда агрономъ завѣдывалъ казенной фермой, то съ нимъ случилось то, что случилось со многими хозяевами, которые безъ толку заводили плуги и разныя улучшенныя машины. Оказалось, что орудія и машины не производили того количества работы, которое полагается, что ихъ портили и ломали, что лошади были худы и искальчены, что въ рабочемъ сарав не было порядка, и орудія сваливались безъ разбору въ кучу, такъ "что часто рабочій, вывзжая въ поле, опаздываль двумя часами, собственно за невозможностію вытащить нужное орудіе; что у него въ "хозяйстві пошлаломка орудій, съ ежедневной потерей различныхъ частей снарядовъ и инструментовъ" и т. д., и т. д. Агрономъ, конечно, свалилъ все на недобросовъстность, невъжество и прочія дурныя качества русскаго крестьянина, пришель къ убъжденію, что съ такимъ народомъ ничего не подълаеть, и забраковаль всв улучшенныя орудія. Затвиъ, на основаніи различныхъ соображеній, агрономъ пришолъ къ завлюченію, что у насъ не примѣнима плодосмѣнная система, что мы не можемъ свять клеверъ, не можемъ употреблять искуственные туки, улучшать скоть и пр. Такъ что мы должны оставаться при старой трехпольной систем в хозяйства, отдавать земли на обработку крестьянамъ издёльно, съ ихъ орудіями и лошадьми, вести такое же скотоводство, какъ прежде, словомъ дёлать то, что дёлается нынё въ падающихъ годъ отъ году хозяйствахъ. Но, внушая оставаться при старой системъ хозяйства, агрономъ все таки предлагаетъ нъкоторым

улучшенія, которыя должны возвысить доходность имѣній и способствовать увеличенію благосостоянія крестьянь. Эти улучшенія состоять въ томъ, чтобы вывозить навозъ зимой, и пахать яровое поле на зиму. Объ этомъ-то собственно и было сдѣлано сообщеніе. Ну, разумѣется, поспорили: нельзя же—все таки засѣданіе общества!

Вся эта повздка мнв обощлясь 28 р. 50 к., то есть 4 куля ржи, или 9 кулей овса. Чему же я за эту сумму научился? что узналь полезнаго?

А то, что и выставки, и съвзды сельскихъ хозяевъ, и сельскохозяйственныя общества не болве, какъ "отрадныя явленія", такія же, какъ приговоры о школахъ, объ уничтоженіи кабаковъ и пр.

Прискорбно однако видъть, что есть, подобно мнѣ, люди, которые върять и въ выставки, и въ съвзды, и въ отчеты. А какой отчетъ написанъ о нашей выставкѣ!!

## V.

Я отпраздноваль илтую годовщину...

Зима, въ нынѣшнемъ году, такая же лютая, какъ въ 18\$0—71. Моровы стоитъ страшные — птицы замерзаютъ. Декабрь. Въ пять часовъ уже темно...

Я возвратился со скотнаго двора, выслушаль отчеты старосты, сдёлаль распоряженія назавтра, записаль приходь, расходь, умолоть и пр., напился чаю, спросиль уроки, у дётей, и въ восемь часовъ...

"Вышивъ водочки и поужинавъ", ложусь спать. Этой же фразок начиналось и мое первое письмо "изъ деревни"; но пріятель, котораго я просиль передать письмо въ редакцію, вычеркнуль слова "выпивъ водочки". Вышло, по моему, нескладно, а главное --- невърно, потому: вто же въ деревив, будучи настолько богатъ, чтобы всегда имъть на дому водку, ложится спать, не вышивъ ен за ужиномъ? Ясно, пріятель вычеркнуль эти слова, желая меня соблюсти; изв'єстно, что у насъ, если кто потеряетъ мъсто и очутися безъ службы, да къ тому же, понадеть въ деревню, то онъ никакого дела себе найти не можеть, оть скуки начинаеть пить и спивается, точно такъ же, какъ, обратно, муживъ обывновенно спивается, если попадетъ на службу, гдъ у него никакого настоящаго дъла нътъ. Пріятель, должно быть, ·боялся, чтобы не подумали, что я сделался въ деревне пьяницей и, соблюдая меня, зачеркнуль "выпивъ водочки": обыкновенно всв начинають съ того, что выпивають только за ужиномъ, потомъ привыкають вынивать и за объдомъ, потомъ, мало-по-малу, привыкаютъ

опохивлятся утромъ, а разъ человвиъ сталь опохивляться — не даромъ говорится: "пей, да не опохивляйся" — и утромъ, на тощакъ, вмвсто чаю, пить водку—кончено; разумвется, кончено для человвиа, который не работаетъ. Работающему мужику нипочемъ, даже полезно, выпить стаканъ водки въ пять часовъ утра, передъ завтракомъ.

Теперь за меня опасаться нечего, соблюдать меня не нужно; потому что прошло уже пять лёть, и я не снился, несмотря на то, что въ Петербурге, передъ отъёздомъ, многіе предсказывали мнё такой конецъ. Конечно, я пью, и даже не водку, а "вино", въ акцизномъ значеніи этого слова, а говорять, акцизное то вино и иметь свойство дёлать людей пьяницами и развивать "запой", который неизвёстенъ въ чужихъ странахъ, где пьють настоящее, а не акцизное вино; выпиваю рюмку - другую за обедомъ; нужно же что нибудь пить, когда настоящаго вина нёть; выпиваю и за ужиномъ, но, все-таки, не спился, потому что никогда не опохмёляюсь, а отпиваюсь по утрамъ чаемъ. Поэтому, желая вновь описать мой зимній день, нисколько не опасаясь, начинаю:

...Выпивъ водочки и поужинавъ, и ложусь спать, уложивъ предварительно детей, изъ коихъ младшій—спить въ моей комнать, рядомъ со мною, и ночью находится спеціально подъ моимъ надворомъ, потому что у меня нъть ни няньки, ни гувернантки. Засыпая, я уже не мечтаю теперь о клеверъ, потому что мечты исполнились и клеверныя поля существують въ Батищевъ; теперь загады мои идуть далее, и я мечтаю какъ бы устроить винокуренный заводецъ, и устрою, когда акцизное дёло будеть настоящимь образомь установлено, такъ что можно будетъ разсчитывать на что нибудь в рное. Сплю я спокойно, ничто не нарушаетъ мой покой; не слышно даже отрывистаго лая Лыски, котораго, увы! уже нъть на свъть. Да, Лыски уже не существуеть, и причиною этому я-я, внесшій новые элементы въ мирную жизнь прежнихъ обитателей Батищева. Какъ ни хитеръ, какъ ни остороженъ былъ старый Лыска, но все же попался таки на зубы волку, а всему я причиной; какая, казалось бы, связь могла существовать между мною, жившимъ въ Петербургв, и Лыской, жившемъ въ какомъ то уединеннымъ Батищевъ а вотъ же! не попади я изъ Петербурга въ Батищево, не расширь я своего хозяйства, не разведи я разныхъ новшествъ, жилъ бы да жилъ старикъ-Лыска и мирно бы почиль между поленицами дровь, за овиномъ; конечно, и Лыска виновать, потому что, живи онъ по старому, не увлекайся, быль бы до сихъ поръ здравъ и невредимъ; но увлекаться такъ свойственно нетолько собакв, а и человвку, одаренному высшимъ разумомъ. Да, бѣдный Лыска, дорого поплатился ты за свои увлеченія на старости лѣтъ!

Прежде, когда въ Батищевъ, кромъ меня, жилъ только староста, скотникъ и Сидоръ, какъ мы жили, когда я описалъ въ моемъ первомъ письмъ, у насъ была всего только одна собака-старый Лыска. Жиль тогда Лыска въ свияхъ старухиной избы, которыя на ночь аккуратно запирались; поэтому Лыска, чуя волковъ, могъ брехать, но волки ему ничего сдёлать не могли, такъ какъ двери занирались плотно. Днемъ Лыска далеко не отходилъ, иногда развъ, если старуха поскупится бросить ему хлёба-тогда старуха и Иванъ жили на своемъ хлебе — побежить онъ, поднявши хвость крючкомъ, мелкой рыспой, на мельницу, повстъ тамъ мучной пыли, напьется въ ръчкъ, а потомъ сейчасъ же вернется домой, ляжетъ около избы и брешетъ на провзжающихъ. Уменъ онъ былъ удивительно: никогда никого не укусить, но зато никого и не пропустить; чуть только заслышить колокольчикъ или стукъ телъги-намъ часто и не слышно еще-тотчасъ начинаетъ, лежа, отрывисто побреживать; вотъ колокольчикъ ближе и ближе, Лыска встаеть, рысцой бъжить къ полевымъ воротцамъ, встръчаетъ проъзжающаго съ громвимъ лаемъ, провожаетъ его по усадьбв и, затвив, опять возвращается на свое место. Никогда онъ не злился, никогда не бросался подъ ноги лошадямъ, ни къ кому съ лаемъ не приставалъ, -- умивищая собака былъ и совершенно хорошо понималь, что его дёло-только брехать и тёмъ давать знать хозяину, что кто-то идеть или вдеть. Свой колокольчикъ, стукъ-своей телеги, своихъ лошадей Лыска зналъ отлично и никогда не лаяль на своихь, какь заменившія его глупыя молодыя собаченки, которыя лають и на чужого, и на своего, даже на меня, когда я возвращаюсь домой поздно вечеромъ. Бывало, ждешъ Сидора со станціи; услышимъ колокольчикъ, Лыска не ласть--- върно, значить, Сидоръ вдеть: Лыска узналь свой колокольчикь; идешь навстрвчу чтобы поскорве получить письма и газеты—это было еще въ то время. когда я въриль тому, что пишуть въ газетахъ — а Лыска уже бъжить впередъ и весело виляеть хвостомь, точно сказать хочеть: это-Сидоръ со станціи вдеть и письма тебв везеть. Лыска даже понималь, когда Сидоръ везеть письма, а когда нътъ; потому что, когда везеть, то, зиая, что это мнв доставить удовольствіе и что я всегда радуюсь, когда получаю письма, Сидоръ вдеть скорве, веселве; когда же нъть--- вдеть шагомъ. Заслышу, бывало, колокольчикъ; если Лыска весело бъжить къ воротцамъ-бъгу: навърно письма или, по крайней мъръ, журналь-журналу я тоже всегда особенно радовался; если же Лыска бъжить вяло, мелкой рысцой-и спъшить не стоить: навърнооднъ газеты. И какой удивительный слухъ быль у этого Лыски — у дворнягъ именно слухъ развитъ, а не чутье, какъ у охотничьихъ собакъ-никогда не ошибется. На что уже тонокъ слухъ у Ивана-старосты: всв колокольчики знаеть, и мирового, и станового, и акцизнаго-вотъ, еслибы Иванъ держалъ кабакъ, поймай его съ виномъ неузаконенной крыности! За версту услышить, что акцизный едеть, сейчась — бухь спирту въ бочку: измъряй, батюшка, градусы; а увхаль-опять водицы можно подбавить-и оединскаго барина, и волостного; но все-таки, Иванъ колокольчикъ бардинской барыни отъ нашего отличить не можеть, а Лыска отличаеть. Подъ вечеръ Лыска никуда не выходиль, развъ лътомъ иногда — Лыска отлично зналь, что летомъ волковъ бояться нечего — зайдетъ въ домъ, выпроситъ себъ какой нибудь кусочекъ, съъстъ и пойдеть на свое мъсто, къ старухиной избъ; зимой же Лыска даже въ домъ не ходилъ: съ ранняго вечера, въ сумерки, заберется въ свии старухиной избы и, чуть заслышить волка, отрывисто побрехиваеть въ свияхъ, не высовывая оттуда носа. Умнвишая быль собава и дожиль бы до глубокой старости, не случись со мною того, что случилось.

Прівхаль я, началь разводить хозяйство—и все измінилось. Первую зиму я прожиль въ Батищевъ при тъхъ же условіяхъ, какъ жили прежде; но, съ наступленіемъ весны, пошли переміны: быковъ, которые дотоль содержались въ именіи, я замениль коровами; следовательно, пошли молочные скопы, выпойка телять; завель пару лошадей, овецъ, свиней, куръ, утокъ, словомъ-господскій домъ сталъ заводиться. Народу прибавилось, прибавилось и запашки, потому что начали драть пустяки подъ ленъ, пошли во всемъ новые порядки. Скотнику понадобилась собака: и въ полъ, около овецъ, безъ собаки нехорошо, и дома, когда есть лошади, телята и проч., безъ собаки нельзя. Дати староста тоже говориль, что, разь у нась теперь будеть большое заведение — безь собакъ нельзя, потому что сторожу одному не усмотреть, а держать двухъ сторожей дорого будеть стоить, да и двоимъ-то такъ не укараулить, какъ укараулятъ собаки. Поговорили и решили развести собакъ. Скотникъ досталъ откуда-то щенка-сучку. Мы решили взять сучку, во-первыхъ, для того, чтобы ь имъть свой заводъ собакъ; во-вторыхъ, потому, что на скотномъ дворъ безъ сучки не хорощо: обыкновенно, когда корова отелится и схолится, скотникъ выкидываеть последь на задворокъ своей избы, где онь повдается собаками, а есть примъта, что если послъдъ събстъ сучка, то корова следующій разъ телить телочку, а если последь съвсть кобель-то бычка; такъ какъ каждый желаеть, чтобы у него родились телочки, то, поэтому, на скотномъ дворѣ нужно держать сучку.

До сихъ поръ, Лыска жилъ отшельникомъ, далъе мельницы никуда не ходилъ, даже въ ближайшія сосъднія деревни на собачьи
свадьбы никогда не бъгалъ. Правда, окрестныя сучки относились къ
нашему Лыскъ съ уваженіемъ, и каждая, заведя свадьбу, забъгала къ
намъ; но Лыска, относись къ посътительницамъ любезно, никогда не
увлекался и, когда сучка, справивъ свадьбу на нашемъ огородъ, убъгала далъе, то Лыска никогда за нею не уходилъ, а оставался дома,
при своей должности.

Завель скотникь сучку, и жизнь Лыски совершенно изменилась. Прошло льто, наступила осень, поставили скотъ на станъ, скотникова сучка стала потираться около старухиной избы, гдв теперь была устроена общая застольная, въ которой объдали: старуха, Иванъ, Сидоръ, Савельичъ, Авдотья, солдатка и другіе. Понятно, что сучкъ около скотника, который быль на отсычномь и дорожиль своимь хлвбомъ, было менве поживы, чвмъ въ моей застольной, гдв хлвбъ вольный. Мало-по-малу, сучка совсвиъ отвыкла отъ скотниковой избы, переселилась въ застольную и только ночевать ходила на скотный дворъ въ солому. Между темъ, Лыска попривыкъ, привязался къ сучке и сталь менве осторожень. Вдеть кто-нибудь, Лыска еще издалека услышить, брехиеть разъ другой; сучка, которая возилась гдё нибудь на вадворкахъ съ ребятами, какъ сумасшедная, съ лаемъ летитъ къ нему на помощь, бросается на встрвчу провзжающимъ, провожаетъ ихъ чуть не съ версту. Лыска, разумбется, тоже увлекается, тоже бъжить трюшкомь за экипажемъ... а потомъ сучка --- хочется ей, по младости, ръзвиться—начинаетъ возиться съ Лыской, прыгаетъ около него, хватаеть за морду, за ноги, вызываеть бороться, играть; Лыска рычить, виляя хвостомь, но не уходить; мало-по-малу, самъ старикъ увлекается, и начинается собачья возня за амбарами, а туть, смотришь, кто нибудь эдеть — началь Лыска и частенько прозевывать нужно лаять; сучка опять несется за экипажемъ, а за нею труситъ старикъ.

Между твмъ, къ зимъ коровы стали телиться. Отелится корова, схолится, скотникъ выкинетъ мъсто на задворокъ, чтобы сучка съвла; теленокъ окольетъ, скотникъ облушитъ и тоже за избу выкинетъ, собакамъ на пропитанье. А телятинка, да еще сырая, не въ примъръ вкуснъе, чъмъ хлъбныя корки, которыя даетъ собакамъ въ застольной старуха; повадился и Лыска ходить къ скотной. Поъстъ телятинки, что останется—зароетъ въ снътъ или въ солому, чтобы воронье не растаскало, покатается въ снъту и лажетъ отдыхать на соломъ, рядомъ

съ сучкой. Сдружился Лыска съ сучкой, сталъ похаживать ночевать къ ней въ солому: скучно стало спать одному въ свняхъ старухиной избы; какъ отъужинаютъ въ застольной—смотришь, сучка уже летить на скотный дворъ, а за нею рысцой бъжитъ Лыска.

Первая зима прошла благонолучно; волки ни разу даже близко не подходили, хотя въ шести верстахъ отъ меня волки нетолько собакъ переловили, но одинъ изъ нихъ, бѣшеный, перекусалъ людей, такъ что нѣсколько человѣкъ умерли, и спасся только одинъ, который, будучи легко раненъ, прибѣжалъ тотчасъ къ намъ въ деревню—я его видѣлъ и никогда выраженія испуга на его лицѣ не забуду, да и какъ не испугаться, зная, что черезъ нѣсколько дней взбѣсищься?—къ старику-пруднику Андріану, чтобы тотъ заговорилъ рану; котя Андріанъ и отказался заговорить, объяснивъ, что онъ можетъ заговаривать только отъ укушенія бѣшеной собаки, но отъ укушенія бѣшенаго звѣря не можетъ: силы ему такой не дано; однако, указалъ другого старика, который успѣлъ заговорить во время, и мужикъостался живъ.

Въ мартъ сучка сыграла свадьбу и, нужно отдать ей справедливость, не измънила старому другу; всъ набъжавшіе изъ сосъднихъ деревень женихи получили отказъ. Когда сучка щенилась, общимъсовътомъ мы ръшили оставить одного щенка, потому что заводъ корошъ, и выбрали самаго крупнаго кобелька—какъ двъ капли старикъ Лыска. Кобелекъ этотъ былъ причиною многихъ несчастій.

Сучка, разумфется, отлично выкормила одного щенка, потомъ, въіюнь, прівхаль на каникулы мой сынь, а у ребять, извъстно, первоедъло-играть со щенками, а играя, разумъется, что самъ встъ, то и щенку. Откормили щенка на славу и, не знаю какъ, прозвали Цурикомъ; сначала манили "цуцу-цуцу", потомъ "цуцикъ", потомъ "цурикъ"; такъ и осталось прозвище Пурикъ. Песъ вышелъ огромный, толстый, съ длинною шерстью, сильный и умный, но до крайности ленивый; сначала Цуривъ вздумаль было глупить: кусаться втихомолку началъ; лежитъ, бывало, подлъ дома, около крыльца, идеть кто нибудь чужой, не брехнеть, пропустить мимо себя, а какътоть взойдеть на крыльцо, сейчась бросится безь лая, схватить сзади за полу и потянеть внизь, такъ что иной оть неожиданнаго нападенія слетить съ крыльца. Однако, Савельичь, который удивительный мастеръ школить собакъ и кошекъ, скоро отучилъ Цурика кусаться—и прелестивний песь сталь. Однимь быль нехорошь: ленивь быль очень; лежить, бывало, посреди двора, и чуть заслышить чтонибудь, а слухъ у него былъ не хуже, чвиъ у старика Лыски, брехнеть раза два и завоеть оть лени, да такъ громко и протяжно. Я

увъренъ, что Цуривъ вылъ отъ лъни; какъ умный песъ, онъ понималъ, что долженъ брехать, когда что нибудь услышить, но брехать лънь—брехнеть и завоеть, опять брехнеть и тянеть. Иванъ, однако, думалъ иначе. Ивану это вытье Цурика очень не нравилось и, не заступись я, онъ бы его непремънно застрълилъ. "Навоетъ онъ намъ, постоянно твердилъ Иванъ:—ахъ, ужь какъ я этого вытья не люблю всъмъ песъ хорошъ, да только держать его не слъдуетъ".

- Да это онъ отъ лени воетъ.
- Нътъ. И кому это онъ воетъ: на смерть кому, или на несчастье какое, или на пожаръ? и все, поднявши голову, воетъ: не себъ, значитъ, а кому нибудъ другому.
  - Пустяви, отъ лени воеть.
- Не говорите, А. Н., были у насъ примъры. Старый нашъ баринъ охотникъ былъ до собакъ; сетерокъ у него былъ преотличнъйшій и что же бы вы думали? вдругъ сталъ выть, всю зиму вылъ, а весною "Положенье" вышло. Баринъ тоже все не върилъ, а какъ случилось, такъ и говоритъ мив: "правда твоя вотъ онъ къ чему вылъ". Вотъ и у насъ тоже, передъ смертью брата, сучка все выла. Я и застрълилъ ее, а все таки братъ умеръ, потомъ его жена померла.

Разъ—это было на страстной—въ числѣ разныхъ бумагъ, сотскій принесъ мнѣ повѣстку. Я прочиталъ: Савельича требуютъ въ станъ для выслушанія объявленія прокурора К. окружного суда. Я удивился, какія такія дѣла могутъ быть у Савельича въ окружномъ судѣ. Выхожу въ кухню.

- Какія это, Савельичь, у тебя діла въ К. окружномъ судії? Савельичь посмотрівль на меня съ недоумівніємь.
- Повъстку принесли, требуютъ тебя въ станъ для выслушанія объявленія приговора К. окружнаго суда. Какое это у тебя тамъ дъло?

Савельичъ сконфузился и началь усиленно тереть рукою лысину—признакъ, что онъ находится въ волненіи. Я сталь разспращивать; оказалось, что, нъсколько льть тому назадъ, когда Савельичъ собираль на церковь, на какомъ-то постояломъ дворъ въ К. губерніи у него украли кружку съ собранными деньгами, о чемъ онъ туть же заявиль становому приставу. Савельичъ подробно разсказаль, какъ у него, во время сна, украли кружку, въ которой было рубля два серебряныхъ денегъ, какъ онъ пожаловался становому, какъ его потомъ уже разъ требовали къ слъдователю.

— Зачёмъ же вы жаловались? замётиль Иванъ, который Савельичу всегда почтительно говорить "вы".

- Разсердился очень, потому что прямо изъ подъ рукъ унесли.
- Эхъ вы! а еще бывалий человъкъ, у генерала служили. Ну, вотъ и отвъчайте теперь. Маленькій судокъ— безъ хліба годокъ.

Савельнчъ быль сильно взволновань и въ первый разъ за все время своей службы попросиль у меня денегь на случай. Я даль ему денегь и старался объяснить, что ему нечего бояться, что отвёчать ему не придется, что его могуть вызвать только въ качествъ свидътеля, вообще, старался успокоить. Однако, я и самъ не зналь: не могуть ли потребовать Савельича, хотя бы и въ качествъ свидътеля, въ К.? какъ его туда доставатъ? кто его тамъ будетъ кормить? не придется ли ему идти туда по этапу или такъ какъ нибудь, питаясь христовымъ именемъ! Желъзной дороги въ К. нътъ— не на почтовыхъ же поъдетъ Савельичъ? Конечно, всъ эти сомивнія Савельичу я не высказаль, чтобы не обезнокоить старика, объщаль не оставить его и предполагаль, когда дъло выяснится, съъздить въ станъ или, если понадобится, въ городъ. Тутъ, уже не въ первый разъ, живя въ деревнъ, я пожалътъ, что не обладаю даже такими элементарными юридическими познаніями.

Савельичь, казалось, успокоился, и мы рёшили, что онъ пойдеть въ станъ на другой день праздника; но это спокойствіе было только кажущевся... И праздникъ вышелъ Савельичу не въ праздникъ, и страстную субботу, и первый день праздника, Савельичъ пролежалъ на печкъ—голова, говорилъ, болить—только и слёзъ съ печи разъ, когда "святыхъ" принесли. Даже никакого особеннаго торта мнѣ къ празднику не приготовилъ!

На второй день праздника я убхаль вы гости, а Савельичь безь меня ушель въ станъ. Вечеромъ, когда я возвратился домой, Иванъ доложилъ, что Савельичъ ушелъ.

— Не знаю, какъ дотащится старикъ, очень уже осунулся за эти дни—въдь онъ все время на печкъ лежалъ, почесть ничего не ълъ, даже порцію на розговинакъ не выпилъ. Сегодня, какъ сталъ со всьми прощаться—заплакалъ. Имущество свое—халатъ и сумочку мнъ придовърилъ, просилъ, если не вернется, прислать къ нему въ острогъ. Собачку его, Шумилу, просилъ беречь. Вотъ оно, кому Цурикъ вылъ! прибавилъ Иванъ.

Жалко мей было старика; я и не подозраваль, что онь именно оть тоски и безпокойства пролежаль праздникь на печка. И эта забота о своемь имущества!.. а все имущество, съ которымь Савельичь пришель ко мей и которое во время его жизни у меня нисколько не пріумножилось, состоить и стараго побуравшаго малиноваго халата и клеенчатой сумочки, набитой разной дрянью и, главнымь обра-

зомъ, обрѣзками разноцвѣтной бумаги, которую Савельичъ употребляетъ для украшенія приготовляемыхъ имъ въ торжественныхъ случаяхъ конфектъ.

Оказалось, однако, что Цурикъ вылъ не Савельичу. Черезъ нѣсколько дней Савельичъ вернулся домой веселый, радостный, здоровый, даже нѣсколько подгулявшій — ему объявили, что дѣло прекращено.

Савельичь до сихъ поръ живеть у меня, и человъкъ онъ для меня очень полезный: моеть столовую посуду, ставить самоварь, топить печи. Літомъ, когда соберутся діти, да еще подъйдеть кто нибудь изъ петербургскихъ друзей, мыть посуду и ставить самоваръдъло не шуточное, потому что ежедневно приходится поставить не менъе семи самоваровъ, и Савельичъ все это успъваетъ дълать, "потому что презвычаенъ къ этому, говоритъ Авдотья: -- его въ Петербургъ, когда у генерала служилъ, пріучили-ихъ баринъ, въдь, стротій быль". Зимою, главное занятіе Савельича—топить печи въ дом'в, на что онъ удивительный мастеръ, "оттого, что на градусы смотръть умъетъ", говоритъ Матрена, молодая баба-теперь жена Сидора, которую я взяль въ домъ, когда дети перевхали въ деревню-если я въ случав отсутствія Савельича, замвчу Матренв, что она не хорошо вытопила печи. Дъйствительно, Савельичъ — мастеръ топить печи, и если бы не онъ, то, я думаю, я давно бы замерзъ въ моемъ колодномъ домъ. Савельичъ всегда съ утра посмотритъ, какова погода, откуда дуеть вътеръ, сколько градусовъ показываетъ термометръ, висящій у меня въ вомнать, и, сообразивъ все, соотвытственно толить печи, свойства которыхь онь изучиль до тонкости; всегда бываеть достаточно тепло и скорве жарко — градусовъ 20 на высотв термометра — чвмъ холодно. Одинъ разъ только въ нынвшнемъ году -Савельичъ оплошалъ. Въ началъ декабря стояли оттепели, и Савельичь, разумъется, топиль слегка; 14-го декабря было тепло, такъ что, перевзжая на мелкой быстринкъ ръчку парой, гуськомъ, на санкахъ, я провалился, но въ тотъ же день, съ объда, стало потягивать вътеркомъ отъ Петербурга — самый мерзкій у насъ вътеръ; къ вечеру стало подмораживать, и за ноче морозъ, при сильномъ съверномъ вътръ, усилился такъ, что на другой день, 15-го, было уже 25 градусовъ мороза, а 16-го болве тридцати градусовъ. Птицы за мерзали. Прасолъ, который купилъ у меня скотъ и долженъ былъ къ 17-му пригнать ко мнъ скотъ, скупленный имъ у разныхъ лицъ, явился, везя на саняхъ двухъ заръзанныхъ коровъ, которыя, пройдя пять версть, отморозили ноги, а остальной скоть онъ бросиль на дорогв въ какомъ то господскомъ домв. Всв работы остановились, потому что не было возможности нетолько возить навозъ, но даже и

въ лесь за дровами бхать. Сидоръ, который новхаль было зачемъ то въ деревню безъ башлыка, провхавъ одну версту, отморозилъ уши, Такъ какъ наканунъ была оттепель и печи были протоплены слегка, то за ночь домъ сильно охолодалъ---вътеръ, главное, пронялъ; поутру Савельичъ схватился топить печи, но, пока онъ ихъ вытопиль, температура въ комнатахъ понизилась до четырехъ градусовъ тепла; къ вечеру, несмотря на то, что печи были накалены такъ, что дотронуться нельзя было, температура комнаты самой теплой была 8 градусовъ, а къ утру понизилась до шести градусовъ; за ночь цвъты на окнахъ померзли; мокрый вёникъ, которымъ Савельичъ мететь комнаты, оставленный на ночь въ углу комнаты, примерзъ къ полу. Но туть уже Савельичь быль не виновать, потому что кто же могь предвидъть, что на другой день оттепели будетъ морозъ въ 25 градусовъ? Однако, бабы, Авдотья и Матрена, которыя ввчно воюють съ Савельичемъ и не любять его за то, что онъ учить ихъ порядку и называетъ мужичками, на что они отвъчають: "да, мужички, халуйками не были, панскихъ горшковъ не выносили", все-таки, не вытерпъли попрекнули Савельичу: "не усмотрълъ градусы, старый".

А что было на скотномъ дворѣ—упаси Господи! Несмотря на то, что у меня хлѣвы довольно теплые, съ соломеннымы потолками—все промерзло; коровы стоятъ сгорбившись и трясутся; выпустятъ на водопой — поибѣгутъ, хватятъ немного воды — еще хорошо, что вода ключевая теплая—и назадъ; не знаю, какъ справлялся старикъ-водовозъ, который возитъ воду молодому скоту. Однако, все обощлось благополучно: люди всѣ на скотномъ дворѣ здоровы; ни одна корова ногъ не отморозила; даже голландская, за которую я болѣе всего опасался, потому что она привязана какъ разъ противъ воротъ; ни одинъ теленокъ не замерзъ, и скотъ, хотя похудѣлъ и убавилъ молока, но здоровъ.

Аккуратно исполняя свои занятія, Савельичъ находить врема сдёлать кое-что и для себя, "на свои прихоти", какъ говорить Авдотья. То онъ мыло варить: собираеть, при чисткъ подсвъчниковъ, стеаринъ, разные огарки, сало изъ кострюль и варить мыло. Варить онъ мыло по своему: сдёлаеть щелокъ, нальеть въ кострюлю, прибавить извести, стеарину и соли и варить, пока не получится густая бълая масса, которую онъ разливаеть въ формы. Сколько разъ я объяснялъ Савельичу, что такъ мыло варить негодится, что нужно сдёлать щелокъ, сварить съ известью, дать отстояться, слить чистый ъдкій щелокъ, положить въ него стеаринъ, сварить и отсолить, но Савельичъ моимъ совётамъ не внимаетъ и продолжаетъ варить по своему.

- Такъ мыла больше выходить, говорить Савельичь.
- Да, въдь, оно не мылится, никуда не годится, говорю я.
- Ничего. Бабы беруть и похваливають.

Своимъ-мыломъ Савельичъ награждаеть бабъ и моется самъ.

Вообще, Савельичь очень любить свои загады, вёчно выдумываеть разныя штуки—"прихоти", какъ говорить Авдотья—вёчно надъ чёмъ нибудь возится, что нибудь изобрётаеть, строить насчеть своикъ изобрётеній воздушные замки, въ Москву собирается, когда потеплёеть.

Савельичь, преимущественно льтомъ, въ покосъ, когда всв люди заняты, вздить иногда за письмами на станцію; вздить онь обывновенно на бытовыхъ дрожкахъ, на маленькой лошадей, которую онъ самъ себы выбраль и потому считаеть лучшею изъ всыхъ рабочихъ лошадей. Не понравилось ему почему-то вздить на дрожкахъ, и вотъ задумаль онъ сдылать себы собственный экипажъ; смотрю я какъ-то разъ—мастерить себы Савельичь что-то особенное, не то ящивъ, не то вресло — доска, съ трехъ сторочъ колышки вбиты, сидить Савельичь и оплетаеть между колышками стеблями стараго хивля, который срызають на зиму.

- Что это, Савельичь, ты дълаешь?
- Штука будеть; сами увидёть изволите, когда кончу, что отличнѣйшая штука будеть, говорить самодовольно Савельичь.
- Это онъ экипажь себь мастерить, въ Москву вхать хочеть; продасть конфекты на Покрова, лошадь себь на кожевнъ купить и повдеть свои пряники въ Москвъ продавать, замъчаетъ Матрена, проходя мимо.
  - А нажъ! дразнитъ ее Савельичъ, разсерцившись: --мужло!
  - Ну да, мужичка и пр. Начинается перебранка.

Черезъ нёсколько времени, я послалъ Савельича на станцію. Еще навануні онъ снарядиль свой эвипажь: взяль передокъ отъ телеги, поставиль на него свое кресло—ящичекъ даже подъ сидініемъ придівлаль: "чтобы Відомости не замочило"—Савельичь, по старинному, называеть газеты відомостями—привязаль веревками. На другой день, утромъ, всі собрались смотріть, какъ поідеть Савельичь въ своемъ экипажі; Савельичь нисколько не сконфузился, запрегь лочиадь, сіль въ свое кресло, поставиль ноги на оглобли и торжественно выйхаль съ рабочаго двора.

— Возьми, Савельичь, корзиночку на колёни: зачёмь добро терять? подставишь лошади подъ хвость, когда понадобится, да и штаны чище будуть, подсмёнлся кто-то.

Однако, Савельичъ съвздилъ, да еще посылку для сосвдней ба-

рыни привезъ-ящивъ съ чаемъ. Ящивъ этотъ онъ поставилъ на свое кресло одноволку, а самъ сълъ на ящивъ.

Самое любимое дѣло Савельича — приготовлять конфекты и при этомъ изобрѣтать новыя сладости изъ такихъ матеріаловъ, которые, казалось, вовсе не могутъ служить для приготовленія кандитерскихъ издѣлій, напримѣръ, изъ сырыхъ турецкихъ бобовъ. Лишъ только у Савельича заведутся деньги, онъ покупаетъ сахаръ или сахарный песокъ, чего Авдотья выносить не можетъ.

— Накупиль сахару, старый прихотникь; рубашекь нѣть, а онъсахаръ покупаеть. Не давайте вы ему денегь, А. Н., а лучше холстакупите, да прикажите Химѣ ему рубашки сшить.

Купивъ сахару, Савельичъ начинаетъ дълать конфекты: леденцы, миндальное печенье, въ которое онъ, вмёсто миндаля, кладетъ размоченные турецкіе бобы — это изобратеніе Савельича — пряники изъ кукурузы, изъ клюквенныхъ выжимокъ, получаемыхъ при приготовленіи клюквеннаго киселя или морса, изъ ягодъ, которыя служилидля настаиванія наливокъ, цукаты изъ лимонныхъ корокъ, тщательноимъ собираемыхъ изъ пунша, которыя я иногда, когда случится ромъи лимоны, пью послѣ обѣда и т. п. У Савельича въ коморкѣ всегда мокнеть и киснеть въ банкахъ всякая дрянь, которую онъ потомъ передълываеть на конфекты. Наготовивъ товару, Савельичъ отправляется на сельскую ярмарку и тамъ распродасть. На вырученныя деньги онъ опять покупаеть сахару, опять делаеть конфекты и продаеть на следующей ярмарке; такъ продолжается, пока не выйдуть всв деньги. Въ концв концовъ, торговля эта всегда Савельичу — въ убытокъ: купитъ онъ сахару на рубль, передълаетъ на конфекты и продасть ихъ за 60 копескь; купить потомъ сахару на 60 копескь, сделаеть конфекты и распродасть за 30 копеть, и такъ до техъ поръ, пока останется копъекъ 10 на табакъ. Все это происходитъ неоттого, чтобы Савельичъ не умёль разсчесть; напротивъ, онъ превосходно все разсчитываеть, знаеть, сколько ношло сахару-при всёхь своихъ кандитерскихъ приготовленіяхъ онъ всегда вавёщиваеть всё. матеріалы-сколько приготовлено конфекть, почемъ следуеть продать конфекты, чтобы получить рубль на рубль барыша, и, отправлянсь на ярмарку, твердо убъжденъ, что у него товару на два рубля и чтоонъ заработаетъ рубль за свои труды, но, возвращаясь, приноситъ 60 копфекъ. Такая недовыручка происходить оттого, что-Савельичъ, по своей добротв, большую часть товара раздариваетъ своимъ безчисленнымъ знакомымъ, которые всв его очень любятъ-Какъ бы то ни было, это приготовление и продажа конфектъ составляеть величайшее наслаждение для Савельича— то, что Авдотья называеть его прихотями.

Своими кандитерскими изобрѣтеніями Савельичъ очень дорожить и, сдѣлавъ какое нибудь очень важное, по его мнѣнію, открытіе, обращается даже ко мнѣ. Такъ было, когда онъ открылъ способъ приготовленія миндальныхъ пряниковъ изъ турецкихъ бобовъ.

Сижу я какъ то послѣ обѣда на балконѣ; вдругъ является Савельичъ и подноситъ мнѣ на тарелкѣ бѣлые прямики.

- Извольте откушать.
- Благодарю. Что это, кажется, миндальное печенье? Савельичь просвётлёль.
- Извольте откушать.

Я попробоваль; видомъ похоже на миндальное печенье, но вку-

- Изъ чего же это приготовлено?
- Сами извольте угадать.

Я никакъ не могъ догадаться; но Авдотья, которая недалеко отъ балкона сажала лукъ, не вытериъла.

- . Это онъ изъ бобовъ дълаетъ.
  - Изъ какихъ бобовъ?
  - Бълне бобы размачиваетъ.
- Что же, хорошо, Савельичь; только для большаго сходства, следовало бы немножко горькаго миндаля прибавлять, то бы духъ миндальный быль.

Савельичь согласился и кажь то таинственно сообщиль мив, что за эту выдумку большія бы деньги дали на московскихъ пряничныхъ заводахъ.

Впоследствие оказалось, что выдумка Савельича не такъ хороша, какъ показалась сначала; во-нервыхъ, когда пряники высохли, то ихъ невозможно было разжевать; а во-вторыхъ, сырые турецкіе бобы про-изводять тошноту и даже рвоту.

Савельнчь, однако, не упаль духомъ и, оставивъ приготовленіе пряниковъ, занялся изобрѣтеніемъ какого то особеннаго сбитня; цѣлое лѣто онъ собираль травы и мастериль свой собственный чайникъ изъ жести отъ сардиночнихъ коробокъ; осенью, во время рекрутскаго набора, онъ думаль идти въ городъ торговать сбитнемъ, но дѣло какъ то не состоялось.

Иногда Савельичъ вдругъ вздумаетъ путешествовать—скучно ему станетъ или бабы ужъ его очень проберутъ— и соберется или къ сестръ, куда то подъ Вязьму, или къ родственникамъ какимъ то подъ Ярцево и уйдетъ. Обыкновенно, черезъ недълю онъ возвращается из-

мученный, больной, перемерзшій—сталь и слабь уже становится—и опять принимается за свое дёло: полы мететь, сапоги чистить, самовары ставить, печи топить. Между тёмь, бабы, попробовавь, каково имь безъ Савельича, котораго они постоянно укоряють, что онь — только комнатный слуга и ничего не дёлаеть, притихають, и водворяется миръ.

Лѣтомъ, Цурикъ не выль и мало проживаль дома — постоянно находился съ рабочими въ полѣ и на покосѣ, который я арендовалъ на Днѣпрѣ, верстахъ въ семи отъ моего имѣнія. Наступила осень, и Цурикъ опять началъ выть, и на этотъ разъ навылъ. Хозяйство мое въ эту пору расширилось, и насколько расширилось, можно судить по слѣдующимъ даннымъ.

Въ 1871 году, поступило въ кассу 1,562 рубля, а выпущено изъ кассы 1,453 рубля—всего обернулось 3,015 рублей.

Въ 1874 году, поступило 6,047 рублей, а випущено 5,839 руб.— всего обернулось 11,886 рублей.

Такъ какъ изъ этой суммы расхода лишь незначительная часть идеть на покупку въ городъ чая, сакара, табаку и прочихъ необходимыхъ предметовъ — сумма эта мало изменилась отъ 1871 до 1874 года — то большая часть расходуемыхъ денегъ уплачивается туть же на мъстъ, за работы. Понятно, что мъсто оживилось, и въ Батищевъ стало людиве. Случается иногда, что, по воскресеньямъ, я съ утра до вечера не повидаю счетовъ — то и дело выплачиваю или получаю: тотъ прівхаль ржи купить, другой привезь жинхи, третій прищель просить денегь подъ работу или нанимается въ батраки и т. д. Народу въ домъ прибавилось-теперь въ застольной, даже зимою, ръдко садится за столъ менъе 25 человъкъ — сдълалось и людиве, и шумиве. Казалось бы, безопасиве должно быть отъ звъря — анъ вышло наобороть: волки, должно быть, дневнаго шума не боятся, а ночью, хотя и много жарода, все-таки, царствуетъ мертвая тишина — потому что ночного пьянства и дебота въ усадьбъ я не допускаю-и, надъясь на большую добычу, льнуть въ такому мъсту, гдв чують болве собавь, птины и всякаго скота; другіе хищники, которыми изобиловало Батищево, напримъръ, совы — первый годъ совы жили даже на чердакъ дома --- портнувы, хорьки, одичавніе коты, которые жили въ амбарахъ и сараяхъ, и т. п. перевелись; но за то воронья показалось множество, а за нимъ и волки тутъ то и стали рыскать около самаго дома.

Первымъ понался старый Лыска—осторожный, чуткій Лыска; волки схватили его не далёе, какъ въ пятидесяти щагахъ отъ застольной, вечеромъ, когда еще спать не ложились, въ то время, когда онъ,

послъ того, какъ отъужинали въ застольной, шель спать въ солому-Черевъ ивсколько дней, попался и Пурикъ: этого волки взяли, когда еще не отъужинали въ застольной и весь народъ быль въ сборћ; заслышавь везню и догадавшись, что волки пришли брать собаку, батрави выскочили изъ избы-смёлость русскаго человека извёстна: въ такихъ случаяхъ, всв выскакиваютъ на помощь собаканъ съ голыми руками, безъ всякаго оружія; развѣ полѣно дровъ кому попадется, вследствіе чего бываеть, осли случится бешеный волкь, множество пораненыхъ, о чемъ такъ часто сообщають газеты. Услыхавъ шумъ, волки испугались и бросились въ разсыпную, люди бросились за ними въ ту сторону, куда побъжало больше волковъ, и не замътили, какъ неопытный Пурикъ погнался за однимъ волкомъ, который выправился по дорогв въ деревню. Увидавъ, что нътъ людской погони, волкъ, среди улицы въ деревив, схватился съ Цурикомъ; долго они боролись — все это видъла баба-бобылка, противъ избушки которой происходила борьба. Цурикъ не поддавался и даже бралъ верхъ надъ волкомъ, молодой волчишка, должно быть, былъ, но подоспъли товарищи волка и разтерзали Цурика.

Уцълъла только хитрая и проученная опытомъ погибели ся товарищей сучка. Иванъ успокоился и все твердиль: вотъ оно, кому навылъ Цурикъ,—вы думали, что онъ отъ лѣни воетъ.

Весною, сучка наплодила опять цёлую кучу щенковъ, изъ которыхъ выбрали двухъ; дёти выкормили этихъ щенковъ на славу и прозвали одного Полканомъ, а другаго Лайкой. Къ зимѣ у насъопять было три собаки. Хитрая сучка научила и щенковъ осторожножности. Долгое время, волки, которымъ опять хотёлось попользоваться чёмъ нибудь въ нашей усадьбъ, хитростию старались заманить собамъ; но всѣ хитрости ихъ не удались: сучка не поддавалась и, почуявъ волка, вмёстѣ со щенками пряталась въ сёни, которыя нарочно осгавляли на ночь открытыми. Иванъ чуть не каждый день водиль, меня и дётей на огородъ показывать по слёдамъ, какъ хитрятъ волки, гдѣ у нихъ была засада, гдѣ ходилъ волкъ, обязанность котораго состояла въ томъ, чтобы выманить собакъ, и при этомъ все твердилъ:

— Доберутся водки до собакъ—я волчью манеру знаю: когда увидять, что хитростію нельзя выманить собакъ, штурмой придутъ брать.

И дъйствительно, волки штурмой пришли брать собавъ, цълымъ стадомъ пришли, штукъ двънадцать. Схватили Лайку и Полкана на завалинъ, подъ окномъ старухиной избы — Лайку унесли, а Полкана выскочившій на шумъ Иванъ успъль отбить, но уже мертваго, съ

вырваннымъ брюхомъ. Сучка уцёлёла, но, наконецъ, и она таки попалась на зубы волкамъ, и въ такое время, когда менте всего этогобыло возможно ожидать — весною, на самаго Егорья.

Когда мы сообщили сыну о горестной истерѣ Полвана и Лайки, его выкориленниковъ, то овъ, какъ истый классическій гимназисть, отвѣчаль намъ письмомъ слѣдующаго содержанія:

> Ante die nono Calendas Martiales Anno MDCCCLXXV post Christum Natum

"Я получиль твое письмо. Невозможно описать той горести, которую я испыталь, узнавщи о смерти доблестных защитниковъ нашей родины, героя Полкана и Лайки. Горацій сказаль, что dulce et decorum est pro patria mori. Но, в'єдь, Грацій не испыталь этого удовольствія и потому не зналь, каково оно. Можеть быть, оно и decorum, но в'єроятно не dulce. Кланяйся Лыскі, ребятамь, Ивану и т. д.

Salve soror!! Вшь блины и толстёй

Frater tuus

А мы то, въ эти года, нетолько не знали, что dulce et decorum est pro patria mori, но даже и того не знали, что существоваль когда то Горацій.

Нужно отдать справедливость: хорошо теперь учать въ гимназіяхъ. Одно только меня безпокоить, что мальчикь, прібхавь на літо въ деревню, гдв следовало бы ему бегать, укреплять силы и набираться здоровья на вольномъ воздухв---ввдь, придется же ему когда-нибудьотбывать солдатскую службу-целые дни проводить за книгами, деласть какія-то выписки и только по праздникамъ, когда деревенскіе ребята, свободные отъ работы, соберутся къ нему, уходить съ ними куда-нибудь въ лесъ, на луга, где у нихъ идутъ разныя игры. Впрочемъ, вліяніе деревни и ребять отчасти отразилось и, рисуя битвы героевъ; что, между прочимъ, есть одно изъ его любимыхъ занятій, мальчикь, береть сюжеты болье изь современной жизни и изображаеть на своихъ картинахъ Висмарка и Мольтке, улепетывающими отъ русскихъ мужиковъ, которые гонятся за ними съ топорами и вилами въ рукахъ. Странно тольно, что, проживая каждое лето въ деревне, где все пропитано хозяйственными интересами, мальчикъ нисколько хозяйствомъ не интересуется и до сихъ поръ, кажется, не умъетъ отличить ячменя оть овса, не знаеть, какъ обработывается паровое поле, никогда не бываеть на скотномъ дворъ, которымъ я интересуюсь болве всего.

Послъ погибели сучки, мы остались безъ собакъ, однако, не на-

долго. Теперь у насъ опять целая стая: место старика Лыски заняль старый песь Крюкь, который забъжаль къ намъ откуда-то из прижился около застольной; сторожъ завелъ новую сучку; Иванъ завель пару гончихъ; у Савельича есть Шумила; у дочери есть сетерекъ-Мильтонъ; у меня мой върный песъ Пегасъ — замъчательный. песъ, который любитъ меня какъ никто, для котораго величайшее наслажденіе въ мірѣ — находиться подлѣ меня, который тоскуеть и страдаеть, если онъ не ощущаеть моего присутствія. Негась этотьсобава ума замінательнаго; чутье у него удивительно. Вотъ нівсколькоинтересныхъ чертъ сообразительности Пегаса. Я вду верхомъ полесу, по пустопнамъ, съ Иваномъ и другими; Пегасъ бегаеть и гоняется за тетеревами, но никогда не потеряеть следа моей лошади... Разъ я сълъ на лошадь, и Петасъ понюхалъ слъдъ лошади, на которую я свль, онь уже знаеть этоть следь и, когда мы на пустоши разъвдемся съ Иваномъ, всегда онъ будетъ искать следъ именномоей лошади; если мы переменимся съ Иваномъ лошадьми, то Пегасъ, догнавъ Ивана и увидавъ, что онъ вдетъ на моей лошади, возвращается назадъ, отыскиваетъ то мъсто, гдъ я пересълъ на другую лошадь, и по слёду этой лошади находить меня. Однажди я повхаль зимой въ деревню, а Пегаса оставиль дома; черезъ нёсколько. времени послѣ того, какъ и прівхаль въ деревню, вдругь вижу Пегаса, который вертится около избы, въ которой а сидель. Савельичь мив потомъ разсказалъ, что онъ выпустилъ Пегаса, ивсколько времени спусти носл'в моего отъ взда, и видель, какъ онь обнюхаль мой: следь, обнюхаль то место, где стояли сани, въ которыя я сель, нонюхаль следь моей лошади и, сделавь несколько круговь по двору, выправился по следу моей лошади; въ деревне онъ отличилъ следъ. моей лошади, хотя онъ не зналь, на какой я повхаль, отъ множоства следовъ другихъ лошадей-въ деревне была Никольщина - и прибъжалъ именно въ ту избу, гдв я находился. Пегасъ по платью, которое я надъваю, знаеть, возьму я его съ собою, или нъть; если я надъваю полушубокъ, значить иду по хозяйству; Негасъ прыгасть, радуется; если же я надваю нвмецкое платье, вду въ гости; Пегасъ, поджавши хвость, прячется подъ столъ. Если Пегасъ на дворъ и подають тройку съ колокольчикомъ, онъ уходить, поджавши хвость, въ домъ, но если подають одиночку, остается на дворъ и ждетъ моего выхода. Знаетъ Пегасъ только меня; если я лягу гдв нибудь въ ноль, то Пегасъ не подпустить ко мив никого, не только чужого, но даже никого изъ своихъ — Ивана, Сидора, даже дътей, которые его кормять и ласкають. Онъ никому не върить, когда считаетъ своею обязанностію меня охранять, и думаеть, что я не вижу того.

человѣка, который подходить къ мнѣ. Если я прямо смотрю на приближающагося человѣка и Пегасъ это видить, то онъ не залаеть даже и на чужого.

Въ деревив намъ безъ собакъ никакъ нельзя быть, хотя иногда изъ-за собакъ, которыя безъ разбору брешуть на всвхъ провзжающихъ, не различая начальства отъ простыхъ смертныхъ, случаются непріятности.

Разъ—дело было весною—въ самую ростопель, иду я со скотнаго двора, одетый въ свой обычный хозяйственный костюмъ—зализанный коровами полушубокъ. Вдругъ слышу колокольчикъ; сердце такъ и екиуло: кому, какъ не начальству, да еще по самому экстренному делу, такъ въ такую пору, когда реки въ разливъ.

Заслышавь коловольчикь, я остановился; собаки съ громкимь лаемь обступили подъёзжавшую телегу; измученныя лошади, которыя еле тащили телегу по раскисшимь снёговымь сугробамь, наметеннымь зимою около заборовь усадьбы, совсё остановились.

— Эй, поди сюда! крикнуль сидваній въ телегв чинованкь, очевидно принявній меня за старосту.

Я уже разглядёль по форменной фуражкё сь кокардой, что этоне настоящее начальство, а такъ какой-то проёзжій чиновникъ...

— Эй, поди сюда! не слышишь, что ли? продолжаль кричать чиновникъ, вабъщонный ужасною дорогою по весенней ростопели.

Я подошель.

- Что это у тебя за собаки? какъ ты смфешь держать такихъ собакъ, что они останавливаютъ профажающихъ? бфшено кричалъ чиновникъ, да еще въ шапкф смфешь стоять. Кто ты такой, вотъ я тебя! накинулся онъ на меня.
- Позвольте, господинъ, сказалъ я:—если собаки причинили вамъ вредъ, то вы можете жаловаться мировому судьъ, но кричать здъсъ не извольте.

Что! Акъ ты с...

- А если ты не замолчинь и не перестанень браниться, то я позову рабочихъ, и мы тебя такъ...
  - Да чье это имънье? спросиль озадаченный чиновникъ.
  - Moe.
  - А вы кто? спросиль онь, совершенно уже другимъ тономъ. Я назвалъ себя.
- Однакожь, согласитесь, какъ же можно держать такихъ злыхъ · собакъ?
  - Хозяйственный разсчеть, отвёчаль я, смёясь.
  - Какой же туть можеть быть разсчеть?

— Помилуйте, вакъ же не разсчеть? Чтобы охранять такую разбросанную усадьбу, какъ моя—построена въдь при кръпостномъ еще правъ—нужно было бы, взамънъ собакъ, имъть еще двухъ хорошикъсторожей; содержаніе сторожа обойдется сто рублей, двухъ сторожей 200 рублей, въ пять лъть 1,000 рублей. Какъ бы ни были злы собаки, простыя дворняжки только лають и ръдко когда кусаются, притомъ же ъдущаго въ экипажъ собаки не могутъ укусить, а пъшеходы всегда берутъ палки, особенно подходя къ усадъбъ — посмотрите, какъ растаскали за зиму тынъ около огорода; но допустимъ, что собаки кого нибудь укусятъ; наибольшій штрафъ, что можетъ навначить мировой судья—сто рублей; мало въроятности, чтобы этомогло случиться болье одного раза въ пять лъть, слъдовательно...

Чиновникъ разсмъялся.

- Помилуйте, да, въдь, это-Азія.
- А вы думали, что здёсь Европа? Вы куда ёдете?
- Въ Ольхино.
- Невозможно пробхать—рвка въ разливъ.
- Верхомъ развѣ, вплавь на сѣромъ конѣ, замѣтилъ Иванъ, нодоспѣвшій къ концу разговора.
- Верхомъ, а какъ утонетъ казенный человѣкъ! Эхъ ты, а еще-Савельича попрекалъ, что онъ въ судъ втянулся.

Иванъ сконфузился.

- Такъ какъ же мив быть?
- Я обратился къ Ивану.
- Нужно вкать въ Бардино: тамъ есть лодка, лошадей оставить; у его благородія—извозчикь; вёдь ты съ ямщины? обратился онъ къ извозчику:—перевхать на лодкв, дойти пвшкомъ до Өедина, а тамъ можно взять лошадей до Ольхина. Тамъ хорошо будеть развв на Лужицв въ лёсу пробхать иельзя будеть, только не должно быть, въ лёсу еще не растонило—ну, да еединскіе знають.
  - А далево ли до Оедина?
  - Верстъ семь будетъ.
- Ну, семь версть эти кони не дойдуть; вѣдь не дойдуть? обратился я къ ямщику.
  - Гдв дойти! сами знаете какая дорога; заночуемъ въ полв.
- Знаете что? обратился я къ чиновнику:—переночуйте у меня, а завтра посмотримъ, что дёлать.
- Чиновникъ остался ночевать; мы проболтали съ нимъ цёлый вечеръ, и онъ оказался премилъйшимъ малымъ. Разумъется, о первыхъ минутахъ встрвчи и помину не было. У насъ, въдь, каждый, кто имъетъ мъсто, кто носитъ кокарду, считаетъ себя начальствомъ.

На что уже начальникъ желъзиодорожной станціи—и кокарды у него нъть, только красная шапка—а и тоть считаеть себя начальникомъ надъ всёми пассажирами пришедшаго поёзда. А генераль какой нибудь изъ Петербурга, тоть всёхъ считаеть своими подчиненными и при случай пушить начальника станціи за остановку пейзда. Кажется, и жить бы нельзя при такомъ безчисленномъ множествъ всякаго начальства, но жить можно, если узнать въ чемъ фортель: ничего бельше не нужно, какъ только самому становиться на время начальникомъ. Закричаль на васъ начальникъ станціи или почтовый чимовникъ, вы сейчась къ нему: "ты что!" — непремённо отступитъ и подумаеть, что вы-то самое начальство и есть. Даже съ генераломъ этотъ пріемъ короніъ.

Къ сожалвнію, у насъ до сихъ норъ еще большинство не знаетъ, что, если генералъ ударитъ мужика, то мировой судья взыщетъ съ него, какъ съ образованнаго человвка, строже, чвиъ съ мужика; напротивъ, большинство думаетъ, что если генералъ ударитъ мужика, такъ ему ничего не будетъ, а если мужикъ ударитъ генерала, то его въ Сибиръ сошлютъ.

Любопытно знать, что будеть, когда, вслёдствіе всеобщей рекрутской повинности, всё обыватели будуть безсрочно-отпускные солдаты? Какое значеніе будеть тогда имёть военный генераль и какое вктатскій генераль, который, въ то же время можеть быть солдатомь? Кто будеть начальство — военный поручикь или штатскій генераль, который вь то же время солдать, который, въ случай войны, новадеть подъ команду этого поручика. Голова ломится отъ всёхъ этихъ трудно-рішимыхъ вопросовь. Представьте себі положеніе русскаго человіка, когда онь въ какомъ нюбудь частномъ случай не будеть знать— начальство онъ, или ніть!

...Я силю сповойно, сновъ нивакихъ не вижу, но всегда просыпаюсь рано отъ страшнаго дая, который подымають собаки часу въ
первомъ ночи, когда бабы идуть мять ленъ. Вабы со льномъ совершенно раззорили Ивана: не успъли еще пропъть первые пътухи въ
деревнъ, бабы встають и бъгуть, буквально бъгуть, къ намъ мять
ленъ, стараясь одна передъ другою поспъть пораньше, чтобы захватить мъсто получше, поближе къ садкъ, и носкоръе начать мять,
пока не подошли бабы исъ дальнихъ деревень. Льну насаживается
опредъленное количество, а бабъ, когда мятье уже въ разгаръ, обыкновенно собирается болъе, чъмъ нужно, чтобы смять насаженное количество, и потому каждая баба спъшитъ пораньше захватить какъ
можно болъе льну—а намъ, чъмъ скоръе сомнутъ, тъмъ лучше. Собаки на дворъ подымаютъ страшный лай. Мильтонъ, который спитъ

въ кухнѣ съ Авдотьей, сначала ворчить, а потомъ разражается громкимъ лаемъ; Пегасъ отвѣчаетъ ему глухимъ ворчаніемъ изъ подъ моей вровати. Собралось достаточное количество бабъ; которая по бойчѣе, подходить и стучить Ивану въ окошко, а остальныя уже отправились на овинъ къ гуменщику, чтобы поскорѣе разводиль теплышко: чѣмъ горячѣе ленъ, тѣмъ его легче мять. Между тѣмъ, Иванъ уже давно проснулся, лишь только собаки залаяли, одѣлся, зажигаетъ фонаръ и идетъ въ овинъ. Начинается мятье.

Первое время, когда я завель посъвь льна-я имъль нъкотория затрудненія въ пріисканіи рабочихъ; но теперь, когда бабы ноняли, что лень даеть имъ выгодный заработокъ, когда онв убвдились, что я отдамъ заработанныя ими деньги прямо имъ, бабамъ, на руки и ни въ какомъ случав не отдамъ козяевамъ мужчинамъ, даже не зачту за долгъ, если кто изъ хозяевъ мнъ долженъ, дело пошло отлично; никакихъ затрудненій въ прінсканіи рабочихъ нізть — давай только работы. Оно и монятно: ловкая баба можеть въ день заработать при выборяв льна до 70 копвекъ, а дома, въ тотъ же день, въ праздникъ, баба, если будетъ собирать ягоды или грибы, заработаетъ многомного 15 копъекъ. Ленъ у меня беруть, главнымъ образомъ, по праздживамъ -- ниже объясню отчего -- или по пятницамъ, вогда бабы считають за грвхъ брать свой лень и двлать некоторыя другія работы; у меня же работать имъ не гръхъ, потому что гръхъ падетъ на козяина или, лучше сказать, на его поле, которое за это можеть быть выбито градомъ и т. п., чего я, хозяниъ, опять таки, не опасаюсь, потому что могу неренести грёхъ на страховыя отъ града и отня общества, то есть на ихъ акціонеровъ. При мять в льна, ловкая, сильная и сытая — чёмъ толще и плотнее, темъ лучше — баба можетъ заработать въ ночь до 45 копфекъ, а дома, если она будетъ чесать волну, заработаеть въ день 4 конвики. Понятно, что бабы сами идуть мять лень, а волну отдають чесать на волноческъ странствующимъ по дерезвямъ волночесамъ. Зная, какъ мало производительны, сравнительно съ машинною работою, всф бабы работы, производимыя бабани зимою, я увъренъ, что, если бы бабы находили хороний мъстный заработовъ, то онъ перестали бы прясть зимою волну и ленъ и ткать холсты и сукна, а покупали бы фабричныя произведенія. Поэтому-то и нъть никакого основанія опасаться, какъ думають мнотіе, что съ развитіемъ производства льна, не найдется достаточно рабочихъ рукъ-рукъ всегда хватить, если дело выгодно и хозяинъ не желаеть все загресть въ свои лапы. Мив гораздо выгодиве платить при обработкъ льна на кругъ по нятидесяти копъекъ за рабочій день и получать 50 рублей чистаго дохода отъ десятины, чъмъ платить по 15 копвекь за рабочій день при обработкі ржи и овса и получать нуль дохода или убытокь, какь это я вижу въ нівоторыхь сосвіднихь имініяхь; мні выгодніве платить подойщиці по з рубля въ місяць, когда она наданваеть отъ коровы по ведру молока въдень, чімь платить по полтора рубля, когда она наданваеть всего по 2 кружки.

Сначала я имѣлъ нѣкоторыя затрудненія при введенім посѣвальна; крестьяне увѣряли меня, что это дѣло не пойдеть и что я не найду охотниковъ работать лёнъ, на чемъ въ особенности настаивальбогачъ-воротила—въ наждой деревнѣ есть свой воротила— сосѣдней деревни, которому мое хозайство очень не по нутру. Теперь, крестьяне, видя, что дѣло идетъ успѣшно, говорять: "Отчего не идти? съ деньгами все пойдеть—деньги камень долбять... да и подладился ты, Лександра! прибавляють они.

"Ты", "Лександра"—я быль на верху блаженства, когда первый разъ услыхаль подобныя выраженія, потому что они служать несоинвинымъ выраженіемъ уваженія къ данному хозяйству. Двиствительно, мое хозяйство уважается сосёдними врестьянами нестолько за лёнъ, сколько за корошіе урожан ржи (ныньче рожь кругомъ принесла. самъ-десять, а это превосходно на 4-й годъ хозяйства въ именіи. гдв урожай самъ-семь считался редкимъ), за то, что хозяйство при этомъ все расширяется, что всв нововведенія удаются, что лілуги пошли сразу и нътъ машинъ, безполезно лежащихъ въ сараявъ; за то, что все ділается хозяйственно. Иногда это уваженіе невыгоднодля меня: въ нынѣшнемъ году у насъ урожай травъ и яроваго оченьплохъ; уже съ осени было видно, что корму будетъ недостаточно и придется пустить въ кориъ ржаную солому, вследствіе чего не хватить подстилки. Я равсчитываль, что мив удастся скупить для подстилки по деревнямъ пеньковую востру, потому что врестьяне кострудля подстилки не употребляють, говорять, что она "сущить навозь",... и обывновенно или выбрасывають на гати, въ рытвины дорогь, для ноправки вымочнъ на дорогъ и самое большое, если употребляютъ для поджиганія лядь. Когда помяли пеньки, я послаль Ивана скунать костру по деревнямъ; сначала ему удалось купить нъсколько возовъ, но потомъ крестьяне придержались продавать. Я думалъ сначала, что они надъятся взять дороже, но потомъ оказалось, что крестьяне сами стали подстилать костру въ морозы-въ Батищевв стелять, значить, хорошо. Конечно, крестьяне, по самымъ условіямъ своего хозяйства, не могуть перенимать многое, что могло бы имъ. быть полезно; но они, однако, вовсе не такъ косны, какъ думаютъмногіе, и способны многое перенять, если на дъль увидять, что это хорошо, или увърують въ кого нибудь.

Теперь разскажу, какъ я "подладился", по выражению крестьянъ, подъ ленъ.

Прівхавь въ деревню и не имви первое времи никакого двла по хозяйству, такъ какъ до весны хозяйство должно было идти по старому, я старался ознакомиться съ положеніемъ своего и другихъ мъстныхъ хозяйствъ и построиль планъ новаго хозяйства. При этомъ я много воспользовался примфромъ обширнаго хозяйства одного изъ моихъ родственниковъ, хозяйство котораго-одно изъ цервыхъ въ губернін по организаціонному плану. Говорю: "по организаціонному плану" потому, что самое исполнение плана въ деталяхъ ниже всякой критики: система полеводства превосходна, но ленъ, напримъръ, иногда выдёлывають такъ, что никуда не годится; превосходная рожь вымолачивается такъ, что значительное количество зерна остается въ соломѣ и разостланная на дворѣ солома, послѣ дождя, покрывается густою зеленью; правильнаго учета и контроля нъть; превосходныя лошади сбиты и испорчены: ни надсмотра, ни порядка. По составленному мною плану, воздёлываніе льна должно было войдти въ систему хозяйства. Первый годъ я сдаль обработку льна подесятинно, по 25 рублей за десятину: крестьяне сосёдней деревни взялись обработе в десятины льну по 25 рублей съ тёмъ, чтобы я имъ выдаль половину денегь въ задатокъ. Работать взялась вся деревня огульно, и въ отношеніи быстроты работы діло шло хорощо; ленъ требуеть за разъ много рукъ, напримъръ, при выборкъ, при молотьбъ, которую нужно окончить какъ можно скорбе, при мятьв, и потому дъло идетъ хорошо, когда работаетъ вся деревня и за разъ высылаеть много рукъ.

Работа была исполнена; но, во все время работы, бабы ругались немилосердно — какъ умѣютъ ругаться только бабы — и все кляли мужиковъ (мужей-мужчинъ — баба говоритъ у насъ "мой мужикъ", "ен мужикъ"), зачѣмъ тѣ взяли эту работу: "вотъ, взяли работу, чтобъ имъ, чертямъ, пусто было"; "работай теперь на нихъ, чтобъ имъ живот выѣло", и т. д. и т. д. безостановочно, цѣлые дни. Мужики отшучивались: "не на насъ работаешь, а на свою кишку—вѣдъ жрала зимой хлѣбъ". "Да, жрала, ворчитъ баба: — чтобъ тебѣ этотъ хлѣбъ поперегъ горла сталъ — сами ньянствуете, а тутъ убивайся". "Ну ну, гъботай", возражаетъ мужикъ: — "знаю я тебя — тебѣ бы только сидѣтъ да хлѣбъ на г... перегонять, лѣнива дуже". И на работъ, и идучи съ работы, и дома, бабы безъ умолку точили мужчинъ. Тѣ отбивались, отшучивались, однако-же бабы пересилили—во всѣхъ

дълахъ, гдъ задътъ бабій интересъ, баби всегда осиливають муживовь, и тоть, кто заводить какое нибудь новое дъло, чтобы имъть усиъхъ, долженъ прежде всего обратить вниманіе, насколько будутъ задъты бабьи интересы въ этомъ дълъ, потому что вся сила въ бабахъ, что и поиятно для каждаго, кто, зкая положеніе бабы въ деревнъ, приметь во вниманіе, что 1) баба не платить податей и 2) что бабу нельзя пороть. Оно, правда, и мужика нельзя выпороть безъ суда, но, въдь, устроить судъ ничего не стоитъ. На слъдующій годъ эта деревня работать у меня ленъ не взяла.

Въ сущности, обработка льна по 25 рублей за десятину для крестьянина, пожалуй, выгоднёе, чёмъ обработка круга, то есть одной десятины рами, одной десятины ярового и одной десятины покоса, но дёло въ томъ, что, при обработке льна, приходится более всего работать бабамъ; притомъ же часть работы приходится дёлать въ то время—послё филиппова заговёнья—когда бабы въ деревнё работають уже не на хозяина, не на мужика, а на себя; кромё того, при обработке льна, не всё работы удобно раздёлить, а многія приходится производить огульно. Чтобы все это пояснить, разскажу, какъ производится работа.

Мужикамъ нужны были деньги на уплату повинностей; нужны, онъ были собственно бъднякамъ, но, такъ какъ и богани по круговой порукъ отвъчають за бъдняковь, то они зрять за бъдняками и часто беруть работу, чтобы заставить взять и бъдняковъ вубсть. Вилять, что прівхаль новый баринь, которому хочется побаловаться льномъ, а баринъ-соседъ, следуетъ, стало быть, его ублажить, потому что уруга нужна: водоцой можетъ цонадобиться, беревовичку, кромъ какъ у него, подстчь негдъ, скотина въ потравъ тоже можеть попасться, грибы-тоже. А Ивань, который старается угодить барину и смекнулъ, что барину, вынь да подай, а ленъ посви, уже намътиль подходящую деревню и даль предлогь - разумъется, съ воротилой переговориль, а можеть, и водочкой его угостиль. Воротила, съ своей стороны, сообразивъ, что есть недоимщики, что нужна уруга, въ потравъ попущение, а у него, воротилы, восемь коней, далъ предлогъ крестьянамъ. Собрались мужички, погуторили трешились всей деревней взять у барина на обработку двъ десятины льну, закиючили условіе, получили половину денегь въ задатокъ и тотчасъ разделили деньги подворно: одинъ взяль на 1/2 десятины, другой-1/4 десятины, третій 1/8 десятины, смотря по силь и надобноски въ деньгахъ. На барышки выпили водочки, которую, безъ того нельзя, поставиль я, и веселые возвратились домой. "Ишь нализались", непреминули упрекнуть бабы. Ужо какъ ленъ помнете баринэ и

вамъ поставить барышки", задобривали бабъ мужики. "Черти, отвъчами бабы: — только бы водки налопаться, душу заложить чорту рады".—"Эхъ вы, бабъе, дуры, а поданя вы, что ли, нлатить будете? погодите, вотъ прібдеть становой, не то запоете, какъ опишеть ващи андараки". — "Такъ я за тебя отвъчать и буду; ты, что ли, мить андаракъ снравлялъ? я андаракъ свой принесла, въ дъвкахъ выработала".—"Знасиъ, чъиъ ты его въ дъвкахъ выработала".—"Чъмъ ни выработала а андаракъ у меня свой".—"Молчи, не то полъномъ убью".—"Такъ тебъ и замолчала"...

Приходить весна; нужно вхать драть облогу: староста уже два раза выгоняль. Еслибы на обработку была взята ингкан земля, подъ рожь или подъ провое, то крестьяне, прежде всего, пришли бы дълить землю на полдесятинниюи, четвертушки, осьмушки, соотвътственно тому, сколько кто взяль денегь; дележь этоть продолжался бы не менъе полу-дня, если десятины попались треугольныя, въ видъ трапецій, или изъ нусковъ, потому что раздълъ зомли производится съ величайшею щенетильностію, части уравниваются чуть не до квадратныхъ вершковъ, и притомъ при помощи одного только шестика; крикъ, брань, во время этого дележа страшнейщия; кажется, ноть сейчась начнется драка, понять ничего нельзя, но окончился дележь, смолкли,---и посмотрите, какь верно нарезаны все части. Разделивъ землю, бросають жребій кому какой участокъ---потому жребій бросають, что участки хотя и равные, но земля не равна и мъстоположение не одинаковое-и каждый начинаеть пахать тоть участокь, который ему достался.

Такъ было бы, если бы земля была мягкая, но подъ ленъ нужно драть облогу, то есть лугъ; козяинъ не допуститъ, чтобы дълили десятину на нивки, потому что нашня выйдетъ нехорошая, будетъ много распаховъ и сваловъ—а въ условіи оговорено: "подчиняться распоряженіямъ хозянна" — и требуетъ, чтобы пахали десятины силошь огульно всею артелью. Приходится поставить на десятину 8 лошадей—4 съ отръзами и 4 съ сохами—и нахать витстъ одному за другимъ. Вотъ уже первая причина неудовольствій.

Крестьяне обыкновенно беруть работы сообща, или цѣлой деревней, или нѣсколько товарищей, согласившись вмѣстѣ. Въ послѣднее время это, однако, уже начинаетъ выводиться, и на многія работы начинають наниматься отдѣльно, одиночками, обыкновенно подъ руководствомъ мѣстнаго воротилы, который тогда уже получаетъ названіе рядчика и въ нѣкоторыхъ случаяхъ получаетъ въ свою пользу изъ заработной платы до 10 процентовъ, такъ называемыхъ лапотныхъ денегъ. Взявъ работу сообща, крестьяне про-

изводять ее въ раздёль: каждый свою часть работаеть отдёльно отъ другихъ и получаетъ соответствующую часть изъ заработной платы. При врёпостномъ правё, крестьяне многія работы производили огульно, такъ какъ во многихъ случаяхъ огульная работа гораздо выгодиве, и потому, первые годы послв "Положенія", крестьяне, по старой привычкъ, еще производили нъкоторыя работы сообща, огульно, и не тяготились такими работами; но теперь на огульныя работы иначе нельзя нанять, какъ при особенныхъ-условіяхь съ отвътственнымь рядчикомь, который стоить къ артели почти въ тъхъ же отношеніяхъ, какъ хозяинъ къ батракамъ, съ тою только разницею, что онъ артельщика, который залинился, не только выругаеть, но и по уху свиснеть или отправить безъ разсчета, чего хозяинъ сдёлать не можетъ, потому что на хозяина есть судъ у мирового, а на мъстнаго рядчика есть только свой, по особеннымъ понятіямъ судящій судъ. Никто изъ крестьянъ не знаеть, что, если проступовъ совершонъ на пом'вщичьей земл'в, то, по желанію одной изъ сторонъ, дёло должно разбираться у мирового судьи, нотому что разбору волостного суда обязательно подлежать только проступки, совершенные въ предвлахъ волости, а помъщичьи земли въ составъ волостей не входять, чего не знають даже многіе волостные старшины и, какъ кажется, и нёкоторые мировые судьи, потому что, не спросивъ даже юм совершонъ проступокъ, отсылаютъ крестъянина въ волостной судъ. Укорененію такихъ понятій много способствуеть то обстоятельство, что лишь немногіе владёльцы живуть въ своихъ именіяхъ и сами хозяйничають, большею же частію владельцевъ на мъсть нътъ, и имънія управляются старостами, обывновенно изъ мъстныхъ крестьянъ, слъдовательно людьми, подчиненными волостнымъ старшинамъ и потому считающими старшинъ своими начальниками, даже и въ помъщичьихъ имъніяхъ.

Итакъ, пахать облогу нужно всёмъ вмёстё. Сговорились начать тогда-то. Выёзжають утромъ; шестеро уже пріёхали, а двоихъ нёть—проспаль, выпивши вчера быль, сбруя разладилась. Пріёхавшіе стоять на десятинё, поджидають опоздавшихъ, лошадямъ сёнца подкинули, трубочки покуривають, ругаются. Но воть пріёхали и остальные—кому впередъ ёхать?—споръ; наконецъ, установили очередь. Пашутъ. У одного соха разладилась—всё стоять. Наладиль, пошли: у одного лошадь и сбруя лучше; другой самъ плохъ. Неудовольствіе.

<sup>—</sup> Кабы я отдёльно пахаль, то выёхаль бы до свёту, а то въ деревий жди, пока встануть, здёсь жди, говорить одинь.

— Я на своихъ лошадяхъ давно бы вспахалъ, а туть жди—ну его, этотъ ленъ! говорить другой.

Вспахали, выскородили, засёнди и задёлали. Скородять и задёнывають бабы. Разумеется, ругаются, но это еще все ничего, потому что лёто, съ 15-го апрёля по 15-е ноября, баба обязана работать на хозяина, и ей все разно, гдё работать: на своемъ поле, или на панскомъ. Конечно, у барина будеть построжее, нельзя отдёлывать вемлю кое-какъ, какъ у себя дома, потому что староста передёлать заставить, но, въ сущности-то, все равно: нужно работать отъ зари до зари, что здёсь, что тамъ, а баринъ-то, можетъ быть, если останется доволенъ работой, по стаканчику поднесеть "на засёвки".

Принло время брать ленъ; вызвали бабъ. Пришло ихъ заразъ штукъ тридцать-выберутъ скоро. Разумъется, туть уже, сообща, артелью брать не стануть, а раздёлять десятину, по числу бабъ. на тридцать участковь, и каждая баба береть свой участокь отдёльно. Раздель производится очень просто, хотя, разумется, безь ругани не обойдется: бабы становятся въ рядъ, берутся за руки или за веревку и идуть по десятинъ, волоча ногу, бредуть, чтобы оставить следь; ватемь каждая работаеть на своемь участев. Если въ дворе нескольно бабъ, невестовъ, то-есть, если дворъ многосемейный и еще держится стариками не въ раздълъ, то и у себя на нивъ бабы одной семьи точно также дёлять ниву для того, чтобы одной не пришиось сработать болве, чвить другой, для того, чтобы работа ніла скорби, потому что иначе сдълають много меньше, такъ какъ каждая будеть бояться переработать. Такь какь выборку льна можно производить въ раздёль, такъ какъ работа производится въ такое время, когда баба обявана на хозянна, то большого неудовольствія еще нътъ: ругаться, конечно, ругаются, такъ какъ работа трудная и крайне непріятная, потому что лень ріжеть руки, но, все-таки, еще ничего: все это-только цвъточки, а ягодки будутъ впереди. Затемь, идеть молотьба-туть опять разделяють работу: каждая баба счетомъ отбиваетъ и разстилаетъ извъстное число сноповъ, а нускають и въють мужчины огульно и уже, пробранные бабами, работають молча. Но воть наступило мятье; туть уже бабы окончательно выходять изъ себя, потому что работа производится въ такое время, когда баба работаетъ въ деревив на себя. Ленъ мяли артелью. и перекорамъ конца не было, потому что каждая баба старалась сработать какъ можно менте. Тридцать бабъ, работая каждая на себя, въ известное время, намнутъ, напримеръ, 30 пудовъ льну, но те же 30 бабъ, въ то же время, работая артелью и, притомъ, если обработка производится отъ десятины, намнуть не болве 15-ти пудовъ. Мало того: если бабы работаютъ на себя и мнуть лень идъльноза извъстную плату отъ пуда, то десятина дастъ, напримъръ, 35
нудовъ льну; если же работаютъ подесятинно, то та же десятина
дастъ не болье 25-ти или 30 пудовъ, а 5—10 пудовъ льну останется.
въ костръ, пропадаетъ безполезио, и хознинъ получитъ отъ 10-ти до
20-ти рублей убитву, потому что бабъ тогда все равно, скоивко пом
лучится льна, и она даже будетъ стараться нобольше впустить льну.
въ костру, чтобы меньше било работы и чтобы легче било нести
внзку льна въ амбаръ.

Итакъ, при такомъ способъ обработки льна, два обстоитемъства; 1) то, что работа производится сообща, опульно, а не въ фаздълът каждымъ въ особилкъ, и 2) что работа производится въ такое премя, когда баба, но обычаю, дома работаетъ на себя, а здъсъ ей прикондится работать на своего дворовато хозаина, могутъ быть причивою недостатка рабочихъ рукъ. Но стоитъ тольно измёнить порядокъ расотъ, и руки тотчасъ найдутся, особенно если увеличить заработвую нлату, что хозаинъ можетъ сдёлать безъ ущерба своему карману. А именно, если къ прежней цѣнъ за обработку десятины 35 грублей, прибавить отъ 10-ти до до 20-ти рублей, то-есть, стольно, скально-хозаинъ получитъ за лишкее противъ прежнято количества лена, которое получитъ за лишкее противъ прежнято количества лена, которое получитъ за работную илату.

. Много слышно жалобъ на то, что у крестьянъ слишкомъ миско праздниковъ и, притомъ, въ самое рабочее время; вопросъ этотъ деже: предложень, сволько мив помнится, для обсуждения какимъчто агрономическимъ обществомъ. Ну, дело ли это агрономическихъ обществъ?: да и навая же можеть быть польза для ковяйства оть обсужденія подобныхъ вопросовъ? развѣ отъ этого число праздииковъ уменьшится? Крестьяне, напримірь, же работають — окать-таки не жекна Бориса (24-го іюля), потому что Борисъ сердить, макъ они говорать, и непременно накажеть, если ему не праздновать: или баба, жавши рожь на Бориса, руку порежеть, или подымется буря и унесетъ нагребленими копны (это върно, что около Бориса обыкновеннобывають бури) и т. п. Но воры и барышшики, напримьръ, всегда работають на Бориса, потому что на Бориса заворовывають и обманывають, чтобы счастливо воровать и барыниничать лошадьми цёлий: годъ. На Касьяна же крестьене работають, котя она тоже сердить, работають потому, что Касьянь немилостивь --- не стоить ему, значить, праздновать; отчего ему, Касыну, и бываеть праздынкъ тольковъ четыре года разъ.

Главное дело, что все преувеличивають. Говорять, напримъръ-

у крестьянь много праздниковь, а между тымь, это — неправда: у престыянь праздниковь меньше, чимо у чимовниковь. Крестыяне празднують, какъ и чиновники, всв годовые праздники, съ тою только разницею, что на Свътлое Воскресенье празднують всего три дня; а во многіе другіе праздники не работають только до обіда, толесть до 12 часовъ. Напримъръ, у меня всегда берутъ лёнъ на Успенье. и часто случалось, что въ этотъ день приходило до 60-ти бабъ. Кромъ того, по воспресеньямь, въ покосъ, даже въ жнитво, престъяне обыт кновенно работають после обеда: гребуть, возять и убирають сено, возять снопы, даже жнуть. Только не нашуть, не косять, не молотять по воскресеньямъ — нужно же и отдохнуть, проработавъ люсть дней въ недълю. Правда, у крестьянъ есть нъкоторые особенные нраздники: напримъръ, они празднують лътней Казансвой, Ильв, въ некоторых местностих Фролу и некоторым другим святым, но зато крестьяне не празднують оффиціальных в дней. Сколько я понимаю, праздновать такіе дни месовмистымо ст понятіями крестьямь, потому что некому праздновать: крестьяне празднують какому нибудь святому. Праздновать день своего рожденія также вовсе не въ обычат у крестьянь; имянины еще крестьяне, особенио побывавшіе въ городакъ и при господакъ, празднуютъ, но и то тогда только. когда носять имя извъстнаго святого, напримъръ, Ивана, Ильи, Кузьмы, Михаила; но если имя мало извъстное, то крестьянинъ большею частію и не знаеть, когда онъ — имянинникъ.

Если все соститать, то окажется, что у крестьянь, у батраковы въ господскикь допажь праздниковь вовсе не такъ много, а у дакъ называемыхъ должностныхъ лицъ—старостъ, гуменьщиковъ, скотичковъ, конюжовъ, подойщицъ и проч.—и вовсе нътъ, потому что всъмъ этить лицамъ и въ церковь даже сходить некогда.

М говориль, что баба лётомъ обязана работать на дворь, на хозянна будеть ли баба ему жена, сестра, невёстка какъ батрачка.
Къ этой работф бабы большею частю, особенно въ многосемейныхъ
домахъ, относятся, какъ батрачки: "хозяйской работы-де не нередёнаешь". Зиму баба работаетъ на себя, и главное ен занятіе—прясть
волну и ленъ ткать; сверхъ того, все, что баба зимою заработаетъ
на сторонъ, поступаетъ въ ея собственность. Мужчина ничего не
даетъ бабъ на покупку одежды: баба одъвается на свой счетъ; мало
топо, баба должна одъвать своего мужа и дътей. Водна отъ овецъ
ноступаетъ въ распоряжение бабъ и дълится можду ними 1); точно.

<sup>1)</sup> Долю волим и льну девочка начинаеть получать только съ того времени; когда она становится полезною въ хозяйстве, напримеръ, можеть собирать траву свиньямъ. Долю на мальчика баба получаетъ тоже только тогда, когда онъ можетъ что нибудь работать:

также делится между бабами и лень. Воть что получаеть баба на свою часть изъ двора, да и то только до тёхъ поръ, пока живъ ся мужъ; если же мужъ умеръ и у бабы не осталось дътей мужского пола, то она нивакой, даже бабьей части, не получаеть, и къ имуществу мужа-не наследница. Волна и ленъ достаются бабе въ сыромъ, неотдъланномъ видъ; баба должна расчесать волну, вытрепать и вычесать лень, спрасть и выткать полотно, сукно, матерію для юбовъ. Баба должна одёть мужива, то есть, приготовить ему рубашки и портки; должна одъть себя и дътей, а все, что у нея останется — деньги, вырученныя отъ продажи сческа, лишнія полотна, наметки и проч. -- составляеть ся неотъемлемую собственность, на которую ни мужъ, ни хозяинъ, никто не имветъ права. Точно такую же собственность бабы составляеть все то, что она принесла съ собою, выходя замужъ, что собрала во время свадьбы, всё тё конёйки. которыя заработала, собирая ягоды и грибы летомъ и проч. Баба всегда падка и жадна на деньги; она всегда дорожить деньгами. всегда стремится ихъ заработать. Между мужиками еще встрвчаются такіе, которые работають только тогда, когда нёть хлёба, а ость клебь, проводять время въ праздности, слоняясь изъ угла въ уголь; между бабами — никогда. Баба подвижна, окотно идеть на работу, если видитъ себъ въ томъ пользу, потому что у бабы нътъ конца желаніямъ и, какъ бы ни быль богать дворъ, какъ бы ни была богата баба, она не откажется отъ нёсколькихь копескъ, которыя достаются на ея долю, когда дарять на свадьбѣ игрицамъ, ведичаюнимъ молодыхъ и гостей. Баба всегда копитъ; уже маленькой дъвочной она бътаеть за ягодами и грибами, если есть кому продать ихъ, и копить вырученныя деньги на наряды — на платки, крали. Выростая, она копить на приданое, и деньги, и полотна, и наметки, и вышиванья. Выйдя замужь, баба копить на одежду себъ, дътямь, мужу. Замічательно, что баба считаеть себя обязанною одівать мужа и мыть ему бълье только до тох порг, пока онг ст нею живетт; разъ мужъ изивниль ей, сошелся съ другою, первое, что баба двласть — это отказывается одъвать его: "живешь съ ней, пусть она тебя и одъваеть, а я себъ найду" 1). Угроза эта обыкновенно дъй-

<sup>1)</sup> Отношенія между мужчинами и женщинами у крестьянъ доведени до величайтей простоти. Весною, когда соберутся батраки и батрачки, уже черезь дві неділи, всі отношенія установились, и всімь извістно, кто кінь завать. Обикновеню, разь установивніяся весною отношенія прочно сохранаются до осени, когда всі расжодятся въ разния сторони съ тімь, чтоби никогда, можеть бить, не встрітиться Женщина, при этомь, польвуется поливійшей свободой, но должна прежде бросить того, съ кінь занята, и тогда уже она свобоцна туть же заняться съ кінь хочеть. Ревности никакой. Но пова женщина занята съ кінь нибудь, она неприлосновенна

ствуеть очень сильно. Подъ старость баба копить себѣ на случай смерти: на гробъ, на покровъ, на поминъ души.

Въ дворъ нътъ денегъ для уплаты повинностей, итътъ клъба, а у бабы есть и деньги, и холсты, и наряды, но все это — ея собственность, до который хозяннь не сибеть дотронуться. Хозяннь должень достать и денегъ, и хлъба, откуда хочетъ, а бабъяго добра не смъй трогать; бабій сундукь, это ен неприкосновенная собственность, подобно тому, какъ и у насъ имъніе жены есть ея собственность, и, если хозяннъ, даже мужъ, возьметь что нибудь изъ сундува, то это будеть воровство, за которое накажеть и судъ. Еще мужъ, когда жрайность, можеть взять у жены, особенно если они живуть своимъ дворомъ отдёльно, но ховяннъ не мужъ — никогда; это произведетъ бунть на всю деревию, и всё бабы подымутся, потому что нивто такъ ревниво не охраняеть своихъ правъ, какъ бабы. По смерти мужа, его имущество наследують сыновья, по смерти бабы, -- по премиуществу дочери (говорю по преимуществу, потому что все это усложняется въ разныхъ частныхъ случаяхъ). Напримъръ, если умирасть старуха, всё сыновья и дочери которой уже женаты и выданы занужъ, то имущество старухи поступаетъ младшей дочери; если, умирая, баба оставляеть сына и дочь несовершеннолетнихь, то наряды, полотна и проч. поступають дочери, а деньги сыну, и проч. и проч.

Такъ какъ трудъ бабы летомъ принадлежитъ хозяину, то, если козаннъ на лъто заставить бабу въ батрачки, все слъдуемое ей жалованье поступаеть хозянну; но, если баба заставится въ батрачки на зиму, то жалованье поступаеть въ ея пользу, и хозяннъ имъстъ въ баришахъ только то, что баба не встъ дома; однако, волну, лень; следующие на ея часть, баба получаеть, во всякомъ случав, потому что это есть плата за ен летній трудъ, Поэтому, наемъ батрачекъ представляеть гораздо болве затрудненій, чвит наемъ батраковъ. Въ батрачки нанимаются преимущественно бездомныя бобыльки, вдовы, бездётныя солдатки, вёковухи, бабы, неживущія съ мужьями, и т. п. Дворовыя бабы нанимаются редко, только за высокую плату-харчи такая баба ни во что не считаетъ, потому что хозяинъ въ дворъ, все равно, обязанъ ее кормить-и, притомъ, только тогда, когда увърены, что зимнюю плату получать на руки и имъють запась холстовь для того, чтобы одъвать мужа. Впрочемъ, успъхъ найма батрачевъ будетъ зависъть отъ того, сколько и

для другихъ мужчинъ, и всякая попытка въ этомъ отношенія какого нибудь мужчины будетъ наказана—товарищи его побыютъ. На занятую женщину мужчины вовсе и не смотрятъ, пока она не разошлась съ тёмъ, съ къмъ была занята, и не стала евободна.

какіе наймутся батраки; на всёхъ свободныхъ должностныхъ лицъ и батраковъ найдутся батрачки или постоянныя поденщицы—въ одиночку никто жить не будеть и, такъ или сакъ, а найдетъ себъ бабу.

До какой степени отъ всёхъ этихъ отношеній зависять всё хозяйственным дела, приведу еще примеръ. Часть земли я сдаю на обработку крестьянамъ кругами, потому что иначе мив трудно было бы справиться съ жнитвомъ ржи. До сихъ поръ престьяне брали обработку круговь съ молотьбой, но давно уже я видълъ, что молотьба ихъ тяготить и что они гораздо охотнее взились бы обработывать круги бевь молотьбы; котя крестьяме разными причинамы объясияли свою неокоту брать круги съ молотьбой, но для меня было ясно, что главная причина туть ваключается въ томъ, во-первыхъ, что молотьба производится огульно, а во-вторыхъ--- въ томъчто молотьба идеть зимой, въ то время, когда бабы работають на себя. Вабы давно уже точили мужиковъ й, наконецъ, добились-таки своего: въ нинвшиемъ году крестъяне взяли у меня круги безъмолотьбы. Что же вышло? И я, и крестьяне остались въ барынажь, жотя я заплатиль за иолотьбу гораздо дороже, чёмь она плачивалась въ кругахъ.

Прежде для молотьбы приходило 16 человѣкъ—8 мужчинъ и 8 бабъ—насаживали среднимъ числомъ не болѣе 9-ти сотенъ и молотили это количество цѣлый день. Молотьба тянулась обыкновенно почти до масляной. Молотили плохо, и ничего противъ этого нельза было сдѣлать.

Часть хабба въ нинъшнемъ году я перемолотиль своими реботниками, именно — овесь; а большую часть — рожь, отдаль молотить
сдёльно, по 50 коп. отъ куля, съ тёмъ, чтобы при молотьбё отрезать всю волоть на нормъ скоту. Молотьбу сняль рядчикъ, который
подобраль къ себъ 7 человъкъ, такъ что составилась артель изъ
8 молодфовъ, нодъ командой ловкаго, сильнаго и умиаго малаго,
который лёниться никому не даваль и во всей работъ самъ шелъ
впереди. Насаживали среднимъ числомъ по 11 сотенъ, и 8 человъкъ
успевали ихъ вымолотить за-свётло. Молотили превосходно, въ соломъ не могло остаться ни одного зерна, потому что всю волоть съ
колосьями отрезали, отрезанную на кормъ волоть выбивали до чиста;
молотьбитамъ былъ разсчетъ молотить чисто, потому что влату за
работу получали отъ куля и, притомъ, только по окончани всей
молотьбы; мякины получилось вдвое болье, чъмъ прежде. Молотьбу,
овончили къ Рождеству.

Заработокъ крестьянъ былъ хорошій. Каждому молотьбиту въ

очистку, за исключениемъ карчей, досталось но 6 р. 50 коп. въ мѣсацъ, что нужно съитать корошимъ заработкомъ для такихъ глухимъ мъсяцевъ, какъ поябръ и декабръ.

Я тоже быль въ берминакъ, и, если все сосчитать, то можетьба, сравнительно съ круговено, обощвась мий, можно сказать, даронь. Молотьба контилась ранвие: слидовательно—вышло сбережение на содержание гуменично; дрокь сожили меньие; молотили чище, и это, по моимъ соображениямъ, увелично умолоть на одинъ куль съ десатины, что уже окупаеть молотьбу. Наконецъ, при круговой молотьбъ, крестьяне не согласились бы отръзать велоть, такъ какъ это не въ условіи, а еслибы, за изв'єстную приплату, и согласились, то производили бы это дурмо, и и не им'яль бы стелько, сколько теперь, колосовины, которал, при нышениемь недостаткъ корма, составляетъ большое подспорье къ главному корму, тъмъ бол'єе, что я даю скоту много жмакъ 1).

Спросять теперь: цочему же крестьяне, работая круги при артельной молотьбь, тратичь, оченидно, себь въ убитовъ, вдвое болже времени, чъмъ ири такой же артельной молотьбь на отрядъ? А потому, что адъсь 1) есть рядчикъ-ховникъ и 2) артельникы подобрались равносильные; тамъ же иммъ хозямно - распорядителя; мей староста только надсмотрицикъ въ томъ и другомъ случав, и артельщики всякіе; поэтому, всё работають, какъ самый слабосильний, чтобы не передовлень болье другого; всё считаются въ работъ; сильному, напримёръ, ничего не значитъ снести мёнювъ въ закромъ, слабый же бъется, бъется, пова подыметь, нока снесеть; сдёлавъ свое дёло, сильный все это времи стоить, ждетъ, пока слабый не снесеть, и только тегда берется за другой мёшовъ. И такъ во всемъ...

Крестьянская община, крестьянская артель,—это не пчелиний улей, вы которомы каждая пчела, не считаясь съ другою, трудолю- биво работаеть, по мыры, своихы силь, на пользу общую. Э! еслибы крестьяне изъ своей общины сдылали пчелиный улей—развы они тогда ходили бы въ лаштяхь?

Но возвращаюсь къ моему льну. На следующий годъ, ленъ деревней обработывать не взяли, но все-таки, разобрали ленъ на обобработку подесятинию, въ одиночку, разуметоя, самые бедняки,

<sup>1)</sup> Чтобы указать, какъ въ нашихъ хозяйствахъ все не установилось, достаточно будетъ сообщить наши цвны на кормъ въ нынышнемъ году. Свно 40 коп. за пудъ, ржаная солома 10 коп. за пудъ, да и за эти цвны достать свна и соломы трудно; овесъ 60 коп. за пудъ, рожь 75 коп. за пудъ, конопляная жмака 24 коп. за пудъ.

чтобы получить задатки впередь и процитать душу. Работали плохо; корошо еще, что облоги были у меня подняты съ осени, такъ что снявшіе десятины получили готовую поднятую землю; за это они делжны были отпахать потомъ осенью, и имъ весною пришлось только выскородить и засёнть; сслебы имъ пришлось и облоги подымать весною, то они не въ состояніи были бы выполнить тработы на сво-ихъ изморенныхъ безкормицею лошаденкахъ. Однако, весною выскородили и засёнли исправно; конечно, бабы ругались на мужей, но неслишкомъ, потому что работали все одиночки: слёдовательно—жены знали положеніе мужей, знали, что зимою не было хлёба и, не взявъ этой работы, достать его было не откуда, а мужья брали работу съ вёдома бабъ и съ ихъ согласія. Нечего уже было тутъ много ругаться, когда бабы знали, что работали, по мужицкому выраженію, на свою кишку.

Ленъ уродился превосходнъйшій, какого у меня ни до, им нослъ того не бывало. Когда пришлось брать ленъ, то обязавшіеся работой оказались совершенно несостоятельными: брать пришлось по полдесятины на дворъ, состоящій изъ мужа и жены, — скоро ли же одна баба выберетъ 1/2 десятины льну, а ленъ ждать не можеть? Однако, всетаки, выработались; выбрали ленъ толоками, то есть, снявщій работу созываль родныхъ и знакомыхъ "на толоку", "на помочи", и собравшіеся толочане быстро исполняли работу.

Но и "на толоку", "на помочи" никто даромъ не пойдеть къ какому нибудь бъдняку; другое дъло — къ барину, отъ котораго муживъ зависитъ и насчетъ леску, и насчетъ повосца, выгонца, грибковъ, потравы, или къ богатому мужику, которому, нётъ-нётъ, а придется весной повлониться, чтобы вызволиль хлебунікомь: вёдь иной разъ не то, что пудъ муки, а и коврига кліба дорога. "На толоку" къ бъдному безъ отработки пойдутъ только очекь близкіе родственники, посторонніе же пойдуть только съ тімь, чтобы или его жена, или онъ самъ, съ своей стороны, отработали на толокахъ у тъхъ, которые были у него. Сверхъ того, во всякомъ случат, онъ долженъ накормить толочанъ и угостить водкой. Молотьбу льнапроизводили толоками; но на митье принілось на счеть подрядивнихся наиять мять отъ пуда, потому что на мятье бъдняки никого зазвать на толоку не могли: подошло то время, когда бабы работають на себя и когда хозяинь не можеть ихъ выслать на толоку къ сосвду; нанять сами тоже они не могли, потому что бабы имъ не върили, боялись, что не разочтутъ, и пошли только тогда, когда я объявиль, что самь буду разсчитывать. Если счесть все, что потратить такой сиявшій работу б'ёднякъ на харчи и вино при толокахъ,

на наемъ мятницъ, то ему, собственно за его работу, придется очень мало. Вся его выгода въ томъ, что онъ береть работу зимой и получаеть задатовъ въ такое время, когда ему крайне нужны деньги на хлъбъ и подати и когда онъ денегъ, ни за какіе проценты, иначе какъ подъ работу, достать не можетъ, а расходуеть на тодоки въ такое время, котда у него уже есть свой хлабов. Взять такимъ образомъ работу у врестьянъ называется "сдёлать оборотку"; очень часто снявшій работу літомъ передаеть ее другому и илатить дороже, чвиъ получиль самъ. Напримвръ: зимою одиночка берется сжать десятину ржи за четыре рубля, съ выдачею ему всёхъ делетъ впередъ, а літомъ, когда приходить время жать, онъ самъ нанимаеть сжать эту десятину за 4 р. 50 к., напримъръ, и платитъ хлъбомъ или продаеть хлёбь для уплаты деньгами. Это есть, собственно говоря, особый видъ займа денегъ, причемъ, въ процентъ идетъ или та работа, которую мужцеъ сделаль самь, какь въ томъ случае, когда онь обязывался на ленъ, или та приплата, которую онъ сдёлалъ. Въ большинствъ случаевъ, для мужика это есть единственный способъ достать зимою денегь, и способъ самый выгодный, потому что зимой въ долгъ подъ росписку ему ръдко кто дастъ, а если и дастъ, то возьметь не менте 10 процентовъ въ месяцъ, что на четыре рубля: составить 2 р. 40 конбекь за шесть місяцевь—ну, положимь 2 рубля возьметь проценту, а взявь жнитво за 4 рубля и летомъ сдавъ его за 4 р. 50 к., много за 5 рублей, онъ, следовательно, заплатить отъ 50 коп. до 1 рубля проценту. Главное же дело въ томъ, что подъ работу всякій охотніве дасть, потому что работу — если обязавшійся не умреть, не заболветь-мужикь, такь или иначе, всегда выполнить, къ чему его можно заставить, даже не прибъгая къ суду; между темъ, какъ взыскать по росписке деньги и по суду очень трудно или даже, большею частью, невозможно. Въ самомъ деле, положимъ, что есть росписка, положимъ, что мужикъ не отказывается оть долга, положимъ, что мировой судья присудиль взыскать и выдаль исполнительный листь-что-же дальше? Взыскать по исполнительному листу трудно, потому что продать имущество крестьянина нельзя, когда есть недоинки, а если ихъ и нътъ, то нельзя продать безъ разрешенія его начальства, которое должно указать, что именноможно продать, не раззоряя крестьянина и не лишая его возможности вести свое хозяйство. Работу же, на которую крестьянинъ обязался, начальство заставить его выполнить, хотя бы у него самого свой хлебъ оставался несжатымъ.

Правда, что крестьянинъ почти никогда не отказывается отъ долга, если онъ дъйствительно считаетъ себя должнымъ; если онъ

не платить долгь, то чолько потому, что ему нечёмъ уплатить. и всегда просить разсрочки, берется выплатить долгь работой и т. п. Поэтому, никто долговыхъ дёль до суда и не доводить.

Я того инвнія, что, еслибы были устроены ссудныя кассы, котория давали бы деньги въ зайны за небольной проценть; то такія насем въ нашей ибстности, по врайней мёрь; не могли бы вести дёля иначе, какъ взыскивая проценти и долгь работой. Бёднякамъ отъ такихъ насев было бы очень мало пользы, тёмъ болёе, что, считая кассы казенными и разсчитывая на то, что авось царь простить долгь, безъ нопужденій никто бы долговъ въ срокъ не платиль; такъ что, въ концё концовъ, ссудами изъ кассъ стали бы только пельзоваться богачи, которые взятыя изъ кассъ въ ссуду деньги распускали бы бёднякамъ въ долгь подъ работы за огромный проценть.

Все это—только мои предположения: кассь у насъ нѣтъ, и я ихъ въ дѣйствіи не видаль; но, кожетъ быть, и эти предположенія окажучся столь же вѣрмыми, какъ мои предположенія о несостоятельности артельныхъ сыроварень, о которыхъ теперь что-то ничего не слышно.

Нужно смотръть въ корень, а мы—въ томъ то и худо—смотримъ на цвъты и восхищаемся внъшностью. И что ни копнешь — вездъ одно и то же.

Въ Петербургъ, сколько разъ мит случалось встръчать, напримъръ, молодыхъ докторовъ, которые, прослуживъ нъсколько времени тдъ нибудь въ земствъ, возвращались всиять, потому что находили свою медицинскую дъятельность среди народа безполезною: "Какую медицинскую помощь можно оказать народу, когда ему нечего ъсть?" и т. п., говорили они.

Тогда я вёрилъ этому; но теперь, проживъ пять лёть въ деревнѣ, я вижу, какимъ бы благодътелемъ для крестьянъ могъ быть гуманный, трудолюбивый докторъ; еслибы какой-нибудь молодой докторъ, умѣющій самъ приготовлять лекарство и дѣлать онераціи, простой, гуманный, въ родѣ тѣхъ типовъ, какіе намъ изобразили гуманные романисты сороковыхъ годовъ, поселился у меня въ Батищевѣ, то я завъряю, что у него не хватило бы 24 часовъ въ день времени для оказанія пособія всѣмъ страждущимъ, которые будуть къ пему обращаться. Не говоря уже о непосредственной медицинской помощи (одного можно сиасти, отпиливъ ему во-время ногу; тамъ можно спасти цѣлое покольніе, замѣтивъ во время, что избу для уничтоженія таракановъ прокурили мышьякомъ 1)— какое огромное благодъяніе

<sup>1)</sup> Запрещается употреблять для окрашиванія обоевъ краски, содержащія мышьякъ потому что пыль отъ такихъ обоевъ вредно дійствуеть на здоровье. Представьте же

страждущимъ могь бы оказать гуманный докторъ, заслужившій довъріе, своими нравственными утвішеміями! Какое громадное образовательное вліниіе имъль бы такой человъкъ!

Конечно, нужно быть для этого, прежде всего, человъкомъ дъле. Мит какъ-то разъ случилось, на одномъ земскомъ собраніи, слышать отчеть земскаго доктора, въ которомъ онъ очень краснортчиво указываль на недостатки мъстной больницы, причемъ, между пречимъ, сообщилъ, что въ больнидъ очень много клоповъ, которые страшно безпокоять больныхъ, и это особенно вредно для нервныкъ больныхъ. Господи, ты Боже мой! Клопы тратъ больныхъ, а докторъ, вмъсте того, чтобы взять чайникъ съ кипяткомъ и вываричь кровати, да помазать щели скипидаромъ съ постнымъ масломъ, оставляетъ клоповъ тогь больныхъ и краснортчиво разсказываетъ объ этомъ въ земскомъ собраніи!

Понятио, что сдавать лёнь на обработку подесятинно возможно только въ томъ случать, когда крестьяне зимою очень нуждаются. Чуть годъ получше, хлъбушка довольно, кормецу хватить, есть подходящія зимнія работы—никто обработку льна не возьметь.

На третій годъ взять обработку льна подесятинно охотниковъ изъ ближайшихъ деревень не нашлось: еслибы поискать подальше, въ бъдныхъ деревняхъ, то, пожалуй, еще нателся бы кто нибудь, но сдавать такую работу отдаленнымъ деревнямъ --- невозможно. Возвысить плату съ десятины было невыгодно, потому что и при возвышенной плать остались бы всь ть же неудобства. Нужно было измънить систему. Между тъмъ, я уже оперился, завелъ своикъ лошадей, сбрую, телеги, сохи, бороны и могъ уже вести батрачное хозяйство. Я началь работать лёнь частью своими батраками, частью сдъльно, нанимая на опредъленныя работы. Подъемъ облогъ я на первый разъ сдаль подесятинно по 5 рублей за десятину, на что осенью охотно брались тѣ крестьяне, у которыхъ старыя лошади, ненадежныя для зимовки; крестьянину было выгодно на такой лошади, еще сытой съ лъта, подвять двъ десятины, пока лошадь на подножномъ корму, заработать десять рублей, и, запахавъ лошадь, продать ее на живодерню, гдв и выбитая, и сытая лошадь идеть въ одной

себь, если избу прокурять мыньякомъ или смажуть въ ней всь щели болтушкой изъ муки съ мыньякомъ; таракановъ въ этой избь никогда не будетъ—бойтесь избъ, гдъ ньть таракановъ! Но каково это будетъ дъйствовать на людей, въ ней живущихъ! Исконные обитатели избы еще могутъ привыкнуть къ мышьячной пыли, но свъжій человъкъ, поступающій въ семью, напримъръ, невъстка — умираетъ. Случается, что мрутъ невъстки во дворъ, да и только! А можетъ быть, оттого и мрутъ, что изба была когда нибудь прокурена мышьякомъ.

цънъ. Весною, я скородилъ и съяль ленъ своими батраками, на своихъ лошадяхъ. Когда пришлось брать лёнъ, то я нанималъ бабъ брать лёнъ отъ копы платя по 25 коп. За эту цёну являлись брать лёнъ охотно, потому что при этомъ ловкая баба можеть заработать до 70 коп., а среднимъ числомъ зарабатывають по-50 коп. въ день, въ особенности много собиралось бабъ по воскресеньямъ и праздникамъ, потому что заработанныя въ праздникъ деньги баба получаеть себъ. Молотьбу льна и разстилку я производиль своими работниками, принимая ноденщиковь, а по праздникамъ, когда свои работники до объда, по заведенному порядку, не работають, находились охотники молотить сдёльно, съ платой отъ копы. Мяли ленъ въ ноябръ, съ платой по 30 копъекъ отъ пуда, и, такъ какъ въ это время бабы работають на себя, то недостатка въ мятницахъ не было. Обработка десятины льна мив обощлась въ 35 рублей; следовательно, на 10 руб. дороже, чемъ при сдаче подесятинно за 25 рублей; но за то льну получилось боле отъ 5 до 10 пудовъ, то есть на 10, на 20 рублей. Мнв было выгодно и бабамъ было выгодно. Всв были довольны, работали отлично: не было ни ругани, ни попрековъ; расплата производилась тотчасъ же, мелкимъсеребромъ. Заработовъ отъ 30 до 50 копъекъ для бабы въ нашихъ мъстахъ-небывалый; бабы справили себъ китайки, дъвки-кумачные сарафаны, на никольщину даже девочки все были въ новыхъ яркихъ платкахъ, потому что и девочки приходили брать ленъ и мять, ну, хоть 4 фунта намиеть въ день: все-таки — 3 копъйки, а за двъ недели и накопить на платокъ.

Следующій годь, местный торговець краснымь товаромь, крестьянинь соседней деревни, еще передъ Покровомь завхаль ко мив.

- Вашей милости серебреца мелкаго привезъ на полсотни.
- Отлично; а мив-кстати: лёнъ скоро буду мять, бабъ нужно будеть разсчитывать, бабы мелкое серебро любять.
- Правда, любятъ мелочь: легче отъ мужиковъ прятать; да и вашей милости будетъ пріятнѣе ручки не замараете; мѣдь марка.
  - На полсотни?
- На нолсотни. Я ващъ ленъ видътъ. Полсотни еще мало будетъ; ну, да я къ концу еще подвезу. Я ныньче нарочно пораньше
  деревни объъхалъ—пусть бабы о Покровъ на ярмаркъ покрасуются—
  полкороба товару въ долгъ распустилъ; всъ берутъ: отдадимъ, говорятъ, какъ ленъ будемъ мять. Простыхъ платковъ не берутъ все
  парижскихъ требуютъ. Большое движение торговлъ изволили льномъ
  датъ. Въдь, это не шутка: цолсотни денегъ за одно мятье бабы
  возьмутъ; гдъ имъ было это прежде заработатъ?

Итакъ, все устроилось обоюдно выгодно.

Казалось, что, стоило бы только увеличить плату съ 25 рублей до 35 рублей, чтобы сдавать ленъ подесятинно. Но, не говоря: уже о томъ, что хозяину это будетъ очень невыгодно, потому что и за 35 рублей работа будеть производиться также, какъ за 25 рублей. то есть также невнимательно и плохо, охотниковъ работать ленъ. все-таки, не будеть, да и крестьянину даже и 35 рублей взять будеть невыгодно. Деревнями брать не будуть безь особенной крайности, потому что крестьяне всеми мерами избегають такого дела. гдъ нужно работать сообща и предпочитають работать, котя бы и дешевле, но въ одиночку, каждый самъ по себъ. Еще разъ вернусь къ этому вопросу и сообщу одинъ фактъ. Еще недавно, ивсколько льть тому назадь, крестьяне сосъднихъ деревень, по старой привычкъ, какъ въ кръпостное время, убирали у меня сообща всею деревнею покосы, частью за деньга, частью изъ половины. Сообща всей деревней витств выходили на покосъ, витств огульно косили, витвств убирали свно и клали его въ одинъ сарай, а цотомъ и денъги и свою часть свна двлили между собою по числу косъ. Такой норядокъ для меня былъ очень удобенъ, потому что уборка пыв дружно; въ хорошую погоду быстро схватывали сено, присмотръ быль легкій; свно двлилось заразъ зимою. Теперь уже такъ покосовъ не берутъ ни у меня, ни у другихъ. Тецерь или каждый береть особенный участовъ подъ силу на свое семейство, или, взявъ цёлый лугь, дѣлять его на нивки и каждый косить и убираеть свой участокь; свио туть же дёлится и развозится; одна часть въ мой сарай, — другую крестьянинь везеть къ себв. Понятно, что для меня это въ высшей степени неудобно; когда покосъ въ полномъ разгаръ и человъкъ 20 въ разныхъ мъстахъ убираютъ съно, то старостъ, воторый долженъ со всеми делить сено, целый день почти не приходится слезать съ лошади. Понятное дёло, что въ такой работъ, какъ уборка съна, выгодиће работать артелью, и при одинаковомъ стараніи: то есть. еслибы каждый работаль такь, какь онь работаеть на себя въ одиночку, общее количество убраннаго свиа было бы больше и свио вышло бы лучше, особенно еслибы погода благопріятствовала уборкъ и при деле быль бы умеющій распорядиться хозяинь. Но воть въ чемъ дело: при разделе сена все получили бы тогда поровну, по числу косъ; следовательно, тотъ, кто силенъ, уметъ ловко работать, старателенъ на работв, сообразителенъ, получилъ бы столько же, сколько и слабосильный, неловкій, лёнивый, несообразительный. Вотъ туть-то и камень преткновенія; воть туть-то и причина, почему Жрестьяне дёлять взятый на скось лугь на участки, подобно тому,

какъ дёлять на нивки свои поля и луга. Прежде, когда сосёдняя деревня косила у меня луга огульно артелью, всё крестьяне на зиму были съ сёномъ; тё, у которыхъ было мало лошадей, даже: продавали; а теперь у иныхъ сёна много, а у другихъ----мало или вовсе нётъ; а нёть сёна, нётъ и лошадей, нётъ хлёба; одни богатёютъ, а другіе, менёе старатейные, менёе ловкіе, менёе умные, бёднёютъ и, обёднёвъ, бросають землю и идуть въ батражи, гдё всякому найдется дёло, гдё всякій годенъ за чужимъ-загадомъ.

Такимъ образомъ, даже за возвышенную до 35 рублей плату, деревнями брать лень не будуть, пока не примыслится раздёлять работу танъ, чтобы каждый могь получать плату особо за свой трудъ, т. е., нока не пріишутся подрядчики, которые, снявъ у пом'вщика -работу подесятинно, будуть, собственно говоря, дълать то же, что дължю теперь и, т. е. разсчитывать каждаго особенно, сдъльно. Мнъ теперь обработка десятины льна обходится 35 рублей; всв работающіе друживы и получають хорошій заработокь, накого здісь на другихь работахь не получають; но крестьяннину, даже многосемейному, у котораго 6-7 бабъ во дворъ, невыгодно взять десятину за 35 рублей, потому что у него выйдеть на работу гораздо более дней, чвиъ у меня. Мив, получая плату отъ пуда, баба намнетъ пудъ въ ночь, а хозяину намнеть не болье 20 фунтовь, а если во дворь окажется баба, которая не въ сидахъ наминать боле 10 фунтовъ, то и всь будуть наминать по 10 фунтовъ. Когда бабы мнуть дома пеньку, то, какъ козяйнъ ни ругается, а болве половины не наминаютъ противъ того, что могли бы намять, еслибы мяли на себя. Это мнъ говорили сами бабы:--, Чаво я буду дома изъ силь выбиваться на хозяина? а туть я на себя работаю". Такимъ образомъ, работа подесятинно невыгодна и для мужика-хозяина, и для меня, потому что у него безполезно пропадаеть время, а у меня вырабатываемый продукть.

Брать ленъ и мять его приходять нетолько бъдныя бабы, но и богатыя, даже можно сказать, что богачки производять главную массу работы и забирають большую часть денегь, выдаваемыхь за выборку и мятье. Въ богатыхъ дворахъ бабы все сильныя, рослыя, здоровыя, сытыя, ловкія; богачь не женится на какомъ нибудь заморышъ, а если случайно попадеть на плохую бабенку — ужаснѣе и положенія нельзя себѣ представить, какъ положеніе токой плохой бабенки среди богатаго двора, гдѣ множество здоровыхъ невѣстокъ — то заколотить, забьеть, въ гробъ вгонить и тогда женится на другой. Сытыя богачки наминають до 1½ пуда льну, тогда камъ бабы бѣдняковъ, малорослыя, тщедушныя, слабосильныя, наминають въ то же время но 30 фунтовъ. Понятно, поэтому, что богачамъ невыгодно работать

огульно съ бъдниками; но и въ сдъльныя работахъ бъдники должны отступить на второй планъ, ступневалься.

Мало-по-малу, чистыя, незароснія вустами и березнявомъ облоги подобрались, и я принялся за обработку подъ ленъ облогь, неросшихъ березнявомъ до 2-хъ вершвовъ толщиною въ вомлѣ. Принялось корчевать березняви, что увеличило цённость обработки; сверхъ того, облоги изъ-подъ такихъ березнявовъ уже трудно было драть сохами, и я принужденъ былъ завести плуги. Теперь всё облоги подымаются шведскими железными плужвами безъ передвовъ, которыми пашутъ или батрави, или поденщиви. Обывновенно говорятъ, что трудно завести плуги тамъ, гдъ крестьяне привывал нахать сохами. Нисколько. У меня нлуги пошли сразу. Задумавъ пахать плугажи, я сталъ высматривать, у вого есть илуги—хорошо-ли. Все плуги казались мнъ неподходящими; наконецъ, случайно, бывъ въ гостяхъ у одного помъщика въ другомъ уъздъ, я увидалъ плугъ, который мнъ понравидся. Я ръшился попробовать этоть клугъ и тогросилъ у хозяина позволенія прислать къ нему работника поучитъ.

— А присылайте, говорить:—я новажу.

Возвратись домой, я черевъ некорое время призвалъ Сидора.

- Слушай, Сидоръ, нынѣшней осенью я думаю подымать облоги подъ ленъ плугомъ. Ты знаешь—желѣзныя сохи, что мы на выставкъ видѣли.
  - Слушаю-съ.
- Я у одного барина, въ Д. убъдѣ, видѣлъ плугами пашутъ хорошо.
  - Можно и намъ, если хорощо.
- Такъ вотъ что: вотъ тебъ деньги и письмо; спупай сегодня на станцію, возьми билеть до Ярцевой, тамъ выйдешь и пойдемь по большой дорогъ версть 20 будеть до села К.; тутъ спросишь Х. Это самый тотъ баринъ, у котораго плуги, недалеко отъ села. Придешь къ барину, отдашь письмо, посмотришь плугъ, посмотришь какъ пашутъ, самъ попробуешь пахать, и, когда научишься, ступай назадъ на Ярцеву, возьми билеть въ Смоленскъ, купи такой плугъ у барина узнаешь, въ какой лавкъ, и привезти сюда. Обмоги драть будемъ.

Сидоръ отправился на станцію, добхаль на машинт до Ярцевой, пітикомъ дошель до X., посмотрель плугь, посмотрель какъ пашуть, какъ налаживають, какъ запрягають, разузналь у рабочихъ, въ чемъ сила, самъ попробоваль пахать и на другой день объявиль X, что поняль; тоть его проэкземеноваль, заставиль, кажется, собрать плугъ и отпустиль. Сидоръ опять пешкомъ дошель до Ярцевой, оттуда на

машинъ добхаль до Смоленска, разыскаль лавку, куниль требуемый плугъ — кстати прихватиль подходящую цъпь для быка, потому что нашь холмогорскій быкъ Пашка, вскормленникъ Сидора, уже началь баловаться и ломать кормовые ящики—и, исполнивъ всъ порученія, возвратился домой.

- Ну, что?
- Привезъ.
- Пахать внучился?
- Выучился.
- Что же ты такъ скоро: въдь, ты всего три дня провздиль?
- А что жь тамъ дёлать? Хитраго ничего нёть. Работники показали и самъ баринъ показаль тоже, какъ собирать. Я, А. Н., сами изволите знать, могу соху, не то что наладить, а и присадить, а туть и ладить нечего—на все зарубка своя есть.
  - А хорошо пашеть?
- Отмично, А. Н., особенно для облогъ. Ужь такъ хорошо, что лучше и быть нельзя: сохой—куда такъ сдёлать! И пахарю легко, да и пахаря особеннаго ненужне: туть чистую облогу всякій будеть драть, а про переломы и говорить нечего—валяй только.
  - Парой будень нахать?
- Парой: парой легче конямъ будетъ; только копей на первый разъ нужно взять посмирнъе и поумнъе. Я пахатныхъ не буду брать, потому что пахатныхъ переучивать нужно; туть одинъ конь бороздой долженъ идти, а другой нолемъ: потому, одного пахатнаго можно бороздой, а другого пристяжного; если оба пахари будутъ, то полевой будетъ сбивать пахатнаго, бороздою.
  - Такъ и отлично. Пару карыхъ можно взять.
- \_ Я тоже думалъ.
  - Когда же ты думаеть начать?
- Завтра. Сегодня упряжь налажу, а завтра на переломѣ попробую. Позвольте только Михѣйку взять—коней поводить нужно будеть, пока не привыкнуть.
- ви На другой день, Сидоръ началъ пахать переломъ, то есть такую землю, на которой, по обороченному пласту, былъ посвянъ ленъ. Десятину онъ вспахалъ отлично и окончилъ въ 4 дня—десятины ховяйственныя, сытыя несмотря на то, что было грязно и лошади были очень ленивыя и не шаговитыя. После перелома онъ перевхалъ на чистую облогу, которую вспахалъ тоже въ четыре дня. Затемъ, Сидоръ научилъ пахать плугомъ одного изъ работниковъ, который всю осень пахалъ облоги и переломы. Плугъ работалъ великолено: никакихъ поломовъ не было; только и было всего, что ра-

ботнивъ потерялъ ключъ, да и объ этомъ я узналъ только потомъ, потому что работнивъ, потерявъ вдючъ и взявъ у Сидора другой, просилъ никому ничено не говорить, а въ воскресенье сбъгалъ нъ кузнецу, который ему сдълалъ, на его счетъ, новый ключъ. Какъ это непохоже на то, что сообщаетъ намъ въ своихъ "Совътахъ смо-ленскимъ хозяевамъ" нашъ агрономъ Дмитріевъ, который, завъдуя хозяйствомъ казенной фермы, на опытъ убъдился, что у васъ невозможно употреблять улучшенныя орудія, вслъдствіе "недобросовъстности", невъжества" русскаго крестьянина!

Потомъ а купиль еще два плуга, и теперь у меня — вотъ уже три года — переломы и облоги подъ лепъ иначе не подымають, какъ плугами; да еще какія облоги — такія, которыя были покрыты частымъ пятнадцатильтнимъ березнякомъ, такія, на которыхъ что ни шагъ — то корень, такъ что десятину менье, какъ въ одиннадцать дней, не подымешь. И плуги служать вотъ уже три года, разумьется, ръзцы и лемехи приходилось перемънять, и никакой "ломки", никакой "потери различныхъ частей" нътъ, какъ это было у агронома, который рабочихъ обвиняль даже въ томъ, что "лошади были худы до крайности", какъ будто рабочихъ можно обвинять въ этомъ. Если лошади были худы, да еще до крайности, такъ это потому, что ихъ не кормили; и что же тутъ удивительнаго, что работники не выиолняли своихъ, уроковъ" на такихъ лошадяхъ? Лошадь везетъ не кнутомъ, а овсомъ.

У меня лошади не были худы, хотя каждая пара, въ прошедшемъ году, напримъръ, подняла по три съ половиною десятины облогъ изъ подъ березнявовъ, причемъ лошади всю осень пахали безостановочно, изо двя въ день. Разумъется, лошади получали ежедневно овесъ.

И вто же пакаль? Невёжественные, недобросовістные русскіе врестьяне—"русски свинь", какъ сказаль бы какой нибудь німець, управитель стараго завала, или вызванный изъ за границы насаждать у нась агрономію профессорь заведенія, гді прежде приготовлялись "агрономи". Пакали обыкновенно батраки, а на одной паріз—такъ какъ батраковь не кватало — всю осень накаль поденьщикъ. Кормили ті же батраки, нотому что ділю старосты — только отмізрить овесь, насыпать въ торбы и выставить торбы на галерею нодліз амбара; въ обідь, каждый береть дві торбы на свою пару, которую онь и кормить, и поить. Весною, когда лошадей не приводять домой, а нускають настись во время обізда тамъ же, гдіз работали, батраки въ поліз же и задають овесь, а оть поля—рукой подать до кабака. Кажется, какъ бы не пропить овесь? Не пропивають.

Крестьяне приходили смотрёть желёзную соху, дивованись нёмецкой хитрости и нашию одобрили.

Одинъ изъ моихъ работихъ, Степа, вздумалъ било на сохъ конкурировать съ плугомъ и увърялъ, что онъ вспашетъ переломъ и подыметь облогу сохою во столько же времени, во сколько Сидоръвспашеть плугомъ, и сдължетъ не куже. Дъйствительно, онъ вспакалъ десятину перелома во столько же времени, но на облогъ отсталъ, котя работалъ такъ, что даже трубочку на ходу курилъ, и далъе конкурировать отказался.

Работникъ Степа быль—теперь его у меня нёть, самъ хозяиномъ сдёлался—отличнёйшій нахарь на сохё, какихъ рёко, любяній пахоту, щеголяющій своею работою, установкою сохи, недобранною лошадью, подобно тому, какъ любить свою работу хороній сапожникъннёмець, который, сдёлавъ хорошіе сапоги, кажетоя, жалёеть разстаться съ ними. Когда Степа поступиль ко мнё и выбраль себё лошадь для работы, то я сейчась же увидаль, что это—хозяинь, потому что но лошади, воторую выбраль работникь, по менерё обращаться съ нею, по запряжкё, тотчась же можно судить, камовъ человёкь, а разь онь взяль въ рухи соху, такъ ужъ положеніе его въ числёрабочихъ объяснилось.

Большинство рабочихъ предпочитаетъ лошадей бойнихъ, форсистыхъ, съ хорошею рысью, танихъ лошадей, на которыхъ можнобыло бы покрасоваться, лихо прокатить бабу во время возки сёна, когда-каждый работникъ беретъ съ собою бабу, если не хватаетъ батрачекъ, то поденщицу, чтобы ловчёе было укладывать сёно на телёгу; а бабы-то на гребево, на возку сёна, всё являются въ самыхълучинхъ нарядахъ, разукрашенныя лентами, кралями.

При разборкѣ лошадей — никому не назначаю: работники самы разбирають лошадей, по своему вкусу, и потомъ уже постоянно работають на однихъ и тѣхъ же лошадяхъ, — самый симьный, ловкій работникъ, первый въ артели загонщикъ, береть самую лучшую, бойкую лошадь, такую, которая, при случаѣ, можеть и потрепать; иторой работникъ береть вторую, по форсу, лошадь; третій — третью и т. д.; самыя плохія лошади достаются самымъ плохимъ работникамъ, вахлачкамъ, и не потому, чтобы они не хотѣли бойкихъ лошадей — каждый хотѣль бы самую бойкую, бъщеную лошадь — а потому, чтолучшіе работники въ артели во всемъ имѣють перевъсъ, нездѣниѣють первый голосъ и лошадей забирають лучшихъ, а вахлачку что достанется. Но работникъ-ховяннъ, хорошій, ловкій, серьсвишѣ работникъ, не форсистий, сознающій свою силу и достоинство, гордящійся внутреннимъ достоинствомъ своей работы, а не внѣшимъ

блескомъ-такихъ работниковъ, разумвется, мало - выбираетъ и дошадь хозяйственную. Степа, при разборкв лошадей, хотя онъ и быль вторымъ въ артели, выбралъ лошадь, которую всв обходили, не форсистую, пъгой масти, лънивую, но плотную, безъ рыси, но шаговитую. Лошадь, которая куплена была поздно осенью и потому въ пол'в не работала, оказалась лучшимъ пахаремъ и во всёхъ работахъ, по силь и уму, имьла перевьсь передь другими лошадьми. Степа полюбиль своего цъгана, ходиль его, кормиль, гордился имъ, хотя пъганъ бъгалъ всегда мелкой рысцой и только въ ръдкихъ случанхъ, когда, напримъръ, нужно было ухватить свио или снопы передъ заходящей тучей, пускался въ галопъ. Пахарь изъпътана вышель удивительный, спокойный, тягучій, умный, идущій прямо на вішки, такъ что стоило на огородъ только отмътить гряды въшками, и пъганъ наипрямейшими линіями разъезжаль борозды. Увидавъ плугъ, Степа съ усмъщечкою объявилъ, что это — вещь вовсе не нужная, что онъ и сохою на пъганъ сдълаетъ не хуже и такъ же скоро. И дъйствительно, сдълалъ: Степина пахота была образдовая, для сохи отличнъйшая, но, все-таки, уступала плужной. Степа котя и соглашался, что плугомъ сдёлано отчетливее, но все-таки увёряль, что и на его десятинъ ленъ будетъ не хуже, чъмъ на плужной. На замъчаніе же мое, что вспахать сохой такъ, какъ вспахаль онъ, Степа, могуть лишь немногіе работники, тогда какъ плугомъ будуть хорошо пахать всв, Степа отвътиль:---, а вто не умъеть пахать, тому и около земли заниматься — не следъ". Степа, какъ истый пахарь, спеціалистъ своего дъла, любящій свое искусство, повидимому, опасался, что со введеніемъ ндуговъ потеряется искуство пахать сохой, точно такъ же, какъ нашъ портной, старикъ Михаилъ Ивановичъ, ненавидить швейныя машины. "Экая штука, что онь машиной прострочиль, говорить М.-И.:-ты, воть, руками такъ прострочи".

- Да зачёмъ же ему руками строчить, когда машиной можно?
- Какой же онъ портной, если строчить не умѣетъ? Нѣтъ, ты выстрочи, а то машиной! слабъ народъ сталъ!

Необходимость раздёлывать подъ ленъ давно запущенныя облоги, требующія корчевки березняковъ, увеличила цённость обработки льна еще на 15 рублей; такъ что теперь обработка десятины льна обходится уже 50 рублей, но такъ какъ ленъ, въ средней сложности, даетъ 100 рублей съ десятины валового дохода, то, слёдовательно, чистаго доходу получается 50 рублей отъ десятины. Да, сверхъ того, въ пользу хозяина остаются дрова и еще, если корчевка произво-



дится заблаговременно, на слёдующій годъ послё корчевки получается хорошій укось травы.

Получить 50 рублей чистаго доходу съ десятины, же употребляя для это на возу—развъ это не корошо?

Но этого мало: послѣ льну, по перелому, съ не большимъ удобреніемъ—"потрусивши навозцу", какъ говорять врестьяне — получаются великольшьйшіе урожай ржи. Воть уже три года, что послѣ льна на переломахъ, удобренныхъ только 100 возами навоза на хозяйственной десятины, т. е. самъ 12, тогда какъ на старопахотныхъ земляхъ, при 300 возахъ навоза, получалось только 12 кулей съ десятины, то есть самъ 8. Такіе же результаты получились въ сосѣднемъ имѣніи, гдѣ, по моему примѣру, стали сѣять ленъ, а послѣ льну, но перелому — рожь. Хозяева, которые знають, какъ дорого обходится намъ навозъ, поѣдающій всѣ доходы съ полеводетва, ноймуть всю важность добытыхъ мною результатовъ.

Стоять березняки, выросшіе на десятинахь, запущенныхь літь 15 тому назадь; никакой пользы для хозяйства оть нихь ніть. Нужно подождать еще 35 літь, чтобы березняки эти превратились въ хорошій дровяной лісь, за который дадуть тогда, положимь по 150 рублей за десятину, да и то въ містостяхь, прилегающих къ желізнымь дорогамь. Выкорчевываю березчяки. На слідующій годь, получаю хорошій укось травы, не менізе 16 копъ съ десятины, и потому, если отдать съ половины, то мні придется 8 копь, что стоить, мало-мало, 10 рублей.

Съю ленъ. Получаю 50 рублей чистаго дохода.

Удобряю 100 возами навоза и стю рожь. Получаю 18 кулей ржи съ десятини, въ полтора раза болте, что сколько получается съ старопахатныхъ земель, удобренныхъ втрое большимъ количествомъ навоза. Затемъ, у меня остается возделанная земля, на которой я могу вести хозяйство и которая всегда даетъ болте дохода, что земля, находящаяся подъ лтсомъ.

Кому же неизвёстно, что годная для полевой культуры земля даеть менёе всего дохода, оставаясь подъ лёсомъ. Если тодныя для культуры пространства остаются подъ лёсами, то это первый признавь низкой степени развитія сельскаго хозяйства въ странѣ. Лёса должны оставаться только на мёстахъ, которыя негодны для культуры, и лишь въ такомъ размёрѣ, чтобы не было у населенія больтиого недостатка въ топливѣ.

Но, говорять, левь истощаеть, сущить землю: все это, вакь ви-

дите—нустяви, что севершенно поиятно каждому, кто обладаетъ хотя элементарными познаніями изъ земледѣльческой химіи.

Спросять: что же вы будете дёлать, когда подымите всё облоги? Буду продолжать то же самое. Ежегодно я подымаю 8 десятинь облогь и на то мёсто засёваю 8 десятинь старопакатной земли клеверомь съ тимоееевкой, которыя и запускаю. Черевь шесть лёть, эти десятины будуть представлять чистыя облоги, которыя опять пойдуть подъ лень; обработка этихъ десятинь будеть уже легка, потому что корчевать не будеть надобности и подымать чистыя облоги, безъ кореньевь, легко. Но—это уже цёлан система полеводства, о которой я подробно говорить буду въ особой статьх.

Сосвдніе врестьяне теперь отлично повыли всю выгодность иоей системы и одобряють ее вполив, и я оть многихь крестьянь слышаль, что теперь стоить просто нанимать запущенныя земли, чтобы свять лень и петомь рожь. Конечно, стоить, да педи-ва найми. Всв сидять и любуются на свои березняки, а беревняки все ростуть де ростуть, и скоро сдёлается невозможнымь обработывать ихь по этой системь. Тогда придется ждать, пока не выгніють пни настолько, чтобы земли могли идти въ обработку. Но, слава Богу, сь важдымъ годомъ врестьяне все более и более пріобретають покупкой земли, осебенно въ сосвіднемь уёздё, гдё, замечательно, врестьяне были, до крайности бёдны и ёли пушной хлёбь, а теперь, видимо, поправились. А врестьянить на березняки и лёсь любоваться не стаметь: сейчась же вырубаеть и распахиваеть, и распахиваеть. Вёдь, это врестьяне сложили моговорку: "чтю пень собъемь, то грошь найдемь".

Между земледействими моя система не имъетъ усивка. Я и статьи, пишу, я и на словакъ проповъдую каждому встречному и поперечному—такъ что, думаю, уже надоёлъ многимъ—я и на събздъ въ нашъ уъздний городъ вздилъ, подробныя сообщенія дъладъ, съ чисковими данными, ущи всёмъ протрубилъ облогами и льномъ. Но все это гласъ вопіющаго въ пустынё...

Всё относятся съ навимъ-то недовёріемъ и, мнё кажется, думають, что я, сообщая данныя объ урожаяхъ, привираю. О чоемъ ховяйстве ходять самые нелёные слухи и, такъ какъ расширеніе моето хозяйства съ каждымъ годомъ есть фактъ, противъ котораго нельзя спорить, то, мнё кажется, инме думають, что я, вріёхавъна ховяйство, привезъ съ собою кучу денегъ—изв'єстно, служиль, ча службе нажился— и все только трачу, трачу, покумаю кормъ, чтобы имёть больше навозу и щеголять своими урожаями.

Замъчательно, что изъ мъстныхъ хозяевъ никто ни разу даже

не заёхаль во мив, чтобы посмотръть мое хозяйство. Одинь молодой человъть изъ Петербурга, который въ нинѣинемъ году заёзжаль во мив и который передъ тёмъ нёскельке времени прожилъ въ увзде, изучая разныя хозяйства, говориль мив, что многія изълиць, сообщанивихъ ему разныя нелёмости о моемъ хозяйстве, не могли даже указать, где именно находится мее именіе.

По переломамъ, послѣ льну, рожь родится замѣчательно чистою, безъ соримхъ травъ и, главное, безъ костеря и сивца. Въ прощедмемъ году, всю рожь съ переломовъ, которая осталась отъ собственнаго посѣва, престъяне въ августѣ разобрали у меня на сѣмена по7 р. 50 к. за куль, потому что ихъ рожь была до крайности сорна
и содержала миожество костеря.

По новоду: костеря у крестьянъ-только не у богачей, замътьтесуществуеть мивие, что рожь перерождается въ костерь и обратно. Когда я прівкаль въ именіе, то нашель хозяйство опущеннымь до прайности; рожь порвый годъ уродилась прайне сорная, съ непомърнымъ количествомъ костеря. Крестьяне говорили, что это-годъ такой, и на всв мои убъжденія, что костерь завелся въ имвніи отъ нечистоть свиянь, откуда вибудь завезенных — въ старину, говорять, рожь родилась въ имфніи чистая-все-таки, твердили свое, что это-годъ такой, что коли Богъ уродить, то и костеремъ посвявши рожь получить, а не будеть благодати Вожьей, то и изъ чистей ржи костеръ народится. Всё мои убъжденія были тщетны, даже указаніе на то, что въ сосъдней богатой деревиъ, у богачей, которые обращають внимание на очистку свиянь, рожь родится безь кестеря, же действовали. Тамъ, говорили, земля другая, а на этомъ поле рожьвсегда съ костеремъ родится. Я старательно очистилъ свиена, выгналь на ввилкв костерь по возможности, да сверхъ того, досталь ивсколько нулей чистой ржи у сосвдняго богача крестьянина и засвяль поле очищенными свменами. Чтобы убвдить Ивана, Сидора и другихъ, что костерь не перераживается въ рожь и обратно, я мосадиль на огороде на гряде 1 зерно ржи и 9 зерень костеря и показаль, что съ осени всходы были такъ покожи, что нельзя было отличить рожь отъ мостеря. На другой годъ, на огородъ вырось 1 кустъ ржи и 9 кустовъ востеря, а на полъ рожь была гораздо чище, котя костерь, все-таки, еще быль. На следующій годь, я опять выбраль для поства самыя чистыя стмена и т. д. Рожь году отъ году всеетала родиться чище. Въ прошедшемъ году, рожь опять была въ томъ же полъ, въ которомъ и ее засталъ; весна была самая благопріятная для развитія сорных травь: у крестьянь рожь была чрезвычайно сориа, а местами такъ просто одинъ костерь народился,

между тёмъ, у меня, на старопахатныхъ земляхъ костеря было оченьмало, а на переломахъ и вовсе не было.

Не знаю, убъдились ли крестьяне, что костерь не перераживается въ рожь и что очистка съминъ — дъло важное, но знаю только, что въ пропедшенъ году мнесте изъ сосъднихъ крестьянъ покупали у меня на съмена мою чистую тижеловъсную рожь.

...Бабы ушли на овинъ и начали мять; собажи смолкли, все успоконлось; и опять засышию и сплю бовыятежнымы сномъ.

Просыпаюсь я рано и начинаю кашлять: дектора геверать, что это — какой то катарръ, а деревенскіе жители увіряють, что это — желудочный кашель, свойственный сельскимь хозясвамь, которые, проведя день на воздухі, ложатся спать, "вышявь ведочки и поужинавь". Савельичь, разбуженный моимъ кашлемъ, качинаеть возиться за стіной: это онъ самовари стакить, къ чему у него все припасено, и вода, и уголь, еще съ вечера. Выкуринь нівснолько папирось и откашлявшись, я одіваюсь и принимаюсь за счеты и разныя вычисленія или за писаніе статей. Савельичь приносить самоварь и при- этомъ смотрить на градусы.

- Ну что, Савельичь, каково на дворъ?
- --- Ничего.
- --- Moposerte?
- Не то, чтобъ очень.
- Однакожь?
- Морозъ изрядный, а вотру пътъ.

Я пью чай и занимаюсь, пока не проснулись дети и не началось хозяйство. Авдотья приходить.

- Что готовить будемь? спраживаеть она.
- Что-жь готовить?

Молчаніе.

- Хоть бы ты когда нибудь сама придумала, что готовить: вёдь, ты лучше меня знаешь, что у насъ есть.
- Почемъ я знаю, чего вы хотите? Все у насъ есть: солонина есть, ветчина, телятина, языки есть, почки...
  - Ну и отлично; дёлай разсольникъ съ почками.
  - А еще что?
  - Еще что?
  - Дъти, въдь, супу никогда не ъдять: имъ еще что нибудъ нужно.
  - Что-жь бы еще сдѣлать?

Молчаніе.

— Ну свиные котлеты сдёлай: вёдь, ветчина, ты говоришь, есть. Авдотья уходить.

- А чесноку въ котлеты класть? возвращается она.
- Клади.

## Уходить.

- А картофель къ котлетамъ делать?
- Разумъется, сдълай: ты знаешь—дъти, въдь, любить картофель.
- Да вы-жь все боитесь, чтобы не заболели.

Я пыр чай и занимаюсь счетами.

Приходить Матрена и начинаеть отворать внутреннія ставня,

- Что, обутрвлог
- Нъть еще, свътаеть только.
- Сидоръ гдѣ?

На скотный пошель...

- Завтракали?
- Нъть еще, собираются только. Мищка лошадей поить.
- А колодно на дворъ?
- Не то чтобы очень.
- Моровить?
- Не дюже.

Матрена, открывъ ставни, уходитъ.

Свъть чуть брежжеть; безъ свъчи заниматься нельзя; самоварь уже начинаеть потухать и издаеть какіе-то печальные сиплые звуки.

- Приходить Сидоръ и здоровается.
- Здравствуй. Ну, что?
- Все слава Богу; клеверъ заложили.
- Хорошо \* Здять?
- Отлично.
- Ничего не телилось? ничего не котилось?
- Ничего, только Дарка родила.
- Кого?
- Сына.
  - Давно?
- А вотъ сейчасъ. Клеверъ закладывали, она рожала.
- Благополучно?
- Что ей сделается.
- Кто-жь у нея бабилъ?
- Старуха.

## Молчаніе.

- Дарка палштофъ водки проситъ.
- Ну, скажи Ивапу, чтобъ далъ.

## Молчаніе.

— А когда же крестить будуть?

- -- Сегодня.
- Кло-жь будеть крестить?
- Ивана Павловича просить котать.
- А скоро ленъ кончать жить?
- Малость осталось.
- Что-жь, дрова возить будете?
- Дрова; позавтракали, запритають.
- Ну, ступай.

Сидоръ уходить.

Отало уже свътло; дъти начинають пошевеливаться; самоваръ совсъмъ потухъ; Савельичъ въ столовой школижь комекъ и Мильтошку за ночные проказы.

Я пью чай и занимаюсь счетами.

- Придете телять поить? справиналеть Авдотья.
- -- Не знаю: какъ бабы со льномъ посивють.
- Поить бевъ васъ?
- Пой, да смотри больше кружки на теленка не давать.
- Знаю, знаю.
- Хоть они тамъ разворись, а больше вружки не давать.
- Знаю. А "Бълянку" нужно запустить—воля ваша.
- Рано еще.
- Саную малость даеть.
- Ничего, а ты все подапвай.
- Дою, да плохо даеть.
- Ничего. Я скажу, когда запустить.

Не успъло еще поридочно объутръть, а ужь бабы окончили мять лень. Нужно одъваться и идти въ амбаръ въщать ленъ.

Такъ какъ бабы мнуть ленъ каждан на себя, съ платою отъ нуда, то и въшать ленъ нужно у каждой бабы отдъльно. Даже родныя сестры, не говоря уже о женахъ родныхъ братьевь, мнуть ленъ въ раздъль, каждая на себя, и не согласатся класть ленъ въ одну кучу и въшать виъстъ, а заработную плату дълить поноламъ, потому что сила и ловкость неровная, да и стараться такъ не будуть и, работая виъстъ, наминать будуть менъе, чъмъ работая каждая морознь. Только мать съ дочерю иногда въшають виъстъ; но и это лишь тогда, когда мать работаеть на дочь и всъ деньги идуръ дочери.

Въвшиваетъ ленъ староста Иванъ, а я только осматриваю вязви, чисто ли отдълано, и занисываю въсъ каждой бабы. Замѣчу здѣсь истати, что ленъ, доставляя большія выгоды, требуетъ, однако, много вниманія со стороны хозяйна; если хозяйнъ самъ не занимается дѣломъ или не имѣстъ надежнаго человѣка, которому нужно дать пол-

ную волю дъйствовать, то у него со льномъ будутъ частня неудачи. Въ моемъ сосъдствъ многіе пробовали съять ленъ, но большею частію оть невнимательности терпали неудачи: лешь то западаеть снвгомъ-тогда все пропало, -то недолежится, то перележится, то дурно смять, то не ровно смять — одна вязка хорона, а другая нъть, что сильно понижаеть цёну всей партіи. Въ нынёшнемъ году, напримъръ, льны, даже у крестьянъ, почти повсемъстно зацали снъгомъ, а у меня весь ленъ былъ поднятъ своевременно и вышелъ отличнаго качества; въ прошедшемъ году льны тоже запали, у меня запало линь ничтожное воличество; у другихъ купоць иначе не купить лемъ, жажъ жересмотръвъ его самымъ тщательнымъ образомъ, а у меня купить ранбе, чвмъ еще лень смять, по первымь образцамь. Всь эти неудачи происходять от невнимания самихъ хозяевъ; оттого, что все дълается несвоопременно и кое-какъ. Главное — нужно спъщить выборкой и молотьбой, жертвуя качествомъ съмени, если на то уже пошло, потому что воловно дороже семени, и потеры воловна влечеть за собою болке убытку, чемъ дурное качество семени. Важно только получить хорошія сфмена для себя; а гуртовое сфия на продажу, если будеть низшаго достоинства, то потеря на немъ ничтожна, сравнительно съ потерей воловна; ноэтому, необходимо съять для себя на съмена отдъльныя десятины.

Обыкновенно, я самъ присутствую при взвіншваніи льна и записываю, потому что Иванъ грамать не знасть — изъ 25 человысь, живущихъ въ настоящее время въ Батищевъ, граматъ знаетъ телько одинъ Савельичъ, да и то плохо; "тихо очень онъ пишетъ, говоритъ Иванъ:--примъряется, примъряется, а потомъ вдругъ письнетъ, анъ настояще и не выписалось, замараеть и опять налаживается -- тоска даже возьметь". Но, если меня нътъ дома или мнъ почему нибудь. нельзя придти въ амбаръ, Иванъ самъ отмъчаетъ, вто сколько намяль. Ивань грамать не знасть, писать не умасть, а между тамъ онь завёдуеть амбаромь, принимаеть и отпускаеть хлёбь, лень, сало, масло, крупу, жинки, считаеть летомъ сено, навозъ, снопы и пр., и пр. Счетоводство у меня въ порядкъ; прикодъ и раскодъ всего и ходъ всвкъ работъ записывается до мельчайщихъ подробностей, и все это ведется иного при посредствъ Ивана, который ежедневно подаетъ счеть по большей части предметовь, а но невоторымь подаеть счеть вы концѣ мѣсяца. Всѣ свои счеты Иванъ отмѣчалъ, зарѣзывалъ прежде на биркахъ, т. е. четырехгранныхъ палочкахъ, которыя у него имълись отдельныя для каждаго предмета, а теперь пишетъ карандашемъ на узкихъ листочкакъ толстой бумаги-оиъ употребляетъ для этого коробки отъ напиросныхъ гильзъ-употребляя особыя письмена,

вресты, налочки, кружки, точки, ему одному извёствыя. Вечеромъ, отдавая отчетъ, Иванъ вынимаетъ бумажку, долто ее разсматриваетъ и, водя но ней пальцемъ, начинаетъ: въ застольную — муки 2 пуда, крупъ янчныхъ 3 ф., сала 1 ф., солонины 15 ф. и т. Въ концъ мъсяща, Иванъ является съ цълымъ пучкомъ палоченъ и отсчитывается, диктуя, напримъръ, по отсяной палочкъ:

- Итицамъ 5 мёрокъ, лошадямъ 1 куль, Мишкѣ въ городъ 4 гарица, климовскимъ лошадямъ 1 мёрка, вамъ въ городъ 1 мёрка, ямщику, что привозилъ петербургскаго барина черненькаго, мёрка, Петра Иваныча лошадямъ 4 гарида и т. д. Всего 6 кулей.
- Теперь режь: Панасу куль, дуровскому крестьянину 2 куля, Фокъ осьмина, лужковской бабъ куль, для себя смоломи 5 кулей, Родъ куль, бабъ изъ Ольковки три мъры и т. д. Всего 38 кулей, 3 мърки.

Принимая отъ бабъ ленъ, если меня нётъ, Иванъ но своему отжъчаетъ, сколько какая баба намяла и, отдавая вечеромъ отчетъ, диктуетъ мнв по своей бумажкв:

— Дарочка 33 ф., Акулина 1 п. 8 ф., Семеника Деминская 39 ф., Козлика съ дочкой 1 п. 22 ф., Немая 27 фунтовъ, Семеника: Анциперовская 1 пудъ, Катька 30 ф., Катька-солдатка 1 пудъ, Хворосья 23 фунта, Фруза 29 фунтовъ. Матрена 1 п. 20 фунтовъ и т. д.

Ленъ мнуть отъ 30 до 40 бабъ и — импогда никакой ошибки, а туть всякая опибка сейчась будеть замёчена, потому что каждая баба отлично помнить, сколько она когда намяла, и, при окончательномъ разсчетъ, отлично знаетъ, сколько ею всего намято и сколько приходится получить денегъ.

- Ты сколько намяла, Катька? спращиваю я при разсчеть.
- Вамъ по книжкъ лучше видно, А. Н.
- По твоему счету скольво?
- Три пуда двадцать два фунта.
- Такъ.
- А сколько тебъ денегъ приходится?
- Вы лучше знаете.
- Сколько приходится?
- Рубль, да тесть копъекъ, да грошъ.
- Получай рубль семь коптект; грошъ лишняго свъчку поставь. Если, при разсчеть, приходится нередать лишняго, то чтобы другія бабы не обижались, что которой нибудь пришлось лишняго, переданное полажется на свъчку Богу. Баба это исполнить и, первый разъ, что пойдеть къ объднъ, подавая коптечную свъчку, если ей перешло полкопъйки, "подумаеть въ мысляхъ", какъ выражается

Иванъ, что подсвъчки идеть за нее, а полсвъчки за меня. "И этовамъ зачтется", говорить Иванъ.

Отибная на своихъ бумажнахъ приходъ и раскодъ, Иванъ обозначаетъ своими письменами только количество отнущеннаго и принятаго, но кому отпущено, отъ кого принято, все это онъ помнитъ. Вообще, у крестьянъ-прасоловъ и т. п. люда намять для предметовъ, съ которыми они имбютъ дъло, и способность изибрять главомбромъ, ощупью, развита до невброятности, и, сверхъ того, всб крестьяне удивительно върно считаютъ.

Каждый крестынскій мальчикь, каждая дівочка умівоть считать до извістнаго числа. "Петька уміветь считать до 10", "Акулина уміветь считать до 30", "Микей до 100 уміветь считать". "Уміветь считать до 10" вовсе не значить, что Петька уміветь перечесть разь, два, три и т. д. до 10; ніть; "уміветь считать до 10", это значить, что она умпеть делать всп арменетическія дійствія нада числами до 10. Нісколько мальчитекь принесуть, напримітрь, продавать раковь, сотню или полторы. Они знають, сколько миь слідуеть получить денегь за всіхь раковь и, получивь деньги, разділяють ихъ совершенно вірно между собою, по количеству раковь, пойманныхъ каждыть.

При обучении врестьянскихъ мальчиковъ ариометикъ, учитель всегда долженъ это имъть въ виду, и ему предстоитъ только, воспользовавшись имъющимся матеріаломъ и понявъ, какъ считаетъ мальчикъ, развить счетъ далъе и показатъ, что "считатъ можно до безконечности". Крестьянскіе мальчики считаютъ гораздо лучше, чъмъ господскія дъти; сообразительность, память, глазомъръ, слухъ, обоняніе развиты у нихъ неизмъримо выше, чъмъ у нашихъ дътей, такъ что, видя нашего ребенка, особенно городского, среди крестьянскихъ дътей, можно подумать, что у него нътъ ни ушей, ни глазъ, ни ногъ, ни рукъ.

Крестьяне, по крайней мірів нашей містности, до крайности невіжественны въ вопросахъ редигіозныхъ, политическихъ, экономическихъ, юридическихъ. Туть вы увидите, что на обновленіе Цареграда крестьянинъ молился "Царю-Граду", чтобы не отбили хлібъ градомъ; что дівки серьезно испугались и повірили, когда, послів бракосочетанія нашей ведикой княжны съ англійскимъ принцемъ, распространняся слухъ, будто самыхъ красивыхъ дівокъ будутъ забирать и, если онів честныя, отправлять въ Англію, потому что Царь отдаль ихъ въ приданое за своей дочкой, чтобы они тамъ, въ Англіи, вышли замужъ за англичанъ и обратили ихъ въ нашу віру—этому вірили не только дівки, но и серьезные, пожилые крестьяне, даже отпуск-

ные солдаты. Туть вы услышите мивніе крестьянь, что нвицы гораздо бъднъе насъ, русскихъ, нотому-де, что у насъ покупаютъ жлъбъ, и что, еслибы запретили панамъ продавать хлебъ въ Ригу, то немцы померли бы съ голоду; что, когда успъють надълать сколько нужно новыкъ бумажекъ, то податей брать не будутъ, и т. п. Что же касается знанія своихъ правъ и обязанностей, то, несмотря на десятилътнее существование гласнаго суда, мировыхъ учреждений, никто никакого понятія о своихъ правахъ не имфетъ. Во всфхъ этихъ отношеніяхъ крестьяне, даже торгующіе м'ящане и купцы, нев'яжественны до крайности; даже попы — не говорю священники, между которыми еще встръчаются люди болъе или менъе образованные, хотя и ръдко-то есть всъ лица духовнаго званія, дьячки, пономари штатные и сверхштатные, разные ихъ братцы, племянники, словомъ, весь проживающій въ селахъ, ничего не работающій, пьяный, долгогривый людъ въ подрясникахъ и кожанныхъ поясахъ--- не далеко ушли отъ крестьянъ въ пониманіи вопросовъ религіозныхъ, политическихъ, юридическихъ.

Но что касается умѣнья считать, производить самые скрупулезные разсчеты, то на это крестьяне — мастера первой руки. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только посмотрѣть, какъ крестьяне дѣлятъ землю, разсчитываются, возвратясь изъ извоза. Конечно, вы тутъ ничего не поймете, если вамъ неизвѣстенъ методъ счета; вы услышите только крикъ, брань и подумаете: какъ они безтолковы, ну, точно какъ въ разсказѣ Н. Успенскаго "Обозъ"! У. схватилъ только внѣшнюю сторону; но его разсказъ грѣшитъ тѣмъ, что читатель, незнакомый съ народомъ, выносить впечатлѣніе о совершенной безтолковости, глупости изображенныхъ въ разсказѣ мужиковъ-извозчиковъ. Но подождите конца, посмотрите, какъ сдѣланъ разсчетъ, и вы увидите, къ какому результату привели эти безтолковые крики и споры—земля окажется раздѣленною такъ вѣрно, что и землемѣръ лучше не раздѣлитъ.

Какая разница въ этомъ отношеніи между разсказами Тургенева и Успенскаго, рисующими русскаго крестьянина! Сравните тургеневскихъ "Півновъ" съ "Обозомъ" Успенскаго. Внішняя сторона у Успенскаго вірніве, чімь у Тургенева, и, попавь въ среду крестьянъ, вы въ первый моментъ подумаете, что картина Успенскаго есть дійствительность, "голая правда", а картина Тургенева—подкрашенный, наряженный вымысель. Но подождите, и черезъ нісколько времени вы убівдитесь, что мівцы Тургенева есть, а извозчиковъ Успенскаго чють. Въ деревнів, вы услышите этихъ "Півцовъ" и въ півснів косцовъ, возвращающихся съ покоса, и въ безобразномъ трепаків под-

гулявшей пары, возвращающейся съ ярмарки, и въ хорѣ калѣкъ нерехожихъ, поющихъ о "блудномъ сынѣ", но "Обоза" вы нигдѣ не увидите и не услышите. Одинъ изъ нашихъ критиковъ — кажется г. Анненковъ — сравнивая Успенскаго съ Тургеневымъ, какъ изобразителей народа, сказалъ, что Н. Успенскій въ нашей литературѣ занимаетъ почти такое же мѣсто, какое въ исторіи живописи занимаетъ Теньеръ. Такъ ли это? Успенскій выставилъ намъ русскаго простолюдина простофилей. Но это-то, я думаю, и невѣрно; не даромъ есть поговорка: "мужикъ сѣръ, да не чортъ его умъ съѣлъ". Умъ то есть, только знаній нѣтъ и кругъ приложенія ума очень тѣсенъ, а дайте ка ему просторъі..

Но, что меня больше всего поражаеть, это-необыкновенная память у крестьянь. Неграматный сельскій староста помнить, сколько за въмъ есть недоимки, сволько съ вого и когда онъ получилъ денегь и проч. Разнощикъ, торгующій бабымъ товаромъ — платками, кралями и разною мелочью---на сто версть въ округѣ раздаеть свой товаръ въ долгъ и помнитъ, гдъ какая баба сколько ему должна и что именно брала. Наконецъ, и въ извозъ: пришло время жхать въ извозъ; столковались крестьяне въ деревнъ. Одинъ изъ деревни, равумъется, голова-воротило, отправляется въ городъ искать работы. Найдя въ городъ работу, онъ подряжается, напримъръ, везти пеньку изъ Д. въ С., торгуется съ купцомъ, условливается на счетъ цены и количества подводъ. Черезъ нъсколько дней, крестьяне всей деревней отправляются въ городъ подъ навалку-кто на четверкъ, кто на тройкъ, вто на паръ. Наваливаются. На каждую лошадь кладутъ взвъщанное количество пеньки, различное, смотря по силъ лошади; все это делается въ присутствіи рядчика, который получаеть отъ купца накладную и задатокъ. Рядчикъ долженъ запомнить, сколько пеньки навалено каждому хознину и, следовательно, сколько денегь тому придется получить при окончательномъ разсчетв. Навалившись, разумъется, зашли въ кабачокъ, выпили, взяли по селедочкъ, по калачику--- за все платить рядчикь изъ задатка, потому что ни у кого изъ крестьянъ денегь съ собою нътъ. Отправились въ путь. Всю дорогу расходъ ведетъ рядчикъ, который на постоялыхъ дворахъ, въ кабакахъ, платить одинъ за всёхъ за взятое сёно, харчи, водку и всв эти расходы помнить. Доставили товарь. Опять взевсили; недовъсъ, положимъ, оказался противъ накладной; купецъ-пріемщикъ вычель изъ следующей за провозъ платы ценность недостающаго товара и отдалъ причитающіяся деньги рядчику. Зашли въ кабакъ, выпили по стаканчику; кому нужно, взяли у рядчика денегъ на покупки въ городъ, справили всъ дъла и отправились домой. Дома

разсчеть: сосчитали, сколько на кого было положено пеньки и сколько кому причитается денегь, сколько у кого было недовъсу, сколько кто взяль дорогой, сколько въ городъ и сколько кому остается получить.

Мужикъ отлично понимаетъ счетъ, отлично понимаетъ всё хозяйственные разсчеты: онъ—вовсе не простофиля. Конечно, не всё мужики умны; конечно, есть между ними и идіоты, и дураки, и простофили, неспособные вести хозяйство; но такъ какъ дураки, при крестьянской обстановке, неминуемо должны гибнуть отъ бёдности, вслёдствіе своей неспособности хозяйничать, то понятно, что встрётить въ деревнё между крестьянами дурака случается рёдко, и каждый, сталкиваясь съ сёрымъ народомъ, выносить впечатлёніе о его несомнённой сметливости, сообразительности.

Чрезвычайно интересные типы сметливыхъ, умныхъ, обладающихъ необывновенною памятью людей представляють всё врестьяне, занимающіеся спеціальными профессіями. Одинъ изъ любопытнъйшихъ типовъ подобнаго рода представляють странствующіе коновалы наши доморощенные ветеринары. Въ нашей губерніи почти нътъ мѣстныхъ коноваловъ, да и тѣ, которые есть-преимущественно изъ бывшихъ крепостныхъ, обученныхъ въ то время, когда каждый зажиточный помъщикъ стремился имъть все свое — не пользуются хорошей репутаціей. Между тімь, никакое хозяйство безь коновала обойтись не можеть, потому что въ извёстное время года, напримъръ, ранней весною, въ каждомъ хозяйствъ бываетъ необходимо жастрировать какихъ нибудь животныхъ: поросятъ, баранчиковъ, бычковъ, жеребчиковъ. Безъ коновала никто поэтому обойтись не можетъ. Необходимость вызвала и людей, спеціалистовъ-коноваловъ, занимающихся кастрированіемъ животныхъ и отчасти ихъ леченіемъ, насколько это возможно для такихъ странствующихъ ветеринаровъ. Къ намъ коновалы приходять изъ далека. Есть гдв то цвлыя селеніякажется, въ Тверской губерніи-гдв крестьяне спеціально занимаются коновальствомъ, выучиваясь этому ремеслу преемственно другъ друга. Два раза въ году-весной и осенью-коновалы отправляются изъ своихъ сель на работу, работають весной и возвращаются домой къ покосу; потомъ опять расходятся на осень и возвращаются на зиму домой. Каждый коноваль идеть по извёстной линіи, изъ году въ годъ всегда по одной и той же, заходя въ лежащія на его дорогъ деревни и господскіе дома; слъдовательно, каждый коноваль имъетъ свою постоянную практику и обратно-каждая деревня, каждый хозяинь, имъеть своего коновала, который побываеть у него четыре раза въ годъ: два раза весною-идя туда и обратно-и два раза осенью. Коноваль заходить въ каждый домъ и кастрируеть все,

что требуется: понятно, что онъ знаетъ всв свои деревни и въ деревняхъ всъхъ хозяевъ поименно. Обыкновенно, идя весною впередъ, коноваль только работаеть, но платы за работу — по крайней мфрф у крестьянъ — не получаетъ, потому что, если операція была неудачна, платы не полагается. Проработавъ весну и возвращаясь домой, коноваль, на обратномъ пути, опять заходить ко всемь, у когоонъ работалъ, и собираетъ слѣдующій ему за труды гонораръ. Частослучается, что коноваль и на обратномъ пути весною не получаетъ денегь оть бідныхь крестьянь, у которыхь весною різдко бывають деньги; тогда онъ ждетъ до осени, когда у мужика будетъ "новь", когда онъ разбогатветъ, и получаетъ весенніе долги во вторую своюэкскурсію, причемъ беретъ не только деньгами, но и хлебомъ, саломъ, яйцами, для чего обыкновеннно имъетъ съ собою лошадь. Пройдя сотни версть, обойдя тысячи крестьянскихъ дворовъ, кастрировавъ несметное число баранчиковъ, поросятъ, бычковъ, коновалъ помнить, гдъ, сколько и чего онъ сдълаль и сколько остается ему долженъ каждый хозяинъ, у котораго онъ работалъ. Коновалы представляють интереснъйшій примърь того, какъ потребность вызываетъ необходимыхъ дъятелей. Кастрирование домашнихъ животныхътакая потребность, безъ которой не можеть существовать ни однохозяйство, и вотъ эта потребность создала цёлый классъ дёятелей, достигшихъ въ этомъ дёлё замёчательнаго искусства, и устроила его необыкновенно практично, просто, удобно.

Въ производствъ самой операціи кастрированія, коновалы достигли большой ловкости, что совершенно понятно, въ виду той огромной практики, которую они имъютъ. Заходящій ко мнъ коновалъ Иванъ Андреевичъ-коновалы пользуются большимъ почетомъ у крестьянъ, и ихъ обывновенно зовуть по отчеству — въ теченіи пяти лѣть кастрироваль у меня множество различныхъ животныхъ, и не было ни одного несчастнаго случая: всв животныя послв операціи выхаживались легко и скоро. Точно также ни отъ одного изъ сосъднихъ крестьянь я не слыхаль, чтобы когда-нибудь коноваль сдёлаль операцію неудачно, чтобы животное окольло, вследствіе операціи. Это и понятно: такъ какъ коновалъ дорожитъ своей репутаціей, то, осмотръвъ животныхъ до операціи и замътивъ, что которое нибудь не здорово, онъ предупреждаетъ объ этомъ хозяина, указываетъ въ чемъ бользнь, для того, чтобы потомъ не подумали, что животное забольло отъ операціи. Впрочемъ, хозяину нечего опасаться, потому что, если онъ пожелаеть, то можеть у того же коновала застраховать свое животное. За свою работу коновалы беруть не дорого: за кастрироягніе баранчика—5 копфекъ, за боровка—5 копфекъ, за бычка—10

жопъекъ и, сверхъ того, если работы много, коновалъ получаетъ полштофъ водки и кусокъ сала, въ которомъ онъ, по окончаніи работы, жаритъ себъ на закуску поступающіе въ его пользу органы, вынутые при операціи; впрочемъ, коновалъ выпиваетъ водку и събдаетъ приготовленное имъ жаркое не одинъ, а вмъстъ съ рабочими, которые помогали ему при работъ, ловили и держали оперируемыхъ быковъ. Какой ветеринаръ согласится кастрировать животныхъ за такія цъны!

Конечно, коноваль получаеть такую незначительную плату лишь за обыкновенную работу. Если же нужно кастрировать старыхъ быковъ, борововъ, жеребцовъ, то плата коновалу возвышается: онъ получаетъ рубль, пять, десять, двадцать пять рублей, смотря по трудности операціи, по цінности животнаго и т. д.: туть уже ніть опредъленныхъ цънъ; но цъна устанавливается по взаимному соглашенію, потому что въ этихъ случаяхъ, какъ выражается нашъ Иванъ Андреевичь, коноваль береть деньги не за работу, а за издпліе. Кастрировать баранчиковъ, поросять можетъ каждый коновалъ-мальчишка, обучающійся при своемъ отцѣ или братѣ; кастрировать бычковъ уже труднъе, жеребчиковъ еще труднъе; а труднъе всего ка--стрировать старыхъ животныхъ. Тутъ уже коновалъ дъйствуетъ гораздо осмотрительное, внимательно изучаеть животное, созываеть на консиліумъ другихъ коноваловъ, идущихъ по паралельнымъ линіямъ и о мъстъ пребыванія которыхъ онъ всегда знастъ, потому что, въроятно, есть пункты, въ которыхъ идущіе по разнымъ линіямъ коновалы сходятся. Часто случается, что, и послё консиліума, коновалы объясняють, что кастрировать животное нельзя, потому что они, дорожа своею репутаціей, вообще очень осмотрительны въ своемъ дёлъ и дорожать своею практикою, своими линіями, къ которымъ привыкли. Коновалы занимаются также и леченіемъ животныхъ; но значеніе ихъ въ этомъ отношеніи ничтожно, потому что они проходять только въ извъстное время года. Но самое дорогое-то, что, поручая ваше животное коновалу, вы можете его страховать у того же самаго коновала; если вы не хотите рисковать, если вы очень дорожите животнымъ, если вы не върите коновалу, то вы оцъниваете ваше животное, и тогда коновалъ вноситъ вамъ назначенную сумму въ закладъ и затъмъ дълаетъ операцію: если животное пропадетъ, то внесенная коноваломъ сумма остается въ вашу пользу. Понятно, что, при страхованіи, плата за операцію гораздо выше и твиъ выше, чвмъ болве заклада вы потребуете оть коновала. Если коноваль разъ призналъ возможнымъ сдълать операцію, то онъ всегда возьмется страховать животное, если вы того пожелаете, потому что, если даже

у него самого нёть денегь, то онь найдеть другихь коноваловь и собереть требуемую сумму.

Мнъ какъ-то случилось читать въ газетахъ, что наши незнающіе грамать коновалы — большое зло, потому что берутся лечить животныхъ, не обладая научными ветеринарными свъдъніями, что поэтому следовало бы требовать отъ коноваловъ ветеринарнаго образованія и дозволять практиковать только тёмъ изъ нихъ, которые выдержали установленный экзамень и получили ветеринарное свидетельство. Есл будеть установлено что-нибудь въ этомъ родв, то, разумвется, толькоствснить двло и возвысить цвны --- ну, какой же ветеринарь согласится обходить деревни и кастрировать баранчиковъ по 5 коцвекъ отъ штуки? — а добра никакого не выйдетъ. Да и чего же лучше желать: не все ли мет равно, держаль ли коноваль экзамень, имтеть ли онъ отъ начальства ветеринарное свидетельство, когда онъ, приступая въ операціи, кладеть, если я того пожелаю, въ закладъ опредъленную сумму денегъ, которая меня вполнъ обезпечиваетъ. Развъ закладъ не лучше всякаго ветеринарнаго свидътельства! животныя не люди и всегда имъютъ опредъленную цвну. Конечно, не мъшало бы, еслибы коновалы были болве образованны, болве сведущи, но для этогоследовало бы воспользоваться имеющимся матеріаломъ и, не нарушая установившихся отношеній, учредить въ селеніяхъ, населенныхъ коновалами, которые обыкновенно люди зажиточные, элементарныя шволы, въ которыхъ бы преподавание было приноровлено къ будущей спеціальности учениковъ; но страшно, все-таки, что если возьмутся за это петербургскіе дінтели, то сейчась пойдуть разныя регламентаціи, убивающія всякое живое діло.

...Взвёсивь лень, я захожу въ домъ закусить и, потомъ, отправляюсь на скотный дворъ. Я хотёль описать мой зимній день; щень только начинается, а я уже написаль цёлую тетрадь. Это уже вовсе не похоже на нашъ короткій зимній день. Не лучше ли на этомъ кончить?

## VI.

Нѣсколько лѣть тому назадъ, я писалъ вамъ въ моемъ первомъ письмѣ изъ деревни: "Вы хотите, чтобы я писалъ о нашемъ деревенскомъ житъѣ бытъѣ. Исполняю, но предупреждаю, что рѣшительно ни о чемъ другомъ ни думать, ни говорить, ни писать не могу, какъ о хозяйствѣ. Всѣ мои интересы, всѣ интересы лицъ, съ которыми л

ежедневно встрѣчаюсь, сосредоточены на дровахъ, хлѣбѣ, скотѣ, навозѣ... Намъ ни до чего другого дѣла нѣтъ".

Семь лѣтъ тому назадъ, оно такъ и было: сидѣли мы, зарывшись въ навозѣ, исполняли, что требуется, и ни до чего другого намъ дѣла не было. Но вотъ и въ наше захолустье стали врываться струи иного воздуха и полегоньку насъ пошевеливать...

Коробочникъ Михайла, который прежде носиль платки съ изображеніями пътуховъ, голубковъ и разныхъ невъдомыхъ звърей и цвътовъ, вдругъ предлагаетъ платки съ изображеніями "предводителей и героевъ сербскаго возстанія въ Босніи и Герцеговинъ, бьющихся за въру Христа и освобожденіе отечества отъ варваровъ". Ну, какъ не купить! за 20 копъекъ вы получаете платокъ, на которомъ отпечатана приведенная надпись и 12 нортретовъ съ подписнми же: тутъ и "генералъ М. Г. Черняевъ", и "Лазарь Сочица", и "князь Миланъ сербскій"...

На прівзжей изъ Петербурга барынь — трехцвытний сине-краснобылий галстукъ... Помощникъ начальника желызнодорожной станціи поступиль въ добровольцы и убхаль въ Сербію биться за выру Христа... Такъ называемый "Венгерецъ", торгующій въ разнось мелкимъ, товаромъ, предлагаетъ трехцвытные — сине-красно-былие славянскорусскіе карандаши...

Какъ-то случилось завхать въ сосвдній кабачекъ; вхожу и слышу: "Черняевъ! — это герой! понимаете вы? Такъ ввдь, ваше в—діе, я говорю?" обращается ко мнв Фоминъ, безсрочно отпускной уланскій вахмистръ, окруженный толпою крестьянъ, которымъ онъ объясняль сербскія двла.

Сегодня въ ночь забрали безсрочно-отпускныхъ, въ томъ числъ и мото гуменщика Федосвича. Только что гуменщикъ спустилъ послъднее "теплушко", прискакали съ приказомъ изъ волости. Староста разбудилъ и меня; дъло экстренное, приказъ съ "перышкомъ": бородка гусинаго перушка прилъплена къ сургучной печати, значитъ, гони, чтобъ живо!.. Нужно ночью сдълать разсчетъ, уплатить Федосвичу заработанное жалованье, поднести на дорогу водочки, поставить новаго гуменщика. Прощаются, плачутъ, подводчикъ торопитъ, чтобы поспъть къ свъту въ городъ: "безпремънно приказано къ свъту битъ". Федосвичъ тоже торопится; нужно еще завхать въ деревню, рубаху перемънить, сапоги и мундиръ захватить, съ женой и дътьми попрощаться.

- Ну, прощай, Федосвичь.
- Счастливо оставаться, ваше в-діе.
- Выпей еще ставанчивъ, да и ты, подводчивъ, выпей.

- Благодаримъ покорно, ваше в-діе.
- Прощайте, Иванъ Павлычъ, прощайте, Андріянычъ, прощайте, Прохоровна, счастливо оставаться, ваше в—діе. Насчетъ мальчишки, ваше в—діе, что просилъ: возьмите въ пастушки на лъто.
  - Хорошо, хорошо. Прощай, Федосвичъ.
  - Счастливо оставаться, ваше в-діе.

Опять будять ночью; приказь изъ волости — лошадей требують завтра въ волость, всёхъ лошадей, чтобъ безпремённо къ свёту быть...

Федосвичь вернулся изъ города, веселый, сіяющій.

- Ну, что?
- Не взяли, ваше в-діе.
- Что жь? опять овинъ топить будешь?
- Опять буду топить, ваше в-діе, радуется Федосвичь.
- Ну, ступай, кури. Акеню опять на скотный дворъ поставить, а Фоку отпустить.
  - Слушаю, ваше в—діе. Благодаримъ покорно, что принимаете.
  - Отчего хорошаго человъка не принять.
- Въ другихъ мъстахъ не принимаютъ. Возись, говорятъ, съ вашими, безсрочными, по ночамъ. Сегодня стоищь, а завтра тебя спросятъ; безпокойство одно. Такъ и не принимаютъ.
  - А многихъ отпустили?
  - Многихъ. Самую малость взяли.
  - А спрашивали всвхъ?
  - Всвят, всвят въ городъ собрали.

Холсты выбирають на раненыхъ... Бабы было заартачились, не хотъли давать, но мужики заставили...

Сельскій староста прищель. Выхожу. Вынимаеть что-то изъ-за пазухи, развертываеть тряпицу—книжка съ краснымъ крестомъ.

— Нѣть, брать, своя есты!

Я иду въ кабинетъ и торжественно выношу такую же книжку съ краснымъ крестомъ.

- Много ли собралъ?
- Самую малость! какія теперь весною у мужика деньги, хліба у иного ніть.
  - И у меня собрано мало: господа тоже мало даютъ.
  - Собирателей много.

Опять лошадей требують.

Покосъ. День жаркій. Валять клеверь. Косцы присѣли отдохнуть и трубочки покурить. На дорогѣ показалась пыль, скачеть кто-то... Ивань-староста на жеребчикѣ.

— За мной, должно быть, говорать Митрофань.

Митрофанъ—безсрочно-отпускной унтеръ-офицеръ изъ мѣстной уѣздной команды.

- За тобой! Мѣщанки развѣ въ городѣ взбунтовались? смѣется кто-то изъ косцовъ—Зачѣмъ тебя возьмутъ! Ты и службы-то никакой не знаешь, арестантовъ только водилъ.
- Митрофана требують, объявляеть Иванъ, соскавивая съ лошади. Идемъ домой: нужно сдёлать разсчеть. У Митрофана—жена, двое дётей—одинъ грудной; слёпая старуха, мать жены. У него есть въ деревнё своя избушка, своя холупинка, накъ говоритъ старуха, корова, маленькій огородецъ. Митрофанъ кормить семейство своимъ заработкомъ, нанимаясь зимою рёзать дрова, а лётомъ въ батраки. По разсчету, Митрофану приходится получить всего 1 рубль 40 копъекъ, потому что онъ все жалованье забиралъ мукой и крупой для прокориленія семейства. Если Митрофана возьмуть, то семейство его останется безъ всякихъ средствъ къ существованію и должно будетъ кормиться въ міру, если не выйдетъ пособія.

Колокольчикъ. Телъга парой несется во весь духъ. Остановились у застольной. Изъ телъги выскакиваетъ Фролченокъ, безсрочно-отпускной молодой унтеръ-офицеръ, стрълокъ, со множествомъ разныхъ нашивокъ на погонахъ.

— Попрощаться съ вами завхаль, А. Н.

Фролченокъ въ покосъ иногда поденно работалъ у насъ.

- Нужно-жь водочки вышить на дорогу.
- Благодаримъ покорно.

Пьемъ водку, подносимъ старухв, матери Фролченка, которая вдетъ его провожать въ городъ, подводчику. Всв они уже и безъ того выпивши.

— Счастливо оставаться, ваше в-діе.

Фролченовъ вскавиваетъ въ телету... Пошолъ! Телета вскачь летить подъ гору.

Черезъ два дня, Митрофанъ и Фролченовъ возвращаются изъ города. Ошибка: требовали зачёмъ-то отставныхъ: значитъ "нашего Царя неустойка", стало быть безсрочныхъ и подавно слёдуетъ выгнать.

Митрофанъ молча опять взялся за косу, радъ былъ, что дешево отдълался. Фролченовъ харахорился. — Я, говорить, со старшины искать буду: я все платье распродалъ за безцъновъ.

— А зонтикъ продалъ? — подсмвиваюсь я.

Фролченовъ ходилъ въ вольномъ платъв и всегда носилъ съ собой зонтивъ. Онъ служилъ въ Москвъ у кого-то въ камердинерахъ, при хорошемъ мъстъ былъ, прівхалъ въ деревню въ гости, а тутъ его и оставили дожидаться, пока потребуютъ на войну. Работалъ онъ у насъ поденно: клевръ приходилъ косить, свио убирать. Мужицкую работу онъ, разумвется, знаетъ: работникъ здоровый. Двтей у него нвтъ, жена съ нимъ не живетъ. Ну, скосилъ десятипу клевера, получилъ два рубля—гуляй съ бабами. Прогуляетъ деньги; пальто ѝ зончикъ въ сундукъ, косу въ руки—и пошелъ махать. А тутъ потребовали; продалъ пальто и зонтикъ—и вдругъ вернули. Обидно.

Потребовали опять всёхъ безсрочныхъ, продержали въ городё нѣсколько дней, Федосёнча и Фролченка вернули, а Митрофана угнали. Ополченцевъ взяли.

Турокъ пленныхъ въ городъ привезли. Савельичъ не утерпель, отпросился въ городъ сапоги покупать, но "умыселъ другой тутъ былъ": Савельичъ ходилъ турокъ смотреть, калачикъ имъ подалъ.

- Сулеймана разбили, докладываеть староста Иванъ.
  - Что ты!-
- Я нарочно затёмъ и вернулся, чтобы вамъ сообщить. На перекресткахъ Осипа Ильича встрётиль, изъ ворода ёдетъ, веселый такой—Что? спрашиваю. "Турокъ, говорить, побили. Въ городё флаги навёшаны, богомоленье, во всёхъ лавкахъ газеты читаютъ. Султана разбили, говоритъ". А н ему говорю: должно быть Сулеймана... "Такъ, говоритъ, такъ—онъ у нихъ въ родё Цари".
  - Михей! валяй скоръй на станцію за газетами. Это было извъстіе о пораженіи Мухтара-паши. Митрофаниха пришла.
  - Что тебѣ, Митрофаниха?
  - Письмо отъ мужа пришла прочитать...
  - Хорошо. Давай, прочитаю.

"Милой и любезной и дрожающей моей родительницы, матупки Арины Филипьевны, отъ сына вашего Митрофана въ первыхъ строкахъ моего письма посылаю я тебё свое заочное почтеніе и низкій поклонъ отъ лица и до сырой земли и заочно я прошу у васъ вашего родительскаго миръ благословенія и прошу васъ, матушка моя, проси Господа Бога обо мив, чтобы меня Господь спасъ. Ваша материнская молитва помогаетъ весьма. Еще милому и любезному моему братцу" и т. д. следуютъ поклоны всёмъ родственникамъ и потомъ: "еще, мои родители, уведомляю я васъ, что я прибылъ на место четыреста версть за Кавказъ, стою теперь въ лагеряхъ подъ Карцеемъ въ Турцыи и вижу свою смерть въ дваддать верстахъ, а только сутьбы своей не внаю; слышу я турецкія бомбы и вижу дымъ и ожидаю часъ на часъ въ бой поступить"... Затёмъ опять поклоны жене, дётямъ, теще и наконецъ: "пропиши ты мив, какъ ты жи-

вешь и насчеть выборки льна небылоль тебѣ какого-нибудь препятствія, уплатиль ли тебѣ баринь мои остальныя деньги или вычель за харчи; еще увѣдомь меня, какъ твое дѣло насчеть дѣтскаго пособія".

Митрофанъ еще зимой взяль впередъ деньги подъ жнитво ржи у меня и подъ выборку льна у сосвдней помъщици. Жена его его, оставшаяся съ слъпой старухой-матерью и двумя дътьми безъ всякихъ средствъ къ существованію, потому что ее кормиль своимъ заработкомъ мужъ, должна была еще выполнить работы, на которыя обязалась. И выполнила.

## — Плевну взяли!

Приказано насушить по ведру капусты съ души.

Приходиль сотскій: требують свёдёнія о количествё владёльческой земли, послё построекь, примёрномь числё жителей и пр.

- Сегодня я въ деревнъ на сходку поналъ, докладываетъ Иванъ-
- Объ чемъ же сходка?
- Да вотъ, насчетъ того, что сотскій приходилъ. Онъ объ чемъ бумагу-то приносилъ?
  - Спрашивають—сколько земли, построекъ...
- Такъ. А мужики толкуютъ, сотскій бумагу насчетъ новаго Положенія приносиль; говорять, что весной землемѣры пріѣдутъ, землю дѣлить.
  - Hy!
- Я имъ смъялся: клеверъ-то, говорю, хоть намъ оставьте. Да и загвоздку запустилъ.
  - Какъ?
- Чему радуетесь? говорю.—И за эту-то землю еле успъваете уплачивать, а какъ еще наръжуть—чъмъ платить будете?
  - Что-жь они?
- Сердятся. Ты, говорять, всегда такъ разведень. Панамъ, говорять, казна тъми деньгами заплатить, что съ турокъ возьметь. Ты знаешь ли, говорять, какую бумагу сотскій приносиль? "Не знаю".—То-то. Бумага-то насчеть земли.
  - Да они почемъ же знають, какую бумагу?
  - Сотскій на мельницу заходиль, разсказываль, должно быть.

Въ тоть же день вечеромъ загадалъ придти ко мив зачвмъ то Егоренокъ, первый богачъ у насъ въ деревив: тысячъ пять, говорять, у него въ кубышкв есть. Понятно, что насчеть земли и бумаги, что сотскій приносиль, разспросить хотвлъ. Разговорились.

— Что-жь, говорю, землю подвлимъ, а вотъ когда твою кубышку двлить станемъ?

## Смвется.

- Моя кубышка при мнв. Это Иванъ Павлычь пустое на смвхъ подняль. Мало ли что болтають: разговоръ всякій идетъ. Совсвмъ не то.
  - Такъ какъ же ты понимаешь?
- А вотъ, говорятъ, всё земли будутъ обложены это вёрно. А кто не въ состояніи платить, что будетъ положено, такъ другой можетъ за себя взять, если ему есть чёмъ заплатить.
  - Понимаю.
- Върно такъ. Теперь такихъ хозяйствъ какъ ваше, много ли?— одно, два въ уъздъ, а у другихъ всъ земли пустуютъ. Чъмъ же онъ подати платить будетъ? А мужичекъ заплатитъ; у мужичковъ еще много денегъ есть, вонъ въ Холмянкъ какіе богачи есть, въ Хромчовъ тоже, въ Семенишкахъ, да мало ли—почитай въ каждой деровнъ одинъ, два найдется.
  - Ну, и ты тоже, при случав, вемельку возьмешь?
- И я тоже. Вотъ такъ-то изъ кубышекъ деньги и повытащимъ; по немножку, по немножку, всв и по вытащимъ, смвется онъ.

Молодого, рябого кобеля прозвали Мухтаромъ. Всв зовуть его теперь Мухтаркой, Мухтаромъ; только одинъ Кирей-пастухъ по старому зоветъ Соколомъ.

Коробочникъ Михайла принесъ военныя картины: и "Чудесный объдъ генерала Скобелева подъ непріятельскимъ огнемъ", и "Штурмъ Карса", и "Взятіе Плевны". Всъ картины Михайла знаетъ въ подробности и, какъ прежде объяснялъ достоинства своихъ ситцевъ и платковъ, такъ теперь онъ разсказываетъ свои картины.

- Вотъ это, объясняеть онъ въ застольной собравшимся около него бабамъ и батравамъ:—вотъ это Скобелевъ—генералъ, Плевну взялъ. Вотъ самъ Скобелевъ стоитъ и пальцемъ показываетъ солдатамъ, чтобы скоръе бъжали ворота въ Плевну захватывать. Вонъ, видишь, ворота, вонъ солдаты наши бъгутъ. Вотъ Османа пашу подъ руки ведутъ—ишь скрючился! Вотъ наши Карсъ взяли; видишь, нашъ солдатъ турецкое знамя схватилъ? указываетъ Михайла на солдата, водружающаго на стънъ кръпости знамя съ двухглавымъ орломъ.
  - Это русское знамя, а не турецкое, замъчаю я.
- Нътъ, турецкое. Видите, на немъ орелъ написанъ, а на руссвомъ крестъ былъ бы.
  - Вотъ Скобелевъ объдаетъ...

Сидоръ привезъ изъ города календарь. Иванъ, Авдотън, Михей, всъ пришли Гуркинъ портретъ смотръть. У насъ давно уже были всъ карточки: и Черняева, и Скобелева и др., но Гуркиной не было. А Гуркинова портрета всё ждали давно съ нетерпвніемъ, по том что въ народё ходить слухъ, что въ действительности никакого Гурки нётъ, что Гурко—это переодётый Черняевъ, которому приказано называться Гуркой, потому что Черняева не любятъ; что какъ прівхаль Черняевъ, такъ и пошли турокъ бить. Слухъ, что Гурко переодётый Черняевъ, распространили раненые солдаты, отпущенные домой на поправку. Понятно, что раненому солдату вёрятъ, какъникому.

Опять Митрофаниха пришла. Еще письмо отъ Митрофана.

Послів обычныхъ поклоновъ, просьбы о "миръ-благословенія" и т. д., онъ пишетъ: "мы пострадали на войнъ, приняли голоду и холоду при городъ Карсъ. Мы на него наступали въ ночь съ 5-го на 6-е ноября. Такъ какъ пошли наступать, насъ турокъ стратиль сильнымъ огнемъ, мы на евто не взирали, шли прямо на огонь ихній, подошли въ връпости, лишились своего ротнаго командира и полковника и убили командира бригаднаго, ну наши солдаты не унывали и всъхъ турокъ изъ крепости выбили штыками. Такая была драка, нашего брата много легло, ну турокъ наколотили все равно, какъ вълесу валежнику наваляли; ночь была холодная, раненые очень пострадали больше отъ колоду". И далве: "еще, милая моя супруга, увъдоми меня, какъ ты находишься съ дътьми и всъ ли живы и благополучны; еще пропиши мив насчеть коровы, продала или ивть; если корова цъла, то прошу не продавать, не обойдешься ли такъ какъ-нибудь, можеть Господь дасть не возврачусь-ли на весну домой. А если трудно будетъ прожить, то продай сани, себя голодомъ немори".

- Ну, что-жь Митрофаниха, нужно отвёть-то писать?
- Напишите, А. Н., вы лучте знаете, какъ писать.
- Вотъ ты все боялась, что Митрофанъ убитъ, а онъ, слава Богу, живъ. На радости можно водочки выпить.

Митрофаниха улыбается.

- Михей, поднеси-ка Митрофаних красненькой. Ну, какъ же ты живешь?
- Перебиваемся кое-какъ. Вотъ насчетъ дровъ трудно: съ осени валежникъ въ лъсу подбирали... Ишь: "турокъ какъ валежнику вълъсу наваляли!" засмъялась Митрофаниха, вспомнивъ про письмо:—а теперь снъгомъ занесло.
  - А насчетъ пособія-подала старшинъ просьбу?
  - Подала.
  - Что-жь онъ сказаль?
  - Разсердился. Наругаль—сами знаете накой онъ ругатель—тебя,

товорить, въ колодную носадить следуеть. Что выдумали!.. Проmenie! Вы этакъ надумаетесь еще въ городъ идти съ прошеніями. Воть я васъ!

- А прошеніе ввяль?
- Взяль. Писарь прочель. Эхь, говорить, хорошо написано, и бумага какая бълая! Ступай домой, дожидайся, когда выйдеть отъ начальства положение, тогда позовемь. Матку тоже слъпую прописали. Зачъмъ? Это твоя матка, а не солдатова. Солдатова матка съ другимъ сыномъ живетъ.
  - Да въдь и солдатова матка тоже въ "кусочки" ходитъ.
  - Разговаривай еще.

Положеніе многихъ солдатокъ, оставшихся послѣ безсрочныхъ, вытребованныхъ на войну, по истинъ, бъдственное. Прошло уже болъе года, а деревенскимъ солдаткамъ-городскимъ солдаткамъ выдаютъ нособія — до сихъ поръ еще ніть никакого пособія, ни оть волости, ни отъ земства, ни отъ приходскихъ попечительствъ, существующихъ, большею частію, только на бумагв. Частная благотворительность выражается только "кусочками". Что было, распродали и съёли, остается литаться въ міру, ходить въ "кусочки". Бездётная соддатка еще можетъ наняться гдв-нибудь въ работницы, хотя ныньче зимой и въ работницы мъсто найти трудно, или присосъдиться къ кому-нибудьвотъ и взыскивай потомъ солдатъ, что ребенка нажила — или, наконецъ, идти въ міръ, питаться "кусочками", хотя ныньче и въ міру, плохо подають. Но что дёлать солдаткі съ малолітними дітьми, неимъющей ничего, кромъ "изобки"? Въ работницы зимой даже изъ-за куска никто не возьметь. Идти въ "кусочки", — на кого бросить дътей? Остается одно. Оставивъ дътей въ "изобкъ", которую и топить-то нечвмъ, потому что валежникъ въ лъсу занесло сипомъ, побираться по своей деревнъ. Ну, а много-ли подадутъ въ деревнъ? Хорошо еще, если деревня большая.

Вотъ они-многострадальныя матери! .

Къ тому же ныньче у насъ полнъйшій неурожай. Я продаю сухую овинную рожь по 9 рублей за четверть. Степная, затхлая, проросшая рожь 7 рублей, 7 съ полтиной. Мука 1 руб., 1 руб. 10 коп. за пудъ. Мало того, ржи въ продажъ нътъ; здъшнюю рожь всю распродали, пріъли, степной не подвозять. Крестьяне начали покупать хлъбъ еще съ октября. Уже въ концъ ноября я прекратилъ огульную продажу ржи, и продаю хлъбъ только знакомымъ крестьянамъ изъ сосъднихъ деревень: стараюсь задержать хлъбъ до весны, потому что иначе некому будетъ работать. При такихъ обстоятельствахъ, много-ли подадутъ "побирающимся", а ихъ является ежедневно болъе 20 чело-

вѣкъ. Въ сосѣдней деревнѣ изъ 14 дворовъ подаютъ только въ трехъ, да и какіе кусочки подаютъ!—три раза укусить, какъ по закону полагается. Много-ли же соберетъ солдатка, у которой двое дѣтей, если ей нельзя идти далѣе своей деревни?

Вчера ко мив пришли пять солдатокъ за соввтомъ---что имъ двлать?

- Въ волость ходили. Наругали, накричали. Нётъ, говорятъ, вамъ пособія, потому что за вашимъ обществомъ недоимовъ много. А я ему: что же мнё-то дёлать?—не убить же дётей? Вотъ принесу дётей, да и кину тутъ, въ волости.—А мы ихъ въ рощу вонъ въ снёгъ выбросимъ, ты же отвёчать будещь, говоритъ писарь.
- Да вы бы просили у волости свидътельствъ, что вы дъйствительно солдатки съ дътьми. Куда бы ни пришла, теперь солдаткъ вездъ бы подали. Мужъ гдъ?
- Въ Турцыи; нишетъ, за горами. И то просили свидетельствъ. Не даютъ. Не приказано, говорятъ, выдавать. А то выдай вамъ свидетельство, вы и почнете въ городъ таскаться, начальство безпокоить. Самъ становой сказалъ, не приказано выдаватъ. У меня и мірской приговоръ есть, что я солдатка съ тремя дётьми, да печатей не приложено. Не прикладываютъ въ волости. Колибъ печати—въ городъ бы пошла.
  - Чъмъ же питаетесь?
- Что было, распродали: у меня двв коровы было—за ничто пошли, теперь въ міру побираемся. Мало подають—самъ знаешь, какой ныньче годъ.
  - Вы бы въ городъ, въ земскую управу сходили.
- Ходила я. Вышель начальникь, книгу вынесь: ты, говорить, здёсь съ дётьми записана, только у насъ денегь нёть, не изъ своего же жалованья намъ давать? и мировымъ судьямъ жалованья платить нечёмъ. Нётъ, говоритъ, въ управе денегъ. Что намъ дёлать? посовётуй ты намъ.

Я посовътоваль отправиться къ губернатору. И что же можно еще посовътовать? Кто же можеть помочь, кромъ начальства? Въ міру только "кусочки" подають, но куда же она дѣнеть дѣтей, чтобы идти за кусочками?

Начальство и холсты выбираеть; начальство и капусту сушить; начальство и солдаткамъ поможеть. Что же мы можемъ сдёлать безъ начальства?

Михей привезъ со станціи извівстіе, что Сулеймана—въ этотъ разъ заправду Сулеймана—разбили. Въ газетахъ еще ничего ніть, а слухъ уже есть.

Дочь моя прівхала изъ Петербурга и привезла карточку Гурко, большого формата. Всв пришли смотреть. "Ишь какой большой, ваменаеть Иванъ, который, разумется, не верить, что Гурко переодетний Черняевъ:—его нужно рядомъ съ Скобелевымъ на стену повесить, пусть двое повыше будутъ. У насъ, въ столовой, на стене прибиты карточки всёхъ героевъ и вождей нынёшней войны и рядомъ царскіе манифесты.

Сегодня мятель, выюга, такъ и несетъ. Мать Митрофана, родная мать, та, которую онъ просить въ письмѣ, чтобы она молила Господа Бога объ немъ, потому что материнская молитва помогаетъ весьма, побираясь по міру, забрела и къ намъ: мы, по обычаю, тоже подаемъ кусочки.

Мірская номощь кусочками—право, отличная помощь. По крайней мірт, туть не спрашивають: кто? что? зачімь? почему? какъ спрашивають въ благотворительныхъ комитетахъ. Подають "всімь", молча, ничего не спрашивая, не залізая въ душу. Надіта холщевая сума,—значить, по міру побираются; хозяйка ріжеть кусочекь и подаеть. Еслибы не было мірской помощи кусочками, то многія солдатки давно бы съ голоду померли. Когда еще выйдеть пособіе, а йсть нужно.

Митрофанова матка, узнавъ отъ Ивана-старосты, что получено отъ Митрофана письмо, что онъ живъ, заплакала, обрадовалась: "не внала, говоритъ, — за здравіе или за упокой поминать", и заявила, что хотѣла бы послать сыну рубль, только при ней нѣтъ, въ деревню же за десять верстъ теперь, въ мятель, идти далеко. Иванъ ее успокоилъ и объщалъ послать свой рубль.

Вечеромъ Иванъ принесъ мнѣ рубль и просилъ послать Митрофану отъ матери. Черезъ недѣлю, Митрофанова матка опять пришла въ "кусочки" и принесла Ивану долгъ—рубль: чтобы добыть этотъ рубль, она продала холстину.

Вспомните Некрасова;

Однѣ и въ мірѣ подсмотрѣлъ Святыя, искренныя слезы— То слезы бѣдныхъ матерей: Имъ не забыть своихъ дѣтей, Цогибшихъ на кровавой нивѣ.

Шипкинскую армію Скобелевъ взялъ! Гурко-Черняевъ взялъ Филиппополь!

Сегодня Михей привезъ газеты! Миръ! Мы тотчасъ же подняли флагъ.

Всв спрашивають, что значить флагь?-Миръ!-Ну, слава тебв

Господи! крестится каждый. А Костиполь взяли наши?—Нёть. Недоумёніе на лицё. — А много наши турецкой земли забрали? — Много. — Третью часть забрали?... — Больше. — Ну, слава тебё, Господи!

За здравіе Скобелева подавали. Попъ не принимаетъ: имя, говорить, скажи.

— Михаилъ. Михаилъ Дмитріевичъ.

Разнесся слухъ, что безвемельныхъ будутъ на турецкую землю переселять. У меня два мальчика служатъ: Михей и Матвей. Оба безвемельные, незаконнорожденные. Матвей—по черной работъ: ходить зимой на скотномъ дворъ, лътомъ на полевой работъ; Михей въ домъ прислуживаетъ. Когда разнесся слухъ, что безземельныхъ будутъ на турецкую землю переселять, говорю Михею: вотъ, Михей, посадятъ тебя на вемлю, а ты ни косить, ни пахать не умъешь. Матвей-то умъетъ, а ты нътъ.—Ничего, говоритъ, и тамъ, въ Турціи, господа будутъ, и тамъ прислуга нужна будетъ.

Воть онъ, прантическій русскій умъ!

И Михей не боится, что его, безземельнаго, въ турецкую землю переселать, нотому что и тамъ "господа будуть"; а Матвей боится, не хочеть, потому что въ турецкой землъ "на волахъ пашутъ"...

Миръ!...

Давно уже собирался писать вамъ. Последующее, большею частію, написано еще осенью прошлаго 1876 года, но я все не решилался послать. Не такое время было. А теперь примите, и если что переписаль или не дописаль, не кляните.

... Депабрь 1876 года... Конечно, мы и теперь занимаемся все тёмъ же, чёмъ и прежде: молотимъ клёбъ, мнемъ ленъ, кормимъ свотъ, а все-таки не то. "Оно тоё, говоритъ, почесываясь, нашъ смоленскій мужикъ:—оно тоё, да не!" Прежде, бывало, холмогорская телка, которую я воспитывалъ съ особеннымъ стараніемъ, сама по себъ представляла интересъ; я радовался, что она здорова, корошо ъстъ, хорошо ростетъ, любовался, какъ она пережевываетъ жвачку и маячитъ хвостомъ. А теперь, что мнѣ телка! Все такъ же я ее ласкаю, кормию хлѣбомъ, но въ тотъ моментъ, когда я чешу за ухомъ протянутую ко мнѣ красивую бѣлую голову, мысли мои далеко.

Вывало, принявъ по утру смятый на ночь ленъ, я иду въ домъ, закусываю, потомъ иду смотрёть, какъ бабы новый овинъ льну насаживають, нотомъ иду на скотный дворъ, потомъ обёдаю, отдыхаю. А тенерь совсёмъ не то пошло.

Придешь домой послё пріемки лёна. Что бы закусить, да на скотный дворъ... Нёть. Не терпить душа.

— A что, Колька, не побхать ли намъ нокататься? спращиваю я у своего маленькаго сына.

Колька начинаеть визжать и прыгать отъ радости.

— Повдемъ. Сегодня погода хорошая, да и жеребчика нужно провздить.

Черезъ нѣсколько минутъ, подаютъ жеребчика; мы ѣдемъ кататься и всякій разъ непремѣнно заѣзжаемъ въ сосѣдній кабачокъ. И я, и Колька очень любили этотъ кабачокъ: Колька—потому что въ кабачкѣ продавались баранки и конфекты, я— потому что въ кабачкѣ всегда можно было услыхать самыя свѣжія политическія новости, именно, самыя сосысія политическія новости, хотя въ кабачкѣ никакихъ газетъ не получалось. Къ сожалѣнію, кабачокъ этотъ въ нынѣшнемъ году закрылся и причиною этого опять-таки была война, которая такъ взбудоражила нашу тихую до того времени однообразную жизнь, съ ел исключительно хозяйственными интересами.

Кабачовъ помъщался на землъ сосъдняго владъльца-дворянина, у котораго на 90 десятинахъ принадлежащей ему земли ничего, кромъ этого кабачка, не было. Самъ владълецъ служилъ на желъзной дорогъ старинить ремонтнымъ рабочимъ; земля пустовала, а кабачекъ держаль безсрочно-отпускной уланскій вахмистръ, который съ женой жиль и торговаль туть. Вахмистра, точно такъ же, какъ и моего гуменщика Федосвича, ивсколько разъ призывали на службу, хватали по ночамъ, возили въ городъ, но всегда отпускали,--по ненадобности. Хотя вахмистръ, въ концъ концовъ, остался дома, но, додержавъ патентъ до конца года, долженъ былъ прикрыть свою торговлю, потому что брать цатентъ при такихъ обстоятельствакъ было невозможно, да и кредита, необходимаго для торговли, не могло быть. Прикрывъ кабачокъ, онъ поселился въ деревнъ у родственниковъ и жилъ, какъ Фролченскъ, со дня на день, поджидая, что не сегодня-завтра его возьмуть и отправять куда нибудь подъ Карсъ или Плевну.

Кабачокъ помѣщался въ старой, покачнувшейся на бокъ, маленькой, полустнившей избушкъ, какихъ не найти и у самаго бъднаго крестьянина. Все помѣщеніе кабачка восемь аршинъ въ длину и столько же въ ширину; большая часть этого пространства занята печью, конуркой хозяевъ, стойкой, полками, на которыхъ разставлена посуда, бутыли очищенной, бальзама—напитка пріятнаго и полезнаго—и всякая дрянь. Для посѣтителей остается пространство въ З аршина длиной и 4 шириной, въ которомъ скамейки около ствнъ и столикъ. Въ кабачкъ грязно, темно, накурено махоркой, холодно, тесно и всегда полно — по пословице: "не красна изба углами, а красна пирогами"-и не пирогами, а приветливостью хозяевъ. Пироги, какъ и во всякомъ кабакъ, извъстно какіе: вино, простое вино, зелено вино, акцизное вино неузаконенной крепости, даже не вино, а водка "сладко-горькая", какъ гласитъ ярлыкъ, наклеенный на бочкъ, сельди-ратники, баранки, пряники, конфеты по 26 копъекъ за фунтъ. Но хозяинъ вахмистръ съ хозяйкой Сашей, своею привътливостью, честностью, отсутствіемъ свойственной кабатчикамъ жадности въ наживъ, привлекали всъхъ. И вахмистръ и его жена, Саша, были люди умные, не кулаки, съ Божьей искрой, какъ говорять мужики. Главное же, въ кабачкъ всегда можно было узнать самыя животрепещущія новости. Самъ хозяинъ безсрочно-отпускной, понятно, жаждаль новостей, какь человъкь, близко заинтересованный въ дълъ. человъкъ, котораго не сегодня-завтра могутъ схватить и угнать. Какъ бывшій мужикъ, не разорвавшій съ мужикомъ связи и теперь обращающійся въ мужицкой средь, онъ понималь смысль мужицкой рвчи, смыслъ мужицкихъ слуховъ; какъ солдать, онъ понималь и солдата; какъ уланскій вахмистръ, ясно, — человъкъ не глупый, интеллигентный, цивилизованный, онъ интересовался газетными извёстіями, назначеніями и пр. Говориль онъ превосходно, энергично, въ особенности когда говориль о Черняевь, о кавалерійскихь маневрахь, молодецкихъ переходахъ и пр.

Стройная фигура этого бѣлокураго, съ блестящими глазами и энергичными жестами солдата, въ розовой ситцевой рубахѣ, и теперь, какъ живая, стоитъ поредъ моими глазами. "Черняевъ — это герой!" слышится мнѣ.

Я уже говориль въ моихъ письмахъ, что мы, люди, не привыкше къ крестьянской рачи, манера и снособа выражения мыслей,
мимика, присутствуя при какомъ нибудь раздала земли или какомъ
нибудь разсчета между крестьянами, никогда ничего не поймемъ.
Слыша отрывочныя, безсвазныя восклицания, безконечные споры съ
повторениемъ одного какого нибудь слова, слыша это галдание, повидимому, безтолковой, кричащей, считающей или измаряющей толны—
подумаемъ, что туть и вакъ не сочтутся, вакъ не придуть къ какому нибудь результату. Между тамъ, подождите конца, и вы увидите, что раздаль произведенъ математически точно—и мара, и качество почвы, и уклонъ поля, и разстояние отъ усадьбы, все принято
въ разсчеть, что счеть сведенъ варно и, главное, каждый изъ присутствующихъ, заинтересованныхъ въ дала людей, убажденъ въ вар-

ности раздела или счета. Крикъ, шумъ, галдение не прекращаются до техъ поръ, пока есть хоть одинъ сомнерающийся.

То же самое и при обсужденіи міромъ какого нибудь воцроса. Нѣть ни рѣчей, ни дебатовъ, ни подачи голосовъ; кричатъ, шумятъ, ругаются,—вотъ подерутся; кажется, галдятъ самымъ, повидимому, безтолковѣйшимъ образомъ. Другой молчитъ, молчитъ, а тамъ вдругъ ввернетъ слово — одно только слово, восклицаніе, и этимъ словомъ, этимъ восклицаніемъ, перевернетъ все вверхъ дномъ. Въ концѣ концовъ, смотришь, постановлено превосходнѣйшее рѣшеніе и опять таки, главное, рѣшеніе единогласное.

тем трудиве намъ понять смыслъ политическихъ слуховъ, ходящихъ въ народв, и выяснить себъ его воззрънія на совершающіяся событія.

Зная, сколь невъжественны крестьяне, зная, что они не обладапоть даже самыми элементарными географическими, историческими,
политическими познаніями, зная, что крестьяне 11 мая празднують
и молятся Дарю-Граду, чтобы градъ не отбиль поля, зная, что не
всякій попь объяснить, что это за "Обновленіе Цареграда", о которомь прописано въ календарѣ подъ 11 мая, зная, что и дьячокъ,
распѣвающій за молебномъ "аллилуя" и "радуйся", тоже убѣжденъ,
что молятся Царю-Граду и усердно кладетъ поклоны, чтобы и его
рожь не отбило градомъ,—право, не можешь себѣ представить, чтобы
у этихъ людей могли быть какія нибудь представленія о совершающихся политическихъ событіяхъ.

Казалось бы, можно ли интересоваться тёмъ, чего не знаешь, можно ли сочувствовать войнѣ, понимать ся значеніе, когда не знаешь, что такое Царьградъ?

А между тёмъ, неся всё тягости войны, которыхъ не можетъ не чувствовать мужикъ, слыша всюду толки о побёдахъ, о пораженіяхъ, находясь, посредствомъ писемъ, въ тёсной связи съ сражающимися подъ Плевной, Карсомъ своими дётьми и братьями, можетъ ли мужикъ оставаться равнодушнымъ ко всему этому? Его неподвижность, безучастіе мы принимаемъ за равнодушіе къ дёлу... но не кажущееся ли это равнодушіе?

Подумайте! Возможно ли, чтобы эта неподвижная, сёрая масса не имёла никакихъ представленій о томъ, что такъ близко касается ея непосредственныхъ интересовъ? Возможно ли, чтобы все дёлалось такъ, какъ оно дёлается, еслибы не было сочувствія къ дёлу, или, лучше сказать, сознанія необходимости сдёлать что-то?

Каждая отдёльная личность какъ будто совершенно равнодушна, какъ будто совершенно безучастна, не имъетъ никакого представленія о дёлё, повинуется только приказанію нести деньги, сушить капусту, везти въ городъ сына или мужа...

Однавоже, Сидоръ, напримъръ, выслушавъ разсказъ о томъ, что турки схватили болгарина съ женой и ребенкомъ, изрубили ребенка, зажарили и заставили отца съъсть, нисколько, повидимому, не возмущаясь такимъ ужаснымъ звърствомъ, не ахая, не охая, совершенно спокойно, замъчаетъ:—зачъмъ же онъ ълъ?

Брать Фоки, Дмитрокъ, солдатъ, находящійся гдіто тамъ, около Шипки, просить прислать денегь: "трудно безъ денегъ, пишетъ онъ, потому что иной разъ сухарей не подвезутъ и голодать приходится, а будь деньги, купилъ бы у болгарина хлібецъ!" Но у Фоки ничего ність; онъ еле прокармиваетъ свое семейство въ нынішній голодный годъ, когда и въ "кусочкахъ" плохо подаютъ. Узнавъ о письміть, деревня сама, по собственной иниціативіть, безъ взякаго побужденія со стороны начальства, рішила иміющіяся у нея общественныя деньги, три рубля, предназначавшіеся на выпивку, послать от міра Дмитроку. На дняхъ, крестьянинъ Иванъ Кадетъ пришель просить Семеныча (молодой человіть, обучавшійся въ земледіть ческомъ училищіть, теперь изучающій у меня практическое хозяйство въ качествіть работника) написать Дмитроку письмо.

- Напишите ему поклонъ отъ братца Фоки Леонтьевича съ супругой... и т. д. и т. д. все поклоны... Міръ посылаетъ ему поклонъ.
  - Написать, что міръ кланяется?
- Міръ посылает поклон, и три рубля денегь отъ міра: отъ всёхь домохозянновь, значить.

Прислушайтесь въ разсужденіямъ отдёльныхъ лиць — ничего не поймете: Высказываются самыя, повидимому, безсмысленныя вещи, смёшныя даже: Китай за насъ подымается. Царь Китаю не вёрить, боится, чтобъ не обманулъ, говоритъ ему: ты, Китай, свой берегъ Чернаго моря стереги, а я, говоритъ, буду свой стеречь. Она отъ себя желёзную дорогу подземную въ Плевну сдёлала и по ней турку войско и харчь доставляла, а онъ-то, Черняевъ, англичанкину дорогу сейчасъ увидалъ и засыпать приказалъ. Ну, сейчасъ тогда Плевну и взяли, и т. д.

Но масса въ общей сложности имъетъ совершенио опредъленныя убъжденія.

Турокъ надовлъ до смерти: все изъ-за его бунтовъ выходитъ. Но отношеніе къ турку какое-то незлобливое, какъ къ ребенку: необстоятельный, значить, человъкъ, все бунтуетъ. Нужно его усмирить: онъ отдышется, опять бунтовать станетъ, опять будетъ война, опять потребуютъ лошадей, подводы, колсты, опять капусту выбирать ста-

нуть. Нужно съ нимъ покончить разъ навсегда. Въ тотъ моментъ, когда однъ газеты говорять о необходимости мира, другія—робко заявляють о необходимости движенія на Царьградь, какой нибудь мужикъ-коробочникъ, объясняющій, что это турецкое знамя, потому что на немъ орелъ написанъ, а на русскомъ былъ бы крестъ, съ полнымъ убъжденіемъ говорить, что нужно "конецъ положить". Говорить: "оно тамъ, что Богъ дастъ, а нужно до Костиполя дойти". "И дойдемъ, говорить, только бы вто другой не вчепился. А вчепится она — ей въ хвость ударить; воть только бы Китай поддержаль. Царь-то воть Китаю не въритъ". Никакой ненависти къ турку, вся влоба на мее, на англичанку. Турка просто игнорирують, а пленныхъ турокъ жальють, калачики им подають. Подають-кто?-мужики. А мыщане, тв издваются-не всв, конечно-и побить бы готовы, еслибъ не полиція. Странно, что въ отношеніяхъ къ пленнымъ туркамъ сходятся, съ одной стороны, барыни и мужики, а съ другой, --- купцы, мъщане, чиновники-либералы.

Раздёль земли произведень правильно, счеть сведень вёрно. Каждый въ отдёльности не можеть объяснить вамъ, почему именно земля раздёлена такъ, а не иначе, но раздёлъ сдёланъ математически вёрно, какъ не сдёлаеть никакой землемёръ. Землемъръ дълаетъ одинъ, с тутъ работають всъ.

И что меня поражало, когда я слышаль мужицкія разсужденія на сходкахь—это свобода, съ которой говорять мужики. Мы говоримь и оглядываемся: можно ли это сказать? а вдругь притянуть и спросять. А мужикь ничего не боится. Публично, всенародно, на улиць, среди деревни, мужикь обсуждаеть всевозможные политическіе и соціальные вопросы и всегда говорить при этомъ открыто все, что думаєть. Мужикъ, когда онъ ни царю, ни пану не виновать, то есть заплатиль все, что полагается—спокоенъ.

Ну, а мы за то ничего не платимъ.

Возвращаюсь въ моему кабачку: я говорилъ, что тамъ всегда можно узнать самыя животрепещущія новости. Дѣйствительно, несмотря на то, что я получаю двѣ газеты, въ кабачкѣ я всегда узнаю что нибудь новое. Въ кабачокъ, во-первыхъ, приходятъ народные слухи, которые всегда опережаютъ газетныя извѣстія и распространяются съ неимовѣрной быстротой; во-вторыхъ, я получалъ только двѣ газеты, а въ кабачокъ приносятъ извѣстія изъ всѣхъ газетъ, получаемыхъ на станціи, и, наконецъ, въ кабачокъ извѣстія приходятъ ранѣе. Обыкновенно, я посылаю за газетами два раза въ недѣлю, и только въ самый разгаръ военныхъ дѣйствій въ Сербіи посылалъ ежедневно. А въ кабачокъ извѣстія приходять ежедневно и, притомъ,

рано утромъ. Привозящій газеты повздъ приходить на станцію ночью; служащіе на станціи, разумвется, тотчась прочитывають газеты. Отъ высшихъ лицъ извъстія переходять къ низшимъ и, распространяясь съ неимовърной быстротой по линіи, доходять до сторожей, ремонтнихъ рабочихъ, дровокладовъ, подводчиковъ, которыми и разносятся по деревнямъ, конечно, не минуя кабачка. Всв эти извъстія передаются въ совершенно своеобразной формъ и, притомъ, передаются нетолько факты, но и газетныя мивнія, предположенія, извъстнымъ образомъ освъщенныя, такъ что при нъкоторомъ навыкъ легко различить, откуда почерпнуто извъстіє: изъ "Голоса", "Московскихъ Въдомостей" или "Биржевыхъ Въдомостей". Еще я ничего не зналь о низверженіи султана, а въ кабакъ уже это было извъстно, и первое слово, когда я завхалъ туда, было: "Слышали, А. Н., что министры султана заръзали?"

- — Нътъ, не слихалъ.
- Вѣрно. Ну, теперь большой бунть пойдеть. Теперь, должно быть, безсрочныхъ потребуютъ.

Замѣчательно, что это извѣстіе о низверженіи султана укоренилось такъ прочно, что, несмотря на то, что тотчасъ же быль посаженъ новый султанъ, до сихъ поръ, по общему мнѣнію, сутана не существуетъ, точно уничтожено самое, такъ сказать, званіе султана, точно непремѣнно нужно, чтобы султана была посажена нами.

Началась мобилизація: лошадей брали, безсрочныхъ брали; нашъ полкъ выступиль, по желёзной дорогё прекратилось товарное движеніе, началось передвиженіе войскъ. Около станціи разложены костры; толна бабъ, дожидающихся того или другого поёзда, чтобы въ послёдній разъ взглянуть на сына, мужа, сунуть ему рубликъ, какуюнибудь рубаху, поднести стаканчикъ водки.

- И моего сегодня ночью увезли, проговорила Саша и заплакала.
- Можетъ, дастъ Богъ, и воротится. Вонъ Федосвичъ вернулся.
- Слышала. Только, говорять, конницу набирають, а мой то въ уланскомъ полку быль.
  - Да, можетъ, еще и войны не будетъ.
  - Давай-то Господи. Только нътъ: не на то идетъ.
  - А можетъ, и уладится.
- Хорошо-бы. Толкують воть, Китай за насъ противъ англичанки подымается, только царь ему не въритъ: боится, какъ бы не обманулъ, на насъ потомъ не повернулъ. А что въ газетахъ про Китай пишутъ?

- Я ничего не читалъ.
- Толкують, что Китай за насъ подымается. Дай-то Господи!
- А какъ же ты будешь, Саша, если Филиппа возьмуть?
- Додержу патенть до новаго года, долги соберу.
- А потомъ что?
- Къ мужнину брату въ деревню перейду. Мнѣ одной кабакъ не держать. А тамъ, дастъ Богъ, вернется съ войны мужъ, мельницу у васъ снимемъ. Ему-то и служить немного осталось.

Тянеть съйздить въ кабачокъ, узнать—ийть ли чего новенькаго, а тамъ въ кабачей заговоришься и просидинь вплоть до обйда; посли обйда, чимъ идти по хозяйству, думаень: "Михей на станцію по-йхаль, къ вечеру газеты привезеть; дай-ка вздремну часокъ-другой, чтобы вечеромъ посвижие быть". Проснешься, ийть еще Михея, пойдешь на скотный дворъ, смотришь, какъ задають кормъ скоту, а самъ думаень: "да скоро ли же это Михей со станціи прійдеть?" Поятъ телять, обыкновенно я самъ всегда присутствоваль при пойки, а туть прійхаль Михей,—забываень и пойку.

- Напой ты, Авдотья, безъ меня, а я пойду газеты читать.
- Хорошо, хорошо, идите.
- Только не ошибись ты, пожалуйста: тёмъ тремъ маленькимъ по кружкв, Красоткиному двё кружки, старшимъ въ подклёти по 4 кружки—1 молока, 3 воды, торопливо напоминаю я Авдотьё, которая иногда, когда захватается, забываетъ, какое пойло идетъ каждому теленку.
  - Помню, помню, не ошибусь.
- A если который не будеть пить, пожалуйста, не упрашивай сейчась шайку прочь, сейчась прочь.
  - Хорошо, хорошо.

Бѣгу домой, бросаюсь на газеты: разумѣется, прежде всего просматриваешь телеграммы, биржевыя извѣстія, потомъ уже читаешь корреспонденціи, политическія извѣстія, пробѣжишь и провинціальныя корреспонденціи, которыя, бывало, занимали въ газетахъ цѣлыя страницы, а теперь помѣщаются—по крайней мѣрѣ, въ моей газетѣ гдѣ-нибудь на концѣ и занимаютъ какихъ-нибудь два, много три, столбца.

Это ужъ не то, что прежде. Бивало, въ кои-то въки пошлешь на станцію, получищь ка-разъ десятокъ нумеровъ газети, подберешь ихъ по порядку, сложищь стопочкой на письменномъ столъ и почитываешь въ свободное время, а не успъещь прочитать, пока привезутъ новую стопочку, и такъ остается. Прежде, бывало, газета огромная, что твоя скатерть, а читать нечего: до политическихъ извъстій намъ

дела не было и интереса никакого они для насъ не представляли; навалось бы, чего ближе—внутреннія извістія, провинціальныя корреспонденція, но и ихъ мы читать не могли, потому что мы видимъ настоящую деревенскую жизнь, какъ она есть, а корреспонденты описывають выдуманную, фальшивую жизнь, такую, какою она имъ представляется въ городахъ, съ ихъ чиновничьей точки эренія. Когда-то, въ Петербургъ, я, интересуясь внутренней народной жизнью, читалъ газетныя корреспонденціи, внутреннія обозрвнія, земскіе отчеты, статьи разныхъ земцевъ и проч. Каюсь: я тогда вършть всему, я имъль то фальшивое представленію о внутреннемъ нашемъ положеніи, которое создано людьми, доподлиннаго положенія незнающими. Когда я попаль въ деревню—а дъло было зимою, и зима была дютая, съ 25 градусными морозами-когда и увидаль эти запесениня снёгомъ избушки, узналъ дъйствительную жизнь, съ ен "кусочками", "приговорами", я быль поражонъ. Скоро, очень скоро я увидаль, что, живя совершенно другою жизнью, не зная вовсе народной жизни, народнаго положенія, мы составили себ'в какое-то, если можно такъ выразиться, висячее во воздухю представленіе объ этой жизни.

Войдя по своимъ хозяйственнымъ дёламъ въ непосредственное сомривосновение съ разнымъ деревенскимъ людомъ, интересуясь деревенскою жизнью, изучая ее во всёхъ ея проявленияхъ, доступныхъ моему наблюдению,—а наблюдать можно, оставалсь и бариномъ,—живя съ простыми людьми, я скоро увидалъ, что всё мои петербургскія представленія о народной жизни совершенио фальшивы.

Познакомился я съ помѣщиками, и богатыми, и бѣдными, познакомился съ помѣщиками, которые много лѣть живутъ въ деревнѣ и занимаются хозайствомъ, и тутъ, въ разговорахъ съ ними, въ первые сталь понимать, что, кромѣ настоящей жизни, существуетъ въ воображеніи нашемъ (вспхъ людей интеллитентнаго класса, за исключеніемъ немногихъ, которые чутьемъ поняли сутъ) иная, воображаемая жизнь, существуетъ совершенно цѣльное, но фальшивое представленіе, такъ что человѣкъ за этимъ миражемъ совсѣмъ-таки не видитъ дѣйствительности.

Меня все интересовало. Мий котйлось все внать. Мий котйлось знать и отношение мужика къ его жей и датямъ, и отношения одного двора къ другому, и экономическое положение мужика, его религизныя и нравственныя возврания, словойъ—все. Я не уходилъ далеко, не разбрасывался, ограничился маленькилъ райономъ своей волости, даже менйе: своего прихода. Звалъ меня мужикъ крестить, я шелъ крестить; звали меня на никольщину, на свадьбу, из мо-лебны, я шелъ на никольщину, на свадьбу, сохраняя, однако, свое по-

ложеніе барина настолько, что пригласившій меня на никольщину или крестины мужикь, знан, что я не держу постовь, готовиль для меня скоромное кушанье. Я ходиль всюду: гуляль на свадьбі у мужика, высиживаль безконечный об'єдь у дьячка на поминкахь, про-имался на масляной съ кумой-солдаткой, пиль шампанское ня имянинномь об'єдь у богатаго пом'єщика, распиваль нолштофъ съ волостнымь писаремь, виділь, какъ составляются приговоры, какъ ныбираются гласяме въ земство.

Часто мнѣ приходило въ голову: не помѣивлся ли я?.. До такой степени великъ быль разладъ между дѣйствительностью и тѣмь, что я себѣ представляль въ Петербургѣ.

Сидинь у жакого нибудь богатаго помѣщика, давно уже живущаго въ деревнѣ, разговоръ коснется мужицкаго дѣла и быта, — понатно, кого что интересуеть, тотъ о томъ и говоритъ, — и вдругъ слышишь такія несообразности, такія недѣйствительныя представленія объ народѣ, его жизни, что удивляєшься только... точно эти люди живутъ не на землѣ, а въ воздухѣ.

А дома берешь газету, читаешь корреспонденцію, въ которой описываются отрадныя и прискорбныя явленія, и видишь, что и туть тё же воздушныя, фальшивыя представленія. То вдругь прочтемь, что крестьяне и инородцы Иркутской губерніи опредёлили послать оть каждаго общества по сиротё въ иркутскую классическую гимназію, то по случаю выбора Н. А. Корфа гласнымъ, прочтемь: "отрадно видёть, что крестьяне умёють цёнить заслуги людей, работающихь на пользу общую".

Бываль и на земскихъ собраніяхъ. Говоритъ, кто нибудь изъ гласныхъ, доказывая что либо — и непремвино обращается за подтвержденіемъ къ гласнымъ крестьянамъ. Замвчательно, что всв къ гласнымъ крестьянамъ обращаются, точно инстинктивно сознавая, что только крестьяне знають двйствительную жизнь. Большею частью, тв соглашаются. Но я, зная, что крестьянинъ не можетъ раздвлять такихъ мнвній, говорю потомъ съ твмъ же крестьяниномъ-гласнымъ и, разумвется, слышу отъ него совершенно другое, двйствительное...

Бываль и въ камерахъ мировыхъ судей, и на сельско-хозяйственныхъ съёздахъ, и на выставкахъ... и всюду, всюду, одно и тоже. Въ дёйствительности, приведена на выставку одна единственная въ губерніи кобыла—кобыть даютъ медаль, и въ отчеть нишутъ: "метису арденско-русской породы, какъ декствительности одно, а въ отчетахъ, коневодства". И всё такъ: въ дёйствительности одно, а въ отчетахъ, статьяхъ, разговорахъ—совершенно другое. И всё спраста этихъ отчетамъ, статьямъ, — и тё, которые читаютъ, и тё, которые пишутъ. Никто не лжеть, какъ не лжеть тоть, кто неправильно называеть цебта, потому что не различаеть цебтовь. Знасте ля вы одинь простой одить? возьмите шарикь изъ хлбба, положите его на столь, сложите пальцы на кресть, одинь на другой, средній палець на указательный палець, и водите сложенными пальцами по шарику, такъ чтобы наружныя стороны обсихъ пальцевь касались шарика, вы будете чувствовать подъ рукою два шарика. Вы видете на столю одинь шарикь, но подъ нальцами чувствуете два и готовы нобожиться, что шарикь два.

Воть тоже самое и туть. Повторяю: эти люди, которые описывають отрадныя и прискорбныя явленія, дають медали метисамь, и проч. и проч., не лкуть; они сами вёрять всему, они чувствують два шарика, но не знають, что шарикь только единь...

Я положительно думаль, что схожу съ ума, и тогда только сталь нѣсколько спокойите, когда познакомился съ такими людьми, которые знають дъйствительность, когда узналь попа, станового и волостного писаря.

Становой, поиъ, писарь, — вотъ они знають, что въ дъйствительности шарико только оджио; знають, что если начальству кочется, чтобы шарика было два, то нужно только извъстнымъ образомъ сложить пальцы. — "Все можно": и нопечительства, и школы и пожертвованія на раненыхъ, и сушеная капуста, и арденскіе метисы — "все можно".

Да, положительно, иной разъ кажется не сошель ли съ ума? д'яствительно ли подъ пальцами одинъ шарикъ?

Смотришь — одинь; подвываешь другихь, показываешь — одинь, говорять. Что же это такое?

Насволько лать тому назадь, я бросиль читатать газоты и весь погрузился въ навовъ, дрова, телять. Ныньче — не то.

— А вонъ Михей со станціи вдетъ, говоритъ скотница Солоха. Бросаешь пойку телять и бъжишь читать газеты. Въ самомъ дълв, даже самые близкіе хозайственные интересы задёты?

Полуимперіаль—8 рублей. Позвольте—что вы думаете?

У меня льну сырца 400 пудъ; трепаний ленъ былъ полуимперіаль за пудъ. Теперь нолукиперіаль 8 р. Нёмець то вёдь золотомъ платить. Значить, за пудъ трепанаго льну 8 р. надуть. А если трепаний ленъ дороже, то и сырецъ дороже. Сырецъ мы обывновенно продавали по 2 рубля за пудъ; если теперь по 3 рубля дадутъ— это вёдь 400 рублей лишинго. Ну котя до два съ полтиной— это 200 рублей. Дороже полуимперіаль—больше возьмемъ за ленъ, разсуждаемъ мы. А намъ то все равно, коть бумажками, только бы по-

больше, потому что подати, акцизь за вино, табакъ, соль, все это мы платимъ бумажками. Конечно, не все такъ выходить, какъ, казалось бы, по курсу денегъ должно выходить, потому что "цвин Богъ строитъ".

Газеты, больше журналы предскавывали, что, всейдстве войны, вслёдстве выпуска бумажект и паденія кредстваго рубля, цёны на все подымутся, что цёна говяднны можеть дойти до 60 к. за фунть—давай-то Госноди! вашими бы устани медт имть—и чиновники очутятся въ несчастномъ положеніи. И отлично бы: нечего будеть ёсть—землю пакать стануть. А ежели и не будуть пакать—пусть такъ живуть; мы и платить будемъ, лишь бы только они намъ не предписывали, не опредёляли, куда намъ плевать, направо или налёво.

Однако, предсказанія о дороговизні вовсе не сбылись: никогда, кажется, говядина не была такъ денієва, какъ въ прошломъ и ныифинемъ году. Осенью доходила до 80 копіємъ за пудъ и стоила дешевле ржаной муки. А, главное, на смотъ вовсе не было нокупателей, ни въ нынішнемъ, ни въ прошломъ году.

Тоже насчеть молока, сыра. Мы продаемь молоко на сыроварню, которая дёлаеть изъ него имеймарскіе сыры. Сыры у нась дёлаются превосходные. Нужно быть спеціалистомь сыроваромь, чтобы отличить нашь сыръ оть настоящаго сыра, продаваемыю въ Петербургѣ въ фруктовыхъ лавкахъ; очень можеть быть, что нашь сыръ продается тамъ за швейцарскій и дёйствительно привозится изъ-за границы, куда идеть и нашь сыръ. Казалось бы, что съ повышеніемъ цённости полуимперіала и со введеніемъ золотыхъ пошлинъ, наши сыры должны бы вздорожать. Ни чуть не бывало: за последніе два года, требованіе на сыры уменьшилось, цённость сыровъ упала, докодь сыроваровь уменьшился и они помизили цёны на молоко — вмёсто 32 кои., сыроваръ даеть мнё теперь за зимнее молоко только 27 коп. И ленъ тоже дешевъ, и покупателей на него нётъ.

То же насчеть дровь: двна на дрова упала и требованія на нижь нівть. Точно также упала ціна на мануфактурныя изділія: ситци, кумачи, платки и проч.

Только на хлёбъ цёна поднялась: зимою проплаго года, несмотря на паденіе кредитнаго рубля, цёны на хлёбъ стояли низкія, рожь была 5—6 риблей; но весною, нь концё марта, хлёбъ вдругъ поднялся въ цёнё и рожь достигла 8—9 рублей.

Журналы думали, что цёны на все повысятся и чиновнику придется плохо. Ни чуть не бывало. Чиновнику отлично, клёбъ только подорожаль, а много ли онь клёба ёсть? Фунта не скушаеть. Какая его работа? Чиновникь клёба не ёсть, онь больше говадину, молочко, дичь всякую, сыръ, а все это въ послѣдніе два года детпево было.

Воть для мужика—другое дёло. Какъ отневеть, напримёръ, безсрочнаго въ городъ за 30 версть, повытрясется, такъ захочеть повсть—а хлёбушко-то дороть. Мы разсчитываемъ, что воть по окончаніи войны будеть и на нашей улицё праздникъ. Послё войны, думаемъ мы, хлёбъ будеть дешевъ. И Брюсовъ календарь предсказываеть на 1878 г. "Мирный договоръ. Хлёба для продажи наведуть отовсюду множество и будеть дешевъ". А дрова, говядина, молоко, сыръ и прочій геродской, чиновничій харчъ будеть дерогъ.

Посл'в войны, надвемся мы, городу, чиновнику, будеть трудивежить, а деревн'в, мужику, напротивъ, легче.

Послё войны — чиновинку, городу будеть хуже, а Истербургу хуже всёхь; мужику, деревнё, будеть лучше, а глухой деревнё лучше всёхь. Такъ оно и должно быть: мужикъ питается хлёбомь, а хлёбушка будеть дешевь: Продость же мужикъ трудъ, трудъ и трудъ; номалости—мясо, молоко; исньку, ленъ, кожу, а больше всего трудъ, трудъ, а трудъ-то послё войны будеть дорогъ, потому что когда хлёбъ дешевъ, а говядина дорога, то и трудъ, слава Богу, дорогъ.

Не даромъ же Петербургъ, чиновникь, боялся войны; чего, чего не говорили: и солдатъ нашъ илохъ, и денегъ-то у насъ нътъ, и Европа-то вся противъ насъ будетъ. Такого страху напустили, что ай!

Точно чиновникъ предчувствоваль, что послъ войны ему хуже. будеть.

А мужикъ войны не боялся и страховъ никакикъ не разводилъ, "Неужто-жь наша сила не возьметь, когда на рукопашъ пойдетъ?" "Какъ денегъ нётъ?" "Зачниъ деньги?" "Не хватить денегъ, царь еще велить надёлать". "Случись у нашего царя неустойка—наборъ сдёлаетъ, а то всё пойдемъ, коли прикажетъ". Да, мужикъ — тотъ мужикъ, который умиралъ на Валканахъ, который возиль безсрочнаго, нормилъ "кусочками" мать героя—ничего не боялся. Неужели же ему не станетъ легче? Вудетъ легче, думается мив.

Въ то время, когда шло всеобщее нытье одинь мужикъ стояль, накъ дубъ. Требовали лошадей — онъ вель своихъ носматыть лошаденевъ въ волость, простаиваль тамъ сутки, двое, пока конское начальство разбереть, что и куда. Приказывали — ти лошадокъ въ городъ къ высшему начальству на просмотръ, и тамъ опять простаиваль сутки, двое, пока ме ослобовать. И все это онъ дълаль безропотно, хотя и безъ всикимъ видимыхъ сотувствій, криковъ, гимновъ, флаговъ. Требовали безсрочныхъ, мужикъ снаряжаль брата, сына, зятя, везъ его въ городъ, награждалъ послёднимъ рублишкомъ.

Требовали деньги, холсты, капусту—мужикъ давалъ и это. А теперь кто кормить своими "кусочками" солдатскихъ женъ, дётей? Все тотъ же мужикъ. Кстати вамбчу здёсь, что для мужика расходъ на "кусочки" вовсе не маленьній: въ мужицкомъ дворѣ, ежедневно всёмъ подающемъ "кусочки", въ нымѣжній голодный годъ выходить рубля на три въ місяцъ. Многіе ли чиновники жертвують на бідныхъ по три рубля въ місяцъ.

Все въ газетахъ было для меня интересно: одними биржевнии извъстілни удовлетвориться нельзя, потому что на нихъ ничего не построинъ. Полужинерівль—8 рублей, а ленъ—5 рублей Отчето? И вотъ бросаеться на поличическія и воещния матьотія. Читаеть, соображаеть, отчего, что и какъ.

Привесь Михей газеги; не усибень напичься чаю, все уже прочитано. Журналы теперь не занимають, какъ прежде, и откладываются въ сторову для прочтенія въ свободное время.

Газета заняла первое мёсто. Напьенься чам, приходить Иванъ записивать умолоть, расходь, и первое слово: что новаго въ газеталь? Что Скобелевь, Гурко? А тамъ Федосвичь въ кухив дожидаетси:—пришель узнать, "чья пошибка береть". Отдашь газеты. Въ кухив громко читають. Иванъ, Авдотьи, Михей слушають съ величайщимъ интересомъ корреспонденцю про Скобелева и всегда напередъ спращивають—есть ли что-нибудь отъ того, который "про Скобелева иншеть". Федосвичь объясилеть, что такое ложементь, траншея, дивизія, стрёлкован рота. Да, съ этой войной, большой бунть въ хозяйстве пошель. Конечно, все сдёлалось не вдругь.

О войнъ стали ноговаривать уже давие—года три, четыре тому назадъ. Носились разные слухи, из ноторыхъ на первомъ мъстъ фитурировала "англичанка".

Потомъ, стали говорить, что будеть наборь изъ девовь, что этихъ девовъ царь отдаеть въ приданое за дочкой, которая идеть въ англичаний въ домъ. Девовъ, толновали, выдадуть закужъ за англичанъ, чтобы девки исъ въ нашу веру повервули.

Поднесеніе піринцу Эдинбурговому Смоденской мконы Божьей Матери дало обильную пищу толнамъ и слухамъ, которые всё можне свести вы одной мысли: мы стреминся перевести англичанку въ

> 15 года мий случилось быть на свадьбё у одного а обёдомъ, одинъ изъ родственниковъ невёсты, старый иный подлё меня хозянномъ, чтобы занимать меня, гостя, обратился по мий съ вонросомъ: что слишно

- Ничего не слышно.
- A вотъ у насъ, ваше в—діе, ходитъ слухъ, что быть войнѣ съ англичанкой.
  - Не знаю. Да отчего же съ англичанкой?
- Не приняла... какъ-то таинственно понививъ голосъ, проговорилъ солдатъ, рыразительно взглянувъ на меня.

Меня это важитересовало.

- Ну? произнесъ я, тоже понизивъ голосъ.
- Въ нашу въру не переходитъ...

Въ эту минуту, хозяинъ прервалъ нашъ разговоръ, поднеся ведку. Начался длинный процессъ цитья перваго стакана водки съ дутьемъ въ рюмку, поклонами на всё стороны, приговариваніемъ "будьте здоровы", замічаніями, что водка что-то не того, сорна; молодые при этомъ цілуются, то есть лучше сказать — молодая цілуетъ мужа, который сидитъ какъ истуванъ, а она привстаетъ, беретъ его руками за голову, поворачиваетъ и звоико цілуетъ въ губы: молодая должна выказывать любовь въ мужу, а онъ только принимаеть ен ласки; если мужъ нравится молодой, и она цілуетъ его по охоті, то выходить очень эффектно.

- Да, обратился я къ солдату, желая возобновить прерванный разговоръ:—что-нибудь да будетъ.
  - Что и говориты!
  - --- Только по газетамъ ничего не слышно.
  - Въ народъ толкуютъ.
  - Да.
  - . Икону подносили, проговориль онь, опять понививь голось.
    - Hy!
- Не ириняль... равсердился!.. плюнуль... прошепталь онь мнѣ на ухо.
  - Что ты? Не можеть быть!
- Я и самъ не върю, потому что, если-бъ такъ, неужели же она, Матушка Царица небесная, и святие угодинки не разразили бы егопутъ же на мъстъ.
  - Вотъ оно что!
- Въ народъ телкують; мужицкіе слуки, ваше в—діе! Говорять, будеть война. Воть и по волостямь ужасно строго насчеть безсрочныхъ приказано. Чтобы каждый староста зналь, гдъ ито; подводчики чтоби были наряжены и все прочее...

Хозяинъ опять прервалъ. Опять пошли поклоны, пожеданія здоровьи хозявну, молодымъ, замічанія, что водка сорна. Опять княтиня цілуетъ своего молодого князя.

- А у насъ теперь Крынкины ружья, ваше в-діе?
- Да.
- А вотъ, говорятъ, новыя, берданки, пошли.
- Да это у стрелновь; а ты где служиль?
- Въ староингерманландскомъ.
- Ты, кажется, въдь въ отставкъ?
- Да, въ чистой, слава тебъ Господи! Всегда при себъ имъю тутъ! и онъ ударилъ рукой по нарману.
  - Какъ! Съ собой носишь?.
- Съ собой, вотъ тутъ! и онъ показалъ мев точений деревянный, цилиндрическій пенальчикъ, въ которомъ у него кранился билеть объ отстанкъ.
  - Зачёмъ?
  - Да чтобъ не процала какъ-нибудь, при себй вирине.

Слухи о войнъ упорно держались въ народъ—о войнъ съ англичанкой. Какъ ни нелъпы были эти слуки и разсказы, но общій смысль имъ быль такой: вся загвоздка въ англичанкъ; чтобы вышло что нибудь, нужно соединиться съ англичанкой, а чтобы соединиться, нужное ее въ свою въру перевести. Не удастся же перевести англичанку въ свою въру—война.

Пришла весна 1876 года. Пошли слуки о томъ, что турокъ противъ грека бунтуетъ.

— Не противъ грека, замѣтилъ дьяконъ на угощеніи, послѣ молебствія у одного крестьянина:—а противъ... какъ бишь его зовутъ, еще деньги ему собирали, да—противъ серба. Такъ, кажется, А. Н.?

Султана заръзали. Платки съ портретами Лазаря Сочицы и друг. коробочники носить стали. Черняевъ проявился...

Но все это не настоящее дёло было. Ко всему этому относились какъ къ пустякамъ. А вотъ, что англичанка, Китай?

Началась война. Сначала разговоровь было мало. Спросить развъвсто: "чья пошибка береть?" или замътить: "должно быть нашего Цары неустойка, что ополченцевъ спросили"; но потомъ уже отовсюду только и слышалось: "что Плевна?" Но и туть опять таки англичанка.

— Кузьма-то нашъ ушель въ Турцію, сообщиль мив канъ-то Иванъ-староста.

- Въ Турцію? Зачамъ?
- Въ земляную работу нанялся. Пятьдесять рублей въ мѣсяцъ. И жену, и дѣтей оставилъ, ущелъ, нанялся къ подрядчику дорогу засыпать.
  - .— Какую дорогу засыпать?
- Толкують мужики, что оть англичанки къ Плевив подземная дорога желвзная сделана, что она по этой дороге ему въ Плевну войско и харчъ представляла...
  - Hy!
- Теперь, говорять, эту дорогу Скобелевь съ Гуркой открыли. Засыпать будуть. Рядчики народъ для этого и нанимали.

Когда взяли Плевну, я напомниль Ивану про эту дорогу оть -

- Что-жь, говорю, Кузьма, должно быть, засыпаль дорогу?
- Засыпали, хохочеть онъ:—только воть тоть, что "про Скобелева пишеть", ничего объ дорогъ не говорить.

Возстаніе въ Герцеговинь, война въ Сербіи, Черняевъ, добровольцы, сборы на сербовъ и черногорцевъ—все это было пустяви, въ родь водевиля, который дается въ началь бенефиса, пока еще публика еще не събхалась. Какой водевиль будеть данъ на разъбздъ—мы еще не знаемъ. Тъ, которые забрались сначала, хохочутъ, хлопаютъ, но настоящаго нътъ. Настоящая пьеса еще не началась. Всъ эти прелиминаріи никакого существеннаго значенія для насъ не имъли и интересовъ нашихъ не затрогивали. Мы чулли что-то недоброе, но все надъялись: авось, Богъ поможеть англичанку въ нашу въру превратить.

Но вотъ началась мобилизація.

Прошель слухь, что будуть лошадей брать. Конечно, никто путемь не зналь, въ чемъ будеть состоять конская цовинность. Нетолько масса населенія, крестьяне, но и мы, владільцы, даже самъ конскій начальникъ, ничего не знали, что и какъ будеть. Говорили что будуть забирать коней для войска—и только.

тому, какъ бываетъ рекрутскій наборъ.

Всв терялись въ догадкахъ, какъ это будетъ. Говорили, что лошадей будутъ брать съ тѣхъ, кто имѣетъ по четверкѣ, а если не. хватить, то съ тѣхъ, у кого по тройкѣ. Потомъ говорили, что будетъ просто назначено, сколько лошадей должна выставить волость, а тамъ ужь, какъ хочешь, дѣлай: своихъ выставляй, либо покупныхъ, либо деньги внеси, и раскладку дѣлай, какъ знаешь. Одно только неизвѣстно было, какъ насчетъ панскихъ лошадей. Когда сдёлалось извёстно, что за лошадей, взятыхъ подъ войска, будуть платить, то крестьяне говорили, что платить будуть послё, по окончаніи войны, и, притомъ, за тёхъ только лошадей, которыя не вернутся; это подобно тому, полагали, будеть, какъ было послё крымской войны, когда за невернувшихся домой ратниковъ выдавали зачетныя квитанціи, которыя крестьяне потомъ продавали.

Положительно никто ничего не зналь, и я самъ никакихъ никому объясненій дать не могъ и никакъ не предполагаль, что дёло будеть устроено такъ, какъ оно вышло, и что казна будеть платить за лошадей такія огромныя деньги, а мы будемъ совершенно безполезно нести такіе большіе расходы. Я говорю о тёхъ невидимыхъ, несчитанныхъ расходахъ, которые понесъ каждый, вслёдствіе того, что и лошадей и людей отрывали отъ работы, для представленія на просмотръ начальству. Нужно сказать, что вся мобилизація производилась чрезвычайно не экономно и стоила народу очемъ дорого. Начальство, разум'ьется, ближайшее начальство—конскій начальникъ, какъ прозвали зав'ёдующаго участкомъ—также ничего не знало и, по обыкновенію, не сочло нужнымъ даже ознакомиться съ уставомъ, потому что дёло начальства только приказывать—зачёмъ ему уставъ знать. Все сдёлають, а въ город'я высшее начальство разбереть все, какъ слёдуеть, что и къ чему. Одно: "гони, чтобы круто".

Пришло извёстіе, что пріёдуть выбирать лошадей. Извёстіе ночью принесь какой-то сторожь или десятскій, толкомь ничего не объясниль, спёшиль очень, говорить только: "пріёдуть выбирать коней, пріёдуть, чтобы дома всё были". Староста, однако, меня ночью не разбудиль и доложиль только, когда я всталь.

- Что же ты толкомъ не спросиль, когда прівдуть.
- Прівдуть, говорить.
- Да когда же? Какъ же мы теперь будемъ.
- Спѣшилъ онъ очень, въ Өедоровщину, говорилъ, бѣжатъ нужно.
- Но кто же прівдеть?
- Становой, говорить, офицеръ, начальники всъ.
- Да гдв же становей?
- У барыни Семеновской.
- Ну, это близко; скоро, значить, будеть. Они въ одинъ день успъють осмотръть. На работу запрягать не нужно, не въ лъсъ же начальству идти лошадей смотръть. Санки вели приготовить; върно, проъзжать будутъ.
  - А батракамъ что прикажете дълать?
  - Пусть дрова волють.
  - А за водой ѣхать?

- Конечно.

На дворъ снъть, мятель. Ждать пришлось не долго. Прівхали рано утромъ: становой, артиллерійскій офицеръ, конскій начальникъ. Я, разумъется, честь честью, предложиль закусить. Отказались:—не-когда говорять. Прикажите лучше лошадей поскоръй привести.

- --- По одиночкъ приводить?
- Нать, всихь за разь, поскорне только.

Я распорядился. Становой спросиль, сколько у меня лошадей, сколько жеребцовь, кобыль, меряновь—и все записаль въ книжечку. Между тъмь, привели лошадей. Мы вышли на крыльцо, мятель такъ въ глаза и лъпить; становой остался на крыльцъ, а офицеръ взялъ мърку—мърка такая черная у нихъ съ собой была, тоже знакъ, что конское начальство, какъ у старшины медаль, у сотскаго бляха, у землемъра астролябія, мужики эту мърку носили съ особеннымо починенемъ—и сталъ прикидывать къ лошадямъ, что-то при этомъ выкрикиван, а становой отмъчалъ въ книжечку. Тъмъ весь смотръ и кончился, ничего больше не смотръли, спъщили ужасно, даже закусить отказались, чести не отдали; а въ столовой уже все было приготовлено. Авдотья обидълась: ей хотълось, чтобы офицеръ нашу ветчину попробовалъ.

— Стануть они наше всть, заметила она, убирая непочатуя тарелку:—они къ городскому привыкли. Только, воля ваша, А. Н., а и городская ветчина не лучше нашей: я пробовала шестидесяти-копечную, что Георгій Данилычь изъ Петербурга привозили. Знаю!

И отъ комиссіи я ничего не узналь; ничего не сказали: которая лошадь годная, которая негодная, которую возьмуть, которую не возьмуть.

- А въ работу всёхъ можно запрягать?
- Можно, можно.
- А если продать?
- Можно.
- Да которыхъ же возьмете?

Не говорять. Э, думаю: боятся, должно быть, что тёхъ, которыхъ облюбовали, я кормить хуже буду, овса не стану давать! Співшили ужасно. Покатили въ Оедоровщину, а оттуда въ волость, куда были согнаны всё крестьянскія лошади. Всёхъ въ одинъ день осмотрёли, а мало ли лошадей въ волости. Спасибо, что хоть скоро: всего одинъ день пропаль; ну, а все таки, считайте хотя по 40 к. на лошадь.

Всв мы потомъ удивлялись, для чего двлался этотъ смотръ, а главное, для чего прівзжалъ офицеръ: ни леть лошадямъ не опре-

дъляли, ни ногъ не осматривали, ничего! только мърку привидывали. Ну, зачъть туть офицеръ: становой съ десятскимъ все это сдълали бы преотличнъйшимъ манеромъ, даже лучше, потому что десятскаго и лошади не такъ бы боллись, да и самъ онъ былъ бы смълъе и вертче: извъстно мужикъ. А то офицеръ въ пальто съ ясными нуговица, съ мъховымъ воротникомъ, сапоги со шпорами, въ калошахъ, а подлъ самаго крыльца сугробы снъту въ 2 аршима, съ черной мъркой. Разумъется, лошадь боится, пятится, вотъ, думаешь, свиснетъ задомъ и убъетъ. Мужики тоже подсмъивались, офицеръ-то, говорили, должно быть, очень въ лошадяхъ то знаетъ: ни въ вубы не посмотритъ, ни запречь не велитъ, глянулъ—и готово: чиркъ въ книжечку.

И зачёмъ туть офицеръ? недоумёвали мы.

- Для того, чтобъ форменно было, ръшилъ кто-то.
- Да, да, подхватили вев.
- Воть и "положеніе" когда вышло, тоже офицеры прівзжали. А теперь насчеть лошадей положеніе— воть и присланы офицеры, чтобы върно, значить.
- Да еслибъ для форменности, заикнулся было я, такъ офицеръ бы на крыльцъ стоялъ—неволя ему снътъ мъсить—а становой бы лошадей мърилъ.
  - Оно такъ, задумался Иванъ.
- Нѣтъ, такъ, такъ: офицеръ для того, чтобы форменно было. Это человѣкъ такой простый попался, добродушный, значить, человѣкъ, ну, и молоденькій, а становому-то въ снѣгъ не хочется. Нашъ-то вѣдь—о!.

Такъ и порешили, что офицерь для того вздиль, чтобы везде знали, что коней дъйствительно Царъ требуеть, чтобы, значить, верно...

Для чего присылали офицера—не знаю. В роятно, ужь такъ нужно было—не намъ судить.

Но польза отъ офицера была; офицеръ закръпилъ конское положеніе, офицеръ пъ Царя. Всѣ убѣдились, что коней брать Царю будуть, что это царское положеніе.

Впоследствіи мы узнали, что комиссія только статистику собирала, что она должна была только сосчитать, сколько какого роста лошадей имется въ уезде. Офицеръ быль послань, поняли мы, для того, чтобы становой сделаль статистику верно, а конскій начальникь, чтобы комиссія состояла изъ трехъ. Собрали статистику, темъ дело и кончилось. Что тамъ было далее — не знаемъ. Комиссія намъ ничего не объяснила, да и сама, вероятно, толкомъ еще ничего не

знала. Говорили, что прівдеть еще другая комиссія, съ другимъ офицеромъ, который настояще въ лошадяхъ знаетъ.

Ничего, однако, не было. Вдругъ потребовались лошади.

Однажды, ночью, пришелъ изъ волости приказъ, привести рано утрожъ въ волость всёхъ крестьянскихъ лошадей, за исключеніемъ жеребятъ, и взять съ собой харчей и корму на три дня.

— Въ городъ погонять, объяснями десятскіе:—на три дня харчу и корму забирайте, на смотръ въ городъ погонять.

Мы, землевладёльцы, нивакого приказа относительно лошадей не получили. На другой день, рано утромъ, я поёкалъ въ волость узнать, что такое, и посмотрёть, какъ будуть выбирать лошадей. Всё крестьянскія лошади были уже собраны. Площадь была заставлена возами съ сёномъ, лошадьми. Кабакъ, стоящій отъ волости на узаконеномъ разстояніи, былъ полонъ, торговля виномъ и сельдями шла шибко; въ чистой половинё тоже было довольно народу, преимущественно лёсныхъ прикащиковъ, потому что всё лёсныя работы, перевозка дровъ и пр., остановились, такъ какъ всё лошади и люди были вытребованы въ волость.

На площади опять мъряли лошадей, но на этотъ разъ уже не становой съ офицеромъ, а волостной старшина. Лошадей, которыя не выходили ростомъ, отпускали домой. Я обратился къ старшинъ съ вопросомъ, что и какъ: сколько требуется лошадей, почемъ будутъ платить за лошадь?

- Ничего акрётно не знаю, отвічаль старшина: завідующій конскимь участкомь получили изъ города бумагу и тотчась же при-казали собрать сегодня, рано утромь, всіхь крестьянскихь лошадей въ волость.
  - А самъ завъдующій участкомъ гдъ?
- Сами, какъ получили бумагу, еще вчера вечеромъ, увхали въ городъ узнавать, что такое и что нужно двлать, а мив приказали обмврить лошадей; которыя не выходять ростомъ отпустить, а остальныхъ—дожидаться, пока самъ не вернется порода.
  - Да когда же онъ вернется?
  - Объщались къ десяти часамъ быть.
  - Ну, а на счеть нашихъ лошадей: когда имъ будетъ смотръ?
  - Не знаю. Насчеть господскихь лошадей ничего неизвёстно. Приказано собрать только крестьянскихъ.
    - Да гдъ же пріемка лошадей будеть?
    - Въ городъ:
    - А сколько лошадей требуется?

— Ничего не знаю. Слыхалъ, что щесть лошадей требуется, а върно не знаю.

Я прошель по площади и посмотрёль оставленных лошадей. Дёйствительно, оставлены были всё лошади, которыя выходили мёрой: и старыя и хромыя, и запаленныя. Ясно было, что что-нибудь да не такь; невозможно было предполагать, что таких лошадей возьмуть не только въ артиллерію, но даже въ обозъ. Мы слышали, что цёны за лошадей назначены большія; не дураки же, въ самомъ дёлё, пріемщики и начальники, что будуть набирать всякую дрянь и старье. По крайней мёрё, половина оставленныхъ лошадей была негодныхъ. Не такъ что-нибудь, думалось миё: не можеть быть, чтобы тамъ, гдё составляли правила о пріемкё, не понимали, какой убытокъ для хозяина, если онъ безполезно поведеть своихъ рабочихъ лошадей въгородъ и потеряеть нёсколько дней. Я высказаль свои сомнёніе старшинё.

- Всёхъ, всёхъ въ городъ требують.
- Да куда же это дермо годится, указаль я на старую білую клячу, уныло стоящую, опустивь грибы.—Ей літь тридцать будеть, да и зубовь у нея ніть.
- Всёхъ, всёхъ требуютъ. Завёдующій участкомъ сказали: "чёмъ больше лошадей приведамъ въ городъ, тёмъ лучше".
- Ишь грибы распустила, ткнуль я лошадь въ бокъ. Не хочется небось на старости лъть подъ турка идти.

Мужики расхохотались. Старшина строго взглянуль на нихъ.

— Начальство знаеть, что къ чему.

Ждали завъдующаго участкомъ, ждали. Нътъ. Да и близкое ли дъло? До города 35 верстъ. А на дворъ морозъ, колодный съверный вътеръ, промерзли всъ, стоя на площади. Ну, какъ не зайти къ Борисычу въ кабакъ погръться? Народу въ кабакъ и въ чистую половину набралось пропасть. Борисычъ только руки потиралъ, да въвъ душъ Бога молилъ, чтобы начальникъ подольше не пріъзжалъ. Все нътъ-нътъ бо тотъ, либо другой, забъжитъ и опрокинетъ стаканчикъ.

Стало вечеръть, — начальника все нътъ. Стемнъло. Я ужалъ домой, такъ ничего и не узнавъ.

Ночью я получиль повъстку—и все это непреминно ночью!—привести къ утру лошадей въ волость. Приказъ быль строгій. Въ новъсткъ были указаны цёны, какія будуть выплачивать за лошадей; цёны назначены очень высокія, такъ что у меня ни одной лошади подходящей не было. За самую лучшую у меня лошадь заплачено 60 руб. лёть шесть тому назадъ, остальныя 30—40; было нёсколько

лошадей, купленныхъ по 6 р. 50 коп., лошади все старые, съ пороками, годныя только для сельской работы. Ясно было, что мои лошади даже въ обозъ не годятся, и съ какой стати казна будетъ платить 60—90 руб. за лошадь, которую можно купить за 20. Однако, въ исполнение предписания, отправилъ со старостой всёхъ лошадей въ волость, оставивъ только одну для возки воды скоту—не оставить же скотъ непоеннымъ!—и вслёдъ за нимъ отправился самъ на тройкъ.

Въ волости я нашелъ своихъ лошадей, да еще лошадей изъ имѣній небогатых помѣщиковъ, которые сами въ деревнѣ не живуть; нѣсколько поповскихъ лошадей. Лошадей богатых владѣльцевъ не было. Волостной старшина уже обмѣрилъ моихъ лошадей и велѣлъ всѣхъ, которые выходять ростомъ, какъ можно скорѣе вести въ городъ, но староста мой остался ожидать моего пріѣзда: намъ-де волостной—не начальство, у насъ свое начальство есть. Тогда ни я, ни староста, ни самъ волостной, не знали, что волостной есть помощникъ завѣдующаго участкомъ, а потому онъ, хотя и не начальство намъ, какъ волостной, но начальство, какъ помощникъ завъдующаго.

Волостной опять ничего объяснить не могъ. Только и твердилъ одно:

- Приказано всвиъ лошадей, которыя выходять мітрой, въ городь отправлять. Вчера крестьянскихъ погнали, сегодня господскихъ приказано.
- Да посуди ты самъ, вёдь ты самъ понимаешь толкъ въ лошадякъ—ну, вотъ, буланый... ну, куда онъ годится? вёдь ему 20 лётъ.
  - Вижу. Приказано.
  - Ну, гивдой, смотри: видинъ, въ ногв порокъ?
  - Еще бы не видъты!
  - Эти: соврасый, бурый—запалены.
  - Приказано...
- Что же приказано, да приказано твердить одно! Вы вёдь сами знаете, какія цёны на лошадей назначены; ну за что же казна будеть за такихъ лошадей деньги платить? Что смёхъ что ли такихъ лошадей въ городъ поведу? Веди теперь 10 лошадей да за чёмъ же я буду тратиться? вёдь это мнё мало-мало 20 рублей обойдется.
  - Приказано.
- Составьте автъ, тогда и поведу. Пойдемте къ писарю—покажите мив иравила, у васъ должны быть печатныя правила.
- У насъ правилъ пътъ; у завъдующаго участкомъ есть правила, а намъ онъ не оставилъ.

Мы отправились въ волостное правленіе. Писарь тоже ничего не знасть, или дѣласть видъ, что не знасть.

- Позвольте инструкцію?
- У насъ нътъ.
- · Да гдъ же завъдующій участкомъ?
- Дома. Да и намъ тоже нужно сейчасъ вхать осматривать лошадей къ П., Ф., О...
  - Зачёмъ? Развё тёхъ лошадей сюда не приведутъ? Волостной замолкъ.
  - Тъхъ на дому будемъ осматривать.

Воть оно что! подумаль я, у богатыхь, знатныхь владъльцевь лошадей на дому будуть осматривать, а мы должны въ волость вести. Нъть, брать, постой — что нибудь да не такъ!

- Почему же такъ? спрашиваю.
- Приказано.
- У Б. лошади теперь работають, а я должень быль привести всёхъ лошадей, работники мои гуляють. Вёдь это все убытки. Вёдь и у Б. не заводскіе жеребцы, а такія же рабочія лошади.

Волостной переглянулся съ писаремъ.

- Я вамъ говориль, что такъ будеть, замътиль писарь.
- Пригласите священника, Борисыча, составимъ актъ. Я тогда лошадей въ городъ отправлю.
  - Нътъ, ужъ я лучше за завъдующимъ спосылаю.

Послали за завъдующимъ. Я остался дожидаться завъдующаго. Остались и другіе: упрявляющій сосъдняго имънія, дьяконъ и проч. Никому, конечно, не хотълось вести лошадей въ городъ по-напрасну. Мы отправились къ Борисычу выпить и закусить. Черезъ нъсколько времени пріъхаль завъдующій участкомъ и сталь извиняться, что меня побезпокоили по ошибкъ, что онъ и у меня хотъль осмотръть лошадей на дому, завзжаль даже по дорогъ, да я уже уъхаль и проч.

Я просиль то мнв прочитать печатную инструкцію. Завідующій, пока я естраль, пошель осматривать моихь лошадей. Пробіжавь инструкцію, я тотчась увидёль, что все ділалось не такь, какь предписываеть инструкція.

А между тымь, завыдующій, забраковавь нысколькихь, остальныхь лошадей велыль вести вы городь. Выйдя опять на илощадь, я указаль ему, что между отобранными лошадьми есть лошади съ пороками и что вообще ни одна лошадь не стоить болые приведуть цыны, которая назначена. Онь все твердиль: "чымь больше приведуть въ городъ лошадей, тымь лучше", и не обращаль никакого вниманія на мои замычанія, что водить лошадей по-напрасну убыточно для хозяина

убыточно для государства, что разорять производителей и плательщиковъ, на которыхъ надетъ вся тяжесть войны, вовсе не разсчеть и
не въ видахъ правительства. А онъ все свое: "чъмъ больше приведутъ лошадей, тъмъ лучше". Я спросилъ у него, сколько требуется
лошадей, сколько представлено лошадей доброводьно, старался объиснить, что онъ ведетъ дъло неправильно, не по инструкціи, заявилъ,
что я добровольно такихъ лошадей на смъхъ не представлю, а если
онъ желаетъ и имъетъ право икъ взять, то пусть возьметь, о чемъ
и составитъ актъ. Изъ разговора съ нимъ я убъдился, что онъ или
не читалъ инструкціи, или ея не понялъ — върнъе, что не читалъ. Горячились, горячились, однако, я, все-таки, лошадей отстоялъ, въ
городъ не повелъ и даже росписку взялъ, что я все исполнилъ, что
требовалось.

Всв потомъ мив завидовали. Оказалось, разумвется, что лошадей сводили напрасно и только потратились. Трудно, конечно, счесть всв расходы, которые понесли, по преимуществу, крестьяне. Но расходы были не малые, если принять въ разсчетъ время, которое прогуляли лошади и люди. Кабатчикамъ, и по волостямъ, и въ городъ, конечно, доходъ.

Лошадей набирали для обоза. Говорять, что попало много и дряни, но я самъ не видаль, слышаль только отъ врестьянь и прасоловь, что спустили дешевыхъ и старыхъ лошадей. Для многихъ эта конская повинность была очень выгодна, потому что лошади прошлою осень были дешевы. Говорять, потомъ, когда этихъ сборныхъ несъвзженныхъ лошадей запрягли въ военныя повозки, возня была съ ними ужасная: одна не идетъ, другая бьетъ; что народу, говорятъ, побило... Я опять таки ничего этого не видалъ, но солдаты проходящіе разсказывали.

Правила о конской повинности составлены хорошо. Видно, что составляющіе ихт имёли въ виду, по возможности, облегчить исполненіе воинской повинности. Цёны на лошадей назначены настоящія, а если принять во вниманіе, что на красоту, вы воду, даже на года обращали мало вниманія, то пёны можно считать высовими, по крайней мёрё, для нашей мёстности. Притомъ же, каждому предоставляется добровольно поставить лошадей и тогда набавляется 20°/о къ назначенной цёнё; къ жеребьевкё должни приступать лишь тогда, если нёть охотниковъ добровольно поставить лошадей. Все дёло должно вестись публично, гласно. Обращено вниманіе на то, чтобы лошадей не гоняли напрасно, не держали безполезно; даже объ томъ прописано, чтобы начальникъ, при осмотрё лошадей, имёлъ при себё инструкцію. Составлявшіе правила, очевидно, понимали, что не слё-

дуеть напередъ безполезно раззорять людей, на которыхъ падетъ вся тяжесть войны. Но исполнители, ближайше начальники, старшины, старосты ни объ чемъ этомъ не думаютъ, знаютъ только одно: "гопи, приказано".

Все это совершенно понятно: базграматный старшина, не знающій нивакихь законовь, не иміющій нивакого понятія о законности, почти всегда пьяный, знаеть только одно—приказаніе начальства, и отъ мужика требуеть только безусловнаго исполненія его, старшины, приказаній.

Въ настоящее время, все сельское начальство отличнъйшимъ образомъ нашколено, и что бы ему ни приказали, оно все исполнить безъ всякаго разсужденія: возьми такого-то и привези въ городъпривезеть; возьми такого-то и выпори— выпореть. И старшина, и староста ни объ чемъ другомъ не думають, ни объ чемъ не заботятся, какъ только о безусловномъ исполненіи приказаній начальства. Дисциплина доведена до совершенства. "Гони—приказано!"

Призывъ безсрочно отпускныхъ, призывъ ополченцевъ — все это было совершено великолено. Все было нашколено, дисциплинировано, и я думаю, что ни въ какой странв мобилизація не могла бы быть произведена такъ быстро, такъ отчетливо, какъ у насъ. Все было подготовлено заблаговременно; старшинамъ все было объяснено напередъ, объяснено акрётно, обстоятельно, по русски, съ крепкимъ словцомъ, чуть ли даже не были старшинамъ напередъ показаны будущія "медали". Въ свою очередь, старшины нашколили старость, десятскихъ, все имъ "акретно" объяснили: придетъ приказъ, "бери, гони, чтобъ круто, а не то..." А у старшины-то кулакъ здоровый. Все было подготовлено: въ волостномъ правленіи постоянно дежурили сторожа, которые должны были развезти приказы до ближайшихъ деревень. Сельскіе старосты знали всёхъ безсрочныхъ и ополченцевъ своей волости, гдв вто находился; далеко отходить на заработки не позволялось: пропитывания туть, въ округъ, и зрили за ними плотно. Десятскіе по деревня в оже были нашколены: везді были наряжены лошади, подводчики. Пришель приказъ, гонцы летели по деревиямъ, подводчики моментально запрягали лошадей, скакали, какъ на пожаръ, хватали безсрочныхъ и живо доставляли ихъ въ городъ къ назначенному сроку. Никто не спрашивалъ: "почему, вачъмъ?---При-казано: хватай, вези, гони. Сельское начальство выполнило свое делобезупречно, ошибовъ съ его стороны было мало; только разъ, получивъ приказъ о требованіи отставнихъ-а этого не предвидівли, да и отставные заартачились: "у насъ, говорять, чистыя отставки, мы отслужили, на сколько присягали-не пойдемъ" -- старшина сообразилъ,

что если отставныхъ требують, значить "нашего царя неустойка", безсрочныхъ и подавно следуеть выгнать, и выслаль безсрочныхъ. Намылили же ему за это голову: не разсуждай. Хорошо еще, что безсрочные на радости, что ихъ отпустили, искать съ старшины убытковъ не стали. Впрочемъ, черезъ несколько дней, потребовали и этихъ безсрочныхъ, такъ что и искать некогда было. Да все равно, ничего бы не сыскали. Вёдь тоже—начальство.

У насъ, въ отношени безсрочныхъ, былъ порядокъ, и если многихъ требовали по напрасну и потомъ возвращали, то это уже была
вина не сельскаго начальства. Мы не знаемъ—отчего не требовали
поименно. Вытребуютъ всёхъ, а потомъ, однихъ оставятъ, другихъ
отпустятъ. Иныхъ раза по три требовали и затёмъ вовсе оставили.
Разумбется, оставленный на радости, что его не увезли—кому же
охота отъ сохи да подъ Карсъ?—ничего не искалъ, хотя и несъ
убытки. Подводчиви тоже не искали, что лишній разъ събздили.
Приказано: гони, чтобъ круто.

Да, отлично все было устроено. Одно только не съумвли сдвлать: своевременно помочь солдатскимъ женамъ, дътямъ и матерямъ...

Митрофаниха приходила—ребеновъ грудной умеръ. Все же легче: можеть въ работницы заставится, а дъвочка будетъ слъпую бабку по міру водить. Все же легче...

Сегодня, возвращаясь изъ деревни, встрѣтилъ на плотинѣ Митрофанову родную матку: побирается по міру вмѣстѣ съ другой невѣствой, женой Митрофанова брата.

- Здравствуйте, баринъ.
- Здравствуй. Откуда идень?
- Въ "кусочки" кодила. У невъстки была. Мальчикъ-то померъ.
- Знаю, слышаль.
- Померъ. Я ей сколько разъ говорила: "смотри, не кляни ты его! Знаю, что тебъ трудно, только не кляни, не равенъ часъ, не-извъстно въ какой часъ попадешь!"—Я, говоритъ, точка, никогда не кляну: пусть живетъ, Богъ съ нимъ! Померъ.
  - Все легче.

## VII.

Какъ-то осенью—а дёло было еще вскорё нослё того, какъ я поступиль на хозяйство — случилось мий пойти посмотрёть граборскія работы. Въ эту осень граборы работали у меня поденно и занималось чисткой лужковъ, заросшихъ дознякомъ.

Граборы сидъли у огонька и объдали.

- Хльбъ-соль!
- Милости просимъ.
- Благодаримъ.

Я подсёль въ огоньку. Обёдь граборовь состояль изъ варенаго вартофеля. Это меня удивило, нотому что я слыхаль, что граборы— народь зажиточный, трудолюбивый, получающій обыкновенно высшую, ночти двойную противь обыкновенныхъ сельскихъ рабочихъ плату, и ёдять хорошо.

- Что это? Вы, кажется, одну картошку ъдите? обратился я къ рядчику.
  - Одну вартошку.
  - Что-жь такъ?
  - Да не стоить лучше всть, когда съ поденщины работаешь.
  - Воть какъ! А мив товорили, что граборы хорошо вдять.
- Да и то! Мы хорошо вдимъ, когда сдвльно работаемъ, когда канавы роемъ, землю отъ куба возимъ, чистку отъ десятины снимемъ.
  - Что же вы тогда вдите?
- Тогда? Щи съ ветчиной ѣдимъ, кашу. Прочную, значитъ, пищу ѣдимъ, густую. На картошкѣ много ли сдѣлаешь?
- Да развѣ вамъ все равно, что ѣсть? Ветчина, каша, вѣдь, вкуснѣе?

Рядчикъ посмотрълъ на меня съ педоумъніемъ; его видимо удивило, какъ это я не понимаю такой простой вещи, и онъ сталъмнъ пояснять.

- Намъ не стоить хорошо всть теперь, когда мы работаемъ съ ноденщины, потому что намъ все равно, сколько мы ни сделаемъ, заработокъ тоть же, все тв же 45 копекъ въ день. Воть еслибы мы работали сдельно—канавы рыли, землю возили—это другое дело: тогда намъ было бы выгодите больше сделать, сработать на 75 ко-пекъ, на руботать день, а этого на одной картошкт не выработаешь. Тогда вы вли прочную пищу—сало, кашу. Известно, какъ поедаешь, такъ и поработаешь. Ешь картошку—на картошку сработаешь; ещь кашу—на кашу сработаешь.
- Ну, а еслибы я возвысиль поденную плату и потребоваль, чтобы вы лучше вли?
- Что-жь, это можно. Отчего же? если такое будеть ваше желаніе—можно, усмѣхнулся рядчикъ.
  - Ну, а работа спорве бы шла тогда?.
  - Пожалуй, что спорве.
  - А выгодиве ли бы мив было?



- Не знаю.
- -- Почему же?
- Работа такая. Работа огульная, сообща, счесть ея нельзя. Мы и теперь не сидимъ сложа руки, работаемъ положенное, залогу двлаемъ, какъ по закону полагается. И тогда такъ же бы работали—ну, приналегли бы иногда, чтобы удовольствие вамъ сдёлать, особенно еслибъ вы ребятамъ водочки поднесли. Такъ вёдь, ребята?

Ребята, т. е. граборы-артельщики, засмёнлись.

- Работа не такая, продолжаль рядчикь:—работа туть ручная, огульная, счесть ея нельзя; работаемь, да не такь, какъ сдёльно: все же каждый себя приберегаеть,—не убиться же на работъ,—мъры туть нъть, да и плата все равно поденно.
  - Да відь харчь быль бы хорошій!
- Такъ что-жь? Харчъ работать не заставить, когда самъ не наляжень. Харчъ, самъ знаень, только на баловство пореть, а на работу неть... А изъ за чего налегать-то: плата поденная, счесть работу нельзя, работаемъ сообща—я налягу, а другой нёть. Счесть нельзя, воть что. Туть и самъ себя привалечь не заставинь, да и какъ налечь, сколько? Раздёлилъ бы на нивки, чтобы каждый свою нивку гналь—нельзя: лужаечки все такіе маленькія, тёсныя, неровныя, кусть разный. Воть еслибы можно было отъ десятины чистить, на отрядъ, это другое дёло. Мы и сами этикъ поденщинъ не любимъ, ваработокъ плохой, работы настоящей нёть, скучно. То ли дёло сдёльная работа,—намъ самимъ пріятнёй. На сдёльной работё вольнёй: хозяину до нась дёла нёть, что сработали, за то и платить; залогуемъ вогда котимъ, по своей волё... Рядчикъ помолчаль.
- Нѣтъ, продолжалъ онъ; нѣтъ, харчъ работать не заставитъ, вамъ невыгодно будетъ: и такъ положенное работаемъ. Тогда бы у насъ харчъ въ жиръ пошелъ, мы бы тогда у васъ за осень во какъ отъвлись, ребята ин одной бабъ проходу пе дали бы!

Граборы засмѣялись.

- Ну, а при сдёльной работё?
- То другое совсёмь дёло. При сдёльной работё, наждый на себя работаеть, каждый свою дольку канавы роеть, каждый свою долю земли возить, каждый на себя старается, сколько сработаеть, столько и получаеть. Да и работа тамъ мёрная: хотимъ—на рубль въ день выгоняемъ, хотимъ—на семь гривенъ: какъ согласіе артели.
  - Такъ и сдъльно не всегда одинаково работаете?
- Еще бы! И сдельно не всегда одинаково. Въ весеннюю упражку съ начала весны работаемъ побольше, на рубль въ день выгоняемъ, а къ концу работаемъ полегче, гривенъ на восемь, и того

меньше: къ покосу себя приберегаемъ. Намъ, сами знаете, домашній покось діло самое важное, туть мы во всю силу работаемъ. Погони-ка всю весеннюю упряжку на земляной, денегъ заработаешь много, да косить-то потомъ дома какъ будешь? Все нужно съ разсчетомъ. На чугункъ вонъ какъ гоняютъ на земляной, да что толку-то потомъ. Наши оттого на чугунку и не ходятъ.

- То-то у меня нынче въ Петровки граборъ канавы рылъ, —я удивлялся, что онъ такъ мало выгоняетъ гривенъ на шесть въ день. Я думалъ, онъ не умъетъ, не настоящій граборъ—анъ канавы сдълалъ хорошо.
  - У вась имиче Фетись работаль?
  - Да, Фетисъ.
- Нѣтъ, это граборъ настоящій, не меньше всякаго другого сдѣлаеть. Только они раздѣлившись. Фетисъ одиночка, жена, дѣти маленькія. Въ артель ему стать нельзя: далеко отъ дому отойти нельзя. Онъ и ходитъ въ одиночку, отсѣявшись. Найдетъ по близости отъ дому работу—и слава Богу. Дома у него въ покосъ работы многовоть онъ и приберегаетъ себя.
- Оттого, должно быть, вы и на чугунку не ходите, что тамъ приберегать себя нельзя, гнать нужно?
- Оттого. Пробовали наши и на чугунку ходить. Заработать тамъ много можно, если Богъ здоровья дастъ, да что толку. Въ одно лъто такъ собъешься, что потомъ въ годъ не поправишься. Тамъ, на чугункъ, сибирная работа, сверхсильная, до кроваваго пота—за непочтение къ родителямъ такую работу дълать. Тамъ работаютъ съ загонщиками гони за нимъ. А загонщики-то подобраны молодцы, притъщаютъ ихъ тоже. Ну, и убивается народъ. Нътъ, наши граборы на чугунку не ходятъ туда безрасчетный народъ идетъ, за большими заработками гонятся, или отъ нужды, на задатки икъ тоже ловять. И много ихъ тамъ пропадаетъ: умретъ, либо калъкой вернется.

Все, что вединаль отъ граборовъ теперь и въ последствіи, когда обратиль особото в вниманіе на этихъ замечательныхъ рабочихъ, было для меня ново. Не знаю, какъ другіе, но я, по крайней мерв, никогда до того не слыхаль и не читаль о томъ, что иногда бываеть, что не смоимъ хорошо всть.

Не стоить хорошо всть, потому что работаемь съ поденщины. Значить, хорошо вдять только тогда, когда это стоить, т. е. только для того, чтобы хорошо работать? Неть работы, дешева работа, плата не зависить оть количества работы—поденщина—и всть хорошо не стоить. Да, это такъ: когда глубокой осенью неть работы для ло-

шадей, имъ овса не дають; весною, когда много работы, дають овесъ. Это такъ.

Харчь хорошій работать не заставить, если нёть личной выгоды сработать более. Если нёть выгоди более сработать, если работаешь не на себя, если не работаешь вольно, если работу самъ учесть не можешь, то и не заставишь себя более сдёлать,—все будешь прилёниваться, приберегать себя, въ жирь пойдешь, отъёдаться станешь.

Чтобы хорошо работать, каждый должень работать на себя. Поэтому-то, въ артели, если только есть возможность раздёлить работу, ее дёлять, и каждый работаеть свою дольку, каждый получаеть, сколько заработаль. Отець съ сыномь, брать съ братомъ, при рытьё канавы, дёлять ее на участки и каждый отдёльно гонить свой участокъ.

Работая, можно приберезать себя — можно работать и на рубль, и на восемъ гривенъ, и на полтину. Даже слюдуеть приберезать, если предстоить другая, болье выгодная работа. Всёхъ денегъ не заберешь; работая сверхъ силъ, только себя надсадищь и это на тебъ же потомъ отзовется, тебъ же въ убытокъ будетъ.

Люди точно внають, на какой пищь сколько сработаешь, какая пища къ какой работь подходить. Если при пищъ, состоящей изъ щей съ солониной и гречневой каши съ саломъ, вывезещь въ извъстное время, положимъ, одинъ кубъ земли, то, при замънъ гречневой каши ячною, вывезены менже, примърно, кубъ безъ осьмушки; на картофелъ — еще меньше, напримъръ, три четверти куба, н т. п. Все это грабору, ръщику дровъ, пильщику — совершенно точно изепстию, такъ что, зная цёну карчей и работы, онъ можетъ совершенно точно расчесть, какой ему карчъ выгоднее — и разсчитываетъ. Это точно паровая машина. Свою машину онъ знаетъ, я думаю, еще лучие, чемъ машинисть наровую; знаеть, когда, сколько и какихъ дровь следуеть положить, чтобы получить известный оффекть. Точно также и относительно того, какая пища для какой досты способные: при косьбъ, напримъръ, скажуть вамъ, требуется пища прочная, которая бы, какъ выражается мужикъ, къ землъ тянула, потому что при восьбе нужно крепко стоять на ногахъ, какъ пень, быть, такъ сказать, вбитымъ въ землю каждый моменть, когда дёлаешь взмахъ жосой; наобороть, молотить лучше натощакь, чтобы быть полегче. Ужь на что до тонкости изучили кормленіе скота німецкіе ученые свотоводы, которые знають, сколько и какого корма нужно дать, чтобы откормить быка или получить наибольшее количество молока оть коровы, а граборы, думаю я, въ вопросахъ питанія рабочаго человъка, заткнутъ за поясъ ученыхъ агрономовъ. Оно и понятно: на своей кишкъ испытываютъ.

Я не физіологъ, физіологіей никогда не занимался, но все же читаль вое-какія книжки о питаніи, и, віроятно, знаю не меніне, чімь обыкновенный человъкъ изъ интеллигентнаго класса, а между тъмъ многое, что я слышаль оть рабочихь о пище, было для меня новои интересно. Потому-то я и решился написать объ этомъ. Все мы, напримъръ, считаем мясо чрезвычайно важною составною частью пищи, считаемъ пищу плохою, неудовлетворительною, если въ ней мало мяса, стараемся побольше всть мяса. Между тымь, мужикь, даже на самой трудной работь, вовсе не придаеть мясу такой важности. Я, конечно, не хочу этимъ скавать, что мужикъ не любитъ мяса; разумъется, каждый предпочтеть щи съ "крошевомъ" пустымъ щамъ, .каждый въ удовольствіемъ будетъ всть и баранину, и курицу --- я говорю только о томъ, что мужикъ не придаетъ мясу важности относительно рабочаго эффекта. Мужикъ главное значение въ пищъ придаетъ жиру. Чемъ жирите пища, темъ лучше: "масломъ кашу не испортишь", "попова каша съ маслицемъ". Пища короша, если она жирна, здобна, масляна. Щи хороши, когда такъ жириы, "чтоне продуешь", когда въ нихъ много навару, то есть жиру. Деревенская кухарка не скоро можеть привыкнуть къ тому, что бульонъ долженъ быть крепокъ, концентрированъ, а не жирекъ; ее труднонріучить, чтобы она снимала съ супа жирь: "что это за варево, коли безь жиру". Если случится, что у меня объдаеть "русскій человѣкъ", напримъръ, забажій купецъ, то Авдотья непремънно подаеть жирный супъ, и всъ кушанья постарается сдълать жирнъе. Желая хорошенько угостить на Никольщинъ почетнаго гостя, деревенская баба, подавая жареный картофель или жареные грибы, непремънно обольеть ихъ еще сырымъ постнымъ масломъ. Въ какой то сказкъ про кота говорится: "жирно влъ, пьяно пиль, слабко б....". Когда хотять сказаль что богатый мужикъ корошо всть, то не говорять, что онъ всть же о мяса, а говорять онъ жирно всть", "масляно".

Что мясо, для полнаго производства работы, не составляеть крайней необходимости, что растительных азотистых веществъ, ржаной муки и гречневой крупы совершенно достаточно, это видно изътого, что, при достаточномъ количествъ жира, и на постной пищъможно выработать то-же, что на скоромной съ говядиной; иначе, я увъренъ, граборы, ръщики, пильщики въ посты ъли бы скоромное. Сколько я могъ замътить, скоромная пища потому только лучше постной — разница несомнънно есть — что скоромные животные жири лучше для питанія, чъмъ постныя растительныя масла. Это особенно замѣтно на людяхъ, которые не привыкли къ постному маслу. Но люди привычные, и на трудныхъ земляныхъ работахъ, ѣдятъ очень часто, даже въ скоромные дни, каму съ постнымъ масломъ.

Люди изъ интеллигентнаго класса, съ понятіями, что нужно всть побольше мяса, сыру, молока, скоро убъждаются, когда начинають настояще работать, что суть дела не въ мясе, а въ жире. Прошлой весной, одинь обучавшійся у меня хозяйству молодой челов'я вы изъ интеллигентныхъ занимался корчевкой пней. Даль это онъ собственно для практики, чтобы познакомиться съ подобной работой. Человъкъ онъ быль силы непомърной, работаль одинь, корчеваль - разумѣется, нѣсколько подгнившiе—пни при помощи толстато желѣзнаго лома, и одинъ снашивалъ выкорчеванное въ кучи. Работа самая трудная, медвъжья, даже крестьяне удивлялись его силъ и трудамъ. Впоследствін, я за подобную работу предлагаль граборамь такую плату сдъльно, что, работая, какъ этотъ работникъ, они вырабатывали бы по рублю въ день, но граборы отказались. Работа, значить, была настоящая. Укодиль онь на работу утромъ и браль завтракъ съ собой. И воть что онь мив сообщиль: събдая за завтракомъ кусокъ жаренаго, хотя и нашингованнаго, тетерева, онъ не могъ столько сдёлать скорве уставаль, болве отдыхаль-сколько двлаль, когда съвдаль за завтракомъ кусокъ жирной свинины или даже просто кусокъ свиного сала.

Я думаю, что было бы очень интересно, если бы интеллигентные люди, знающіе химію, физіологію, пров'єрили наблюденія граборовъ, пильщиковъ и пр., относительно питанія, на собственной кишкъ.

Относительно гороха, напримъръ, наши представленія сильно расходятся съ понятіями тіхь, которые испытали горохь кишкв. Зная, что горохъ содержить много азотистыхъ веществъ, полагали, что онъ можеть, въ известномъ смысле, заменять мясо, что его следуеть ввести въ составъ концентрированной пищи. Было время гороховаго увлеченія. Всёмъ извёстно, какое придавали для питанія войскъ пресловутой німецкой годоковой колбасв. Горохъ дешевъ, а между тъмъ онъ содержить много азотистыхъ веществъ, слъдовательно, нужно стараться ввести его въ употребленіе для питанія, особенно во время постовъ. Другими словами, нужно стараться сдёлать горохь дорогимъ. Производились опыты надъ питаніемъ горохомъ, писались диссертаціи. Никому и въ голову не приходило, что горохъ нотому и дешевъ — иногда дешевле гречневой крупы, даже дешевле ржаной муки и толокна-что его мало вдять. Граборы, пильщики, --- люди, производящіе самыя трудныя работы, почти не употребляють гороха, или очень мало. У мужика въ постные дни

горохъ идетъ какъ добавочное блюдо, да и то изръдка; его съ удовольствіемъ только съ охотки, потому что горохъ претитъ и часто его теть нельзя. Обыкновенно горохъ телять за завтракомъ, да и то лучше варить его пополамъ съ крупой, или даже просто съ пшеницей. Гороховый супъ или гороховый кисель съ охотки телятъ съ удовольствіемъ, какъ лакомство, не въ счетъ другой нищи, но его нельзя теть ежедневно, онъ скоро надотдаетъ. Между темъ, гречневая каша ником не надотдаетъ и ее охотно телятъ каждый день.

Изв'єстно, что въ нашей русской культурѣ бобовыя растенія— горохъ, бобы и т. п. — играють весьма подчиненную роль и зам'єняются пречихой; въ нашей трехпольной плодоперемпиной системпрожь, гречиха, паръ—въ которой гречиха играеть, по отношенію къ злакамъ, ту же роль, какъ бобовыя. Ясно, что мы должны питаться не пороховой колбасой, а пречневой кашей, и мнѣ теперь совершенно понятна та презрительная брань, которую я однажды слышаль въ городѣ: "Эхъ ты! нѣмецъ! колбаса гороховая!.."

Но какъ же, скажутъ, въ Германіи то гороховая колбаса играла такую важную роль въ продовольствіи войскъ? Не знаю. Мало ли что въ Германіи! Тамъ существуетъ и миноратъ и маіоратъ, а у насъ и самъ Петръ-Царь его привить не могъ. Говорятъ: "что русскому здорово, то нѣмцу смерть"; должно быть и обратно то же самое. Можетъ быть, климатическія условія другія, можетъ быть, организація нищеварительнаго анпарата другая. И доктора знаютъ, что одна діэта для барина, другая для мужика; что барина нужно лечить иначе, чѣмъ мужика, чиновника иначе, чѣмъ деревенскаго помѣщика Собакевича, что человѣкъ, привыкшій къ грубой пищѣ, содержащей много непереваримыхъ веществъ, можетъ заболѣть сильнымъ разстройствомъ желудка отъ употребленія изысканной, нѣжной пищи, содержащей очень мало непереваримыхъ веществъ, и потомъ выздоровѣть отъ употребленія грубой пищи, къ которой онъ привыкъ. Надо мной самимъ былъ такой случай.

Дома я выстищу простую, довольно грубую, прочиную пищу, и пью водку въ 30°, потому что водка не только пріятна, но и полезна при грубой пищі (по словамъ нашего фельдшера, водка "всякую насівсомую убиваеть", объ чімь, какъ онъ утверждаеть, "и въ патологіи сказано"). Случилось мні однажды пойхать за 60 версть на имянины къ одному родственнику, человіку богатому и любящему угостить—ну, довольно сказать, что у него въ деревні поваръ получаеть 25 рублей жалованья въ місяць. Хорошо. Наступили именины. Въ часъ по полудни завтракъ—дома я въ это время ужь пообідаль и спать легь—разумітется, прежде всего водка и разный

гордёвръ. Выпили и завусили. Завтравать стали: паштеть съ трифелями—събли, бургонское, да настоящее, не то, что въ убздныхъ городахъ продають съ надписью "Нуй бургунскій"—выпили. Циплята потомъ съ финзербомъ какимъ то. Събли. Еще что-то. Бли и пили часа два. Выспался потомъ. Вечеромъ въ седьмомъ часу—объдъ. Тутъ ужь — вли-вли, пили-пили, даже тошно стало. На другой день, у меня такое разстройство желудка сдвлалось, что страхъ. Имъ всвиъ, какъ они привыкли къ госпомому харчу, ни ночемъ, а мнъ бъда. Докторъ случился, достали гдъ-то Tinctura оріі, ужь я ее пиль-пиль—не помогаеть. Ну, думаю—умирать, такъ ужь лучше дома, и убхалъ на другой день домой. Пртъзкаю на постоялый дворъ, вхожу и вижу сидить знакомый дворникъ Гаврила, толстый, румяный, и уписываеть ботвинью съ лукомъ и селедкой-ратникомъ.

— Хлъбъ-соль!

Ü

- Милости просимъ.
- Благодаримъ.
- -- Садитесь! Петровна, принеси-ка водочки!
- Охотно бы повлъ, да боюсь.
- **—** А что?
- Я разсказаль Гавриль о своей бользни.
- Это у васъ отъ легкой пищи; у вашего родственника пища нѣмецкая, легкая, вотъ и все. Выпейте-ка водочки, да поѣшьте на-шей русской прочной пищи, и выздоровѣете. Эй, Петровна! неси барину водки, да ботвиньица подбавь, селедочки подкропи.

Я выпиль стакань водки, подъёль ботвинья, выпиль еще стакань, поёль чего-то крутого, густого, прочнаго, кажется, каши, выспался отлично—и какъ рукой сняло. Съ тёхъ поръ, вотъ уже четыре года, у меня никогда не было разстройства желудка.

Нѣть никакого сомнѣнія, что пища человѣка не можеть состоять изъ одникь переваримыхь веществь, что она должна содержать извъстное количество непеваримыхь. Словомъ, выражая проще, нѣтъ сомнѣнія, что, насколько человѣку необходимо ѣсть, настолько же необходимо и извергать. Мы, хозяева, занимающіеся скотоводствомъ, очень хорошо знаемъ, что корову, напримѣръ, нельзя кормить одними легко переваримыми питательными веществами, что ей необходимо давать и непореваримыя вещества. Поэтому, при кормленіи скота, мы комбинируемъ извъстнымъ образомъ грубые кормы съ тонкими концентрированными—солому съ мукой, сѣно съ овсомъ и т. и. Словомъ, кормимъ корову такъ, чтобы она давала молоко и навозъ. Я не знаю, насколько фізіологи и медики знають, какъ должны быть ком-

бинированы въ пищъ человъка переваримыя и непереваримыя вещества, но мы, люди изъ интеллигентнаго класса, ничего по этой части не знаемъ, и питаемся поэтому иногда очень односторонне, налегая преимущественно на животныя азотистыя вещества, -- мясо, сыръ, которыя, не знаю уже почему, считаются многими, сами по себъ, достаточными для питанія. Очень часто мы, интеллигентные люди, питаемся менте раціонально, чтмъ питается скотъ у хорошато хозяина, и это ты чаще случается, что у скота гораздо болье развить инстинкть, такъ что если ему предоставленъ свободный выборъ между разными кормами, то онь, инстинктивно, самъ себъ выбираеть соотвътствующую норму кормленія. Не въ этомъ ли причина разныхъ желудочныхъ, кишечныхъ и т. п. катарровъ? Какъ бы ни было, но я до сихъ поръ еще не встрвчалъ доктора, который далъ бы мнв положительный ответь на вопрось, какь следуеть комбинировать пищу, сколько въ ней должно быть непереваримыхъ веществъ, сколько переваримыхъ: азотистыхъ, крахмалу, сахару, солей. Обыкновенно доктора, давая совъть относительно пищи, стараются исключить изъ нея трудноваримыя или непереваримыя вещества; напримъръ, не совътують здоровому даже человъку есть грибы, потому что въ нихъ много непереваримой клътчатки, не совътують есть свинины, потому что она очень жирна, совътують всть нобольше миса и т. п.

Увлеченіе горохомъ, гороховой колбасой и разными искусственными консервами указываеть, какъ мнъ кажется, на недостаточность нашихъ знаній относительно раціональнаго питанія людей. Что же касается до той важной роди, какую придавали гороховой колбасъ относительно нитанія німецкихъ войскъ, то нужно принять во вни-маніе, что привычка при питаніи играетъ важную роль, что тутъ, важенъ нетолько составъ, вкусъ, но даже известная форма нищи. Если подать, напримъръ, молоко, въ чистомъ, никогда не бывшемъ въ употребленіи ночномъ горшкв, то мужикъ, не знающій назначенія этой посудинить будеть всть молоко совершенно спокойно; между твмъ, многіе изъ насъ не въ состояніи будуть всть изъ такой посудины, а, принудивъ себя къ тому, могуть даже заболъть. Одинъ крестьянинъ разсказываль мнв, что однажды ему подали на постояломъ дворъ очень вкусный студень, который онъ съвлъ съ большимъ удовольствіемъ, но потомъ, случайно обративъ вниманіе на косточки, бывшія въ студнь, увидаль, что студень быль приготовлень изъ жеребенка; это такъ на него подбиствовало, что онъ заболълъ и долго после того не могь есть студня. Воть нечто подобное могло быть и относительно гороховой колбасы. Нёмцы въ огромномъ количествъ потребляютъ колбасы, привыкли къ нимъ, любятъ ихъ; для

нѣина колбаса то же самое, что для русскаго щи и каща, что для хохла галушки или какая нибудь затираха. За неииѣніемъ другой, нѣиецъ ѣстъ въ покодѣ и гороховую колбасу съ удовольствіемъ, не потому, что она вкусна и хороша, а потому только, что это колбаса, которая по вкусу можетъ и не подходитъ къ той колбасѣ, которой онъ наслаждался дома, но которая, по своей формѣ, напоминаетъ ему родину. Швейцарецъ, напримъръ, предпочитаетъ плохой сыръ, приготовленный по швейцарскому способу, хорошемъ честеру.

Рабочіе люди, которые хорошо вдять только—когда стоить хорошо всть, которые знають, сколько на какой пищё можно выработать, безь сомнёнія, знають о питаніи человіка не менте, что прислушаться къ ихъ голосу, вникнуть въ ихъ представленія о питаніи, о пищё, было бы не безполезно и ученымь медикамъ, точно такъ-же, какъ агрономамъ необходимо изучать мужицкія понятія о земледёліи и скотоводствів.

Трудно, конечно, усвоить мужицкія новятія намъ, которые даже не виолнѣ хорошо понимаемъ мужицкую рѣчь и не умѣемъ говорить съ мужикомъ понятнымъ для него явыкомъ. Тутъ нужны массы изслѣдователей, развитыхъ наукой, которые не смотрѣли бы сверху, а, такъ сказать, слились бы съ этой сѣрой массой, проникли въ нее, испытывая все на своей кишки, на своемъ хребтиъ. Какое пріобрѣтеніе было бы для науки! Часто, слыша мужицкія поговорки, пословицы, относящіяся до земледѣлія и скотоводства, я думаю: какой бы великолѣный курсъ агрономін вышелъ, если-бы кто-нибудь, практически изучавшій хозяйство, взявъ пословицы за тэмы для главъ, нанисаль къ нимъ научныя физико-физіолого-химическія объясненія.

Въ этомъ краткомъ очеркъ представленій рабочаго о понятін я новсе не думаю дать что нибудь цёльное, полное; мои наблюденія новерхностны, и если я сообщаю ихъ, то только потому, что вообще мы мало знаемъ о мужикъ и все это для многихъ будетъ довольно ново.

По мужицному, кислота есть необходимъйшая составная часть пищи. Безъ вислаго блюда—для рабочаго объдъ не въ объдъ. Кислота составляеть для рабочаго человъна чуть не большую необходимость, чъмъ мясо, и онъ скоръе согласится ъсть щи съ свинымъ саломъ, чъмъ пръсный супъ съ говядиной, если въ нему не будетъ еще вакого-нибудь кислаго блюда. Отсутствие кислоты въ пищъ отражается и на количествъ работы, и на вдоровьи, и даже на нравственномъ состоянии рабочихъ людей. Ужь лучше червивая кислал капуста, чъмъ вовсе безъ капусты. При продовольстви въйскъ въ походахъ на войнъ, вопросъ о щахъ, о кислой вапустъ, о кислотю, есть вопросъ нервостепенной важности. Еслибы мы волучше знали

мужика и поменьше увлекались нёмцемъ, то скорёе подумали бы о своей кислой капустё, чёмъ о нёмецкой гороховой колбасё.

Щи изъ вислой напусты — холодные или горячіе — составляють основное блюдо въ народной пищѣ. Если нѣтъ вислой напусты, то она замѣняется вислыми ввашенными буравами (борщъ). Если нѣтъ ни вислой капусты, ни ввашенныхъ буравовъ, вообще нивавихъ ввашенныхъ овощей, какъ это иногда случается лѣтомъ, то щи приготовляются изъ въжихъ овощей — свекольнивъ, лебеда, врапива, щавель — и заквашиваютъ вислой сывороткой или вислыми сколотинами, получаемыми при изготовленіи чухонскаго масла. Наконецъ, въ случавъ крайности, щи заквашиваются особенно приготовленнымъ сырымъ вислымъ квасомъ или замѣняются вислой похлебкой съ огуречнымъ разсоломъ, ввасомъ, сильно закисшимъ тѣстомъ, сухарями изъ вислаго чернаго хлѣба (тюря, мурцовка, кавардачовъ).

Случается, что косцы на отдаленныхъ покосахъ лѣтомъ довольствуются прѣсною кашицею; но отсутствіе горячей кислой пищи всегда составляеть большое лишеніе для рабочихъ, и они стремятся пополнить этотъ недостатокъ кислымъ молокомъ, что, однако же, не вполнѣ удовлетворяеть, потому что молоко есть лежая пища, кътрудной работѣ не идущая, а косьба требуеть нищи прочной, крутой, густой.

Съ кислыми продуктами всегда бываеть наиболье хлопоть. Случайные недостатки въ пищь, напримърь, неудавшійся, дурно выпеченный, хльбъ и т. п., могуть быть вознаграждены лишней порціей:
водки и переносятся безропотно, но отсутствіе кислоты — никогда.
Понятно, что эта необходимость кислоты обусловливается составомъ
русской пищи, состоящей изъ растительныхъ веществъ извъстнагорода (черный хльбъ, гречневая каша). Химики знають, что кислота,
входящая въ составъ всъхъ выше названныхъ кислыхъ продуктовъ—
щей, квашенныхъ бураковъ, соленыхъ огурцовъ, сыворотки и пр. —
есть одна и та-же, именно молочная кислота. Очевидно, что при извъстномъ составъ народной русской пищи, кислота эта, и, по всей
эфроятности, сопровождающія ее соли, существенио необходима для
питанія.

НЕТЬ СОМНЕНІЯ, ЧТО ВЪ КИСЛОЙ ВАПУСТЕ ГЛАВНОЕ ЗНАЧЕНІЕ ИМЕЕТЬ ВИСЛЫЙ СОВЪ — ХОТЯ Я НЕ ОТРИЦАЮ ВАЖНОСТИ И ДРУГИХЪ СОСТАВНЫХЪ-ЧАСТЕЙ — И ПОТОМУ, ЕСЛИ ИЗВЛЕЧЬ ЭТОТЬ СОВЪ, СГУСТИТЬ ЕГО И ПРИГОТОВНЕНЬ ВИСЛЫЙ ВАПУСТНЫЙ ЭВСТРАВТЪ, ПОДОБНО ТОМУ, ВАВЪ ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ ВЛОВВЕННЫЙ ЭВСТРАВТЪ МОГЪ БЫ БЫТЬ СЪ ПОЛЬЗОЮ УПОТРЕБЛЯЕМЪ ДЛЯ ВАПРАВВИ ПИЩИ ВЪ ПОХОДАХЪ И ВООБЩЕ ПРИ ТАКИХЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХЪ, ВОГДА НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ КИСЛОЙ

капусты. Мит кажется, что можно было бы даже искуственно приготовлять молочную кислоту и употреблять ее для заправки пищи, подобно тому, какъ теперь употребляется уксусъ. Разумтется, при этомъ следуеть добавлять тъ соли, которыя находятся въ капустъ, или еще того лучше, консервы изъ овощей.

Приготовленіе консервовъ изъ кислой капусты, какъ оно практиковалось еще въ посліднюю войну — именно, приготовленіе сущеной
капусты — по моему, не достигаеть ціли, въ ософенности если изъ
кислей капусты предварительно выжимають сокъ, безъ чего ее трудно
высущить. Туть теряется важнівшая составная часть, да и перевозка и сохраненіе такой сушеной капусты діло вовсе не легкое.
Очень бы любопытно было знать, въ какомъ видів приніла къ войскамъ за Балканы и какое значеніе, какъ питательный матеріаль,
иміна та сушеная кислая капуста, которую прошлой зимой выбирали
для отнравки войскамъ въ Турцію.

Крестьяне различають пищу на прочную и лежую, съ множествомъ градацій, конечно. Жить можно и на легкой пищі, напримірь: грибы, молоко, огородина, но для того, чтобы работать, нужно потреблять пищу прочную, а при тяжелыхъ работахъ — земляныя, різка, пилка, косьба, корчевка и т. п. — самую прочную, такую, чтобы пойни бросало на пойло, какъ выражаются мужики, чтобы захотілось напиться, такъ напиться, какъ пьетъ послі сытнаго, прочнаго обіда здоровый работникъ, когда опъ прилижеть губами къ ведру съ квасомъ и сразу вытянеть чуть не полведра.

Прочною пищею считается такая, которая содержить много питательныхь, но трудно перевариваемыхь веществь, которая переваривается медленно, долго остается въ кишкѣ, не скоро выпоражнивается, потому что, разъ кишка пуста, работать тяжелую работу нельзя и необходимо опять подъѣсть.

Такъ какъ черный ржаной хлёбъ составляетъ главную составную часть пищи, то хлёбъ долженъ быть крутъ, не вадокъ, не тёстянъ, хорошо выпеченъ, изъ свёжей муки. На хлёбъ рабочій обращаетъ главное вниманіе. Хорошій хлёбъ первое дёло, но одного только хлёба для полной работы мало. Затёмъ, прочная пища должна состоять изъ щей съ хорошей жирной солониной или соленой свининой (ветчиюй — только не копченой) и гречневой каши съ топленымъ масломъ или саломъ. Если при этомъ есть стаканъ водки передъ объдомъ и квасъ, чтобы запить эту прочную, крутую пищу, то пища будеть образдован, саман прочная, такая, при которой можно сдёлать шакішит работы: вывезти наибольшее количество земли, нарёзать наибольшее количество дровъ, выпилить наибольшее количество

досокъ. Съ такой пищей можно перейти Альпы, перетащить черезъ Балканы, подъ звуки дубинушки, пушки, отмахать походъ въ Индію.

Совершенно понятно, что нормальная пища солдать—щи и каша выработанная продолжительнымь опытомь, совпадаеть съ образцовой народной пищей, при которой можно произвести наибольшую работу. Никакія гороховыя колбасы, никакіе консервы не могуть замёнить этой простой пищи, и вся задача только въ томь, чтобы эта пища была хорощо прикотовлена и изъ хорошихъ матеріаловъ.

Щи и каша — это основныя блюда. Уничтожить кашу — объдъ не полный, уничтожить щи — имто объда. Разунвется, если добавить что-нибудь къ такомъ прочному объду, такъ не будетъ хуже. И нослъ такого объда артель въ 20 человъкъ съ удовольствиемъ събсть на закуску жаренаго барана или теленка, похлебаетъ молока съ ситникомъ. Но все это уже будетъ лакомство.

Въ постные дни солонина въ щахъ замѣняется снѣткомъ, который кладется только для вкуса, или горячія щи замѣняются холодными, то есть кислой капустой съ квасомъ, лукомъ и постнымъ масломъ. Коровье масло или сало къ кашѣ замѣняется постнымъ масломъ.

Солонины, говядины или свинины въ скоромны щи владется немного, такъ что кръцкаго бульона не получается — лишь бы только навару (жиру) было побольше; если говядина не жирна, то къ ней прибавляють свиного сала.

Мы видимъ, что въ этой образцовой пищѣ много жиру, да и животныя азотистыя вещества употребляются въ трудно переваримой формѣ: говядина замѣняется солониной, свѣжая свинина ветчиной.

Заміна различних составних частей нормальной прочной имици другими ділаєть пищу болье или менье легкой, то есть такой, которая быстріє переваривается, быстріє выпоражнивается. Но туть необходимо еще вамітить, что съ понятіємь о хорошей прочной пищі соединяется еще и то, что пища иміть густую консистенцію и бросаеть на пойло. "У него харчь хорошій: ідять все густое, хлібь что не переломищь, каша — балиха, кисель — ножемь ріжь".

Если солонину въ щахъ замёнить свёжей говядиной, то нища уже будетъ менёе прочная; она сдёлается еще менёе прочною, если солонину замёнить свёжей свининой, потому что свёжая свинива нудить. Замёна солонины саломъ и, наконецъ, сиётками еще понижаетъ достоинство щей, но только въ такомъ случай, если солонина жирная; при тощей солонина, щи съ саломъ предпочитаются.

Точно также пища сдѣлается менве прочною, если кругую гречневую кашу — самое любимое кушанье — замвнить размазней, киселемъ, густой картофельницей, супомъ крупникомъ, хотя бы даже и съ говядиной. Всё эти занёны сильнёе понижають прочность пищитакъ что уже оказывають вліяніе на количество работы — чёмъ замёна въ щахъ солонины саломъ или снёткомъ.

Молоко сладкое и кислое считается легкой имщей; только творогъ, который, на треть съ гречневой крупой, вдять въ пиротахъ или съ лепенками, считается прочной нищей.

Я имъль случай наблюдать, какъ питаются рабочіе, работающіе сдъльно артелью на своихъ харчахъ: при условіях, когда выгодно хорошо псть. Это были решини дровъ, работавше не у меня, но въ сосъднемъ лесу, и забиравшіе у меня некоторые матеріалы для карчей. Народъ-молодцы на подборъ. Работали замъчательно, дровъ наръзали количество непомърное. На харчи денегь не жалъли: каждый день водка, каша, такая крутая, что едва ложкой уколупнешь, съ коровьимъ масломъ, щи жирные. Но мяса вли мало, и воть туть-то я убъдился, что работающіе люди вовсе не придають значенія мясу, какт питательному веществу; водку, напримёръ, предпочитають мясу во всёхъ отношеніяхъ. Но я не могу сказать, чтобы это были пьяницы. Грешный человекь, и самъ предпочту обедь, состоящій изъ стакана воден, щей съ саломъ и каши, объду, состоящему изъ щей, мяса, каши, но безъ водки. Я это испыталь въ путешествіяхъ, когда лазилъ но обрагамъ Курской губерніи для изследованія фосфоритовъ, когда всходиль на Качканарь, когда плаваль по озерамь и ръчкамь Олонецкой губерніи. Думаю, что со мною согласятся интеллитентые люди, служившіе солдатами въ последнюю войну. Желаль бы слешать и возраженія, только не теоретическія, не німецкія, отзывающіяся колбасой гороховой.

Все время самыхъ трудныхъ работъ проходить безъ илса. Петровки, когда производятся земляния работы — а это самое лучшее время для такихъ работъ: сухо и день великъ постъ, да и постъ то самый неудобный, потому что даже огородина не посиъла. Въ Ильинскій инсоъдъ трудное время покоса мнсо еще не посиъло, бараны не выросли, скотъ не вполиъ отъълся, да и сохранить мясо, даже посоленное, въ жаркое лътнее время невозможно. И зимней солонины въ это время достать трудно, потому что она начинаетъ портиться: духъ пускаетъ, червякъ заводится. Потомъ, опить постъ — Спасовки, время уборки клъба. Да еще постоянно — середа да пятница, середа да пятница.

Конечно, и говорить нечего: Стибы было достаточно мяса, сала, молока (т. е. творогу), то и въ деревив лътомъ никто постовъ не держаль бы. Въ ныившнемъ году у меня лътомъ не хватило постнаго

масла, масло было дорого, да и достать его негдё; между тёмъ свиного сала было достаточно. Я предложиль рабочимъ ёсть скоромное. Всё ёли, за исключеніемъ одного очень богомольнаго. Когда попъпріёхаль передъ Петровымъ днемъ собирать яйца — передъ окончаніемъ поста попы ёздять по деревнямъ разрёшать на скоромину и выбирають въ Петровки яйца, въ Филипповки горохъ, великимъ постомъ не ёздять, потому, вёроятно, что выбирать нечего — то и разрёшать было некому.

Какое малое значеніе придается мясу, видно изъ того, что рабочій человъкъ всегда согласится на замѣну мяса водкой. На это, конечно, скажутъ, что извѣстно, молъ, русскій человѣкъ мьяница, готовъ продать за водку отца родного и т. п. Но позвольте, однако-жь, тотъ же рабочій человѣкъ не согласится замѣнить молочную кислоту нормальной пищи водкой, не согласится замѣнить водкой жиръ или гречневую кашу.

На сколько я могь замётить, растительных азопистых вещества, вы особенности азопистыя вещества влаковы, внолий удовлетворяюты потребностямы питанія работающаго человіна и при соотвітственномы потребленіи крахмала и жира дають ему возможность произвести тахіти работы. Относительно азопистыхы веществы гороха и бобовыхы, ничего сказать не могу, потому что эти вещества мало нотребляются рабочимы людомы и не входять вы составы народной нормальной пищи; замічательно, однако, что азопистыя вещества бобовыхы сравнительно дешевде азопистыхы веществы злаковы. Вирочемы, я думаю, что наши химическія свідівнія о растительныхы азопистыхы веществахы чрезвычайно неполны — осмінюсь даже сказать, что мы ничего почти не знаемы—и химики до сихы поры еще предпочитають заниматься хлоры-бромы-нитробензолами, чімы заниматься ивученіемы состава гречневой крупы (о которой замічу вы скобкахы, мы ничего почти не знаемы). Оно и проще, и удобніе, и выгодніте.

Да и возможно ли ежедневно всть мясо?

Я утверждаю, что человёкъ, который будеть собственными руками обработывать землю, даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ— предполагая, что вемли у него столько, сколько онъ можетъ обработать, предполагая, что онъ не платитъ никакихъ податей — не можетъ наработать столько, не можетъ своимъ собственнымъ трудомъ прокоринть столько скота, чтобы онъ и его семейство имъли ежето дневно вдоволь мяса. Не можетъ!

Самое большое, что онъ будет имъть—это вдоволь мяса по праздникамъ, хорошо если кусочикъ, для запаха, въ будни, и достаточно молока, яицъ, мяса для питанія дётей, немощныхъ стариковъ, больныхъ. Вдоволь мяса могуть петь люди, на которых работают друге, и потому только могуть, что эти работающіе на нихь питаются растительною пищею. Если вы имбете ежедневно бифштексь за завтракомъ, бульонь и ростбифь за об'вдомъ, то это только потому, что есть тысячи людей, которые никогда почти не 'вдять мяса, д'вти которыхъ не имбють достаточно молока. Все это сд'влается совершенно ясно, если вычитать, что можеть выработать челов'вкъ и что нужно выработать для прокормленія скота, потребнаго для мяснаго питанія его семейства.

У насъ теперь мясо чрезвычайно дешево. При обыкновеенной продажё скота осенью, въ деревнё хозяинъ получаетъ за говядину отъ-80 копеть до 1 рубля 50 копеть за пудъ, красная цёна 2 рубля. Посчитайте, много ли при такой цёнё придется рабочему за трудъ, который онъ употребилъ для приготовленія корма, и на уходъ за скотомъ. Посчитайте. Вы удивитесь, какъ мало копеть придется косцу за его тажелый трудъ.

Въдь это только нужда—необходимость уплатить подати, купить хавба—продаеть мясо по такимъ дешевымъ цънамъ и, чъмъ дешевле мясо, тъмъ, эначитъ, болъе эта нужда. Прошедшей осенью у насъ говядина обходилась скупщикамъ скота по 80 копъекъ за пудъ; знаю даже нъсколько покупокъ по 50 коп. пудъ. Между тъмъ, ржаная мука была 1 рубль до 1 руб. 10 к. за пудъ. Мужикъ приводилъ на рынокъ корову, продавалъ ее за безцънокъ и на вырученныя деньги покупалъ ржаную муку.

Я върно говорю: и богатый чиновникъ, наслаждающійся сочнымъ бифштексомъ изъ выръзки, и бъдный студенть, жующій подошву въ кужмистерскомъ супъ, и извозчикъ, потребляющій пятикопъечную солонину во щахъ, потому только имъють мясную пищу, что масса вемледъльцевь питается исключительно растительною пищею, а дъти этихъ земледъльцевъ не имъютъ достаточно молока. Не будь этой нужды, кто бы сталь продавать говядину даже за три рубля пудъ. Въ нынъшнемъ годъ хлъбъ уродился лучше; уплата налоговъ нъсколько облегчилась тъмъ, что, вслъдствіе паденія рубля, цённость земледъльческихъ произведеній, идущихъ за-границу, повысилась, нужды стало меньше и потому скотъ тотчасъ повысился въ цёнъ, да и достать его негдъ. Мужикъ не продаетъ скота: если корму достаточно, то онъ пускаетъ лишнюю скотину на зиму, если мало — бъеть самъ.

Мы отвеюду слышимъ жалоб на невыгодность хозяйства. Почти всв согласны, что этому причиною бездоходность скотоводства. Дело дошло до того, что некоторые агрономы советують даже вовсе унич-

тожить скотъ, а свно, мякину, солому прямо употреблять для удобренія, потому что навозъ обходится дороже. И, право, въ этомъ предложеніи хозяйничать по-японски есть изв'єстный смысль. Но гдъ же лежить причина этой бездоходности скотоводства? Я не могу согласиться, что она заключается только въ недостаткъ умственныхъ людей между хозяевами, только въ недостаткъ производительности техники. Чтобы убъдиться въ этомъ, стоить только представить себъ, что всв хозяева умственные люди, всв отличные скотоводы, и задаться вопросомъ: что будетъ тогда? сдёлается ли тогда скотоводство болье доходнымь? Ньть, я думаю, что корень лежить глубже. Я думаю, что причиною дороговизны навоза — дешевизна мяса, происходящая отъ бъдности крестьянъ-земледъльцевъ, питающихся исжлючительно хлебомъ. Известно, что въ настоящее время все признають наиболье выгоднымь молочное скотоводство и если это скотоводство более выгодно, то потому толеко, что молоко, масло, сыръ стоять въ хорошей цене. А это, въ свою очередь, зависить отъ того, что крестьяне не продають молока, но кормять имъ дѣтей или ѣдять сами. Известно, что артельныя сыроварни, искусственно задуманныя, потерпъли фіаско, такъ что, посредствомъ этихъ артельныхъ сыроварень, не удалось вырвать молока у крестьянскихъ дътей.

Я говорилъ, что человъвъ не можетъ самъ выработать столько, чтобы всегда имъть вдоволь мяса. Каждый, кто посмотритъ на дъло просто, безъ предвзятыхъ мыслей, согласится, что растительныя азотистыя вещества составляють естестественную пищу человъка. Естественнъе человъку питаться растительною пищею, чъмъ воздерживаться отъ нарожденія дътей или видъть своихъ дътей мрущими отъ недостатка молока. Если изъ земли можно прямо получить растительныя вещества, годныя для питанія взрослаго человъка, то зачъмъ же предварительно стравливать эти вещества скоту, причемъ неминуемо произойдуть потери? Другое дъло дъти; для нихъ совершенно необходимы: молоко, животныя бълковых вещества—также необходимы, какъ яйца и творогъ для цыпленка. Курицу кормять овсомъ, однако, никто не станетъ кормить овсомъ цыплять, но дасть имъ рубленыя яйца, творогъ, молочную кашу.

Совершенно понятно, для меня, по крайней мітрі, что, при иныхъ порядкахъ, люди не оставляли бы землю подъ травами для прокормленія скота, а возділывали бы на ней кліба, которыми непосредственно могуть питаться люди. Конечно, тогда не воздерживались бы отъ нарожденія дітей, тіть боліть что съ клороформомъ этотъ акть совершается безболіваненно.

Чтобы не остаться непонятымъ — а хуже этого нътъ — еще поясню свою мысль.

Всёмъ извёстно, что въ послёднее время среди интеллигентной молодежи есть стремленіе идти въ земледёльцы, чтобы трудами рукъ своихъ заработывать хлёбъ. Одни идутъ въ Америку, чтобы сдёлаться тамъ простыми работниками — это, конечно, самые слабые, другіе остаются въ Россіи и дёлають попытки сёсть на землю и обработывать ее собственными руками.

Мий совершенно понятны эти стремленія; я имъ вполий сочувствую, вйрю, что это есть историческое призваніе русскихъ интеллигентныхъ людей. Я убйжденъ, что появленіе въ средітемныхъ земледійльцевъ такихъ интеллигентныхъ людей есть залогъ величія, силы, могущества нашей родины; я убіжденъ, что народъ, нашъ могучій, сильный народъ, котораго ничто не могло сломить, перетянетъ къ себі, всосетъ въ себя лучшіе соки нашей интеллигенціи. Моему сыну, когда онъ войдетъ въ силу, окончить ученье, и спросить меня: что ділать? я укажу на нашущаго мужика и скажу: потъ что или и паши землю, заработывай собственными руками клібъ свой. Ели найдешь другого, который пришель къ тімъ же убіжденіямъ, соединись съ нимъ, потому что двое, работая вмистю, сообща, сділають больше, чімъ работая каждый въ одиночку; найдешь третьяго — еще того лучше..."

Но, спросять, можеть быть, некоторые: неужели же, имел столько земли, сколько можно обработать, и работал такь, какъ работаеть мужикъ—неужели нельзя заработать столько, чтобы ежедневно иметь вдоволь мяса для себя, жены, детей, стариковъ? Нътъ, нельзя иметь достаточно своего мяса, то есть мяса, произведеннаго собственнымъ трудомъ. Я говорю своего мяса, потому что, при теперешнихъ условияхъ, если у одного достаточно земли, а у другихъ—недостаточно, то, разумется, можно у нуждающихся купить говядину по 2, по з копейки за фунть, а имъ чуть не по той же цене продать свой хлебъ.

Хорошо, если выработаешь столько, чтобы двти, старики, больные всегда имвли достаточно мяса, молока, бульона!

Если соединятся вивств двв, три, десять, дввнадцать паръ и будуть работать сообща, каждый по силв и способности, то мясочаще будеть появляться на столв, будеть иногда и баранинка въбудни...

Однако, пора уже возвратить жъ объдающимъ вареной картошкой граборамъ, замъчаніе которыть, что не стоить лучше ъсть, когда работаешь съ поденщины, за 45 копъекъ день, дало мнъ поводъ сдълать такое длинное отступленіе. Я хотёль сначала только разсказать о нашихь граборахь, какь объ одномь изъ самыхъ интереснейшихъ, интелмиентныйшихъ и самобытныхъ типовъ артельныхъ рабочихъ нашей местности, но что же делать, если, говоря объ этихъ людяхъ, приходится постоянно отвлекаться. Простите.

Каюсь, что ужасно люблю нашихъ граборовъ, или, лучше сказать, граборскія артели: Въ нихъ есть что то особенное, благородное, честное, разумное и это что-то есть общее, присущее имъ, только какъ артельнымъ граборамъ. Человъть можеть быть мошенникъ, пьяница, злодъй, кулакъ, подлецъ, какъ человъкъ самъ по себъ, но, какъ артельный граборъ, онъ честенъ, трезвъ, добросовъстенъ, когда находится въ артели.

Недалеко отъ меня, за Днѣпромъ, есть нѣсколько волостей, населенных граборами, исконными, старинными граборами, которые еще при крѣпостномъ правѣ занимались этимъ ремесломъ. Спеціальность граборовъ—земляныя работы: рытье канавъ, прудовъ, погребовъ, отсыпка плотинъ, плантовка луговъ, выкапываніе торфяной земли, штыкованіе садовъ и огородовъ, отдѣлка парковъ, словомъ—всѣ работы съ заступомъ и тачкой. Но, если требуется, то граборскія артели исполняютъ и всякія другія хозяйственныя работы: корчують ини, деревья, кусты, косятъ, пашуть, молотять, словомъ—дѣлаютъ все, что потребуется въ хозяйствѣ. Всѣ хозяйственныя работы граборы исполняють хорошо, потому что они сами хозяева и занимаются дома земледѣліемъ, а граборское ремесло служить имъ только подспорьемъ.

Исконные, старинные граборы, изъ поколенія въ поколеніе запимающіеся граборскимъ дёломъ, достигли въ земляномъ дёлё высочайшей степени совершенства. Нужно видъть, какъ ръжетъ граборъ землю, вырывая, напримёръ, прудокъ — сколько земли накладываетъ онъ на тачку, какъ везетъ тачку! Нужно видёть, какъ онъ обделываеть дерномъ откосокъ! До какакого совершенства, до какого изв щества доведена работа! Графоръ работаетъ, повидимому, медленно: онъ тщательно осматриваетъ мъсто работы, какъ бы лучше подладиться, тщательно выбирасть такой дернь, какой ему нужень, рыжетъ землю тихо, аккуратно, такъ, чтобы ни одной крошки не осталось, ни одной крошки не свалилось съ заступа — онъ знаеть, что все это будетъ потеря работы, что всв эти крошки придется опять поднять на ту же высоту, съ которой онв свалились. Нельзя не залюбоваться на граборскую работу, темъ более, что вы не видите, чтобы граборъ дёлаль особенныя илія, мучился на работі, особенно напрягаль мускулы. Ничего этого нъть. Онъ работаеть какъ будто тутя, какъ будто это очень легко: дернъ, глыбы земли въ

пудъ въсомъ граборъ отръзнваетъ и выжидываетъ на тачку, точно ръжеть ломтики сыру. Такъ это все легко дълается, что кажется и самъ такъ бы сделалъ. Только тогда и поймень, какъ трудна эта граборская работа, сколько она требуеть науки, когда, рядомъ съ старымъ опытнымъ граборомъ, увидишь молодого, начинающаго, недавно поступившаго въ артель. Старый уже выкидаль свою дольку земли и сълъ трубочку покурить — залогу дълаеть, а молодой еще возится на своей долькъ: и глыбы земли у него не такія, и земля крошится, и водчистки много, и тачку опрокинуль, не довезя до конца доски-подчищать нужно. Старые позаложили, отдохнули, пора за новыя дольки браться, а ему и отдохнуть некогда, потому что нужно выгнать столько же, сколько и другіе товарищи артели. Положимъ, въ артели каждый получаетъ за то количество кубовъ земли, какое онъ вывезь, но ведь едять сообща, совестно отставать отъ артели. И вотъ, нервно пососавъ трубочку, отдохнувъ всего какую нибудь минуту, молодой граборъ опять берется за заступъ и спъшить на свою дольку. Искусство граборовь въ земляномъ дёлё еще болве ярко выдвляется, если посмотрвть на эту же работу, когда ее дълають обывновенно врестьяне, не граборы. Мив достаточно посмо--тръть то мъсто, съ котораго брали землю, чтобы безопибочно опредвлить, кто работаль: граборы или крестьяне. Гдв брали землю не граборы, тотчасъ видно, что люди дёлали огромную массу непроизводительной работы, безполезно растрачивали силу. Крестьяне, впрочемъ, за настоящія граборскія работы викогда почти и не берутся. и, если въ деревив нужно вырыть канаву или прудъ, то нанимаютъ граборовъ.

Инструменты грабора, заступъ и тачка—тоноръ они употребляють очень рѣдко и даже при ворчевкѣ кустовъ обыкновенно отсѣкаютъ коренья заступомъ—доведены ими до высовой степени совершенства. Измъннетъ граборъ эти инструменты опять-таки наисовершеннъйшимъ образомъ, да оно и понятно, что человѣкъ, который совершенно точно знаетъ, сколько на какомъ харчѣ можно сработать, который считаетъ, что на дешевой работѣ не стоитъ хорошо ѣсть, такой человѣкъ не сдѣлаетъ лишняго взмаха заступомъ, не выкинетъ лишняго фунта вемли, и для выполненія каждой работы, употребить шінішим пудо-футовъ работы. Понятно, что у такихъ людей и инструментъ налаженъ наисовершеннѣйшимъ образомъ.

Нужно замътить, что наладка инструмента очень характеризуеть работника. У хорошаго работника инструменть всегда отлично налажень и индивидуально приспосоолень. Онъ всегда знаеть свой инструменть и свою работу. Когда я удивлялся этому, видя, что чело-

въкъ тотчасъ узнаетъ свою завизку на мъшкъ, слъдъ отъ своего дантя и т. п., то одинъ крестьянинъ замътилъ мнъ: "а развъ вы, когда напишите что нибудь, то не можете послъ того узнать, что это вы писали? Развъ вамъ все равно, какимъ перомъ писать?"

Особенно хорошо поймешь всю важность наладки инструмента, когда увидишь, какъ работаеть человъкъ изъ интеллигентныхъ, которому нужны мъсяцы работы для того только, чтобы понять всю важность и суть наладки — не говорю уже выучиться масаживать и клепать косу, дълать грабли, топорища, оглобли, оброти и тысячи другихъ разнообразнъйшихъ предметовъ, которые умъеть дълать мужикъ.

Сравнительное ли благосостояніе, всл'ядствіе большого заработка, или особенности граборской работы, требующей умственности, тому причиною, но граборы очень интеллигентны и смышлены. Не говоря уже о томъ, что настоящій граборъ отлично опредвлить, какъ нужно провести канавы, чтобы осушить лугь, отлично спустить воду, сдёлаетъ запрудн и стоки, чтобы наидешеввищимъ образомъ исправить худое место на дороге - самъ становой со всеми своими "курятниками" не сделаеть лучше-вычислить емкость вырытаго пруда (для этого всегда въ артели есть особенный умственный челов в въ), поставить лизирки, чтобы нивелировать мъстность. Замъчательно еще и то, что граборы обладають большимь вкусомь, любять все дёлать такъ, чтобы было врасиво, изящно. Для работъ въ паркахъ и садахъ, нри расчистив пустошей, если ито хочеть соединить полезное съ пріятнымъ, граборы — просто кладъ. Даже немцы - садовники, презирающіе "русски свинь мужикъ", дорожать граборами. Въ самомъ двив, стоить только сказать грабору, чтобы онъ такъ-то и такъ провель дорожку, обложиль дерномь, перекопаль клумбу, сдёлаль насынь, сточную канаву, и онъ тотчасъ пойметь, что требуется, и сдълаеть все такъ хорошо, съ такимъ вкусомъ, съ такою аккуратностью, что даже немець удивляться будеть.

Расчищая на луга заросшія пустоши, я хотёль такъ расчистить поляны между рощами, чтобы пустоши превратились въ красивый паркь. Стоить такая расчистка не дороже, а между тёмъ и самому пріятнёй, и для скота хорошо, если всюду есть чистые проходы; наконець, и цённость имёнія возвышается. Линіи лужаекъ на пустошахь опредёлялись рощами, но необходимо было сдёлать опушки красивыми, оставить кое гдё деревья на полянахъ, осущить низкія мёста, сдёлать просёки или дорожки, по которымъ пастухъ могъ бы опережать стадо и проч. Нанявъ для расчистки нустошей граборовъ съ тёмъ, чтобы они, расчищая, выбирали все годное на дрова, срё-

зали кочки, давали гдѣ нужно канавки, я объяснилъ рядчику, чего бы мнѣ хотѣлось достигнуть. Онъ понялъ съ двухъ словъ.

- Нонимаю. Чтобы, значить, поляны были для травы, чтобы скоть на виду у пастуха шель, чтобы красиво было. Понимаю: чтобы въ родъ гульбища было.
  - Ну, да, да.
  - Понимаю. А деревья какія на лужайкахъ оставлять?
  - Которыя покрасивве.
  - Раскидистыя, значить, которыя ни на какое дело не годятся.
  - Разумбется. Да ты работаль гдв-нибудь въ паркахъ?
- Работали, знаемъ. Чтобы въ родѣ, значитъ, гульбища. Дорожекъ только не будетъ. Понимаемъ.
  - Ну, да.
- Понимаемъ, отдёлаемъ. Вотъ эту низину мы на этой недёлё къ суббот отдёлаемъ. Пожалуйте тогда посмотрёть. Будете довольны. Знаю, что ребятамъ по стаканчику поднесете.

Въ субботу я пришель посмотрёть расчистки. Поражень быльпросто предесть. Поляна уже обозначилась, опушки рощъ были подчищены и выровнены, ломъ вездё подобрань, кусты и лишнія деревья на полянё вырублены, кочки срёваны. Заглядёнье. Граборъ
тотчасъ же замётиль, что я доволень.

— Воть сюда еще пожалуйте. Я здёсь на лужий въ закоулкі, сосенку подпустиль; сосенка-то она не того, чтобъ очень, пораскидистве бы нужно, да что дёлать, какая есть, все-таки хорошо будеть на березі темнымъ отдавать—воть отсюда посмотрите.

Дъйствительно, на красивой лужайкъ, окруженной молодыми березовнии зарослями, была оставлена небольшая сосна, темная зелень которой превосходно оттъняла освъщенную вечернимъ солнцемъ свътлую зелень молодыхъ березъ.

Граборъ самъ любовался и сіялъ удовольствіемъ.

- Это еще теперь осень, весною лучше будеть, замѣтиль онъ:—
  да и воздухь оть сосны духовитый. Тамъ надъ рвомъ на бичажку я
  еще дубовъ оставиль, славный дубовъ, пряменькій, только врядъ ли
  устоить, срубить кто нибудь, потому дубовъ пряменькій, на всякую
  поддѣлку годенъ. Нѣтъ раскидистыхъ дубковъ, а раскидистый бы
  лучше, и ни въ какое дѣло не годится, цѣлѣе бы былъ. Ну, да попытаемъ на счастье оставить.
- Да гдѣ ты этому всему научился? восхищался я, осматривая расчистки:—ишь какъ вывель!
  - Ужь научились, знаемъ, какъ господамъ нужно.
  - У нъмца гдъ-нибудь работалъ, паркъ разбивали? энгельгардть.

- Работали и у немцевь тоже; въ Петлине работали, дерева тамъ сажали всявія. Да ми у самой Шепелихи работали, а ужь та ли барына не чудила. Чего, чего тамъ не делали, на поляжь пруды рыли, дерномъ откосы обкладывали, дорожки до полямъ проводили, цевты сажали, горы насыпали. Ужь такъ чудила, такъ чудила, аглицкую парку изъ всего именія сдёлать хотела, чтобы всюду чисто было, духовито. Коровы съ колоколами. Ужь на что ваша Брендиха чудить, каждый годъ кусты съ мёста на мёсто пересаживаеть, а про Шепелиху и говорить нечего. Чудила барына, нужно чудите да не найдешь. Денегь сколько кочешь—одникъ граборовъ больше ста человекъ артель, да и цёны-то какія—60 конбекъ поденщина. Жаль, умерла эта барына, много граборамъ работы давала. Какъ умерла, всё работы прекратились... А воть туть канавку нужно дать, остановился граборъ.
  - Зачвиъ?
- Если туть канавку въ ровъ дать, вся луговина лучше просохнеть, важившим трава родиться станеть. У васъ туть съ этой луговины свиа страсть что будеть.
  - Хорошо.
  - Такъ, значитъ, все и дълать, какъ эту луговину?
  - Да, да.
- Понимаемъ. Следовало бы ребятамъ четвертушку поставить, заморились за эту недёлю во какъ, лозникъ вёдь все, мокрота. Ужь такъ старались.

Граборы, въ общей сложности, принадлежать въ числу зажиточныхъ врестьянъ нашей мъстности. Нъкоторыя деревни послъ "Положенія" уже успъли пріобръсти въ собственность значительные помъщичьи кутора, смежные съ ихъ деревнями. Они арендують заливные луга большею частью на деньги. Дома граборы занимаются козяйствомъ, а зимою многія деревни занимаются обжиганіемъ извести,
выламываніемъ и доставкою известковой плиты. Граборскіе заработки
составляють для нихъ важное денежное подспорье. Главное для граборовъ—это имъть, по возможности близко оть дома, заработокъ. На
дальніе заработки, на жельзныя дороги граборы, по крайней мъръ
обстоятельные хозяева, не ходять—развъ только какіе нибудь объднъвшіе одиночки, бобыли, бросившіе землю.

Граборы ищуть работы главнымь образомь вблизи, у сосёднихъ поміншивовь. Въ настоящее время, когда поміншичьи хозяйства поупали, работь стало меньше, граборы разбились на мелкія артели
въ 5—10 человіть и очень дорожать работой у поміншивовь, особенно у молодыхь, рьяныхь, новенькихь, которые садятся на хозяй-

ство съ деньжонками, мало знакомы съ деломъ, любять проводить канавы на лугатъ и поляхъ, копать прудочки, причемъ скоро ухлопывають деньжении на дорогія граборскія работы, часто для хозайства совершенно безполезныя. Нетолько граборскіе рядчики, но и большинство граборовъ отлично понимають хозяйственное значеніе своихъ работъ и пользу, которую они могуть принести. Если хозяинъ будетъ совътоваться съ граборомъ, не будетъ чудить, будеть требовать отъ грабора, чтобы дёлалось то, что можеть принести пользу, то можно внолив положиться на рядчика, что онъ не сдвлаеть безполезныхъ работь. Хорошій рядчикъ нетолько съумветь осушить лугь, но, какъ хозяинъ, можеть напередъ сказать, стоить ли осущать; онъ точно также можеть сказать, стоить ли расчищать какую нибудь заросль подъ лугъ или поле, нужно ли провести тъ чли другія канавки на поляхъ. Я много разъ слышалъ совъты опытнаго рядчика, что такую-то луговину не стоить осущать, потому что травы на ней все равно не будеть, а въ сомнительныхъ случаяхъ совътъ попробовать сначала отдълать небольшую частицу и т. и. Но если баринъ самъ загадываетъ работы, самъ назначаетъ, гдв проводить канавы, гдв плантовать, гдв расчищать, то граборъ нетолько безпрекословно будеть исполнять, но даже и замічаній никакихъ не сдёлаетъ, котя очень хорошо будетъ понимать, что пользы оть работы не будеть. Видя, однажды, что граборы у сосёдняго помъщика роютъ совершенно безполезную, даже вредную, канаву, я спросиль у знавомаго радчика; зачёмь это?

- Приказаль баринь.
- Да неужели же ты не видинь, что оть этой канавы вредъ будеть.
  - Еще бы не видать!
  - Такъ что же ты барину не представиль?
- Не спращиваеть. А намъ что? Денегь, должно быть, у него много, деньги въдь ему ничего не стоять, а намъ что! Приказано, ну, и роемъ.
- Однакожь, и про рядчика скажуть: ишь гдѣ канаву провель! Ничего не понимаеть.
  - Оно такъ. Да въдь не всякому сунешься говорить.
  - Отчего-жь? Коли резонъ представищь?
- Норовиты бывають. Да и резоны-то наши не всегда попадають. И изъ баръ тоже умственные люди бывають. Кто его знаеть, для чего онъ дълаетъ, а смотришь—и толкъ иной разъ выйдетъ. Мы тоже свъть видали.

<sup>-</sup> A TTO?

— Да вотъ чугунку проводили. Тутъ насыпь, тамъ внемку сдёлай... смотримъ, и вышло. Мость и дамбу на Днвирв двлали, думали ни въ въкъ не устоять въ большую воду, а вотъ восьмой годъдержится. Говорили инженеру тогда, а онъ только усмвиается: вы мужики дураки, говорить, ваше двло сыпать—сыпьте... Умственные люди бывають и изъ баръ.

Но что особенно любять граборы — это господъ, которые "чудять", которые, имъя много денегь, насмотръвшись за-границей на нъмецкіе лъса, парки, обсаженныя тополями или плодовыми деревьями дороги, хотять сдълать такіе же парки въ своихъ Подъеремовкахъ. Такія "махонькія", какъ у насъ говорять, ирафини Сотерландъ—сущій кладъ для граборовъ: цъны большія, работы много: что тамъни будеть стоить, только бы было сдълано во времени. Все дъломишь би рядчивъ съумъль подладить барину или барынъ, выйти на линію, потому что у господъ не въ дълъ дъло, а въ томъ, чтобы понравится, подладить. У пановъ въдь деньги вольныя; воть добрый панъ, говорять мужики, всёмъ помогаеть, простый, да и что ему это стоить!

Кстати скажу здёсь, что вообще мужики такъ называемый умственный трудъ цёнять очень дешево, и замёчаніе грабора объ инженерё вовсе не служить доказательствомъ противнаго. Въ одной деревив школьному учителю мужики назначили жалованья всего 60 рублей въ годъ, на его, учителя, харчахъ. Попечитель и говорить, что мало, что батраку, работнику полевому, если считать харчи, платять больше. А мужики въ отвётъ: коли мало, пусть въ батраки идетъ, учителемъ то каждый слабосильный быть можетъ — мало ли ихъ—каждый кто работать не можетъ. Да потомъ и стади высчитывать: лёто у него вольное, ученья нётъ; коли возьмется косить — сколько накоситъ!... тоже огородъ можетъ обработать, корову держать, отъ родителевъ почтеніе, коли ребенка выучить—кто конопель, кто гороку, кто гуся,—отъ солдатчини избавленъ. Батраку позавидовали! Да научи меня грамотъ, такъ я сейчасъ въ учителя пойду, меду-то что нанесутъ—каждому кочется, чтобы дитё выучилось.

Характеристиченъ разсказъ одного знакомаго мив дъякона, доказавшаго мужику, что и ихъ поповскій трудъ не легокъ и что они не даромъ тоже получають деньги.

"— Какая ваша работа, говорить мнё одинь мужикь, — разсказываль дьяконь:—только языкомь болтаете"!—А ты поболтай-ка съ мое, говорю й ему!—"Эка штука!"—Хорошо, воть будемъ у тебя служить на никольщину, нока я буду ектенью, да акаеисть чатать, ты попробуй-ка языкомъ по губамъ одгать". И что-жь, сударь, ведь подлинно не выдержаль! Я акаенсть-то настояще вычитываю, а самь поглядываю—лопочеть; лопоталь, допоталь, да и пересталь. Смёжу-то что потомъ было! два стакана водки поднесь: "заслужиль, соворить, пракда, что и ваша работа не легкан".

Знать дьявонь, чемь доказать мужику трудность своей работы!

— Поступая въ новый приходъ, разсказывалъ мий одинъ попъ: чтобы заслужить усажение, нужно съ перваго раза озадачить мужива: служить медленно, чтобы онъ усталъ стоять, чтобы ему надойло, чтоби онъ видёлъ, что и наше дёло не легкое; или накадить больше—намъ-то съ привычки, а онъ перхаетъ.

Граборы никогда не нанимаются на работу на цълое льто, но только. на весению упражку, съ 25-го апръля по 1-е іюля, и на осеннюю—съ 25-го августа по 22-е октября. Літо же, съ 1-го іюля по 25-е августа, следовательно, время сенокоса и уборки клеба, работають дома.

Весною, какъ только сгонить снёгь, граборскіе рядчики отправдяются по знакомимь господамь искать работы. Осмотрёвь и сообразивь работу, рядчикь опредёляеть, какъ велика должна быть артель,
договаривается насчеть цёны—почемь поденьщина, кубъ, сажень канавы и затёмь уходить домой. Когда наступить время работать, рядчикъ является съ своей артелью, въ которой онъ — если артель не
слишкомъ велика и вся ванята въ одномъ мёстё—работаеть наряду
съ другими.

Насчеть поміщенія, граборы, какт и всё русскіе люди, начиная съ богатаго жупца и кончая біднійшимъ подпаскомъ, невзыскательны—была бы только печка, чтобъ гдё высущить мокрыя онучи и изготовить кушацье. Нанимаются граборы обыкновенно на своихъ харчахъ и, если вътель большая, то держеть кухарку; если же артель не велика, то кушайье готовить одинъ жъ граборовъ, что онъ успёваеть сдёлать до завтрака.

Радчива, кана я уже говориль, работаеть наравий съ другими граборами, йсть то же самое, что и другіе. Ридчива есть посредника между нанимательми и артелью. Наниматель членовы артели не знаеть, во внутренніе порядки ика не вийшивается, работь имы не указываеть, разсчета прямо съ ними не ведеть; наниматель знаеть только ридчика, который всёмъ распоражается, отвічаеть за работу, получаеть деньги, забираеть харчи, имбеть разсчеть съ хозяиномъ. Въ граборекихъ артелякъ рядчикъ имбеть совершенно другое значеніе, чёмъ въ плотничьихъ, гді рядчикъ обыкновенно сеть хозяинъ, берущій работу на свой страхъ, получающій оть нея всё барыми и несущій всё убитки, а члень фтели простые батраки, нанятые хо-

заиномъ-радчикомъ за опредвленную плату въ месяцъ на его, радчика, харчахъ. Въ граборскихъ артеляхъ всё члены артели равноправны, здять сообща и стоимость харчей надаеть на всю заработанную сумму, изъ которой затёмъ каждый получаеть столько, сколько онь выработаль, по количеству вывезенных имь кубовь, вырытыхь саженей и пр. Работа, хотя и снимается сообща, всею артелью, но производится въ разділь: когда роють канаву, то размірають се на участки (по 10 саженъ обывновенио) равней длины, бросають жребій, вому какой участовь рыть — потому, земля не вездь одинанова, м каждый, равнымъ образомъ и рядчякъ, ростъ овой участокъ; если расчищають кусты или корчують мелкіе ини, тоже ділять десятину на участки (нивки) и опять по жребію каждый получасть участокь. Сновомъ, вся работа производится въ раздълъ-разумъется, если это возможно-и каждый получаеть по количеству имъ выработаннаю. Въ этомъ отношении рядчикъ имфетъ только то преимущество пережъ. другими членами артели, что, сверкъ заработаннаго свеими руками. получаеть оть артели такъ-называемыя лапопримя деньии, то остьизвестный проценть—5 или 10 конвекь съ рубля—сь общей суммы заработка. Эти деньги рядчивъ получаеть за свои хиопоти: хождение за прінсканісмъ работы—оттого и названіе лапотныя деньги—выборну харчей, разсчеты съ нанимателемъ, разговоры съ нимъ отнесительно работы, причемъ рядчикъ терметъ рабочее время, лишніе раскоды на одежду и пр. Но, главнымъ образомъ, рядчикъ получаеть этотъ проценть за то, что онь варучился работой у знакомаго наиммателя. Это видно изъ того, что теперь, когда работъ стало меньше, процентъ этоть повысился, мотому что рядчикь, особенно если онь заручился хорошей работой, подбирая артель, старается понажать и выговариваеть въ свою пользу большій проценть. Впрочемь, жее зависить отъ взаимныхъ условій: отвічаеть ли, напримірь, рядчикь передъ артелью за неплатежь денегь нанимателемь, состоить ли артель изъ старыхъ ощитных граборовь или изъ начинающихъ и пр. Рядчикъ, особенно если онъ не исконный старый рядчикъ, а случайный или начинающій, не всегда есть умственный человожь артели; случается, что рядчикъ не силенъ въ математическихъ вычисленіяхъ, не можеть, напримъръ, быстро вычислить объемъ земли, винутой изъ пруда сломной фигуры и т. п., въ такихъ случанхъ въ артели всегда найдется умственный человъкъ, который дъласть нодобныя вычисленія. Умственный человъкъ никогда не получаеть осебой плати отъ артели.

Въ артелетрафоры всегда отлично ведуть себя; ни пъянства, ни шуму, ни буйства, ни воровства, ни мошенничества. Артель нетойько зрить за своими членами, но, оберетта всявихъ подозраний сною

добрую славу, наблюдаеть и за всёмъ, что дёлается въ усадьбъ, дабы не случилось какого веровства, подозрёніе въ которомъ могло бы пасть на граборовъ. Всё граборы пьють охотно, любять выпить и; вогда гуляють дома, то пьють много, по-русски, нёсколько дней безъ вросыпу, но въ артеляхъ им пьянипъ, ни пьянства нётъ. Никто въ артели не пьеть въ одиночку, а если пьють, то пьють съ общаго согласія, всё вмёсть, въ свободное время, когда это не мѣ-таетъ работь. Поступая, напримёръ, на работу, пьють "привальную", екончивая работу, ньють "отвальную", и туть пьють здорово; во время же работъ пьють по малости, когда холодно, сыро и есть особенно трудная работа. Все это, равно какъ и всякія мамѣненія въ харчахъ, дѣлается съ общаго согласія. Вообще, согласіе въ артели замѣчательное и только работа производится въ раздѣлъ, причемъ никто пикогда другь другу не помогаеть, хоть ты убейся на работъ.

Въ весению упражку, граборы работають только до 1-го іюля. Поств Нетрова дня ихь уже ничемь не удержишь: вычитай что хочены изъ заработка, --- никто не останется --- бросять все и уйдуть. Радчить разделивайся тамъ, какъ знасшь. Возвратившись домой, артель производить разсчеть: изъ-заработанной артелью суммы прежде всего виделнется, съ общаго согласія, известный проценть въ пользу **м**естной церкви, на мкону Казанской Божьей Матери, особенио чтимой граборами, такъ какъ и весенияя, и осенияя упряжен кончаются къ правднику Казанскай: затемъ выделяются лапотныя деньги рядчику, вытигается споимость карчей и остальное двлится между членами артели, сообразно заработку каждаго. Погулявъ несколько дней, отпраздновавъ летнюю Казанскую (8 іюля), граборы принемаются за покосъ, непомерно работають все страдное время, такъ что даже замътно снадають съ тела; въ конце августа, опять идуть на граборскія работы, на осеншюю упряжку, и возвращаются домой къ зимпой Казанской (22 октября). Отпраздновавъ Казанскую, погулявъ на сидабахъ, становятся на зимнія работы.

Въ настоящихъ граборскихъ артеляхъ нъть ни пьяницъ, ни мошенниковъ, то есть они, пожалуй, и бывають, но сдерживаются артелью, потому что еще не совства отпетие пьяницы, есть и воры, которые способны воровать даже у своихъ братьевъ, граборовъ, есть и буяны, и мошенники, сварливые, нигдъ не способные ужиться люди, не артельние люди, навъ говорятъ мужики. Такихъ людей ни одна артель не принимаеть. Навонецъ, есть не мало слабосильныхъ, стариковъ, недоумковъ, подъунавшихъ по хозяйству людей, которые въ батраки намиматься не хотять, хозяйствъ не бросають, въ артели же становиться не могуть, потому что не могуть задолжаться на всю упряжку. Всй такіе люди артелей не держатся или артели ихъ не держать. Обыкновенно такіе граборы ходять одиночками, нанимаются у помъщивовъ, гдъ мало работы-не хватаетъ на артель. Лучше изъ нихъ, подъупавшіе отъ разділовь или несчасія, ищуть работы у знакомыхъ ближайшихъ пом'вщиковъ, гдв прежде работали въ артеляхъ; худшіе, пьянъйшіе, старики, нанимаются по деревнямъ у крестьянъ рыть канавы, пруды и т. п. Иногда пьяницы одиночки соединяются въ артели, выбирають, котораго нобойчее, рядчикомъ и снимають гдв-нибудь работу. Но такія неправильныя артели неръдко оканчивають дело безчестно: возьмуть непосильную работу, напьють, набдять, наберуть впередь денегь, а работы не кончать и уйдуть, когда наступить время покоса, оставивь, напримерь, недодъланнымъ прудъ, такъ что деревня остается на жаркое время безъ водопоя. Жертвами такихъ артелей бывають новички-помещики, а больше добродушные на міру и довырчивые крестьяне, которые иногда цёлой деревней нанимають артель граборовь для очистки прудовъ и т. п. Опытные хозяева поэтому держатся разъ облюбованныхъ рядчивовъ и знакомыхъ артелей.

Я говориль выше, что, въ общемъ, граборы живутъ зажиточно, а въ сущности и всв могли бы жить хорошо и богато даже. Земли многія деревни им'єють достаточно, даже бол'єе, чемь нужно---это ть, которыя посль "Положенія" съумьли пріобрысти въ общественную собственность смежные пом'вщичьи хутора съ уплагой за купленную землю работой въ разсрочку на года. За эти кунленныя земли имъ приходится платить сборовъ бездёлицу, столько же, сколько платять за свои земли пом'вщики, даже мен'ве, потому что не нужно платить дворянскій сборъ. Весенній и осенній заработки дають граборамъ въ очистку до 35 рублей на человъка, а то и больше, смотри, какая работа выпадеть, какова погода; изъ этого заработка можно уплатить повинности и взять въ аренду заливные луга, что дастъ хорошій заработокъ, если даже и продать свио, а не то что употребить на коней въ своемъ хозяйствъ. Наконецъ, въ деревнякъ, гдъ занимаются обжиганіемъ извести, зимою тоже есть хорошій зара-COTORS.

Казалось бы, какъ не жить при тавихъ условіяхъ, а между тёмъ, хотя въ общемъ, считая и богачей, благосостояніе граборскихъ деревень и выше благосостоянія большинства прочихъ крествянскихъ деревень, но все-таки и въ граборскихъ деревняхъ, рядомъ съ богачами, есть множество голыхъ бёдняновъ, бросившихъ землю, нанимающихся въ батраки. Гдв же причина, корень этого явленія? Причина: этого въ томъ, что и граборы, которые такъ хорошо устранвають свои рабочія артели, со хозяйственных своих далах дайствуєть раззединенно, не могуть, на интаются, не дупають даже объ устройства хозяйственных артелей для веденія хозяйства сообща.

:Въ моихъ письмахъ я уже много разъ указывалъ на сильное развитіе индивидуализма въ престьянахъ, на икъ обособленность въ дъйствіяхь, на неумьніе, нежеланіе, лучше сказать, соединаться вы ховяйстве для общаго дела. На это же указывають и другіе изследователи врестьянскаго быта. Иные даже полагають, что дёлать что нибудь сообща противно духу крестьянства. Я съ этимъ совершенно не согласемъ. Все дело состоить въ томъ, какъ смотреть на дело сообща. Действительно, делать что-нибудь сообща, огульно, какъ говорять престыяне, дёлать такъ, что работу каждаго нельзя учесть въ отдъльности, противно крестьянамъ; на текое общение въ дълъ, по прайней мірі, при настоящей стенени икь развитія, они не пойдутъ, хотя случается и теперь, что при нужде 1), когда нельзя иначе, крестьяне и теперь работають сообща. Примъромъ этому служать артели, нашимающівся молотить, возить навозь, косить. Но для работь на артельном началь, подебно тому, какъ въ граборскихъ артелять, гдв работа двлится и каждий получаеть вознагражденіе за квою, работу, крестьяне соединяются чрезвычайно легко и охотно. Кто изъ насъ съумбетъ такъ хорошо соединиться, чтобы дать отпоръ нанимателю (еслибы не артели, то развъ граборы получали би такую циату за работу: граборы одиночки обыкновенно получають дешевле, потому что перебивають работу другь у друга), кто съумветь такъ хорошо соединиться, чтобы устрошть общій столь, общую пвартиру? . Но, спрашивается, почему же невозможно вести хозяйство на артольномъ началъ? ниже, въ этомъ же письмъ, я още разъ возвращусь

нъ этому: важному вопросу.

Дучнимъ примъромъ того, какое значение въ хозяйствъ имъетъ ведение дъла съобща, соединенное съ общежитиемъ, служитъ зажиточность большихъ крестьянскихъ дворовъ и ихъ объднъние при раз-

ABJAND.

Нестрискій дворь зажиточень, пова семья земня и состойть изъзначительного числа рабочихь, нока сущестичеть хотя какой нибудь союзь семейний, пока земля не разділены, и работы производятся

Э Я знаю примёрь, что тё же мужики, три отставных солдата—люди артельные, привыкшіе на службё къ дёлу сообща—поселились въ деревнё и, взявъ землю, съобща построням овинъ и съобща молотять ча нейт: сигедна чей молотять жлёбъ, принадлежащій одному, завтра—другому.

съобща. Обывновенно союзъ этотъ держится только нова живъ старивъ и распадается со смертію его. Чёмъ сурове старивъ, чёмъ деспотичнее, чёмъ нравственно сильнее, чёмъ большимъ уваженіемъ нользуется отъ міра, тёмъ больше хозяйственною порадка по дворё, тёмъ зажиточнее дворъ. Суровымъ деспотомъ-хозянномъ можетъ бытъ только сильная натура, которая уметъ держать бразды правленія силою своего ума, а такой умственно-сильный человекъ живремённо виёстё съ тёмъ есть и хорошій хозяннъ, который можетъ, жанъ выражаются мужики, все хорошіо "загадать"; въ хозяйствё же хорошій "загадъ"—первое дёло, потому что при хорошемъ загадъ" работа идеть спорёе и результати подучаются хорошіе.

Но, какъ им важенъ короній "загадъ" хозина, все-таки же коренная причина зажиточности и сравнительнаго благосостоянія большихъ неразділившихся семей заключается въ темъ, что земля не равділена, что работа производится сообща, что все семейство йстъ изъ одного горшка. Доказательствомъ этого служить те, что больнія семьи, даже и при слабомъ старині, плохомъ козинкі, исумінщемъ дрежить дворъ въ порядкіть—все-таки живуть хорошо.

Я знаю одинь крестьянскій дворъ, состоящій изь старика. «таруки и пяти женатыхъ братьевъ. Старивъ совейнъ плохъ, старъслабъ, недовидить, занимается по хозяйству только около дома, въ общія распоряженія не входить. Хозниномъ считается одинь изъ братьевь. Вск братьи, хоти и молодцы на работу, но люди не очень умиме и бойкіе, смиренные, рахманные, какъ говорять мужчай, даже тупне, совершенно подчинениме своимъ женамъ. Бабы же, какъ жа подборъ, молодица въ молодицъ, уминя — разумъется по своему, по бабьему — здеровыя, сильныя, всё отлично умёють работать и действительно работають отлично, когда работають не на дворь, а на себя, напримеръ, когда зимою мнутъ у меня ленъ и деньги ислучають во свою пользу. Хозяйство вь этомъ дворь въ полнтинемъ безпоридкъ: бабы козлина и мужей не слушають, на работу выкодять поздно, которал выйдеть ранбе, поджидаеть другихь, работають плоко, спусти рукава, горавдо куже батрачекъ; каждая баба сметрить, чтобы не переработать, не сдёлать более, чёмъ другая. Всё вшутрениія, бабын; хозийственныя работы производится въ разділь. Такъ, вивсто того, чтобы поставить одну изъ бабъ хозийкой, которая готовила бы кушанье и пекла хавбы, всё бабы бывають хозийками но очереди и пекутъ живоъ понедвивно — одну недвию одна, другую другая; всё бабы ходять за водою и наблюдають, чтобы которой нибудь не припелось принести лишнее ведро воды, даже беременныхъ и только что родившихъ, молодую, еще не вошедшую въ силу

девку, дочь старшаго брата, заставляють приносить соответственное количество воды. Точно также по очереди доять коровъ; каждая баба отдёльно моеть бёлье своего мужа и дётей, каждая своему мужу даеть отдельное полотенце вытореть руки передъ обедомъ, каждая моеть свою дольку стола, за которымь объдають. Случилось, что въ этомъ дворъ были у трехъ бабъ одновремению грудныя дъти, которыхъ нужно было подкармливать молочной кашей, между темъ, зимою во дворъ была всего одна рано отеливизанся корова, такъ что все молоко должно было идти за груднихъ дътей. Казалось бы, чего проще хозники выдонть ежедневно корову и сварить общую молочную кашу для всёхъ дётей. Нідть, ежедневно одна изъ бабъдитятницъ, по очереди, доитъ корову, молоко раздълаетъ на три равнын части и каждан баба отдёльно варить кашу своему ребенку; наконецъ, и этого показалось мало-должно быть боялись, что доившая можеть утаннать молоко—стали дёлать такъ: бабы доять коровъ по очереди, и та, которая доить, получаеть все мелоко для своего ребенка, то есть сегодня одна невъстка деить корову, получаетъ все молоко себь, и потомъ три дни варить своему ребенку кашу на этомъ молокъ; завтра другая невъстка доить корову и получаетъ все молоко себъ, нослъ завтра третья...

Даже въ полевыхъ работахъ бабы этого двора вѣчно считаются; важдая жнеть отдёльную нивку и, если оне оставила высекое жнитво, то и всѣ другія оставляють такое же. Словомъ, работають хуже, чѣмъ наеминя батрачки. Бабы этого двора даже разныя торговыя операціи дѣлаютъ независимо отъ двора: одна изъ бабъ, напримѣръ, арендуетъ у бѣдныкъ крестьянъ нѣсколько нивокъ земли, независимо отъ двора, на свои деньги, сѣетъ ячмень и ленъ въ свою пользу; другая вынармливаетъ на свой счеть борова и продаетъ въ свою пользу.

Потому печку, вдять изъ одной чашки. При хорошемъ хозяинъ, у вотораго бабы въ струнъ кодать, скота и допомъ, катаба допомъ, у мужиковъ сапоги, красныя рубахи и синія поддевки, есть свободныя деньги. И домъ называется "богачевъ" дворъ. А почему Потому что земля не раздилена на назня нивии, потому что ниси большія, работа производится съобща, молотять на одномъ овинъ, съно кладуть въ одну пуню, скоть кормять на одномъ дворъ, живуть въ одномъ домъ, топять одну печку, вдять изъ одной чашки. При хорошемъ хозяинъ, у котораго бабы въ струнъ ходять, у котораго во всемъ норядовъ и есть хозяйственный "загадъ", такой дворъ, состоящій изъ десяти работниковъ, будеть быстро богатьть, скота и лошадей будеть много,

корму, а следовательно и навозу, будеть достаточно, своя земля будеть хорошо удобрена и обработана — нивы-то широкія, можно и такъ, и такъ пахать — да и на сторонъ козяинъ сниметь у подъупавшаго барина землицы подъ ленъ и хлъбъ, а то, смотришь, и вупить вакую нибудь пустонку или хуторокь, изъ котораго нотомъ выростеть деревця. Такому двору и "курятникъ" не стращенъ; случится что-кто же знасть, всё мы нодь Богомъ ходимъ-илюнение на право, а можетъ, "законъ такой есть", какъ говориль жидъ, что нужно плевать на ліро-такому, и "курятникъ" не стращенъ; ну, сунуль ему троявь, либо пятерву. Да и "курятникъ" тоже человъвъ, все-таки же помянаеть, что въ такомъ дворъ его всегда привътятьотойди ты только оть нась — политофъ поставять, "исправницкую янчницу" 1) сдёлають, медвомь угостять. Такой многосемейный дворъ, даже и при слабомъ хозяинъ, хотя и не будетъ такъ богатвть, но все-таки будеть жить безь нужды; и недоимокь не будеть, и жавба достаточно, и въ батрани сельскіе заставляться не стануть. А про то, чтобы въ "кусочки" ходить, и говорить нечего. Но вотъ умеръ старикъ. У изкоторыхъ братьевъ сыны стали нодростать въ подпаски заставить можно. У одного брата изтъ детей, у друтихъ только дочки. Бабы начинаютъ точить мужей: "неволя на чужихъ дътей работать", "вонъ Сенька бросилъ землю, заставился къ пану въ скотники, 75 рублей на готовыхъ харчахъ получаетъ, а женку въ изобку носадидъ-ни она жнеть, ни нашеть, сидить какъ барыця, да на себя прядеть" и т. д., и т. д. Сила, соединявшая семейство и удерживавщая его въ одномъ дворъ, лопнула. И вотъ, несмотря на то, что додинъ въ полв не воинъй, что "одному и у каши не споро", что "на міру и смерть красна", дворъ начинаетъ делиться. Вместо одного двора является, напримеръ, три. Нивы дълятся на узенькія нивки, которыя и обработать хорошо нельзя, потому что не только пахать, но и боронить нельзя: кружить баба съ боронами, кружить, а все волку неть. Каждый

<sup>1)</sup> Въ кухонныхъ книгахъ мив никогда не встрвчалась, среди разныхъ янчницъ, "исправницвая янчница". Это простая пахнущая дымкомъ янчница-глазунья, которую готовятъ на лучинкахъ. Очень вкусна. Такую янчницу въ старину подавали въ деревняхъ исправникатъ. Послъ "Положенія", послъ мировихъ посредниковъ, мировихъ судей, сладователей, приставовъ, словомъ, въ новъйшее время, объ исправникой янчницъ въ деревняхъ уже позабыли. Исправникъ сталъ большой баринъ ("notre chef", какъ его величаютъ убядния дами) и съ мужикомъ въ соприкосновеніе приходитъ радко, развѣ волостного погоняетъ за невзносъ податей. Даже становие облагородились, не имъя дала до мужиковъ, которие знали только свое сельсиее изчальство. Все било хорошо, ладно, мужики отдохнули—до прошлаго лъта, когда на нихъ напустили пълную орду урядниковъ.

работаеть отдельно на своей нивкв. Молотить на трехъ овинахъ, да еще корошо, если раздёлившись, возьмуть силу построить три овина, а то овинъ остается общій на трехъ и каждый молотить на немъ но очереди отдельно свой хлебъ-ну, какъ же туть поспеть во-время намолотить на свмена и сохранить хлвбъ чистымъ? У одного рожь чиста, у другого-онъ вчера на вмены молотилъ -- съ костеремъ. Никто за овиномъ не смотритъ, нъть къ нему хозяина, никто его во время не ремонтируеть. Ство убирають каждый отдельно на своихъ нивкахъ ж, если что выигрывается оттого, что каждый работаеть на себя, а не на дворъ, то теряется вследствіе того, что одному нътъ возможности урвать въ погоду, какъ можетъ это сдёлать артель. Кладуть сёно въ три отдёльныя пуни. Скотъ кормять на трехъ отдёльныхъ дворахъ и, для ухода, для носки корма, нужно три человъка, тогда какъ прежде дълалъ это одинъ... На водопой скоть гонять три бабы, а прежде гоняла одна. На мельницу молоть вдуть три хозяина. Печей топится три, хлабъ пекуть три хозяйки, вдять изъ трехъ чашекъ. Всв необходимыя во дворъ "ложки" и "плошки" тому, кто дъла не знаетъ, кажутся пустякомъ, а попробуй-ка, заведись всёмъ; если большое корыто, въкоторомъ кормили штукъ шесть свиней на "богачевомъ" дворъ, стоить рубль, то три маленькихъ корыта стоять уже не рубль, а, примърно, коть два.

Высчитайте все, высчитайте работу, и вы увидите, какая происходить громадная потеря силы, когда изъ одного двора сдълается три, а еще того хуже—пять.

Непременнымъ результатомъ раздела должна быть бедность. Почти все нажитое идетъ при раздёлё на постройку новыхъ избъ, новыхъдворовъ, амбаровъ, овиновъ, пунь, на покупку новыхъ корытъ, горшковъ, чашевъ, "ложевъ и илошевъ". Разделились "богачи", и вотъ одинъ "богачевъ" дворъ обыкновенно превращается въ три бѣдныедвора. Разумвется, бываетъ, что и при раздвлв дворы остаются зажиточными. Это бываеть въ техъ случаяхъ, когда "богачевъ" дворъ быль ужь очень богать, когда у "старика" было много залежныхъденегь, когда онь владъль всей деревней, когда, кромъ его, "богача", всв остальные были голь непроглядная, когда всв остальные были у него въ долгу. Тогда изъ раздълившагося "богачева" двора образуется три "богачевыхъ" двора, у которыхъ вся остальная деревенская голь состоить въ батракахъ. Но это бываеть ръдко; обыкновенно, разделился "богачевъ" дворъ и являются три бедные двора. или два бъдные и одинъ зажиточный — это того изъ братьевъ, который, будучи при "старикв" или послв смерти старика, пока не раздёлились, ховянномъ, съумёлъ что - нибудь припрятать изъ общихъ денегъ, или того, который, будучи любимчикомъ отца или матери, получилъ особенно принрятанныя деньжомки, или того, который, ходя на заработки въ Москву, Петербургъ, съумёлъ принаконить чтонибудь изъ заработанныхъ денегъ, или наконецъ, того, жена котораго еще въ дёвкахъ попала какъ нибудь на линію: баринъ чакойнибудь навернулся петербургскій, которому сотенная ни почемъ, инженеръ, купецъ пьяменькій, старичекъ помёщикъ.

Но, какъ бы тамъ ни было, а раздёлились, и изъ одного "богачева" двора дёлаются три бёдные. Всё это знають, всё это понимають, а, между тёмъ, все-таки дёлятся, потому что каждому хочется жить независимо, своимъ домкомъ, на своей волё, каждой баб'ь хочется быть "большухой".

Говорять, что всё раздёлы идуть оть бабъ. Поговорите съ вёмъ котите. И попъ вамъ сважеть, что раздёлы—величайшее зло и идуть оть бабъ. Попъ - то это скажеть такъ, по обычаю поддавивать, вторить, потому что попу-то нечего быть противъ раздёловъ, такъ какъ они ему выгодны: одинъ дворъ—молебенъ, два двора—два молебна; съ "богачева" двора сойдетъ на святую, много, рубль (пять службъ), а съ пяти бёдныхъ, раздёлившихся дворовъ, сойдетъ, мало, если два рубля (по двё службы). И волостной, и писарь, и сотскій — всё начальники скажутъ, что раздёлы—зло: такъ это очевидно, хотя и начальники скажутъ, что раздёлы выгодны. Положимъ, въ "богачевомъ" дворё на Никольщину поднесутъ "начальнику" два стакана, но въ пяти бёдныхъ, если по стакану только, все же выйдетъ пять; при томъ же, бёдные одиночки почтительнёе, боявливёе, низкопоклоннёе, потому что "одинъ въ полё не воинъ".

И мужикъ каждый говорить, что раздёлы—зло, погибель, что всё раздёлы идуть отъ бабъ, потому что народъ ныньче "слабъ", а бабамъ воля дана большая, потому-де, что царица малахфестъ бабамъ выдала, чтобы ихъ не сёчь.

- А воть, говорять, еще пачпорты уничтожать?
- Говорять, что уничтожать, подсививаюсь я.
- Ну, тогда бабы совсёмъ отъ рукъ отобыются, никакого сообразу съ ними не будетъ. Теперь, по крайности, баба, коли я ей пачпорту не дамъ, далёе своей волости уйти не можетъ, а тогда, что
  съ ней подёлаешь? съла на машину—лови ее!
- Такъ что-жь? Одна увдетъ, другая прівдетъ. Безъ бабы не будешь.
  - Оно точно, что не будешь.
  - То-то. Теперь ты куражишься надъ ней только. Паснорта не

даета, силу свою надъ ней показываеть, а что ей ты, коли ей Ванька любъ! На что она тебъ? Все равно она съ тобой не живеть, да и самъ ты съ другой живень. На что же она тебъ? припираю я такихъ случаяхъ.

- Жена должна мужу виноватиться.
- Зачёмъ? Зачёмъ она тебё виноватиться будеть? Вёдь и тебё она не люба, вёдь и ты ся не жалеемь, вёдь ты самъ къ Авдонё бёгаемь, сахарная та для тебя. А?
  - Я и жену не бросаю.
- То-то не бросаещы! Въ кои-въси и женку не оставинь, когда. Авдоки нъть дома. Дуракъ ты — воть что! начинаю и сердиться.
  - Женка должна мужу виноватиться,
  - Зарядиль одно, должна виноватиться.... зачёмь?
  - . Такъ въ перкви дьячекъ читаетъ.
- Дьячекъ читаетъ! Дьячекъ читаетъ, что мужъ долженъ любить свою жену, а ты развъ любить? Ты вонъ Авдоню любить. Этото ты разслыхаль, что женка должна виноватиться, не даромъ дьячекъ конецъ на политофъ растягиваетъ, а того не разслыхаль, что жалъть жену долженъ.
  - Чего Авдоню? Пристали съ Авдоней.
- Чего Авдоню! Ты мий не крути, не на таковскаго напаль. Ты вотъ полюби жену—можеть, она тебй и виноватиться будеть.
  - **Чего не полюбить?**
- То-то, чего не полюбить! Попробуй. Твоя Машка молодая, жрасивая, не то что Авдоня. Отчего тебѣ Машку не любить, хуже она что ли Авдони?
  - Ну, ужь вы наговорите всегда.
  - И наговорю. Полюби Машку,
- A я все-таки Машив пачнорта не дамъ. Пусть туть мается, а въ Москву не пущу.
  - Ну, и дуракъ.
- И дуракъ, а потачки не дамъ. Должна мужу виноватиться. Не дамъ пачпорта—что вы ко мнъ пристали!
- Не давай. И не нужно. Машка теперь и сама въ Москву не пойдетъ. Она теперь вонъ у попа живетъ. На что ей Москва? ей и тутъ Москва, —видълъ, какой у нея шерстяной платокъ? Ну-ка, ты своей Авдонъ справь такой.
  - Въ волость подамъ, судиться буду.
- Судиться будещь! Судись. Что возьмень судомъ? Такъ тебъ судъ ее и приведеть. А Авдоня что? Такъ она тебъ и позволила страмиться. Судиться тоже вздумаль.

— Вотъ и буду судиться. Я за нее, коли что, окинчать должены! Такимъ образомъ, все, говорять, отъ бабъ, есё дележим отъ бабъ, весь бунть отъ бабъ: бабы теперь мъ деревий сильии.

Действительно, сколько и я могъ заметить, у бабъ индивидуализмъ развить еще более, чемъ у муживствь, бабы еще эгоистичнее, еще менее способны въ общему делу—если это дело не общая ругань противъ кого-либо — менее гумания, более безсердечии. Мужикъ, въ особенности если онъ интедома, вит вліннія бабъ, еще можеть делать что-нибудь сообща; онъ не такъ считается въ общей работе, менее эгоистиченъ, более способенъ радеть въ общей нользе двора, артели, міра, жить сообща, а главное — мужикъ не дребевжитъ, не разводить звякъ, не точитъ. Мужикъ надеется на свой умъ, на свою силу, способность къ работе. Баба не надеется ни на умъ, ни на силу, ни на способность къ работе; баба все унованіе свое кладеть на свою красоту, на свою женственность, и, если разъ ей удалось испытать свою красоту—конецъ тогда.

Я положительно заметиль, что те деревни, где властвують бабы, гдв бабы взяли верхъ надъ мужчинами, живуть беднее, жуже работають, не такъ хорошо ведуть хозяйство, какъ тв, гдв веркв держать мужчины. Въ такихъ бабыхъ деревняхъ мужчины болве ндеалисты, менње кулаки и скорње подчиниотся кулаку - однодеревенцу, который осилиль, вабраль въ руки бабъ. Точно также и въ отдельныхъ дворахъ, гдъ бабы взяли верхъ надъ мужчинами, иътъ такого единодушія, такого порядка въ хозяйстві, такой спорости въ работі. Впрочемъ, нужно вамътить, что если въ какой-чибудь деревив, въ одномъ, двухъ дворахъ, бабы взяли верхъ, то это распространяется на всё дворы въ деревие. А если разъ бабы въ деревие держать верхъ, то и каждая вновь поступающая, вследствіе замужества, въ деревню сейчась же попадаеть въ общій тонь. Удивительный въ этомъ отношении происходить подборъ: гдв бабы держать вержь, тажь, разумъется, бабы молодцы-ръдкая не пронесеть осьмину ржи-сильныя, здоровыя, отличныя, въ смыслё умёнья все сдёлать, работницы, отличныя игрицы; гдв мужчины держать верхъ, тамъ бабы поплоше, забитыя, некрасивыя, изморенныя. Выходя замужъ, дъвка смотритъ, въ какую деревню идти: молодица идеть въ первую деревию, поплоше — идеть во вторую, потому что въ первой бабы забыють. И бабы тоже смотрять, кто къ нимъ идеть, и пришедшую обработывають по своему.

Большую способность мужчинь въ общему дёлу можно объяснить тёмъ, что мужчины более свободны, более развиты, более видёли свёть, более жили въ артеляхъ, промиклись артельнымъ духомъ.

сдёлались, какъ выражаются мужики, артельными людьми, то есть людьми болёе гуманными, способными сдерживать свои эгоистическіе инстинкты, уступать другимъ, уступать общему духу, общимъ потребностямъ, общему благу.

Но зато у бабъ гораздо более иниціативы, чемъ у мужчинъ. Бабы скорве берутся за всякое новое дело, если только это дело имъ, бабамъ, лично выгодно. Бабы какъ-то более жадны къ деньгамъ, мелочно жадны, безъ всякаго разсчета на будущее, лишь бы только сейчась заполучить побольше денегь. Деньгами съ бабами гораздо скорбе все сдблаешь, чвмъ съ мужчинами. Кулакамъ это на руку и они всегда стремятся зануздать бабъ, и разъ это сделано — дворъ или деревня въ рукахъ деревенскаго кулака, который тогда уже всемъ вертить и крутить. У мужика есть известныя правила, известныя понятія о чести своей деревни; поэтому, онъ много не сдълаеть, чтобы не уронить достоинства деревни. У бабы же на первомъ планъ — деньги. За деньги баба продастъ любую дъвку въ деревив, сестру, даже дочь, о самой же и говорить нечего. "Это не мыло, не смылится", "это не лужа, останется и мужу", разсуждаеть баба. А мужикъ, настоящій мужикъ, не развращенный подлаживаніемъ барамъ, не состоящій подъ командой у бабы, ни за что не продасть. А проданная разъ дъвка продасть, лучше сказать, подведеть, даже даромь, всёхь дёвокь изь деревни для того, чтобы встьх поровнять. Охотники до деревенской клубнички очень хорошо это знають и всегда этимъ пользуются. Нравы деревенскихъ бабъ и дъвокъ до невъроятности просты: деньги, какой нибудь платокъ, при известных обстоятельствахь, лишь бы только никто не зналь, лишь бы шито-крыто, делають все. Да и сами посудите: поденщина на своихъ харчахъ отъ 15-ти до 20-ти коп., за мятье пуда льна 30 коп. — ленъ мнутъ ночью и за ночь только лучшая баба наминаетъ пудъ; за день молотьбы 20 коп. Что же значить для навзжающаго изь Петербурга господина какая нибудь пятерка, даже четвертной, даже сотенный билеть въ редкихъ случаяхъ. Посудите сами!- Сотенный билеть за то, что "не смылится", и 15 коп. — за поденщину. Поставленныя въ такія условія, многія ли чиновницы устоять? Что же касается настоящаю чувства, любви, то и баба нетолько ни въ чемъ не уступить чиновниць, но даже превзойдеть ее. Я думаю, что тотъ, вто не знаетъ, какъ можетъ любить деревенская баба, готовая всемь жертвовать для любимаго человека, тоть вообще не знаеть, какъ можеть любить женщина.

Воть для начальства бабы въ деревнѣ язва. Мужчины гораздо болѣе терпѣливо переносять и деспотизмъ хозяина, и деспотизмъ де-

ревенскаго міра, и деспотизмъ волостного, и затѣи начальства: станового, урядника и т. п. А ужь бабы — нѣтъ, если дѣло коснется ихъ личныхъ бабыхъ интересовъ. Попробовало было какъ-то начальство описать за недоимки бабыи андараки, такъ бабы такой гвалтъ подняли, что страхъ—къ царицѣ жаловаться, говорятъ, пойдемъ. И пошли бы. Начальство въ этомъ случаѣ, однако, осталось въ барышахъ: бабы до тѣхъ поръ точнли мужчинъ, спали даже отдѣльно, пока тѣ не раздобылись деньгами — работъ разныхъ лѣтнихъ понабрали — и не уплатили педоимокъ. Однако, послѣ того начальство бабыхъ андараковъ уже не трогало.

Все это я говорю, однакожь, не потому, чтобы нужны были какія либо міропріятія для закріпленія семейнаго союза и предупрежденія разділовь. Я противникъ всяких чиновничьихъ міропріятій, касающихся внутренней жизни.

Раздёлы вредны, раздёлы—причина обёдненія дворовъ. Если бы крестьяне дёйствовали въ ховяйств' сообща, если бы деревни состояли изъ небольшаго числа нераздёленныхъ дворовъ, сообща обрабатывающихъ землю, сообща ведущихъ хозяйство, еслибы, еще того лучше, цёлыя деревни вели хозяйство сообща, то, нётъ сомнёнія, крестьяне жили бы зажиточно и, такъ или иначе, прибрали бы всё земли къ своимъ рукамъ. Раздёлы вредны, но, повторяю: всякія м'вропріятія для закрёпленія семейнаго союза были бы нелёпы и такъ же невозможны, какъ невозможно Мишку заставить любить Фрузу, а не Авдоню.

Всё такія мёропріятія никогда ни въ чему не приводять, всегда ловко обходятся и только наносять вредь народу, затёсняють его, и, по мнёнію мужиковь, дёлаются только имъ въ "усмёшку". Точно воть—"на тебё, ходи вверхь ногами!" И ходимъ, т. е. не ходимъ, а дёлаемъ видъ, что ходимъ. Идешь обыкновеннымъ порядкомъ, встрёчаень начальство — "отчего не въ верху ногами?" "А воть сейчасъ, ваше-ство, отдохнуть перевернулся" и дёлаешь видъ, что хочешь встать къ верху ногами. Начальство само знаетъ, что нельзя такъ ходить, но, довольное послушаніемъ, милостиво улыбается и прослёдываеть далёе. Къ слову пришлось, возьму самый пустой примёръ— березки, которыя приказано садить по деревнямъ вдоль улицъ.

Надумали тамъ въ городъ начальники, отъ нечего дълать, что слъдуеть по деревнямъ вдоль улицъ березки сажать. Красиво будеть—это первое. Въ случат пожара, березки будутъ служить защитой—это второе. Почему березки, насаженныя вдоль узкой деревенской улицы, могутъ защищать отъ пожара? Ну, да ужъ такъ начальники придумали. Надумали, расписали сейчасъ наистрожайшій приказъ

по волостямь; волостные сельскимь старостамь приказь, тв -- десятскимъ по деревнямъ. Посадили мужива березки — недоумъвають, зачвиъ? Случилось въ то лето архіерею провзжать — дущали, что это для его провзду, чтобы, значить, ему веселье было. Разумвется, за лето все посаженныя березки посохли. Кто знаеть устройство деревни и деревенскую жизнь, тоть сейчась пойметь, что никакія деревья на деревенской улицъ рости не могутъ. На улицъ, очень узенькой, обыкновенно, грязь по колено, по улице прогоняють скоть, который чешется о посаженныя деревья, по улицъ проъзжають съ навозомъ, свномъ, дровами — не тотъ, такъ другой зацвиитъ за посаженную березку. Не приживаются березки, да и только --- сохнуть. Прівзжаеть весною чиновникь, какой-то пожарный агенть (чинь такой есть и тоже со звъздочкой) или агель, какъ называють его муживи. Гдв березки? спрашиваеть. Посохли. — Посохли! а воть я... и пошель, и пошель. Нашумёль, накричаль, приказаль опять насадить, не то, говорить, за каждую березку по пяти рублей штрафу возьму. Испугались мужики; второй разъ насадили — посохли опять. На третью весну опять требують, --- сажай! ну, и надумались мужики: чти вырывать березку съ корнемъ, прямо срубають мелкій березнякъ: заостриваютъ комель и втыкаютъ къ прівзду агента въ землю--долго зелень держится. А по зимъ на растопку идетъ, потому что за лъто отлично на вътру просыхаетъ. Не полъзеть же чиновникъ смотръть, съ корнями ли посажено; ну, а если найдется такой, что полівзеть, скажуть, "отгнило коренье"-гдів ему увидать, что березка просто отрублена.

Но воть вопрось: откуда крестьянамь взять березки? въ надълахъ въдь ихъ нътъ. Срубить у барина?—полъсовщикъ не позволитъ. Ну, и таскали по ночамъ.

Чудное, право, дѣло! то не позволяють на Троицу "май" ставить около избъ, потому де, что много березокъ на май истребляють, то приказывають каждый годъ березки на улицахъ сажать!

Что не подходить, того не сдёлаешь. На что ужь строгь быль Петръ Царь, а и то многаго, что не подходяще, не могъ заставить дёлать.

Обо всемъ этомъ столько говорено, что, казалось бы, и говорить боле не стоило. Но, кажется мив, что теперь именно время, когда говорить следуетъ. Денегъ нетъ, а деньги нужны.

А что я значу безъ денегъ! "Денежки, что дѣтушки, куда ихъ пошлешь, туда самъ не пойдешь".

Но вто осмелится свазать, что страна наша бедна? Кто осме-

лится сказать, что у насъ не лежать втунв огромныя богатства И кто не понимаеть, почему эти богатства лежать втунв?

Теперь и мужикъ видить, что въ самомъ дѣлѣ денегъ нѣтъ, что, должно быть, нельзя такъ скоро надѣлать бумажекъ. Мужикъ, однако, утѣнаетъ себя тѣмъ, что дядя "Китай предлагаетъ нашему царю денегъ сколько хочень...

Но гдѣ же этотъ "Китай"? Гдѣ этотъ таинственный, могучій, богатый "Китай"? Онъ тутъ, онъ подъ ногами у насъ, лежитъ скованный, запертый замками нѣмецкой работы, запечатанный двѣнадцатьюнечатями. Только снимите печати, только отоприте замки!.. Не мѣшайте намъ, не водите на помочахъ—и мы будемъ платитъ хорошій
откунъ. Денегъ будетъ процасть, только дайте возможность жить, какъ
намъ лучше. Сгоритъ деревня—мы построимъ новую. Подохнетъ скотъ—
новый выростимъ. А сверхъ того, и деньги будемъ платить, деньги,
стало бытъ, будутъ. Положимъ, что и теперь мы обходимъ всё приказы, дѣлаемъ все только на показъ, да чего это стоитъ? Я провелъ
день за посадкой березокъ: день этотъ стоитъ мнѣ мало 30 копѣекъ.
Не лучше ли мнѣ отдать 15 копѣекъ, чтобы не садить березокъ?
Право, лучше 30 копѣекъ отдать, чѣмъ, все равно, безполезно зарывать ихъ въ замлю!

Но отчего же дворъ, раздёлившись, бёднёеть? Можеть ли зажиточно жить пара—мужъ съ женой—трудами рукъ своихъ?

Возьмемъ, для примъра, что пара, мужъ съ женой, снабжена всъмъ необходимымъ для хозяйства: у нихъ есть дворъ, скотъ, орудія в столько земли, сколько они сами, вдвоемъ, могутъ обработать.

Чёмъ обусловливается производительность хозяйства этой пары?

Въ нечерноземной полосъ количество посъва обусловливается количествомъ навоза, какое можно накопить; количество же навоза обусловливается количествомъ корма, количество корма обусловливается количествомъ съна, какое можетъ наготовить имъющая достаточно луговъ пара, въ промежутокъ времени отъ Петра до Семена. Это количество съна обусловливаетъ у насъ, такъ сказать, всю суть хозяйства: отъ него зависитъ количество скота, количество высъва, количество хлъба, мяса, сала, молока, какое можетъ потреблять наша пара. Другимъ мъриломъ для опредъленія величины запашки служить еще возможность убрать народившійся хлъбъ въ тотъ короткій срокъ, какой имъется для этой уборки.

Я полагаю, что буду недалекъ отъ истины, если скажу, что параможетъ убрать столько хлѣба, сколько его можно посѣять соотвѣтственно количеству сѣна, какое можетъ наготовить та же пара.

Въ страдное время (покосъ и уборка хлъба), предполагаемая пара

должна будеть работать изъ всёхъ силъ. Вся суть хозяйства заключается въ томъ, сколько будеть выработано въ это страдное время. Каждый хозяинъ, каждый мужикъ понимаетъ это. За страдное время мужикъ худетъ, чернетъ и доходитъ до того, что, если долгое время стоитъ хорошая погода, въ которую на своемъ покосъ спятъ не более шести часовъ въ день, то мужикъ, утомившись, въ тихомолку проситъ иногда у Бога дождя, чтобы возможно было хотя сколько-нибудь отдохнутъ. Въ корошую погоду, какъ бы онъ ни былъ утомленъ, онъ отдыхать не станетъ. Совъстно.

Въ страдное время никто ни о чемъ другомъ, какъ о покосъ, не думаетъ, никто ничего другого не дълаетъ. Въ это время въ деревиъ нътъ ни мастеровыхъ, ни сельскихъ начальниковъ, ни поповъ, а если и исполняются дъла, требы, то все это дълается на-скоро, погладивая въ поле и думая: "Эхъ! гребанули бы теперъ съща!" Въ страдиое время и перковная служба совсъмъ особенная, поспъщная, по военному. Всъ косятъ, всъ понимаютъ, что ничъмъ нельзя вознаградить того, что потеряно въ это время. Городской житель можетъ подуматъ, что въ страдное время въ деревиъ всъ сощли съ ума. А нужно бы, однако, чтобы и городскіе жители понимали, что все, что они съъдають и выпиваютъ, даетъ именно это страдное время.

Но, за исключеніемъ страднаю времени, въ остальное время года у нашей пары будеть много свободнаго времени. Весною, съ 25-го аправля по 1-е іюля, и осенью, съ 1-го сентября по 1-е ноября, пара неголько успѣеть въ прохолодь произвести всѣ полевыя работы по своей запашкѣ, но у нея еще останется свободное время, которое она могла бы употребить на работы внѣ своего хозяйства, еслибы могла изъ него отлучиться. Зимою, съ 1-го ноября по 25-е апрѣля, у наней пары будеть еще болѣе свободнаго времени, которое она тоже могла бы употребить на работы внѣ своего хозяйства.

Но что можеть сдёлать на стороне эта пара, которая должна, волей-неволей, сидёть безъ дёла въ своемъ хозяйстве? И воть, оставансь одиночной и работая въ своемъ хозяйстве, она, какъ говорится, перебивается съ хлёба на квасъ.

Соединись нъсколько такихъ паръ, хотя бы такъ, какъ соединямотся въ артели граборы, для общаго хозяйства — сейчасъ пойдетъ другое.

Обращаюсь опять къ граборамъ, чтобы на примъръ изъ дъйствичельности пояснить, какое значеніе имъетъ, когда пары соединены для работы вмъстъ. Я беру примъръ изъ жизни граборовъ, потому что это люди артельные, трудолюбивые и умълые работники.

Я зналь очень зажиточное граборское семейство, состоящее изъ

тревъ женатыхъ братьевъ, следовательно, 6 работниковъ. Изъ такого семейства, весною и осенью, два брата уходять на граборскій заработокъ въ артеляхъ, а одинь братъ съ 3-мя женками остается дома и успеваетъ, исполняя въ то же время должность сельскаго старосты, выполнить всё полевыя и домашнія хозяйственныя работы: у насъженщины пашутъ, молотять и въ нёкоторыхъ деревняхъ даже косять.

Следовательно, семейство изъ трехъ паръ, безъ ущерба для своего хезяйства, можетъ отпускать весною и осенью на сторонній заработокъ 2-хъ человёкъ или <sup>1</sup>/з.

Къ 1-му іюля, два брата, находивніеся на граборской работі, возвращаются домой, гді и остаются до 1-го сентября. Въ это время, всі нестеро самымъ усиленнымъ образомъ работають въ своемъ хозяйстві, въ особенности на покосі, для чего и приберегають себя на работі въ весеннюю упражку.

Въ это время нанять грабора невозможно; долже 1-го, много 8-го іюля, ни одинъ граборъ на работт ни за что не останется. Кто но-нимаетъ хозяйство, тому это должно быть совершенно ясно.

У граборовъ, подобно тому, какъ и у другихъ крестьянъ, въ наделахъ истъ или очень, мадо хорошихъ заливныхъ луговъ. Даже наприкупленныхъ после "Положенія" искоторыми деревнями земляхъистъ хорошихъ цокосовъ.

Поэтому, зажиточные граборы арендують коропіе луга, платя за заливные отъ 12-ти до 15-ти рублей за десятину. Дёлають они это потому, что очень хорошо понимають, что недостаточно употребить на повось все время съ 1-го іюля по 1-е сентября, но необходимо еще, чтобы повось быль хорошій, цотому что, чёмь лучще трава, тёмь вь дамное время больше наготовишь корму. Точно также граборы очень хорошо понимають необходимость все страдное время восить въ свою пользу, и потому зажиточные изъ никъ никогда не беруть повосовь изъ части, развё ужь арендовать негдё.

Проработавъ страдное время дома, наготовивъ сѣна, убравъ хлѣбъ и посѣявъ озимь, два брата опять идутъ на граборскій заработокъ, а одинъ братъ съ тремя бабами остается дома и успѣваетъ убрать яровое и огородное, обмолотить хлѣбъ, обработать ленъ и проч. Слѣдовательно, осенью опять 1/2 людей изъ двора уходитъ на сторонній заработокъ.

Зимою граборскихъ заработковъ нётъ, и потому граборы занимаются другими работами: обжиганіемъ и развозкой известы и плиты, рёзкой и возкой дровъ, молотьбой хлёба по господскимъ домамъ; бабы же прядуть и ткутъ полотна. Зимою дворъ могъ бы отпускать на сторонніе ваработки или заниматься дома сторонними, неховяйственными работами <sup>2</sup>/з или, самое малое, <sup>1</sup>/2 людей.

Кто ясно сознаеть суть нашего хозяйства, тоть пожметь, какъ важно соединеніе земледѣльцевъ для хозяйствованія сообща и какіл громадныя богатства получались бы тогда. Только при хозяйствъ сообща возможно заведеніе травосвянія, которое даеть средство ранъе приступать въ покосу и выгоднъе утилизировать страдное время; только при хозяйствъ сообща возможно заведение самыхъ важныхъ для хозяйства машинъ, именно машинъ, ускоряющихъ уборку травы и хльба; только при хозяйствь сообща возможно отпускать значительное число людей на сторонніе заработки, а, при быстротв сообщеній по желізнымь дорогамь, эти люди могли бы отправляться на югь, гдв страдное время начинается ранве, и, отработавь тамь, возвращаться домой къ своей страдъ. Съ другой стороны, дълается понятнымъ, какъ важно, чтобы на страдное время прекращались всякія другія производства, отвлекающія руки оть полевыхъ работь. На это время всякія фабрики должны были бы прекращать свои работы. Опять же огромное количество свободныхъ рукъ указываетъ на необходимость развитія мелкихъ домашнихъ производствъ. Нужны не фабрики, не заводи, а маленькія деревенскія винокурни, маслобойни, кожевни, ткачевни и т. п., отбросы отъ которыхъ тоже будутъ съ пользою употребляемы въ хозяйствахъ.

Раздёленіе земель на небольшіе участки для частнаго пользованія, размёщеніе на этихъ участвахъ отдёльныхъ земледёльцевъ, живущихъ своими домками и обработывающихъ, каждый отдельно, свой участовъ — есть безсмыслица въ хозяйственномъ отношения, Только "переведенные съ нъмецваго" агрономы могуть защищать подобный способъ хозяйствованія особнякомъ, на отдёльныхъ кусочкахъ. Хозяйство можеть истично прогрессировать только тогда, когда земля находится въ общемъ пользовании и обработывается сообща. Раціональность въ агрономім состоить не въ томъ, что у ховяина носвяно здесь немного решки, тамъ немного клеверку, тамъ немножко рапсу, не въ томъ, что корова стоитъ у него цёлое лёто на привязи и кормится накошенной травой (величайшій абсурдь въ скотоводствв), не въ томъ, что онъ ходить за плугомъ въ свромъ полуфрачкъ и читаетъ по вечерамъ "Gartenlaube". Нътъ. Раціональность состоить въ томъ, чтобы, истративъ меньшее количество пудофутовъ работы, извлечь наибольное количество силы изъ солнечнаго луча на общую пользу. А это возможно только тогда, когда земля находится въ общемъ пользованіи и обработывается сообща.

Описанный выше граборскій дворъ, особенно если земли доста-

точно, живеть зажиточно, то есть, у него во дворѣ есть достаточно лошадей, скота, *своего* хлѣба, есть снасть.

Я говориль выше, что некоторыя граборскія деревни, послів "Поможенія", пріобрівли земли въ общественную собственность. Нужно интернатировать подумать, что пріобрітеніе земель крестьянами могло бы все боліве и боліве распростаняться. Не совсівнь это такъ.

Дъйствительно, было время, вскоръ послъ "Положенія", когда многіе врестьяне вышли на выкупъ, что крестьянамъ было легко пріобретать земли въ собственность. Явился даже особий родъ стряпчихъ, которые устроивали эти дела. Въ то время многія именія освободились отъ залога и пом'єщики получили возможность продавать изъ своихъ имъній отдёльные кусочки: пустошки, хуторки, отрезен. Виесте съ темъ, выкупныя суммы большею частію пошли въ уплату старыхъ долговъ по залогамъ, а то, что было получено на руви, прошло, прожилось, прохозяйничалось. Желёзныхъ дорогъ тогда еще не было, леса ценности не имели, банковъ, дающихъ деньги подъ залогъ имвній, тоже не было. Все это было престьянамъ на руку-тутъ-то и возможно было имъ покупать земли. Нътъ у барина денегъ, а нужно рабочимъ платить, нужно въ городъ за провизіей посылать, нужно на выборы ёхать. Провёдавшій все это подъ рукою мужичовъ-въ этомъ случав не "муживъ", а "мужичовъ" 1)-является торговать какую-нибудь пустошку, хуторокъ или отрезокъ, и покупаетъ.

Разумъется, такія земли чаще всего покупались въ частную собственность богатыми мужиками, у которыхъ имълись старинныя залежныя деньги. Разсказываютъ, случалось, что при этомъ довольнозначительныя суммы выплачивались круглыми рублями и золотыми.

Многосемейные зажиточные крестьяне иногда садились на купменныя земли, если это быль отдёльный хуторь, и хозяйничали, занимаясь въ то же время мелкой торговлей и маклачествомъ. Современемъ, изъ такихъ дворовъ крестьянъ-собственниковъ образуются деревни, потому что дёти, раздёлившись и построивъ отдёльные

<sup>1)</sup> Народъ всегда говорить "мужикъ". "Мой мужикъ", говорить баба. "Наша мужики дугь сияди", разсказываеть мужикъ. Форму "мужичекъ" придумади либеральные чиновники. Со мною было: много лёть тому назадъ, читаль я въ Петербургё публичныя лекціи. Послё одной лекціи, я увидёль среди публики своего начальника съ женой. Подошель; разумётся, для меня, какъ для веякаго служащаго, дороже всего было мийніе начальства. "Довольни ли, ваше—ство?" обратился я въ ней. "Очень, очень! однако, вы, должно быть, устали, вы такъ горячо говорили". Дёйствительно, горячась на лекціи, я вспотёль и раскрасиёлся, тёмъ болёе, что передъ лекціей выпиль бутилку вина. "А я все-таки замічаніе сдёлаю", сказаль генераль.—Какое, ваше—ство?—"Ви все говорите "мужикъ"—это неловко".—"А

дворы, землю оставять въ общемъ владении и будуть ею пользоваться пополосно. Такіе отдільные хутора нокупались преимущественно бывшими волостимии старшинами, пом'видичьмии бурмистрами и тому подобнымъ людомъ, которому либеральные посредники и помъщики съумъли внушить понятіе о собственности на землю, по крайней мъръ, настолько, что муживъ съ господами говорилъ о собственной землъ. Я выражаюсь: "говориль съ господами", потому что у мужиковъ, даже самыхъ нацивилизованныхъ носредживами, все-чаки остается тамъ, гдъ-то въ мозгу, тайничекъ (по этому тайничку легко узнать, что онъ русскій человікь), изъ котораго ніть-ніть, да и выскочить мужицкое понятіе, что земля можеть быть только общинной-собственностью. Что деревня, то есть все общество, можеть купить землю во въчность, это понимаеть каждый мужикь и купленную деревней землю никто не можетъ отдать другой деревнъ; во что-бы землю, купленную какимъ нибудь Егоренкомъ, когда выйдеть "Новое Положеніе" насчеть земли, нельва было отдать деренав, этого ни одинъ мужикъ понять не можетъ. Какъ бы мужикъ ии былъ нацивилизованъ, думаю, будь онъ даже богатёйшій желёзно-дорожный рядчикъ, но до техъ поръ, пока онъ русскій мужинъ-разумется, и мужика можно такъ споить шампанскимъ, что онъ получить нъмецкій обликъ и будеть говорить німецкій річн-у него останется въ мозгу "тайничекъ". Нужно только уметь открыть этогь тайничекъ.

Свою ниву, которую мужикъ засвяль послв раздвла общаго поля, точно такъ же, какъ и ниву имъ арендованную, мужикъ считаетъ своею собственностію, пока не сняль съ нен урожая. Какъ мив кажется, мужикъ считаетъ собственностію только свой трудъ и накопленіе труда видить только въ денежномъ капиталв, и вообще въ движимомъ имуществв.

Я уже говориль въ одномъ изъ моммъ мисемъ, что послѣ взитід Плевны, въ народѣ начались слуки, что скоро—вотъ только война вончится—будутъ равнять землю.

Нинѣшнею осенью зашель ко мнѣ знакомий коноваль, который, воть уже восемь лѣть, ежегодно четыре раза заходить, дѣлал свой комовальскій обходь. Работы у меня на ту пору не случилось, но какъ не привѣтить такого нужнаго человѣка, какъ коноваль! Разговорились.

<sup>—</sup> Да инчего. Война жомчинаць.

жавъ же говорить?"—"Крестьянинъ".—"Длинно, ваше—ство"—"Ну, "мужичокъ", а то какъ же это... "мужикъ!"

- То-то воть говорять, что комчинась. Мы тоже вёдь сколько мъстовъ пройдемъ, свътъ видимъ, съ разными людьми говоримъ. Всъ говорятъ, что комчинась... Кончинась-то комчинась, да словно и не кончинась... загадочно проговорилъ коновалъ.
  - А что?
- Объ дёльцё объ одномъ мнё съ тобой нужно бы поговорить...
   И коновалъ сталъ собираться уходить.

Я поняль, что коноваль не хочеть говорить при другихъ—мы были на кукнъ.

- Ну, такъ выпей посощокъ.
- Влагодаримъ. Это можно. Прощенія просимъ.

Я вышель за коноваломъ и пошель съ нимъ по дорогв въ поле.

- --- А что я тебя хочу спросить, обратился онь ко мий:—вы люди грамотные, въдомости читаете, пишуть ли что насчеть вежли?
  - Насчеть какой земли?
  - Слукъ у насъ идетъ, что землю равнять будутъ.
- Въ въдомостяхъ ничего не цишутъ. Да тебъ-то что? Будутъ равиять, такъ будутъ.
- То-то, что не что. Видишь, въ чемь дело: помещикь у насъ одинъ пустошку продаетъ, просить дешево, по пяти рублей за десятину. Земля-то она пустая, а миё бы хорошо—мужику, сами знасте, исе на пользу идетъ. Деньги есть, безвинио лежатъ, ну и хотелось бы кумить.
  - Такъ что-жь? И покупай, коли деньги есть.
- То-то страшно,—слукъ идетъ, что землю равнять будутъ. Я и съ волостнымъ старшиной—онъ же мит племянникъ—совтовался. "Погоди, говоритъ, дядя, покупать, смотри какъ бы деньги не пропали, съ новаго года ожидаютъ "Положеніе" насчетъ земли выйдетъ—равнять будутъ". Вотъ и боюсъ.
- Чего болться? ты всегда свои деньги изъ земли выберешь; много ли по 5 рублей съ десятины?
  - --- Хорошо, какъ выберешь, а если не успъешь?
- Покупай, а то надумается пом'вщикъ, да заложитъ все им'вніе и съ пустонной въ банкъ—тогда ужь за 5 рублей десятину не купинь.
  - Ой ли?
  - Да такъ я ужь горорю, върно.
- Правда, правда; мы тоже примачаемъ, что всѣ цаны землю подъ подъ козну отдаютъ, денежки выхватываютъ.
  - Ну, вотъ.
  - Такъ покупать?

## — Покупай.

Коноваль быль въ нервшительности, покупать или нъть. Видно, что этотъ вопросъ давно его ванимаеть, и онь, межеть быть, нарочно ранъе, чъмъ обыкновенно, зашелъ ко мнъ, чтобы переговорить.

- Я думалъ землю подъ деревню вупить.
- --- Какъ подъ деревню?
- На деревню купчую сдълаемъ, а я деньги заплачу.
- Можно и такъ.
- На деревню върнъе бы.

Я говориль уже, что въ тёхъ рёдкихъ случалхъ, ногда многосемейный крестьянинъ, купивъ отдёльний хуторокъ, сядетъ въ него, впослёдствіи, при раздёле, образуется деревня, въ кототорой вемля будетъ оставаться въ общественномъ пользованіи. На моей памяти, изъ двора вольнаго хлёбонайца, или крестьянина, водвореннаго на собственной землё, какъ стали зеять вольныхъ хлёбонамицевъ съ сороковыхъ годовъ, образовалась цёлая деревня.

Крестьяне, купившіе землю въ собственность, въ большей части случаевь, остаются въ деревнё и на собственную землю не выселяются; если эти земли въ смежности съ деревней, то часто случается, что эта купленная въ собственность земля со временемъ дѣлается общественною, деревенскою, причемъ—вѣрно, однакожь, не знаю—однодеревенци, вѣроятно, постепенно выплачивають купившему затраченную имъ сумму.

Наконецъ, цълыя деревни пріобрътали земли въ общественную собственность и инымъ путемъ. Помѣщикъ, испробовавъ агрономію, машины, кормовыя травы, плодоперемѣнное козяйство, скотоводство, батраковъ, потративъ, какін были деньженки, переходилъ къ старой системъ хозяйства со сдачею земли на обработку кругами крестьянамъ- И если запашки у помѣщика было много, денегъ мало, а земли въ избыткъ, то случалось устроивались такъ, что отдавали крестьянамъ въ собственность какой нибудь куторъ, отрѣзки, пустошь, а крестьяне должны были за это извъстное число лътъ обработивать землю при господской усадъбъ.

Тенерь уже не то; теперь пріобратать землю такимъ путемъ стало гораздо труднае. Прежде всего помащики узнали, что такое отпражи, то есть земли, отразанныя у крестьянь, владавшихъ при крапостномъ права больщимъ количествомъ земли, чамъ сколько имъ пришлось получить по Положенію. Теперь номащики очень хорощо понимають, что посредствомъ этихъ "отразковъ", составляющихъ необходимость для крестьянъ, они всегда могуть ихъ стаснить и заставить за отразки обработивать круги. Поэт ому, теперь крестьянамъ купить

отрёзокъ очень трудно, въ особенности за работу; помёщикъ знаетъ, что и безъ того крестьяне, за право пользованія отрёзкомъ, будутъ ежегодно работать ему столько круговъ, сколько имъ подъ силу обработать.

Затёмъ, съ проведеніемъ желёзныхъ дорогъ, пошли въ ходъ лёса и явился такой источникъ доходовъ, о которомъ никто не мечталъ. Поднялись въ цёнё лёса, поднялись въ цёнё и эемли: крупные лёса стали вырубать, мелкіе заросли сберегать.

Навонецъ, явились банки, которые стали давать деньги подъ валогь имвній и твмъ затруднили пріобретеніе крестьянами земель, потому что въ банки имънія закладываются въ полномъ составъ, со всеми отвеками, пустопівами. Покупать цёлыя именія крестьянамь не нодъ силу, да и не сподручно, а между твиъ и котвлъ бы помъщикъ, нуждаясь въ деньгахъ, продать какую нибудь пустошку мли отвезовъ-вельзя. Нельзя потому, что овъ заложенъ въ составъ всего имбиія. Конечно, со временемъ дело можеть устроиться такъ, что банки будуть продавать земли крестьинамъ раздробительно. Сверхъ того, въ последнее время явилась еще поддержка-паденіе предитнаго рубля. Это, впрочемъ, одинавово выгодно для всъхъ вемледъльцевь. Дъйствительно, земля даеть все то-же количество пудовъ льна и неньки, ведеръ молока, кулей ржи и за все это нъмецъ платить золотомъ, котя, положимъ, и скинетъ тамъ малость. А между темъ проценты въ банкъ, повинности, акцизъ платятся все теми же бунажвани. Тотъ, кому прежде для уплаты процентовъ въ банкъ. ириходилось продать нятьдесять пудовь масла, можеть теперь раздвлаться съ банкомъ, продавъ всего 25 пудовъ-много 30. Прежде, мужику, чтобы купить вина на свадьбу, нужно было за одинъ акцивъ . отдать 14 пудъ пеньки, а теперь приходится отдать всего 7-10. И во всемъ такъ — только обходись своимъ, не потребляй ничего мокупного, нъмецкаго.

Но, представьте себв, что вдругь предитний рубль все будеть падать, падать, наконець, упадеть до копвики. Вдругь для уплаты процентовь въ банкъ, достаточно продать только нолиуда масла, а для уплаты акциза за ведро вина—всего одинъ фунтъ ценьки. Воть ужъ тогда недоимокъ не будетъ! Дътей сколько народится—страсты!

Теперь за газету приходится отдать 4<sup>1</sup>/2 пуда пеньки, <sup>1</sup>) а тогда всего 2 фунта! Во всёхъ деревняхъ газеты читать станутъ.

¹) Старики говорять, что пенька когда-то, еще до "разворенія", была 2 рубля, потомъ стала дорожать и домна до 7 рублей ассинаціями, потомъ, когда пощеть стала дорожать.

Зажиточно живеть граборскій дворь, состоящій изь трехь женатыхъ братьевъ. Но вотъ пошли ссоры, стали бабы точить мужей. У одного брата мальчиковъ много, у другого детей неть, у третьяго всего дві дівочки. Принесь брать, у котораго ність дістей, свой весенній граборскій заработокъ и отдаль ховянну — діло на виду, въ артели, утанть нельзя, это не то, что пошель куда нибудь въ Москву на заработокъ, гдъ неизвъстно, сколько заробилъ, можно частицу и жонкъ передать. Баба начинаетъ точить: "Ишь, сколько рубахъ за весну на работв спарилъ-не наготовишься на тебя, а туть и присть нівогда: большуха-то дома сидить, а ты, то за водой, то корму скоту задай". Точить да и только, къ себъ не принимаетъ: "неволя-жь намъ на чужихъ дётей работать, вонъ Бардинскій баринъ съ охотой грабору сто фублей въ годъ дастъ! бросилъ землю--и концы въ воду; чвиъ такъ маться, лучше-жь въ достаткв жить". И пошла, и пошла точить. Сказано: бабъ цъна грошъ, да духъ отъ нея корошъ. Начинаются ссоры, попреки.

Дело кончается темь, что граборскій дворь разделяется, хорошоеще если на два, а то и на три новыхъ двора. Что въ результатъ будеть бідность, — ніть никакого сомнінія, въ особенности, если въ дворъ нъть залежныхъ денегь, если деревня не имъеть иной земли, кромъ той, которую получила въ надълъ. Ко всемъ темъ невыгодамъ отъ раздъла, на которыя я указаль выше-три нивы, три избы, три молебна въ праздникъ, три горшка — присоединяется еще и то, что одиночка, даже граборъ, знающій спеціальное діло, не может отходить на заработокъ, не можетъ съ пользою для себя употребить свободное отъ земледъльческихъ занятій время. Прежде дворъ отпускаль на весенній и осенній заработокь двухь человікь, а теперь три двора не могуть отпустить ни одного. Другіе весною соединяются въ артели, идутъ на заработки, возвращаются съ покосу съ деньгами, а какъ пойдеть одиночка, на кого онъ оставить хозяйство, особенно если есть маленькія діти? Только урывками, когда дома главное дъло сдълано, уходить онъ на граборскія работы, часто въ одиночку, по близости, къ соседнимъ помещикамъ. Но хорошо, если есть граборскія работы по близости. Нуждаясь въ деньгахъ для уплаты податей, такому одиночкъ часто, волей-неволей, приходится брать на обработку землю и покосы у помещика, брать съ половины.

Весною и осенью ничего, или почти ничего, на сторонъ заработать нельзя, потому что нельзя отлучиться отъ хозяйства. Половину самаго важнаго страднаго времени приходится работать на другого. Неминуемо является бъдность. Хлъба нътъ, подати платить нечъмъ.

А туть еще малыя дёти нойдуть, несчастье какое случится: скотина пала, лошадь украли.

Навонець, земля осиливает мужика, какъ говорять крестьяне; а разъ земля осилиза — кончено. А туть еще соблазнь: вонь, Петръ кучеромъ у барина тванть, 10 рублей въ месяць получаеть, въ шел-ковыхъ рубахахъ ходить; Ванька изъ Москви въ гости пришелъ — въ пальтъ, при часахъ и т. д...

Побившись такъ-сякъ, мужикъ решается бросить землю. Если земля хороша и деревня землей дорожить, то муживъ отдаеть землю подъ міръ, который и платить за нее подати; если же земля плоха, такъ что за нее не стоить платить и міръ не соглашается взять ее подъ себя, то муживъ отдаетъ ее въ аренду за безцвновъ какомунибудь богачу на годъ, на два, пока тъ нея можно еще что-нибудъ вытянуть, а затёмъ оставляеть пустовать и, не пользуясь ею, платять повинности изъ своего заработка. Если выйдеть положение, что у неисправныхъ плательщивовъ будутъ отбирать земли для отдачи въ аренду, какъ объ этомъ было писано въ газетакъ, то такіе крестьяне, которые брасають земли, будуть очень рады избавиться отъ необходимости платить за вемли, которыми не пользуются. Бросивъ землю, распродавъ лишнія постройки, скоть, орудія, оставивъ для себя только огородъ и избу, въ которой живетъ жена, обыкновенно занимающаяся поденной работой, мужикъ нанимается въ батраки или идеть въ Москву на заработки. Не посчастливилось ему, возвращается домой, но такъ вакъ земли ему работать нечёмъ и хозяйство разворено, то онъ, поселившись въ своей холупенкъ, занимается поденной работой; потомъ опять пытается поступить въ батраки, опять вовращается, и делается чаще всего пьяницей, отпетымъ человекомъ.

Но, если онъ удачно попалъ на службу къ барину, то служба его закаливаеть и онъ предпочитаеть обезпеченную лакейскую зависимость необезпеченной независимости. Такой крестьянинъ, который, бросивъ землю, уйдя изъ деревни и поступивъ на службу, попалъ на линію, въ деревню уже не возвращается и старается выписать къ себъ жену съ дётьми. Попавшій на линію начинаеть обыкновенно презирать черную мужицкую работу, предпочитаеть болёе легкую лакейскую службу, одёвается по нёмецки, ходить при часахъ, старается о томъ, чтобы у него было какъ можно болёе всякой одежи; жена его стремится въ барыни и завидуеть такой-то и такой-то товаркъ, которая ранъе ушла изъ деревни въ Москву, живеть съ купцомъ и инъетъ шесть прислугъ; или другой, которая находится въ услуженіи при хорошемъ мъстъ и инъетъ семнадцать платьевъ. Дътей своихъ она водить, какъ манинять, и, хотя бьеть, но кормить са-

харомъ и учить мерсикамы ножой. Мужицкой работы дёти уже не знають; когда они выростуть, ихъ стараются опредёлить на хорошія мёста въ услуженіе къ чиновиннамъ, гдё главное ихъ достоинство будеть заключаться въ томъ, чтобы они умёли ловко мерсикать ножей. И мужъ, и жена, и дёти уже стыдятся своихъ деревенскихъ родичей и называють ихъ меобразованными мужиками, а тё отплачивають имъ тёмъ, что называють ихъ батраками. А "батракъ", это такое бранное слово, хуже котораго нёть, которое выводить изъ себя самаго ловко-мерсикающаго ножкой мужика — тайничокъ-то русскій мужицкій у него въ мозгу еще есть!

Попасть на линію!—для этого нужно не діло ділать, а только умьть подладить начальнику или барину, попасть на линію— воть завітная мечта. Стумьть подладить!— воть на что устремляются всі способности и ради чего не пренебрегають никакими средствами, напримірь, жениться для барина! Это характеристично для мужика, бросившаго землю. Бросивь землю, та какь будто теряеть все, ділается лакеемь!

Въ такихъ, попавшихъ на линів, обчиновничившихся мужикахъ, которыхъ вовутъ "человъкъ", вы уже не увидите того сознанія собственнаго достоинства, какое видитё въ мужикъ-хознинъ-земледъльцъ. Посмотрите на настоящаго мужика-земледъльца. Какое открытое, честное, полное сознанія собственнаго достоинства лицо! Сравните его съ мерсикающимъ ножкой лакеемъ! Мужикъ, если онъ "ни царю, ни пану не виноватъ", ничего не боится. Мужикъ, будь онъ даже бъденъ, но если только держится вемли—удивительная въ ней, матушкъ кормилицъ, сила — совершенно презираетъ и попавшаго на линію и разбогатъвшаго на служоть у барина. "А хорошее жалованье получають эти курятники—250 рублей, да еще рветъ—съ кого билетикъ, съ кого троякъ!" говорилъ мнъ одинъ мужикъ, истинный, страстный земледълецъ, непомърной силы, непомърнаго здоровья, ума и хозяйственной смышлености.

- А ты бы развъ пошель на эту должность?
- Sor-R —
- Ну, да, ты.
- Избави меня Господи!—Я? въ батраки!

Прівхали ко мнв какъ-то мужики покупать рожь на клюбъ.

- Что же вы не покупаете у своего барина? спросиль я.
- Какой у нашего барина хлёбъ, нашъ баринъ самъ въ батракахъ служить!

И сколько презрѣнія было въ этихъ словахъ! Баринъ, изъ небогатыхъ, дѣйствительно, служилъ управляющимъ у сосѣдняго помѣщика.

Нонечно, и теперь мужикъ, по старой привычкъ, стоитъ безъ щанки передъ бариномъ, передъ исправникомъ, передъ волостнымъ старшиной - волостной то еще строже, попробуй - ка передъ нимъ шанки не снять! онъ ведь тоже изъ мерсивающихъ передъ всякимъ начальникомъ; но вы видите въ этомъ мужикв, что онъ человвкъ независимый. Мужикъ стоить безъ шанки, но чувствуетъ свою независимость, сознаеть, что ему не нужно безполезно заслуживать, подлаживать. Не то съ мужикомъ, когда онъ, не осиливъ земли, бросаеть ее и идеть на службу къ господамъ, гдв и старается подладить, заслужить, попасть на линію. Тогда чувство собственнаго достоинства, увъренность въ самомъ себъ, въ своей силъ, териется, и человъть тупъеть, мало по малу начинаеть чувствовать, что все егоблагосостояніе зависить отъ того, насколько онъ съумёль подладить, заслужить. Разъ онъ укусиль пирожка, лизнуль медку, ему ужь не хочется на черный хлебъ, на серую капусту, въ черную работу, въ сърую сермяту. Таніе бросившіє вемлю, попавшіе на линію, на хорошую службу, крестьяне, обыкновенно, не возвращаются въ деревню на землю, и, если земля состоить за ними, когда деревня, по тяжести платежей, земли на себя не принимаеть, то, разбогатывь, вносять выкупную сумму за свой надёль и затёмь или оставляють землюпустовать, или отдають въ пользование родственникамъ, или, наконецъ, продаютъ въ частную собственность какому-нибудь постороннему лицу, которое пользуется, вирочемъ, ею черезполосно, по-мужицки, нивками.

Нужно заметить, однако, что мужики, попадающе на службе на линію, люди, безъ сомнёнія, въ извёстномъ смыслё, способные, обыкновенно и сами по себё не любять земледёлія и хозяйства, и большею частію, къ хозяйству не способны.

Но много ли такихъ счастливцевъ, которые попадаютъ на линію, въ особенности теперь, когда есть массы безсрочныхъ молодыхъ солдать, рёдко возвращающихся на землю и презирающихъ необразованнаго мужика и его мужицкую работу? Поэтому, большинство бросившихъ землю крестьянъ ни на какую линію не попадаетъ и погибаетъ въ батракахъ и поденщикахъ. Что будетъ съ ихъ дётьми?

Бѣдность и слѣдствіе ея, обезземеленіе, большею частію происходять оть раздѣловь. Но, конечно, не всегда раздѣль влечеть за собою обезземеленіе; если вемли у деревни довольно, если земля хороша, въ особенности если хороши коноплянники, если дворъ быль богать, и при раздѣлѣ каждому досталось довольно лошадей, скота, денегь на постройку, если при этомъ раздѣлившіеся всю хорошіє хозяева, хорошіе работники, любять землю, то и они могуть оставаться до-

известной степени зажиточными. Конечно, это бываеть редко; обыкновенно, одинь изъ отделившихся, болье благопріятно обставленный, поднимается, а другіе или ділаются нищими безземельными батраками, или хотя и держать вемлю, ведуть жозниство, но вёчно перебиваются кос-какъ, вѣчио живуть въ самой непроглядной бъдности. Какъ бы ни было плохо мужику, но если онъ настоящій мужикъ-хознинь землелюбець, то держится земли до последней крайности и бросаеть только тогда, когда ему вовсе ужь не подъ силу, когда его одольвають дъти, бъдность. Да и туть онь старается удержать свой огородъ, свою усадьбу, свою коровку и овечку, свою холупенку, въ которой могла бы жить его жена, куда онъ могь бы придти, какъ въ свой дожъ. И часто случается, что самый последній бедствовавшій до крайности, но не бросивній земли и хозяйства, успівваеть какъ-нибудь вывернуться и, народивъ много сыновъ, выкормить ихъ. Когда у него подростуть дъти, онъ поднимается на ноги, беретъ больше земли, богатветь, двлается зажиточнымъ хозниномъ-воть и новый "богачевъ" дворъ. Потому что все дело въ числе рукъ и въ cologb.

Повторяю, даже при теперешнихъ неблагопріятныхъ для мужика условіяхъ, при недостаткв вемли, при обремененіи ея огромными налогами, при врайне не экономическомъ отношеніи въ мужику начальниковъ, заставляющихъ его безполезно тратить массу силь 1), многосемейный домъ, въ которомъ нёсколько молодцовъ-работниковъ и хорошій ховяинъ, до тёхъ поръ, пока онъ не разділился, пока всю живуть въ союзь, пока работають сообща—все-таки пользуется извістнымъ благосостояніемъ и зажиточностію. Что же было бы если бы вся деревня въ союзв и сообща обработывала землю? Даже при такомъ союзв, какой представляють рабочія артели, то есть гдів

<sup>4)</sup> Я уже много разъ говорилъ о томъ, какъ не экономично поступаетъ начальство: конская повинность, сажавіе беревовъ и т. п. Но воть еще примъръ: въ последнее время пошли по деревнямъ новые порядки, для строгости, какъ говорять мужики. Требуется, напримъръ, чтобы въ каждой деревнъ было каждую ночь два караульныхъ, которые должны барабанить въ доски и опрашивать провзжающихъ. Согласитесь, не можетъ же человъкъ, не спавый ночь, работать днемъ; но допустимъ, что выносливый русскій мужикъ, не спавъ ночь, будетъ потомъ спать только ноль дня. Следовательно, въ деревнъ пропадаетъ ежедневно одинъ дель работаю, что стоитъ по меньшей мъръ 30 к., а въ годъ это составить около 110 р. на деревню. Допустимъ, что, вследствіе учрежденія карауловъ, конокрадство совсёмъ уничтожится—чего, конечно, не можетъ быть, я не думаю, чтобы оно даже уменъшилось—выиграетъ ли деревня? Конечно, нётъ. Сами посудите, возможно ли, чтобы въ каждой деревнъ ежегодно украли на 110 рублей лошадей! А сколько сили потратится на ночные караулы:

предоставляется каждому жить отдёльно и соединяться въ артельтолько для веденія сообща хозяйства, причемъ каждый работаеть въ раздёль и получаеть соразмёрно работё, даже и при такомъ артельномъ хозяйстве, результаты получились бы замёчательные.

Все дёло во союзи. Вопрось объ артельномъ хозяйстве я считаю важнёйшимъ вопросомъ нашего хозяйства. Всё наши агрономическія разсужденія о фосфоритахъ, объ многопольныхъ системахъ, объ альгаувскихъ скотахъ и т. п., просто смёшны, по своей, такъ сказать, легкости.

У меня это не какое нибудь теоретическое соображение. Занимаясь восемь льть хозяйствомъ, страстно занимаясь имъ, достигнувъ въ своемъ хозяйствъ, могу сказать, блестящихъ результатовъ, убъдившись, что земля наша еще очень богата (а когда я садился на хозяйство, то думаль совсёмь противное), изучивь помёщичьи и крестьянскія хозяйства, я пришель къ убъжденію, что у насъ первый и самый важный вопрось -- есть вопрось объ артельномъ хозяйствъ. Каждый, кто любитъ Россію, для кого дорого ея развитіе, могущество, сила, долженъ работать въ этомъ направлении. Это мое убъжденіе, здісь, въ деревні, выросшее, окріншее. Мало того, я, въря въ русскаго человъка, убъжденъ, что это такъ и будетъ, что мы, русскіе, именно совершимъ это великое делніе, введемъ новые способы хозяйничанья. Въ этомъ то и заключается самобытность, оригинальность нашего хозайства. Что мы можемъ сдёлать, идя по следамъ немцевъ? разве не будемъ постоянно отставать? И, наконецъ, политишая непримънимость у насъ итмецкой агрономіи развъ не доказываетъ, что намъ необходимо нъчто самобытное?

Вотъ почему въ одной изъ моихъ статей <sup>1</sup>), я говорилъ про крестьянское хозяйство: "хлёба никогда не хватаетъ на прокормленіе, а чуть неурожайный годъ, крестьяне уже съ декабря начинають покупать хлёбъ. А между тёмъ, дайте въ мои руки ту же землю, тотъ же трудъ, то же количестви скота — и въ нёсколько лётъ, я поставлю хозяйство на такую ногу, что хлёба нетолько хватить для прокормленія, но еще и продать будетъ что. Стоитъ только для этого уничтожить нивки, раздёлять землю на десятины и обработывать землю сообща. Я нетолько твердо убъжденъ въ этомъ, но знаю, что съ этимъ согласится каждый крестьянинъ. Зажиточность нераздёлившихся дворовъ развё не доказываетъ этого?"

Описавъ тамъ же мое хозяйство, я закончилъ статью следующимъ образомъ: "я достигъ въ своемъ хозяйстве, можно сказать,

<sup>1) &</sup>quot;Изъ исторіи моего хозяйства", напеч. въ "Отеч. Зап.", 1878 г.

блестящихъ результатовъ; — но будущее не принадлежитъ такимъ хозяйствамъ, какъ мое. Будущее принадлежитъ хозяйствамъ тѣхъ людей, которые будутъ сами обработывать свою землю и вести хозяйство не единично, каждый самъ по себъ, но сообща". И далъе я говорю: "когда люди, обработывающіе землю собственнымъ трудомъ, додумаются, что имъ выгоднъе вести хозяйство сообща, то и земля и все хозяйство неминуемо перейдутъ въ ихъ руки".

И додумаются.

Всв крестьяне сознають, что жить большими семьями выгодные, что раздылы причиною обыдненія, а между тымь все-таки дылятся. Есть же, значить, этому какая нибудь причина? Очевидно, что вы семейной крестьянской жизни есть что то такое, чего не можеть переносить все переносящій мужикь. Не вы мужикы ли оно? Воть у мыщань, у купцовы дылежей гораздо меньше—тамы вся семья работаеть сообща: одинь брать дома торгуеть, другой по уызду ыздить, третій вы кабабы сидить и всы стремятся кы одному— сорвать, надуть, объегорить. Не оттого ли мужикы дылится, не оттого ли стремится кы отдыльной, самостоятельной жизни, что оны болые человыть, болые поэть, болые идеалисть?

Если бы крестьянскія семьи, расходясь жить по разнымъ домамъ или по разнымъ угламъ дома — бываетъ иногда, когда не начто выстроить новую избу, что живуть и въ одной избъ въ разныхъ углахъ — въ то же время не раздъляли хозяйства и сообща обработывали землю, подобно тому, какъ это бываеть въ купеческихъ семействахъ, гдв иногда, раздвлившись и живя въ разныхъ домахъ, всетаки ведутъ торгъ сообща — то уже одно это имъло бы громадное значеніе. Но я даже не видаль таких попытокь, и трудно предположить, чтобы люди, озлобленные другь противъ друга, какъ это всегда бываеть при разделахъ, могли согласиться на общее дело. Гораздо скорве согласятся на это чужіе, даже цвлая деревня, чвмъ раздълившаяся семья. Мнъ часто случается сдавать крестьянамъ покосы изъ части, на томъ условіи, чтобы убирали сообща и затъмъ дълили готовое съно. Дъло всегда идетъ отлично. Такъ, одна сосъдняя деревня ежегодно косить у меня съ половины довольно большой лугъ, и косить всей деревней, потому что после покоса этимъ лутомъ и прилегающими пустошами деревня пользуется для выгона лошадей и скота. Крестьяне сначала хотвли убирать лугъ въ раздълъ, нивками, каждый дворъ отдъльно — такъ убираютъ они свои собственные луга и лугъ сосъдняго помъщика — но я на это не согласился. Теперь, когда привыкли, оно уже такъ и идетъ изъ году въ годъ и сами крестьяне довольны, потому что при покосъ сообща

-весь лугь убирается сразу, до Казанской, когда крестьяне еще не приступили въ своимъ покосамъ, и скорте посптваетъ для выгона, тогда. какъ при покосф въ раздель, тоть, другой могуть опоздать покосомъ, затянуть, и неубранная нивка будеть препятствовать выгону скота. На покосъ деревня выходить вся за разъ; тотчасъ-ото совершается чрезвычайно быстро — дёлять часть луга на нивки по числу кось и затымь каждый косить отдыльно свою нивку; кончили одинь участокъ, переходять на другой, который тоже дёлять по числу кось из каждый гонить свою долю и т. д. Весь лугь скашивался за разъ, хотя и въ раздёль, по нивкамъ. Я этому не препатствую, потому что это не производить никакой разницы въ хозяйственномъ отношеніи. Косить сообща, огульно, идя въ одинъ рядъ, крестьяне ни зачто не соглашаются, потому что, говорять они, въ деревнъ косцыне равные, не всв косять одинаково хорошо, а такъ какъ свио двлится по числу косъ, то выйдеть несправедливо. На уборку свна деревня высылаеть людей по числу кось и уже эта работа производится сообща, причемъ распоряжается одинъ изъ крестьянъ, пользующихся довъріемъ деревни: онъ смотрить, чтобы всь хорошо работали и влали копны равной величины. Затемъ, половина копенъ перевозится ко мив, а другую половину крестьяне двлять между собою по числу косъ.

Мив случается также сдавать покосы изъ части не цвлой деревив, а небольшимъ артелямъ изъ четырехъ, ияти человвиъ. Такъкакъ въ артель подбираются по взаимному согласію ровные между собою косцы, то они уже вовсе не двлять покось на нивки, даже для косьбы, но косять сообща, всв подрядъ, убирають вмъств, и свно двлять по числу косъ. Такъ, ныньче, пять человвкъ изъ состадней деревни косили у меня съ половины клеверъ на лядахъ сообща и двлили свно по косамъ.

Замъчу здъсь кстати, что многіе думають, будто крестьяне не понимають выгоды клевера и, по рутинь, всегда предпочтуть луговой покось клеверу. Ни чуть не бывало: сосъдніе крестьяне тотчась поняли, что клеверь отличный кормь—овса конямь не нужно—что его очень выгодно косить и убирать, особенно если онъ корошь, и какътолько я предложиль ныньче косить у меня запольный клеверь съполовины, тотчась нашлись охотники, не смотря на то, что клеверь быль посъянь но пшениць на лядь, гдь множество иней, лому, кустиковь и, несмотря еще на то, что я требоваль, чтобы работали сообща, не раздъляя на нивки. Да еще какъ скосили! Всь листочки цълы. Правда, что и клеверь быль корошь; на лядакъ всегда родится замъчательный клеверь. Мужики потомъ хвастались въ де-

ревнѣ, что у нихъ ныньче не сѣно, а клеверъ съ тимоесевкой; въ этой деревнѣ своихъ луговъ нѣтъ, и мужики берутъ, гдѣ можно, пустоним на скосъ съ части или покупаютъ. Разумѣется, тѣ, которые косили у меня клеверъ, хотя и съ половины, наготовили корму болье, чѣмъ другіе, да и кормъ-то лучшаго качества.

- Ишь ты! клеверъ все таскають! съ завистью говорили другіе крестьяне, купившіе для покоса пустошки, поросшіе бълоусомъ и кушаницей.
  - И таскаемъ-не вашей щетинъ чета!
  - Аргельщики!
  - .-- И артельщики. Потому у насъ союзъ!

Однако, сколько мий ни случалось сдавать покосовъ маленькимъ артелямъ, всегда въ артель подбирались люди изъ разныхъ дворовъ и никогда не соединялись люди изъ одного раздёлившагося двора. Раздёлившеся никакъ не могутъ соединиться для общаго хозяйственнаго дёла, и нигдё нётъ такой зависти, такой недоброжелательности, какъ между раздёлившимися, хотя, съ другой стороны, при отраженіи врага, напримёръ, въ дракё, раздёлившеся, несмотря на вёчныя ссоры между собой, дёйствуютъ чрезвычайно согласно и хуже нётъ, какъ попасть подъ кулаки раздёлившихся братьевъ.

— А! вы брата моего бить вздумали! кричить въ кабакъ одинъ изъ отдълившихся братьевъ, и бросается на помощь къ своему брату, съ которымъ по хозяйству ежедневно ссорятся за самые пустяки. Тоже и въ деревнъ: несмотря на развите индивидуализма, на ссоры, зависть, являющуюся больше всего отъ желанія всъхъ прировиять—чуть дъло коснулось общаго врага: помъщика, купца, чиновника—всъ стоять какъ одинъ. Смъщонъ тоть, который думаеть, что въ деревнъ, раздъляя, можно властвовать. Помъщику, купцу и хозяйничать невозможно, не понимая, что относительно деревни нужно дъйствовать такъ, чтобы всей деревнъ, а не какому нибудь Осипу, было выгодно.

Конечно, нужда, голодъ, неисходная бёдность заставляють иногда и раздёлившихся братьевъ прибёгать къ соглашеніямъ. Случается, напримёръ, что два раздёлившіеся брата, живущіе отдёльными хозяйствами, въ виду необходимости сторонняго заработка, такъ какъ иначе съ голоду умирать приходится, соединаются вмёстё, нанимаются къ сосёднему помёщику въ батраки, двое за одного, и работають понедёльно: одну недёлю у помёщика работаеть одинъ брать, а мругой работаеть у себя дома; другую недёлю работаеть у помёщика другой брать.

Есть еще одно, очень важное, имъющее огромное значение обстоя-

тельство, которое часто бываеть причиною несостоятельности одиночныхь хозяйствь—это неспособность вз работт, неспособность кз козяйству, неспособность только вслёдствіе недостаточной умственности въ изв'єстномъ направленіи. Это обстоятельство чрезвычайно важное и еще болфе подтвержаеть необходимость и важность артельнаго хозяйства.

Иные думають, что достаточно родиться мужикомъ, съ малолётства пріучаться къ мужицкимъ работамъ, чтобы быть хорошимъ хозянномъ, хорошимъ работникомъ. Это совершенно не вѣрно. Хорошихъ хозяевъ очень мало, потому что отъ хорошаго хозянна требуется чрезвычайно много. "Хозяйство вести — не портками трясти; хозяннъ, говорятъ мужики, загадывая одну работу, долженъ видѣтъ другую, третью". "Хозяйство водить — не разиня ротъ ходить". И между крестьянами есть много такихъ, которые не только не могутъ быть хорошими хозяевами, не только не могутъ работать иначе, какъ за чужимъ загадомъ, но даже и работать хорошо не умѣютъ.

Мало этого, есть много людей, которые, хотя и способны работать, но не мобять хозяйства. Душа его къ хозяйству не лежить, не любить онъ его, а интересуется чёмъ нибудь совсёмъ другимъ.

Кому не случалось видёть въ деревнё такъ называемыхъ дурачковъ? Я говорю не о такихъ дурачкахъ, юродивыхъ, божьихъ людяхъ, которые ходятъ по міру и собираютъ коптечки, а о тёхъ дурачкахъ и дурочкахъ, которые живутъ при семьяхъ, въ дворахъ, и занимаются, по мёрт способностей, работами.

Я знаю одного дурачка отъ рожденія, который не можеть научиться рубить дрова. Пойдеть, когда пошлють, а иногда и самъ задумаеть, рубить, но какъ? Иногда и хорошо рубить, но большею частію никакъ не можеть разрубать трех-аршинное бревно—думаетъ въ это время, должно быть, о чемъ нибудь другомъ—на три равныя польна: то отрубить польно въ пол-аршина, то въ три вершка; товъ два аршина—всв дрова перепортить.

Знаю еще дурачка, который отлично плететь дапти отлично колеть, отлично пашеть, но все это дёлаеть только, когда ему вздумается, если же заупрямится, то никакой силой его заставить работать нельзя. Пашеть онъ отлично, но пашеть чорезъ всё нивы подърядь, и свои, и чужія—прекрасный бы пахарь быль при общемъ хозайстве!

Знаю здёсь въ деревнё дёвушку—въ лицо взглянуть, видно, чтосумасшедшая — которая отлично работаетъ, но совершенио механически, не зная, что и къ чему.

Знаю мужика-хозяина, который имбетъ свой дворъ--бъдный, ко-

нечно, единственный бѣдный въ богатой деревнѣ—который прекрасно исполняетъ всякія работы, даже плотницкія, окна присаживать можетъ, который быль бы отличнымъ батракомъ и прекрасно исполнять бы всякую работу по чужому загаду. А между тѣмъ, самъ онъ, за своимъ загадомъ, ничего дѣлать не можетъ и по козяйству ничего не понимаетъ: сѣна, напримѣръ, высушить не умѣетъ. Разъ косиль онъ у меня съ половины лужокъ; выкосилъ отлично, подъ руководствомъ старосты отлично высушилъ сѣно, сгребъ въ копны, перевезъ мою часть въ сарай, а свою оставилъ на лугу—завтра перевезу. На несчастье, пошелъ ночью дождикъ и погода перемѣнная стала: то дождь, то солнце. Что же? недѣли двѣ возился онъ съ своими копнами—то растрясетъ подъ дождь, то сгребетъ сырое. Мы успѣли въ это время отлично убрать большой лугъ и наложить два звена сѣна, а онъ все возится съ своими копнами — никакъ подладить не можетъ.

Знаю одного мужика, молодца, отличнаго работника, теперь уже бросившаго землю и раззорившаго дворъ, у котораго жена, здоровая, сильная, нельзя сказать, чтобъ очень глупая, а даже старательная женщина, ничего не умёсть работать: не можеть нажать своевременно столько ржи, сколько нужно для прокормленія семейства— у людей все сжато, а у нея еще стоить, другія бабы нажинають въ день три да четыре копны, а она еле успёваеть сжать одну. Ленъ мнетъ: другія бабы наминають отъ 30 фунтовъ до пуда, а она 10—15 фунтовъ, да и мнетъ такъ плохо, столько спускаетъ льна въ костру, что ей можно платить, лишь бы она не ходила мять.

Есть у насъ одинъ дворовый человъкъ, Филатъ, очень способный на всякія ремесла, хотя ни одного хорошо не знаеть — неоцінимый для деревни человъвъ, потому что онъ и рамы сдълаетъ, и степла вставить, и комнаты обоями оклейть, и печку, въ случав нужды, сложить, и посуду вылудить можеть, словомь, мастерь на всё руки. Филатъ, какъ бывшій дворовый, земли не имбеть и хозяйствомъ не занимается, но онъ держить корову, овець, и самъ заготовляеть для нихъ свно. Ежегодно онъ беретъ у меня лужки на скосъ съ части и воть уже восемь літь смотрю я съ удивленіемъ на его уборку съна: никакъ не можетъ подладить, развъ уже недълю, двъ стоитъ такая звонкая погода, что всякій дуракъ убереть свио. А то, чуть погода перемвиная, какъ это у насъ обыкновенно бываетъ — смотришь, Филать стно спариль. На томъ же лугу, рядомъ съ Филатомъ, люди убираютъ прекрасное сено, а у него неть, неть, и попортилось: то разобьеть не во-ремя, то сгребеть сырое, сифшить, нинакъ въ такту не попадаетъ. Да мало того, что сено дрянь--- на каж--

дый пудь свна у Филата идеть, по крайней мврв, вдвое болве труда, чвмъ у другихъ.

Если, съ одной стороны, возьмемъ дурачва, который не можетъ нарубить дровъ, а съ другой—отличнаго мужива-хозяина, у котораго всякое дёло спорится, который можетъ загадывать работу на огромную артель, то между этими двумя крайностями существуетъ безчисленное множество стеценей. Если, съ одной стороны, полные дурачки рёдки, то не многимъ менёе рёдки и особенно замёчательные козяева. Преобладаютъ средніе люди и въ числё ихъ наибольній контингентъ составляють люди, механически выучившіеся, вслёдствіе постояннаго упражненія съ малолётства, болёе или менёе хорошо работать, неспособные единично вести самостоятельное хозяйство, а способные работать только подъ чужимъ загадомъ, подъ чужимъ руководствомъ.

Пока семья не раздёлилась, то за загадомъ хорошаго хозяина, или за общимъ загадомъ вспхъ, въ общей работъ, всъ хорото дълають свое діло, работа идеть споро и даже дурачекь, если онь не совершенный идіотъ, приносить свою пользу. Но разділилось семейство — а глуповатых бабы еще скорбе подобыють на раздёль — хозневами делаются люди, неспособные нь хозяйству. Конечно, умен работать, такой хозяннь все дълаеть по общему деревенскому загаду: люди цахать-и онъ пахать, люди свять-и онъ свять. Но въ частностяхъ дёло не спорится, нёть хозяйственнаго соображенія, некому загадать. И здоровь, и силень, и работать уметь, а все не то; работаетъ много, а дъло выходитъ, какъ у того Филата, которому важдый пудъ свна обходится вдвое дороже, чвит другимъ. Эта неспособность къ козяйству причиною, что даже въ зажиточныкъ деревеньвахъ, стоящихъ въ особенно благопріятнихъ условіяхъ, всегда встрвчается одинь-два бедняка, хозяйство которыхъ резко отличается оть другихъ. И это даже тогда, когда всё живутъ въ одной деревнъ, сообща владъють землей, ведуть одинановое хозяйство, многое ділають по общему загаду — время сіва, наприміврь, всегда опредвляется съ общаго совета — работають на нивкахъ, недалеко отстоящихъ одна отъ другой. Разсадите же техъ людей на отдельные участи земли, гдв каждый будеть вести самостоительное хозяйство, что тогда будеть? Положительно можно сказать, что деревня и общинное владение землей спасаеть многихъ малоспособныхъ къ хозяйству отъ окончательнаго раззоренія.

Лучшимъ доказательствомъ служать помъщичьи хозяйства, въ которыхъ теперь, за невозможностію, какъ при кръпостномъ правъ, имъть хорошихъ хозяевъ, бурмистровъ и старостъ, сплошь да рядомъ ведется такое хозяйство, что массы труда засаживаются въ
землю совершенно безполезно, иногда даже вредно, такъ что цъвность имънія не увеличивается, а уменьшается отъ такого нелъщаго
козяйства. Неспособность къ хозяйству теперь доставляеть главный
контингенть батраковъ, и будеть доставлять до тъхъ поръ, пока у
крестьянъ не разовьется артельное хозяйство. Встрътить между батраками, даже между старостами, человъка съ хозяйственною головою, способнаго быть хорошимъ хозяиномъ, необыкновенная ръдкость.
Не оттого ли слово "батракъ" считается такимъ обиднымъ? И замъчательно, что съ каждымъ годомъ количество способныхъ къ хозяйству и даже способныхъ вполнъ хорошо работать батраковъ уменьшается. Человъкъ, способный къ хозяйству, теперь развъ только
случайно можетъ понасть въ батраки.

Чтобы быть хозяиномъ, нужно любить землю, любить хозяйство, любить эту черную, тяжелую работу. То не пахарь, что хорошо пашеть, а воть то пахарь, который любуется на свою пашню.

А мало ли между крестьянами встречается таких в людей, которые не склонны къ хозяйству!

Ну, какой хозяинъ можеть быть изъ человѣка, который не любить пахать осенью, потому что скучно, и если пашеть, то пашеть плохо, кое-какъ, лишь бы воскорѣе отдѣлаться; напротивъ, весною любить пахать, хорошо пашеть, потому что весною весело пахать—, птички разныя, жаворонки играютъ". Каной же это хозяинъ?

Между настухами часто встръчаются такіе люди: не умъеть ни нахать, ни косить, выучиться этому не могь, лёнивь, ни къ какому дълу хозяйственному неспособень, недоумокъ повидимому, а между тъмъ пастухъ отличнъйній, любить скоть, до совершенства знаеть его нравь, отлично нагуливаеть, проводя со скотожь цълые дии подъ дождемъ, на вътру.

Охотники тоже: "ну, стоить ли цёлый день таскаться за какинъ нибудь тетеревомъ, за котораго 20 копекъ получишь? сказаль я накъ-то одному мужику-охотнику, принесиему мнё тетерева.

— Двадцать копъекъ! да развъ въ двадцати копъйкахъ дъло. Туть охота. Вы вотъ до телятъ охоту имъете, а мнъ хоть ихъ и не будь. Тутъ охота, а не двадцать копъекъ!—Вы этого не понимаете, обидълся мужикъ.

У насъ въ деревнъ есть муживъ, Еферъ, молодой, большого роста, силы непомърной, когда напьется, всъхъ разобьетъ—отлично можетъ исполнять всякую работу, добръйшей души человъкъ, такой человъкъ, что нельзя его не любить, и вся деревня его любитъ, хотя и подсмъиваются надъ нимъ всъ. У Ефера страсть ко всъмъ живот-

нымъ: голубимъ, курамъ, дашадимъ, собакамъ; все, что касается животныхъ, онъ знаетъ отлично, все у него водится отлично, всв животныя его любять. Ефёрь самъ хозяинь, жена его, которую онъ очень любить, въ такомъ же родь, какъ онъ; дътей цълая куча и здоровенныя. Еферъ самый беднейний изъ крестьянъ деревни. Бедность во двор'в страшнейшая, избушка покачнулась, дворъ безъ крыши; ни телеги, ни возжей, ни опрянуться самому. А между темъ, • дворъ полонъ голубей, самыхъ разнообразныхъ породъ; куры всявихъ сортовъ; собака, которая цёлый день рыщетъ, отыскивая себъ пропитанья, а на ночь возвращается караулить дворъ, въ которомъ и караулить-то нечего. У Ефера неть никакого интереса къ хозийству, никакого хозяйственнаго разсчета. Кобыла у него старая-престарая, которую давно бы следовало продать на живодерню, а Еферъ не продаетъ-жалко. Жеребка у него есть; самъ не добстъ, хлеба въ дом'в нівть, дівти по деревні около другихь дівтей питаются, а жеребку воспитываеть, да и какая жеребка отличная! Сена къ весне нътъ, да и откуда будетъ съно? -- люди на покосъ, а Еферъ дома куръ на речку гоняеть цоить, съ голубями возится, детямъ раковъ ловить. Ефёрь по пудикамь занимаеть у сосёдей, перебивается. На работу Ефёръ нельзя сказать, чтобы быль ленивъ, а не охочъ, въ особенности не любить вависимой работы, и потому нанимается на работу только при последней крайности. Въ прошедную голодную зиму, вследствіе совершенной невозможности пропитаться дома — въ "кусочки" ни Еферъ, ни его семейство ни за что не пойдуть, совъство, потому что деревня хоть и не богата, но всетаки ни недомможь нъть, и въ кусочки никто не ходить — Еферъ заставился ко мнъ на зиму работникомъ на скотный дворъ. Отличный бы работникъ для скотнаго двора: до скота охочъ, добръ къ животичв, любить накормить, примъчателень, и ему до извъстной степени удобно, деревня близко, можно и домой сходить, женку, дътей, жеребку, куръ, голубей посмотрёть. Семь лёть я не могь развести на скотномъ дворъ голубей-не ведутся какъ-то, коршакъ встъ. Несмотра на всв старанія состоящаго при скотномъ дворв мальчика Матюшки, которому мною быль отдань строгій приказь развести голубей, который и самъ хотвль имвть голубей, что мы ни двлали, голуби не велись-коршакъ встъ. Заводили и короткоклювыхъ, но поросенку за голубя даваль, заводили и простыхь — не идуть на руку. Сталь Еферь на зиму-сейчась завелись голуби-сначала появились просстые, потомъ хохлатые разные, короткомлювые, мохноногіе, какіе-то банбенскіе; потомъ куры разныя, пітухъ какой-то необыкновенный, съ перьями на ногахъ, такъ что еле ходитъ, проявился. Думалъ я

совствить у себя Ефера, пока дети его подростуть; предла-

- Съ жалованья будешь дътей кормить, огородъ жена обдълаеть, съща овечкамъ накосить лужокъ тебъ дамъ, землю зупустишь, а потомъ, когда Самсонъ (сынъ Ефера) подростеть, опать подымешь. Земля отдохнеть,—хлъбъ-то какой пойдетъ.
  - А съ кобилой-то какъ бить?
- Кобылу и жеребку я у тебя куплю. На эти деньги потомъновую купищь.
  - А заведеніе все?
  - Да какое же у тебя заведеніе?
  - Куры тоже, овечки, свинья.
  - Ну, это все при женъ останется.

Посывнулся было Еферь въ годъ остаться, но потомъ раздумаль. Мало того, даже до лета на скотномъ дворе не выжиль. Пришла весна, заиграли ручейки, разлились реки. Просится Еферъ домой.

- Куда ты пойдень, жрать что будень? До Ильи въдь далеко.
  - Пакать нужно.
  - Когда еще цакать-черезь місяць еще пахать.
  - Нельзя, А. Н., соху наладить нужно.

И унель, взявь на остальныя заработанныя деньги четверку ржи. Потомь, конечно, бёдствоваль, перебивался кое-какь. Съ пробужденіемь природы, Ефёрь уже не могь оставаться у меня на скотномь дворё и кормить скоть заведеннымь порядкомь: его тянуло кърёчкё, ловить рыбу и раковь, которыми онь главнымь образомь и пропитываль дётей; его тянуло въ поле, въ лёсь, гдё весело играють веякія птушки...

Ушель Еферь — съ нимъ улетели и голуби. Остались какихъ-то дей несчастныя пары, которыя, сколько ни вывели за лето детей, всёхъ коршунъ подралъ.

И счастливъ же ныньче Ефёръ! Весна была такан благодатная, какая можетъ быть только въ сто лътъ разъ. Хлъбъ озимий родился превосходно и, чъмъ хуже была унавожена земля, чъмъ хуже обработана, чъмъ ръже была зелень съ осени, тъмъ лучше уродилась рожь, потому что не полегла. У Ефёра была чуть ли не лучшая рожь въ деревнъ.

И сколько такихъ Еферовъ! И какое бы значеніе имёли эти Еферы, перебивающієся теперь кое-какъ, въ хозлиственныхъ земледёльческихъ артеляхъ, гдё каждому нашлось бы дёло, къ которому лежитъ его душа! Потому что вёдь Еферовъ интересують не ихъ голуби, не ихъ жеребки, а всё голуби, всё жеребки.

Въ настоящее время, вопросъ о крестьянской земле, о крестьянскихъ наделахъ сделался вопросомъ дня. Всё изследованія, какъ известно, приводить къ тому, что крестьянскіе наделы слишкомъ малы и обременены слишкомъ большими налогами. Огромния недочики, частыя голодовии, быстрое увеличеніе числа безземельныхъ, которые, бросивъ землю, уничтоживъ козяйство, распродавъ дворы, уйдя изъ деревень, только номинально считаются общинниками, а въ действительности такіе же безземельныме, какъ и те, неполучивнёе наделовъ, которые такъ и пишутся безземельными—ясно доказывають, что дёло не совсёмъ ладно. Наконецъ, и самые ходящіе въ народё слухи, что скоро выйдетъ "Новое Положеніе", указываютъ на трудное положеніе крестьянства. Вопросъ видимо созрёваетъ.

Я не статистикъ, не политико - экономъ, не публицистъ, а такъ себъ, замимающійся козяйствомъ землевладѣлецъ, вращающійся въ маленькомъ міркѣ и описывающій то, что подмѣтилось. Все, что я пишу, относится къ той маленькой мѣстности, которую я знаю; если же выходитъ такъ, что въ другихъ мѣстахъ то же самое, то это потому, что одинаковыя условія порождають одинаковыя явленія. Прошу поэтому читателя быть нетребовательнымъ жь этимъ деревенскимъ очеркамъ.

Что врестьяне наделены недостаточныть количествомъ вемли, что они обременены налогами—это несомивнию. Точко также несомивние для меня, что это затеснение крестьянь, не принося пользы землевладельцамь, наносить огромный вредь государству, потому что огромный престранства вемель остаются темерь непроизводительными, необработанными, а трудь, который употребляется на обработну остальных земель, вслёдствие неразумнаго его приложения, не приносить того, что могь бы приносить. Мы бёдны, все у насъ идеть ни такь, ни сакъ, денегь нёть, а между тёмъ, поёзжайте, посмотрите, какія пространства лежать необработанными, заросшими лозняюмъ и всякой дрянью. Но воть что главное: эти небывшія еще въ культурё земли содержать въ себё массы питательняго матеріала, и, при самой поверхностной, грубой обработке, могуть дать огромныя богатства?

И л, деревенскій хозяннь, и исправникь, выбивающій недоинки, и комиссіи, изследовавшія причины несостоятельности крестьянь, не можеть не видёть, что врестьяне надёлены недостаточнымь количествомь вемли, такь что даже уменьшеніе налоговь будеть только пальятивною мёрой.

Первое, что бросается въ глаза, это то, что во многить деревняхъ крестьяне получили въ надълъ менее того количества земли, какое у нихъ было въ пользованіи при кріпостномъ праві. Вся липняя, за указаннямъ наділомъ, земля была отрізана во владініе поміщика и составила такъ называемыя отризки, защими, защими, защими,
земли. Гді есть отрізки, тамъ и крестьяне біднію, и недомнокъ боліє; очень часто можно видіть, что деревни, дамо неимінощія полнаго наділа, но получившія то количество земли, какимъ они пользовались при кріпостиомъ праві, живуть зажиточнію, чімъ ті деревни, которыя, хотя и получили полный наділь, но у нихъ были
отрізки; оть этого же случается имогда, видіть, что крестьяне, которые хорошо жили при кріпостномъ праві, теперь обідніли, а ті,
которые были при кріпостномъ праві бідны, теперь живуть лучше.

Это совершенно понятно. Ясно, что при крупостномъ правъ помъщикъ, особенно если у него не было недостатия земли, оставлялъ въ пользовании крестьянъ такое количество земли, которое обезпечивало бы исправное отбываніе повинностей по отношенію въ пом'вщику и казнъ. Если въ пользованіи крестьянъ было много земли, то это вначить, что или земля не хороша, или не было у крестьянь хорошихъ дуговъ, недостатовъ которыхъ нужно было наполнить плохими пустошами, или деревня лежала отдёльно, не въ связи съ господской запашкой, окруженная чужими землями, такъ что нуждаласьвъ выгоив. При надвленіи крестьянь, лишняя, противъ положенія, земля была отръзана и этотъ отръзовъ, существенно необходимый крестьянамъ, поступивъ въ чужое вдадбије, стеснилъ крестьянъ уже по одному своему положенію, такъ какъ онъ обывновенно охватываеть ихъ землю узкой полосой и прилегаеть ко всимь тремъ полямъ, а потому, куда скотина ни выскочить, непремънно понадеть на принадлежащую пану землю. Сначала, пока помъщики еще непонимали значенія отрізовь, и тамь, гді престьяне были поправтичнъе и менъе надъялись на "новую волю", они успъли пріобръсти отръзки въ собственность, или за деньги, или за какую-нибудь отработку; такіе теперь сравнительно благоденствують. Теперь же, значеніе отразовь всё понимають и каждый покупатель иманія, наждый арендаторъ, даже неумъющій по-русски говорить німецъ, прежде всегосмотрить, есть ли отрёзки, какъ они расположены и наскольно затвеняють врестьянь. У насъ повсемветно за отразки врестьяне обработывають пом'вщикамь землю-именно работають круги, то есть на своихъ лошадахъ, съ своими орудіями, производять, какъ при крвпостномъ правъ, полную обработку во всъхъ трехъ поляхъ. Оцъниваются эти отръзки-часто, въ сущности, просто ничего не стоющіене по качеству земли, не по производительности ихъ, а лишь по тому, насколько они необходимы крестьянамъ, насколько они ихъ затъсмяют, насколько возможно *выжать* съ крестынь за эти отръзки. Понятно, что все это зависить отъ множества разнообразных условій.

Добро бы еще эти отръзви сдавались врестьянамъ за арендную илату деньгами, а то нъть—непремънно подъ работу. И что всего нелъпъе: очень часто вся эта работа не приносить помъщику, вслъдетвіе его неумълаго хозяйства, никакой пользы и безплодно для всъхъ зарывается въ землю. Въ нашей мъстности я одинъ только примъръ и зняю, что крестьяне платятъ за отръзви деньгами, да и то только потому, что имъніе находится въ арендъ у купца, который хозяйствомъ не занимается и въ крестьянской полевой работъ не нуждается. И опять-таки, пускай и работой платятъ за отръзки, еслибы крестьяне за отръзки производили какія-нибудь осеннія, зимнія или весеннія работы, а то нъть,—каждый норовить, чтобы за отръзки работали круги, да еще съ покосомъ, или убирали лугь, жали хлъбъ, то есть производили работу въ самое дорогое, неоцънимое по хозяйству страдное время.

Више я старался разъяснить, какое значение имбеть для земледъльца страдное время съ 1-го іюля по 1-е сентября, и какъ для него важно въ это время работать на себя, потому что это страдное время готовить на весь годъ. А туть за отръзки мужикъ должень работать на цана самое дорогое время. Для многосемейныхъ зажиточныхъ крестьянъ, у которыхъ во дворахъ много работниковъ и работницъ, много лошадей и исправная снасть, отработать за отръзки кружокъ или полкружка еще ничего, но для одиночекъ-бъднявовъ, у которыхъ мало лошадей, обработка кружковъ-чистое раззоренье. "Богачъ"-то и пользуется съ отръзковъ больше, потому что, имън деньги, онъ купить весною пару бычковъ за дешевую цъну у своихъ же однодворцевь, нуждающихся въ хлебе, пустить ихъ на общую уругу и, когда отгуляются, къ осени продасть. Туть каждый отгулявшійся бычовъ принесеть "богачу" по пятеркв, мало по трояку-воть у него работа за отрёзокъ и окупилась. Да еще мало того, "богачъ" обывновенно только земляную весеннюю работу въ кружкт производить самъ-самъ только вспашеть, застеть, навозъ вывезеть--а на страдную работу, новосъ, жнитво, онъ нанимаеть за себя какого-нибудь безземельнаго бобыля, бобыльку, или еще проще, раздавъ зимою и весною въ долгъ хлебъ беднякамъ, выговариваетъ за магарычь извёстное число дней косьбы или жнитва и посылаеть такихъ должниковъ жать на господскомъ полв. "Богачи" всегда главные заводчики дъла при съемъ кружковъ, они-то всегда и убъждають деревню взять отръзки подъ работу. Бъдняки и уперлись бы — "ну, какъ-нибудь и безъ кружковъ обойдемся, пусть штрахи береть, много

ли у насъ коней, мы на своей уругв прокормимъ" — уперлись бы, понажали бы владёльца отрёзковъ, заставили бы его сдёлать уступку, такъ какъ отръзки, не возьми ихъ деревия, никакого дохода владъльцу не принесуть, да что съ "богачами" подълаешь? "А вотъ я самъ одинъ возьму отрёзки, скажеть богачь:-- я не пану чета, у меня будете работать, я знаю что къ чему". Да и что могуть говорить бъдняки противъ "богача", когда всъ ему должны, всъ въ немъ нуждаются, всь, не сегодня, такъ завтра, придуть къ нему кланяться: хлъба нътъ, соли нътъ, недоимками нажимаютъ. Вся деревня ненавидить такого богача, всё его клянуть, всё его ругають за-глаза; самъ онъ знаетъ, что его ненавидять, самъ строится посреди деревни, втёсняясь между другими, потому что бонтся, какъ бы не спалили, если выстроится на краю деревни. Но не скажу-гръхъ огульно во всёхъ бросать камень-бывають и "богачи" артельные, союзные, мірскіе люди, міру радітели; деревню, гді есть такой "богачъ", ни помъщикъ не затъснитъ, ни купецъ, ни кулакъ-кабатчикъ какой-нибудь; такія деревни быстро поправляются, богатьють, и нужно свазать, что сосёдному владёльцу, если очь понимаеть хозяйское діло, ведеть настоящее хозяйство и не слишкомь баринь, такія деревни гораздо сподручнъе.

Положеніе крестьянь, получившихь въ надёль ту землю, которой они владёли <sup>1</sup>) при крёностномъ правё, у которыхь, слёдовательно, не было отрёзковъ—несколько иное, пожалуй, лучшее, но и туть есть своего рода загвоздки.

Такіе пользовавшіеся при врёпостномъ правѣ меньшимъ количествомъ земли крестьяне обыкновенно были крестьяне помѣщиковъ средней руки, и деревни ихъ примыкали своими нолями къ господскимъ запашкамъ. Есть, конечно, деревни, у которыхъ земля особенно хороша, имѣются заливные луга, отличные огороды и проч., вслѣдствіе чего помѣщикъ могь оставлять въ пользованіи крестьянъ меньше земли; но есть деревни, въ которыхъ ничего этого нѣть, а земли въ пользованіи крестьянъ при крѣпостномъ правѣ было все-таки мало. Такія деревни—обратите на это вниманіе—своими землями всегда прилегаютъ къ господскимъ землямъ. Въ крѣпостное время крестьяне такихъ деревень, сверхъ своей земли, пользовались еще и господскими землями: крестьянамъ во кремя работъ отводились за яровымъ господскіе лужки для прокормленія лошадей; во время вывозки навоза

<sup>1)</sup> Следовало бы сказать "пользовались", но мы, помещики, еще при крепостномъ праве до такой степени привыкли говорить "крестьянская земля", крестьяне владеють этой землей", что даже, узнава иза "Положенія", что это "наша" земля, по старой привычке, все продолжаемъ делать описки.

тоже отводились лужки, въ покосъ мужицкія лошади кормились на выношенныхъ лугахъ, да кромѣ того, каждый пригонникъ могъ, котя и подъ страхомъ наказанія, увезти охапочку сѣнца для своихъ коней. Послѣ уборки луговъ и полей, крестьянскія лошади и скотъ ходили по господскимъ лугамъ и пустошамъ. Наконецъ, въ случаѣ крайности, помѣщикъ давалъ корму для лошадей или помогаль въ работѣ на господскихъ поляхъ своими лошадьми, особенно при бороньбѣ и возкѣ.

Въ настоящее время установился тавой порядовъ: чтобы понолнить недостатовъ въ лугахъ, врестьяне берутъ у помѣщивовъ поносы съ части; чтобы пополнить недостатовъ выгоновъ и приволья, берутъ на обработку вружки за извѣстную плату, но съ тѣмъ, чтобы пользоваться правомъ выгона. Положение нѣсволько лучшее, чѣмъ въ тѣхъ деревняхъ, воторыя должны работать господскую землю за отрѣзки, потому что все-таки получаются вое-какія деньги за работу, да и нажать помѣщивъ тавъ сильно не можетъ, тавъ вавъ, если поля смежны, стало быть, и господская скотина тоже можетъ зайти на врестьянскую землю. Но все же и тутъ лучшую часть времени приходится употреблять для; работъ на чужомъ полѣ.

Какъ ни винь, все клинъ. Ясно, что у мужика земли мало.

И добро бы помѣщичьи хозяйства процвѣтали! Можно бы тогда указать на высокое развитіе земледѣлія, скотоводства, на богатство, на государственную пользу. А то и того нѣтъ; крестьяне затѣснены, помѣщикамъ отъ этого пользы никакой, земледѣліе въ упадкѣ и состоить въ переливаніи изъ пустого въ порожнее, паны ушли на службы. Государство бѣдно. Кому же, спрашивается, польза?

Вонъ, говорятъ, какой-то лордъ подсмѣивается, что скоро въ Петербургѣ пара перчатокъ будетъ стоить сто рублей. И что-жь? И правда! Только одно и утѣшаетъ, что мы—лордъ-то этого и понятъ не можетъ—если будутъ перчатки дороги, просто на просто, не будемъ носитъ перчатокъ. Да и многіе ли теперь ихъ носятъ?

Я уже не разъ говориль въ моихъ статьяхъ, что наши помѣщичьи хозяйства пришли въ совершеннѣйшій упадовъ, что всѣ хозяйства сократили свои запашки, запустили свои земли, и большеючастію обработывають лишь то количество земли, какое могуть обработать за отрѣзки, или при сдачѣ земли на обработку кружками. Это очень характеристично. Это показываеть, какъ существенно отличается наше хозяйство оть западно-европейскаго, гдѣ у народа вовсе нѣтъ земли. Отчего же наша агрономія можеть существовать не иначе, какъ на казенный счеть? Отчего же наши агрономы могуть только служить? Отчего же они не могуть создать своей самостоятельной агрономической науки?

А оттого, что имъ для этого прежде всего нужно сдѣлаться мужиками, потому что все хозяйство въ мужицкихъ рукахъ.

У насъ можно по пальцамъ перечесть имѣнія, въ которыхъ ведется общирное батрачное ховяйство съ хорошей обработкой земли, съ искуственными лугами, хорошимъ скотоводствомъ, имѣнія, въ которыхъ земли не пустуютъ непроизводительно. Всѣ такія имѣнія на перечеть и счеть ихъ не трудно: одно, два, три... не обчелся ли? Существованіе такихъ хозяйствъ совершенно дѣло случая и, если опредѣлить чистую доходность такихъ имѣній, то часто она будетъ нуль, а иногда и отрицательная величина, такъ какъ хозяйство ведется просто для удовольствія—для "охоты". Всѣ подобныя хозяйства слѣдуеть отбросить и принимать въ соображеніе только тѣ, которыя составляють массу и которыя харантеризують помѣщичье хозяйство настоящаго времени.

Прошло уже семнадцать лёть послё "Положенія", а помёщичье хозяйство нисколько не подвинулось; напротивь того, съ каждымъ годомъ оно болёе и болёе падаетъ, производительность имёній болёе и болёе уменьшается, земли все болёе и болёе дичаютъ. Ни выкупныя свидётельства, ни проведеніе желёзныхъ дорогь, ни вздорожаніе лёсовъ, за которыя владёльцы послёднее время выбрали огромныя деньги, ни возможность получать изъ банковъ деньги подъ залогъ имёній, ни столь выгодное для земледёльцевъ паденіе кредитнаго рубля, ничто не помогло помёщичьимъ хозяйствамъ стать на ноги. Деньги прошли для хозяйства безслёдно. А главное, до сихъ поръ для помёщичьихъ хозяйствъ нётъ основъ, нётъ почвы: это, такъ сказать, флюгарки.

Землевладёльцы въ своихъ имѣніяхъ не живуть и сами хозяйствомъ не занимаются, всё находятся на службё, денегъ въ хозяйство не даютъ—что урваль, то и съёль—ни въ одномъ хозяйстве нѣтъ оборотнаго капитала. Усадьбы, въ которыхъ никто не живетъ, разрушились, хозяйственныя постройки еле держатся, все лежитъ въ запуствніи. За исключеніемъ нѣкоторыхъ особенно хорошихъ имѣній, въ которыхъ имѣются обширные заливные луга, имѣній, на которыя находятся арендаторы, дающіе владѣльцамъ самыя ничтожныя суммы, всё другія находятся подъ управленіемъ прикащиковъ, старость, разныхъ вышедшихъ на линію людей, презирающихъ необразованнаго мужика, людей, жены которыхъ стремятся имѣть прислугъ, ходить какъ барыни, водить дѣтей, какъ панинять, и учить ихъ мерсикать ножкой. За отсутствіемъ служащихъ владѣльцевъ, эти

ничего въ хозяйствъ не понимающіе услуживающіе прикащики суть настоящіе хозяева имъній. На нихъ-то и работають затёсненные землей мужики!

Большая часть земли пустуеть подъ плохимъ лесомъ, зарослями, лозникомъ въ видъ пустырей, на которыхъ нътъ ни хлеба, ни травы, ни лесу, а такъ растетъ мерзость всякая. Какіе есть нокосишки, сдаются въ части, а земли пахатной обработывается столько, сколько можно заставить обработать сосёднихъ крестьянъ за отрёзы или за деньги, съ правомъ пользоваться выгонами. Всё эти хозяйства, какъ выражаются мужики, только и держатся на записнени врестьянь. Обработка земли производится крайне дурно, кое-какъ, лишь бы отдълаться: хозяйственнаго порядка нъть, скотоводство въ самомъ плачевномъ состояніи, скоть навозной породы мерзнеть въ плохихъ хлбвахъ и кормится въ проголодь, урожаи хлёба плохіе. Производительность имъній самая ничтожная и вовсе не окупаеть того труда, который употребляется на обработку земли. Доходъ получается самый ничтожный. Изъ этого дохода нужно уплатить повинности, истратить кое-что на ремонть построекъ, уплатить прикащику и другимъ служащимъ. За исплюченіемъ всёхъ этихъ расходовъ, владёльцу остается ужасно мало, да еще хорошо, если что-нибудь останется, а то большею частью ничего не остается; иногда же на содержание хозяйства идуть еще доходы съ арендныхъ стетей, напримъръ, съ мельницы, а бываеть и то, что владелець даже приплачиваеть изъ своего жалованія, получаемаго на службъ. Въ сущности, хозяйства эти дають содержаніе только прикащикамъ, которые, а въ особенности ихъ жены, барствуют въ этихъ имвніяхъ, представляя самый ненавистный типъ лакеевъ-паразитовъ, ушедшихъ отъ народа, презирающихъ мужика и его трудъ, мерсикающихъ ножкой передъ своими господами, которые, въ свою очередь, мерсикають въ столицахъ, неимъющихъ ни образованія, ни занятій, ни даже простого хозяйственнаго смысла и готовящихъ своихъ дътей въ такіе же лакеи-паразиты.

Я положительно недоумѣваю, для чего существують эти хозяйства: мужикамь—затѣсненіе, себѣ—никакой пользы. Не лучше ли бы при-крыть всякое хозяйство и отдать землю крестьянамъ за необидную для нихъ плату? Единственное объясненіе, которое можно дать—то, что владѣльцы ведуть хозяйство только для того, чтобы констатировать право собственности на имѣніе.

Мий, можеть быть, не повёрять. Какъ же, скажуть, въ Петербургі, Москві и другихъ городахъ существують агрономическія общества, которыя иміють засіданія, пренія, обсуждають разные вопросы раціональной агрономіи, издають журналы и т. п. Читая эти отчеты о засёданіяхь, выставкахь, читая эти ученыя статьи, эти ученыя описанія раціонально-агрономически устроенныхь имёній нельзя, казалось бы, усомниться, что помёщичье хозяйство сильно двинулось впередъ и развивается съ каждымъ годомъ.

Но если вы, подготовленный этою агрономическою литературою, поёдете въ провинцію и, минуя города, гдё для васъ, если вы имёете извёстность агронома, устроять и засёданія, и пренія, на которыхъ будуть толковать о клеверахъ, викахъ и т. п., если, минуя города, вы отправитесь въ дёйствительныя хозяйства и будете смотрёть ихъ не изъ вагона, то вы будете поражены. Ни плуговъ, ни скорификаторовъ, ни альгаузскихъ скотовъ, ни тучныхъ пажитей и полей, а, главное, никакого дохода. Пустыри, пустыри и пустыри, а, если гдё и увидите болтающихъ господскую землю крестьянъ, затёсненныхъ недостаткомъ земли, то что же въ этомъ толку? Даже и въ болёе или менёе благоустроенныхъ имёніяхъ, даже и въ никъ, если нётъ постороннихъ доходовъ, все держится только на необыкновенной, ненормальной дешевизню труда!

А и земля хороша, можеть отлично вознаграждать трудь. Основъ нъть, почвы подъ ногами у хозяевъ нъть. Воть почему я и говорю, что у этихъ хозяйствъ нъть будущности.

Не върите тому, что я говорю о нашихъ хозяйствахъ, послущайте что пишетъ (№ 1 газеты "Скотоводство") одинъ агрономъ, В. Е. Постниковъ, осматривавшій хозяйства нашей губерніи: "такихъ хозяеть (помъщиковъ), которые бы получали удовлетворительный доходъ отъ своихъ имъній, собственнымъ веденіемъ дъла, здъсь немного: они на перечетъ. Большинство перебивается арендными статьями съ имъній, оброками съ крестьянъ, службой, наконецъ, продаетъ лъса и проживаетъ оставшіеся капиталы". Вотъ что говорить свъжій сторонній человъкъ, осматривавшій наши хозяйства не изъ окнавагона.

Да, дъйствительность всюду окажется не тою, какою можно ее себъ представить, читая отчеты нашихъ агрономическихъ обществъ, состоящихъ изъ культурныхъ чиновниковъ. Всюду ложь, фальшь—безсознательная, конечно—такая же фальшь, какъ интересъ какихънибудь сибирскихъ инородцевъ къ классическому образованію. Кто же засъдаетъ въ этихъ ученыхъ обществахъ?—культурные чиновники, которые никакимъ хозяйствомъ не занимаются и настоящаго положенія вещей не знаютъ. Кто пишетъ отчеты, статьи? Кто пръетъ? Опять тъ же чиновники. А если попадетъ въ столицъ въ "собраніе хозяевъ" какой-нибудь "Прокопъ" изъ провинціи, который знаетъ дъйствительное положеніе дълъ, такъ и тотъ, по пословицъ, "съ

волками жить, по волчьи выть", начинаеть вторить—мастера мы на это удивительные, именно мастера вторить—втягивается въ общую ложь и вреть, вреть; и плуги-то у насъ гогенгеймскіе, из скоты симентальскіе, и вику-то мы свемъ, и табакъ-то мы разводимъ, и, соревнуя о народномъ образованіи, "хозяйственныя бесёды" для народа на земскій счеть издаемъ. Чудеса разведеть.

А туть получаещь газету и читаещь: "Вязьма" (корреспонденція "Новаго Времени"). Въ настоящее время въ рукахъ у слёдователя находится баснословное дёло: "обз организованной шайкъ шулеровъи игръ краплеными картами въ вяземскомъ собраніи сельскихъ хозяевъ". Вотъ тебё и на! Вотъ ужъ прискорбное явленіе, такое прискорбное!

Итакъ, съ одной стороны, "мужикъ", хезяйство котораго не можетъ подняться отъ недостатка земли, а, главное, отъ разъединенности хозяйственныхъ дъйствій членовъ общинъ; съ другой стороны, имчего около земли не понимающій "панъ", въ хозяйствъ котораго стъсненный другой мужикъ по пусту болтаетъ землю.

И у того, и у другого затрачивается безполезно громадная масса силы. То же воличество пудо-футовъ работы, какое ежегодно расходуется теперь, будь оно приложено иначе, дало бы въ тысячу разъболъе. Чего же ожидать? Чего же удивляться, что государство бъдно? Какія финансовыя мъры помогуть тамъ, гдъ страдаютъ самыз основы, гдъ солнечныя лучи тратятся на производство никому ненужной лозы, гдъ громадния силы безплодно зарываются въ землю.

Ну, и дойдемъ до того, что пара перчатокъ будеть стоить сто рублей! Наше счастье, наша сила только въ томъ, что мы можемъ обойтись и безъ перчатокъ.

И крестьяне все это видять и понимають. "Зачёмь панамь земля, говорять они,—коли они около земли не понимають, коли они хозяйствомь не занимаются, коли земля у нихь пустуеть. Вёдь это Царю убытокь, что земля пустуеть".

Не можеть быть никакого сомнёнія, что, будь крестьяне надёлены землей въ достаточномъ количестве, производительность громадно увеличится, государство станеть очень богато. Но жажу все-таки, что если крестьяне не перейдуть къ артельному хоряйству и будуть хозяйничать каждый дворъ въ одиночку, то и при обиліи земли между земледёльцами-крестьянами будуть и безземельные, и батраки. Скажу боле: полагаю, что разница въ состояніямъ крестьянь будеть еще значительные, чёмъ теперь. Несмотря на общинное влаженіе землей, рядомъ съ "богачами" будеть много обезземеленныхъ фактически батраковъ — что же мнё или моимъ дётямъ въ томъ, что я имём

право на землю, когда у меня нътъ ни капитала, ни оружи для обработки—это все равно, что слъпому дать землю—ъшь ее!

Я говориль выше, что главная причина объдньнія при раздылахь лежить въ томъ, что туть ділится и земля, и хозяйство; затымъ, каждый обзаводится своимъ домкомъ, вслідствіе чего интересы чрезвычайно съуживаются и устремляются на этоть свой домокъ. Я не думаю, чтобы можно было ожидать, что крестьяне скоро перейдуть къ артельной обработкъ своей надільной земли, потому что такое соединеніе людей, уже разділившихся и обзаведшихся домками, діло чрезвычайно трудное. Еще тамъ, гді ненужно навоза, легче можеть быть достигнуто соединеніе земли для артельной обработки, но разъ нуженъ навозъ, необходимо общее содержаніе скота, общее заготовленіе корма и пр. Не скоро еще могуть дойти крестьяне до такого соглашенія, потому что для этого нужно, чтобы сильно подмился уровень ихъ образованія.

Я увъренъ, что гораздо скоръе можно разсчитывать на соединеніе крестьянъ для артельнаго арендованія и артельной обработки стороннихъ земель, напримъръ, цълыхъ помъщичьихъ имъній въ полномъ ихъ составъ. Мы знаемъ, что крестьяне чрезвычайно легко соединяются въ артели для работъ на сторонъ и устраиваютъ свои артельныя дъла чрезвычайно практично. Почему же бы они не могли соединяться для артельнаго арендованія цълыхъ имъній съ полнымъ хозяйствомъ, т. е. постройками, скотомъ? Слышно, что даже есть уже примъры подобныхъ артельныхъ арендъ.

Обработка такихъ арендованныхъ артелями имѣній могла бы производиться на тѣхъ же началахъ, какія лежатъ теперь въ основаніи рабочихъ артелей: сообща производились бы только такія работы, которыя иначе производить нельзя, напримѣръ, вывозка навоза, молотьба, и т. п., всѣ работы, которыя, безъ ущерба дѣлу, могутъ бытъ производимы въ раздѣлъ, и производились бы въ раздѣлъ, нричемъ, каждый обрабатывалъ бы столько, сколько ему подъ силу, соотвѣтственно количеству рабочихъ рукъ, лошадей. Продуктъ дѣлить соотвѣтственно количеству работы—по косамъ, сохамъ и пр. Собственно товоря, тутъ относительно способа работы нѣтъ ничего новаго для крестьянъ, потому что и теперь, когда жрестьяне работаютъ у помѣщика съ половины или работаютъ круги за отрѣзки или за деньги, обработка производится подобнымъ же образомъ.

Деревня теть на обработку, положимъ, десять круговъ за общей круговой под кой съ извъстной платой за кругъ, которая и выдается всей деревнъ. Хозяинъ далъе ничего не знаетъ; онъ только распоряжается работой и смотритъ, чтобы она болъе или менъе корошо про-

изводилась. Деревня сама дёлаеть раскладку и опредёляеть, кто сколько будеть работать: кто кругь, кто полкруга, кто четверть. Нё-которыя работы, напримёрь, вывозка навоза, молотьба, производятся сообща, причемь деревня сама опредёляеть, сколько должно быть выставлено на кругь лошадей, рабочихь, подростковь и проч., а уравненіе при общей работі происходить подіз общимь наблюденіемь. Люди такь изощрились, что, если, напримірь, взвісить возы навоза, то окажется, что на каждую лошадь положено одинаковое количество. Остальныя работы, напримірь, пахота, жнитво, производятся въ разділь, а для другихь, напримірь, сіва, бороньбы—соединяются только работающія части круговь. Въ тіхь случаяхь, гді нельзя сділать полнаго уравненія, бросають жребій 1). Полученная за работу плата ділится по кругамь. Точно также производилась бы обработка при артельномъ арендованіи иміній.

Я бы не сталъ и говорить объ этомъ предметъ, еслибы не видалъ попытокъ къ этому и не былъ убъжденъ въ возможности осуществленія. Есть много прим'вровъ, что крестьяне сообща, целыми деревнями, арендують помѣщичьи имѣнія и хутора. Самый обыкновенный случай, что арендують такія имінія, въ которыхь хозяйство было вовсе запущено, постройки и скотъ уничтожены. Туть деревня собственноарендуеть кусокъ земли, которымъ сообща пользуется, какъ выгономъ, а покосами и пахатной землей пользуется въ разд'ель нивками, какъ и своей надъльной землей, съ тою только разницей, что арендованную землю не удобряеть. Болье подходящій случай представляеть обработка земли изъ полу. Вся деревня или артель однодеревенцевъ береть имъніе изъ полу урожая хльба и съна. Обработка производится, какъ обработка круговъ-накоторыя работы далаются сообща, другія въ раздёль; половина урожая поступаеть владёльцу, другая половина делится между артельщиками по числу круговъ, обработываемыхъ каждимъ. Разница здёсь только въ томъ, сравнительно съ обработкой круговъ на деньги, что вмъсто опредъленной денежной платы получается неопредвленная плата урожаемъ. При обработкъ изъ полу, владелець самъ заведуеть хозяйствомъ, иметъ своего старосту, самъ ведетъ скотоводство, потому крестьяне здёсь никакой самосостоятельности не имъють и относятся къ дълу спустя рукава.

<sup>1)</sup> При разділів сіна, напримірь, по косамъ ділается такъ: всі сообща накладивають возы, стараясь по возможности уровнять ихъ; затімъ, стараясь по возможности уровнять ихъ; затімъ, старають жребій, кому какой возъ взять и каждый запрягаеть свою лошадь въ доставшійся ему возъ. Во время накладки возовь, постоянно идеть споръ. Но бросили жребій, и уже тогда споровь ніть, разві какой-нибудь "жадный станеть обижаться, что его возъ меньше. "Тогда бы смотріль, какъ накладивали", скажуть ему.

Наконецъ, есть примъры арендованія крестьянаму имъній въ полномъ составв. Деревня взяла въ аренду имвніе съ постройками, скотомъ за опредвленную плату и ведеть хозяйство самостоятельно. Для охраненія построекъ, собранныхъ продуктовъ-зерна, свиа и проч.деревня нанимаеть сторонняю человька, ньчто въ родь старосты, на обязанности котораго лежить также присмотръ за работами, чтобы работа производилась каждымъ артельщикомъ добросовъстно, а также присмотръ за скотникомъ. Староста только смотритъ за исполнениемъ, а хозяйственныя распоряженія производятся съ общаго совъта всъхъ артельщивовъ, которые съ общаго согласія опредъляють, гдь, что, когда свять и пр. Замвчательно, что этого старосту деревня не выбираетъ изъ своей среды, но нанимаетъ на сторонъ, чтобы это дъйствительно быль сторонній человікь, ничего общаго съ членами артели не имъющій. Нанимають старосту съ общаго согласія послъ тщательнаго обсужденія на сходкв: кто-нибудь предлагаеть нанять такого то, другіе говорять свои мивнія о немь, и, обсудивь, рвшають сообща, конечно, безъ баллотировки, нанять того или другого. Скотника нанимають такимъ же порядкомъ. Обработку земли въ арендованномъ имъніи крестьяне производять подобно тому, какъ и обработку круговъ, т. е. каждый обработываетъ такое количество, какое ему подъ силу. Часть работъ-возка навоза, молотьбы, покосъ-производится сообща, другія работы въ разділь; нечего говорить, что пропорціональное уравненіе роботь доведено до самой мелочной, щепетильной точности, и никто, полагаю, не сдёлаеть лишняго пудофута работы противъ другихъ. Изъ добытыхъ продуктовъ, въ имфніи оставляется вся солома и такое количество сена, какое необходимо для прокориленія скота; остальное стно ділится между артельщиками по числу косъ. Весь хлебъ молотится въ именіи; часть продается для уплаты аренды, а остальное дёлится между артельщиками, по числу круговъ, которое каждый обработываетъ.

Конечно, такой способъ артельнаго веденія хозяйства далекъ до идеала, но я и этому придаю огромное значеніе, потому что это шагъ впередъ.

Для врестьянь такое артельное арендованіе иміній выгодно уже потому, что даеть заработокь вблизи, не отлучаясь на сторону, не отвлекансь оть собственнаго хозяйства, что для одиночекъ притомъ и невозможно. Кромі того, разъ врестьяне сошлись для артельнаго арендованія имінія, то ділается гораздо боліє віроятнымъ, что, видя на ділі пользу оть артельной обработки земли сообща, оть содержанія скота сообща и пр., они скоріє бы переходили къ артельной обработкі и своихъ наділовъ, къ общинному хозяйству; скоріє бы

уничтожилась та рознь, тв эгоистическія отношенія, которыя существують въ деревняхъ.

Мнів разсказывали, что крестьяне деревни, арендующей имівніе, о которомъ я сообщиль, отличаются замівчательною дружбою. Говорять, наприміврь, что никогда нельзя встрітить кого-либо изъ крестьянь этой деревни одного въ кабакі, а если вздумаеть деревна погулять, то, въ свободное отъ работь время, всі идуть въ кабакі вмісті и гуляють сообща; говорять, что эта артель никогда не оставить своего однодеревенца пьянымъ въ кабакі и никого изъ своихъ не дасть въ обиду. Разсказывають, что, если кто-либо изъ крестьянъ этой деревни встрітить гдів-нибудь подходящую работу, то береть ее, рядится за всю деревню и, если нужно дать задатокъ, а у него ність денегь, то онъ идеть къ богачу изъ своей деревни и береть сколько нужно. Работу потомъ выполняють цівлой деревней и, говорять, никогда не случалось, чтобы деревня отказалась отъ работы—хотя бы впослівдствій оказавшейся невыгодною — если подрядился одинъ изъ однодеревенцевъ.

Конечно, такихъ, выражаясь по-мужицки, союзных деревень мало. Какую бы огромную пользу могли принести интеллигентные люди, желающіе заниматься земледѣліемъ, поселяясь въ деревняхъ и образуя между собою подобныя артели! .

Выучившись работать— а безъ этого ничего не будеть— они могли бы образовывать свои артели для аренды имёній, и какимъ бы отличнымъ примёромъ для крестьянъ служили эти артельныя хозяйства цивилизованныхъ людей.

Но для этого нужно умъть работать, нужно умъть работать такъ, какъ умветъ работать земледвлецъ-мужикъ. Нужно выработать въ себъ такія качества, чтобы стать способнымъ обходиться въ жизни безъ мужика, нужно пріобръсти мужицкія ноги, руки, глаза, уши. Нужно выработать себя такъ, чтобы хозяинъ-мужикъ согласился нанять тебя въ батраки и даль бы ту же цъну, какую онь даеть батраку из мужиков. Достигнуть этого возможно. Увзжать въ Америку не нужно. Учиться работать нужно у мужика, работая среди мужиковъ, на ряду съ ними и при той же, по возможности, обстановив. Несуть же-должны нести - интеллигентные люди солдатскую службу наравив съ мужикомъ. Не милують же ихъ въ траншеяхъ подъ Плевной! Между интеллигентными людьми процентъ годныхъ въ земледвльческую работу, по моему мивнію, не менве, чэмь между мужиками. Я убъждень-убъдился въ этомъ на опытьчто при добромъ желаніи сдёдаться земледёльцемъ, при неустанной работъ, здоровый, сильный, ловкій, неглупый человъкъ изъ интелли-

гентнаго класса можеть въ вса года пріобрести качества средняго работника изъ мужиковъ, даже, пожалуй, можетъ сдълаться — если онъ особенно винмателенъ-способнымъ обходиться безъ мужика, т. е. будеть умъть сдълать себь топорище, грабли, присадить косу и соху, сделать борону, съуметь убить и обделать скотину, выездить лошадь, срубить даже избенку. Если въ два года, при постоянной работв, онъ не достигнеть качествъ средняго батрака-рабочаго, то, значить, у него чего нибудь да не кватаеть, значить, онъ нечто въ роде того, что у мужиковъ называется "Вожій человівь". Многимъ, можеть, попажется слишкомъ малымъ назначаемый мною срокь два года, слишвомъ малымъ, въ виду того, что для достиженія степени магистра химіи или званія лекаря нужно тринадцать літь, но я имівю въ виду то, что туть будеть дъйствовать собственная охота, да еще то, что при воспитаніи интеллигентныхъ людей они все-таки нъсволько пріучаются къ физической ловкости, деятельности: игры, драви и т. п.; въ этомъ отношеніи, бурсави будуть имъть перевъсъ надъ кадетами, а кадеты надъ гимназистами. Разумбется, чтобы сдблаться магистромг-земледъльцеме, такимъ, какими бывають настояшіс мужики-земледізьцы, нужно тоже літь тринадцать, нужно тоже учиться съ малолетства.

По моему мивнію, и для землевладвльцевь-помвициковъ самое выгодное было бы сдавать овои иминін въ аренду крестьянскимъ артелямъ. Я говорилъ уже, что помещики большею частію состоять на службъ, исполняють разныя функціи такъ называемыхъ правлщихъ классовъ, начиная съ должности прокурора и кончая должностью нублициста, литератора и т. п., и сами хозяйствомъ не занимаются. Большинство, даже съ хорошихъ имфній, гдф есть заливные луга, получаеть самый ничтожный доходъ; многіе и вовсе съ им'вній никакого дохода не получають, иногда даже за удовольстве имъть хозяйство приплачивають. Доходность мала, потому что хозяйство ведется дурно и большая часть доходовь поглощается администраціей. Сначала, доходы еще были выше, пова возможно было пользоваться старымь тукомъ земли, нека были цёлы старыя постройки, возведенныя при крепостномъ правъ, пока прикащики могли по маленьку пустошить леса, пова не перевелся хорошій скоть и т. п. Но теперь, чемь дальше, темь хуже, и есть даже отличнейшія сь заливными лугами мивнія, которыя раззорены и запущены. Владвліцы теперь сами видять, что дело такъ идти не можеть, и ищуть арендаторовъ, которымъ сдають имвнія за самыя ничтожныя сумин. А арендаторъ нъмецъ, который имъніе береть только, если есть заливные луга и если есть возможность заставить крестьянь работать круги, платя;

напримъръ, 1,000 рублей, самъ хочетъ подучить на свою додю, по крайней мъръ, еще 1,200 р. — изъ чего же ему и биться? Да и гдъ же владъльцамъ самимъ заниматься козяйствомъ, и къ чему? Крупнымъ владъльцамъ самимъ заниматься нельзя, потому что кавая же есть возможность хозяйничать, напримъръ, на 10,000 десятинахъ; мелкимъ—тоже не стоитъ самимъ заниматься, нотому что всякая служба выгодите, чъмъ хозяйство, которое притомъ требуетъ ума, познаній, способностей, много физическаго и умственнаго труда. Да и жить-то въ деревить кто теперь захочетъ — нужда развъ заставитъ; каждому хочется жить въ обществъ своихъ, цивилизованныхъ людей и мить возможность дать дътямъ образованіе. Дюди изъ интеллигентнаго класса тогда только будутъ жить по деревнямъ, когда они станутъ соединяться и образовывать деревни изъ интеллигентнихъ людей.

Я думаю, едва ли кто изъ землевладельневъ станетъ спорить, что для нихъ единственное средство продуцировать свои именія--- это сдавать ихъ въ аренду, имфя въ имфијяхъ лишь шато для лфтней резиденцін. Кому бы не хотелось иметь богатыхъ, съ деньгами, фермеровъ, ведущихъ ховяйство по агрономіи, откармливающихъ чудовищныхъ быковъ, употребляющихъ для удобренія гуано и т. п. Не нужно быть пророкомъ, чтобы предсказать, что у насъ этого никогда не будеть, и что такое арендаторство, какъ въ западной Евроив, у насъ не имфетъ никакого смысла и никогда не разовьется. Класса мелкихъ арендаторовъ, которые имъли бы капиталы, умъли сами работать, могли брать въ аренду маленькія фермы, у насъ ність, да н не откуда ему взяться. Кром'в того, у насъ и фермъ то маленькихъ итть, да и быть ихъ не можеть. Разделить именіе на участки и настроить по нимъ фермъ-это все равно, что раздёлить деревню такъ, чтобы каждый дворъ сидель на отдельномъ участке. Да можно съ тоски умереть, живя зимою на такихъ фермахъ, да и работы сколько будеть каждому фермеру очищать сибгь у своей фермы и протаптывать въ снъту дорожки. Тутъ такъ занесеть снътомъ, что и подъ-усадьбъ, имъя много скота и лошадей, человъвъ 20 служащихъ и рабочихъ, приходится содержать человъка, который почти исключительно занимается очисткой снівга. А дітей то гдів учили бы эти фермеры? Нътъ, это совершенно невозможно. У насъ жить можно только деревиями.

Есть, конечно, и у нась маленькія относительно (50—100 десятинъ) имінія, для которыкъ маходятся арендаторы изъ крестьянъ. Обыкновенно такія имінія арендуются зажиточными многосемейными крестьянами, которые сами съ своими семьями икъ обработывають; но такіе арендаторы въ этихъ имъніяхъ не живуть, а живуть въ своихъ деревняхъ, гдф, кромф того, ведутъ хозяйство на своихъ надълахъ. Арендаторами болъе крупныхъ имъній являются разбогатъвшіе крестьяне, бывшіе господскіе прикащики изъ крестьянъ и дворовыхъ, изръдка мъщане и тому подобный людъ, обладающій самыми ничтожными капиталами, да и кромъ того понятія о томъ нешмъющіе, чтобы въ хозяйстві можно было затрачивать деньги. Такіе арендаторы сами обыкновенно не работають, да и работать не умъють, живуть въ родъ маленькихъ панковъ, капиталовъ не имъютъ, а если и имъютъ, то къ хозяйству не придагаютъ, ни знаній, ни образованія не им'вють и даже съ этой стороны не мотуть усиливать производительности. Все ихъ дёло заключается въ выжиманіи сока изъ мужиковъ. Хозяйство этихъ арендаторовъ ведется самымъ рутиннымъ образомъ, обыкновенно соединено съ торговлей, разнымъ маклачествомъ, деревенскимъ ростовщичествомъ и прочими атрибутами разжившагося простого русскаго человъка. Никакого хозяйствениято прогресса въ такихъ козяйствахъ не видно, все стараніе прилагается въ тому, чтобы по возможности вытянуть изъ имвнія все, что можно. Если такіе арендаторы имѣютъ больше доходовъ, чѣмъ помѣщики, то это потому, что они не такіе баре, живуть проще, сами смотрять за хозяйствомъ, не держать лишнихъ людей, дешевле платать за работу, не дёлають лишнихъ затрать, никакихъ прочныхъ улучшеній, а главное потому, что все это кулаки, жилы, безсердечиня піявицы, высасывающія изъ окрестныхъ деревень все, что можно, и стремящіеся раззорить ихъ въ конецъ. Тамъ, гдъ деревни позажиточнье, не ственены господскимъ имвніемъ и могуть дать отпоръ кудаку --тамъ такихъ арендаторовъ и не является.

Есть, наконець, еще одинь классь арендаторовь—это иностранцы: нёмцы, швейцарцы, которые арендують большія хорошія имёнія съ заливными лугами и большею частію имёють въ виду главнымь образомъ скотоводство и молочное хозяйство. Туть понадаются люди, обладающіе знаніемъ, образованіемъ, умёніемъ работать— швейцарцы именно. У этихъ— опать таки у швейцарцевъ больше— козяйство идеть хорошо, крестьянъ они такъ не затёсняють, расплачиваются честно, кулачествомъ, маклачествомъ и всякой подобной мерзостію не занимаются, пользуются даже уваженіемъ крестьянъ—швейцарцы въ особенности— которые всегда рады, если являются не сильно нажимающіе ихъ, дающіе работу и сами работающіе умственные люди, не баре. Мужикъ это сейчасъ видить и хотя всёкъ называеть нёмдами, но препрасно отличаеть швейцарцевъ оть нёмцевъ, которые

работать не умёють и не любять, и, чуть поправятся, относится къ мужику съ презръніемъ и съ тою подлою грубостію, которой вообще отличаются німцы, особенно наши русскіе. Мужикъ сейчасъ видить, что швейцарецъ—самъ мужикъ, черной работы не боится, и въ мужикъ видить человівка.

Всё эти арендаторы, какъ свои, такъ и чужіе, хозяйства не поднимають. Я вижу только одинъ способъ сдати поміщичьихъ иміній въ аренду, выгодный для поміщиковь, крестьянь и государства—это сдача цілыхъ иміній въ полномъ ихъ составі въ аренду на долгій срокь за посильную плату крестьянскимъ обществамъ, для веденія въ этихъ имініяхъ артельнаго хозяйства.

Такой способъ сдачи въ аренду цёлыхъ именій крестьянскимъ общинамъ быль бы очень выгодень для землевладъльцевъ-я очень настанваю на этомъ, потому что помъщики постоянно твердять о бездокодности сельскаго хозяйства — такъ какъ общины, безъ сомнения, платили бы болбе, чемъ даеть живущій на мужицкій счеть прикащикь или арендаторъ. Зачемь туть еще посредствующе члены-паражиги. У общины, конечно, было бы гораздо меньше накладныхъ расжодоть, работа стоила бы дешевле, потожу что каждый работаль бы на себя и не тратиль бы силу безнолезно; всв смотрвли бы за общимъ дъломъ, вследствіе чего было бы меньше хозяйственныхъ ошибокъ; навонець, въ каждой общинь навврно нашлось бы одинь, два, а то и боже, хозяевь, синслящихь вь дель, тогда какь встретить между прикащиками-управителями и старостами настоящаго хозяина большая ръдвость. Нъть никакого сомнънія — разъ дъло заведется и станеть на прочную ногу-что такія арендующія инвнія общины будуть протрессировать и скорбе выработають правила наивыгодибищихъ способовь хозяйствованія для каждой м'естности. Теперь же владілець или арендаторъ имънія — будь онъ даже самъ профессоръ агрономіи одного изъ нашихъ агрономическихъ заведеній-попавъ на хозяйство, сейчась же бросить "агрономію" и станеть думать уже не объ улучпинныхы плугахь, многопольныхь свиооборотахь, а объ томъ, какъ бы моловчве затеснить мужика выгонами и отрезками.

Это върно!

Совершенно понятно, что казарменно-фабричное батрачное хозяйство, если и можетъ конкурировать съ единоличнымъ разрозненнымъ козяйствомъ—да и то въ такомъ только случав, если немногія лишь лица ведуть батрачное хозяйство, вслідствіе чего батраки дешевле пареной рішы—то не можеть конкурировать съ общиннымъ кооперативнымъ козяйствомъ.

обыкновенно, частные арендаторы вовсе не хозяева, а маклаки,

кулаки, народныя ціявицы, люди, хозяйства не нонимающіе, вемли не любящіе, искры Божьей не имфющіе. Но мало того, что между арендаторами мало хозяєвь, они къ тому же являются съ голыми руками, съ пустымь карманомъ, разсчитывая только на возможность затъснить мужика. Совства другое арендующая имфніе община—она ивляется съ гарантіей, съ капиталомъ: эта гарантія, этотъ капитальем общиная организація, ея круговая порука, ея крімость землів (а что представляєть голоштанникъ арендаторъ?), ея руки, ся рабочій скоть, ея орудія.

Такихъ арендаторовъ, которые вели бы батрачное ховяйство съ своимъ рабочимъ скотомъ, съ своими орудіями—нѣтъ; всѣ арендаторы ведутъ хозяйство при помощи тѣхъ же крестьянъ, которыхъ работатъ у нихъ побуждаетъ, вслѣдствіе недостатка крестьянскихъ надѣловъ, необходимость въ отрѣзкахъ, покосахъ, выгонахъ, лѣсѣ, деньгахъ.

Арендаторы хозяйничають тыми же рутинными: способами: и въихъ хозяйствахъ никакого прогресса не замвчается; ничего ожи не вводять—ни улучшенныхъ системъ, ни машинъ. Да и разсчета нътъ дълать это при существующей дешевизнъ труда и обили земли: микакія машины не дають тёхъ выгодь, какія даеть самое примитивное приложение труда къ свъжимъ землямъ, которыхъ не оберешься. Арендаторъ или прикащикъ, совершенно напрасно, за свой ненужный трудъ посредника, получаетъ плату, которая извлекается изъ крестъянъ; да еще, кромъ того, тъ же крестьяне платять за всъ ошибки арендатора, за всю его неумълость. Встрътить между арендаторами настоящаго хозяина, человъка образованнаго, обладающаго научными внаніями и хозяйственною опытностію, дающими ему возможность производительные направить трудъ, необычайная рыдкость, такая же рыдкость, какъ встретить настоящаго знающаго хозямиа между вежлевладельцами помещиками. Вся сила, какъ хозяйствующихъ владельневъ, такъ и арендаторовъ, заключается въ зависимости, бъдности: престьянъ и въ дешевизнѣ труда.

Наконецъ и то сказать, арендаторъ чужой человъкъ—сегодня онъздъсь, завтра тамъ. Онъ стремится витянуть изъ имънія все, что можно, и затъмъ удрать куда нибудь для новой эксплуатаціи, или уйти на покой, сдълавшись рентьеромъ. Между тъмъ, арендующах имъніе община остается всегда тутъ, на мъстъ, и будетъ всегда держать имъніе въ арендъ, если это ей выгодно. Для общины нътъ вытоды раззорять имъніе, сводить его на нътъ, и чъмъ дальше, тъмъ больше она будетъ нуждаться въ немъ, по мъръ увеличенія населенія, и все болье и болье будетъ разработывать пустующія земли.

Сдавая имвніе въ аренду общинв, владвлець, если онъ желаеть

льтомъ жить въ деревнъ, можетъ оставить за собой усадьбу, котерал общинъ, конечне, не нужна. Если владълецъ интересуется хозяйствомъ, то опять таки нието не мъщаетъ ему оставить за собою какую ни-будь спеціальную часть, напримъръ, скотоводство, или заниматься садоводствамъ, огородничествомъ, имъть опытное поле, маленькую ферму... Да и сами общинники-крестьяне, если владълецъ есть человъкъ дъла, настонщій хозяннъ, безъ барскихъ затьй, не чудить, никогда не побрезгають его совътами. Повърьте, что никакихъ препятствій для владъльца не будеть, если онъ захочеть сдълать какія нибудь капитальныя улучшенія, ввести новую систему. Мужики, ей Богу, вовсе не отакъ глупы — они только любять, чтоби настоящее долю было, а не такъ: нишкъ! брыкъ! туда, сюда и ничего нъть!

Я въ особенности налегаю на то, что сдача имѣній въ аренду крестьянскимъ общинамъ для артельной обработки выгодна для владѣльцевъ и представляетъ единственный исходъ изъ ихъ—не знаю, какъ выражитьси — страннаго положенія. Землевладѣльци постоянно жалуются на невыгодность козяйства, на дороговизну рабочихъ, точно желали бы или возвращенія крѣпостного права, или какого то закрѣнемали бы или возвращенія крѣпостного права, или какого то закрѣнемали бы или возвращенія крѣпостного права, или какого то закрѣнемали бы или возвращенія крѣпостного права, или какого то закрѣнемали бы или возвращенія способовъ приговоръсномъ способамъ козяйствованія. Очевидно, что имъ остается только служить, пока есть служба, а для изысканія способовъ эксплуатаціи земель обратиться къ тѣмъ, которые около земли обходиться умѣютъ.

Снажу еще разъ: я не теоретически пришель къ тъмъ соображеніямъ, которыя изложиль въ этой статьъ. Дъйствительная жизнь въ деревнъ, жизнь, съ которой я познакомиль васъ въ моихъ письмахъ, наблюденія надъ положеніемъ крестьянъ и землевладъльцевъ, привели меня къ этому. Я думаю, что каждый, кто вникнетъ въ эту жизнь, придетъ къ тъмъ же заключеніямъ.

Земли много—такъ много, что и обработать ее всю нёть возможности. Земля богата и производительность ея можеть быть громадно увеличена. Трудъ земледёльца можеть превосходно оплачиваться, будь онъ хотя немножко пораціональнёе приложень... Словомъ, всё данныя для развитія хозяйства, для благосостоянія есть, а между тёмъ... всё, и владёльцы, и крестьяне, бёгуть отъ этой вемли, отъ этого хозяйства. Помёстное хозяйство — и дворянское, и купеческое, и мёщанское, всякое номёстное хозяйство — не имёсть будущности. Общедеревенсное крестьянское хозяйство въ настоящемъ его видё тоже ничего хорошаго не представляеть, и въ дальнёйшемъ своемъ развитіи жизнь деревни не придегь ли къ царству кулаковъ? Ни въ помёстномъ, ни въ деревенскомъ хозяйствё никакого хозяйственнаго

прогресса нѣть, да и не можеть быть до тѣкъ поръ, пока существующее хозяйство не замѣнится артельнымъ хозяйствомъ, на инкъь, новыкъ основаніяхъ. Повново ли, что туть дѣло не въ той или другой системѣ полеводства или скотоводства, а въ самой сути, въ самыхъ основахъ.

Я устроние свое ховниство преврасно. Результатовь, могу сказать, достигнуль блестащихь. Система козниства, если она не во всёхъ частяхь у меня вполив проведена, то, по крайней мерф, совершенно для меня ясна. И что же? я вижу, что стоить миф, не то что бросить ховниство, а тольно заболёть, и все пойдеть прахомъ — никто ме будеть знать, что дёлять, гдё что сёлть. Это понимаеть и мой староста, и другіе крестыне. "Умрете—и ничего не будеть, все прахомъ пойдеть", говорить староста. "Кончится тёмъ, что и вы сдадите имёвіе въ аренду нёмцу", говорить миф одвиъ мужикъ. И дёйствительно, умри я—и все разрушится, если дёти мои не перейдуть къ новой формь хозниства, яв сдёлаются сами землеоплацами, не съумънть создать инмеллигемимую деревню, работающую на артельному началь.

Человаку тажь свойствению желать, чтобы дало рукъ его продолжалось; жалко подумать, что все должно разрушиться послё его смерти. И въ самомъ дёлё, сдёлай такъ или иначе, а все таки непремінно кончится тімь, что вемли опать заростуть лозникомь, скоть, выведенный съ такою любовью, погибнеть, рощи будуть безтолково порублены, все придеть въ запуствніе и всвиь воспользуется какой нибудь кулань-арендаторь или прикащинь. А между темь, перейди мое ховяйство въ руки общины, артельно, сообща, ведущей хозяйство, оно продолжало би процвътать и развиваться. За примърами ходить не далеко: что сдълалось съ стадами скота, тщательно подобраннаго и выведеннаго любителнии спотоводства, которыхъ и прежде бывало не мало? — На моихъ глазахъ погибли здёсь превосходныя стада свота, и какъ погибли! -- такъ, что даже и следовъ не осталось. И посмотрите, гдв у насъ сохраняется хорошій скоть-въ монастыряхь, только вы монастыряхь, гдв ведется общинное хозяй $cmso^{-1}$ ).

<sup>1)</sup> Говорять, что человых гораздо лучше работаеть, когда хозяйство составляеть его собственность и переходать въ его дытямь. Я думаю, что это не совсымь вырно. Человых желательно, чтобы его дыло — ну, хоть выводь скота—не пропало и продолжалось: Гды же прочные, какъ не въ общинь? Въ общинь, выведенный скоть останется и найдется продолжатель. А изъ дытей, можеть, и ни одного скотовода не выйдеть.

Нѣтъ нивакого другого исхода, какъ артельное хозяйство на общихъ земляхъ!

Раціональные агрономы скажуть, можеть быть: да будеть ли прогрессь въ хозяйствъ, когда оно перейдеть въ руки невъжественныхъ мужиковъ? Все, что выработано агрономическою наукою, не будеть извъстно невъжественной мужицкой общинъ, которая станеть держать простой скоть въ холодныхъ хлъвахъ, будеть кормить его не по нормамъ, выработаниямъ наукою, будеть пахать простими сохами и пр., и пр.

На вопросъ отвъчу вопросомъ. А гдъ же теперь прогрессъ въ хозяйствъ? Кому же извъстно то, что выработано наукой, и въмъ оно примъняется? Гдъ, кромъ дутыхъ фальшивыхъ отчетовъ, существуетъ это пресловутое раціональное хозяйство? Что вышло изъ всъхъ этихъ школъ, въ которыхъ крестьянскіе мальчики отбывали агрономію? Что вышло изъ этихъ опытныхъ хуторовъ, фермъ, учебныхъ заведеній? Что они насадкли? Да, наконецъ, куда дъваются агрономы, которыхъ выпускаютъ учебныя заведенія? Одни идутъ чивовниками въ коронную службу, другіе идутъ такими же чиновниками на частную службу, гдъ прилагаютъ свои агрономическія знанія къ нажиму крестьянъ посредствомъ отръзокъ, выгоновъ.

Повърьте, что хуже не будеть, потому что хуже теперешняго хозяйствованія быть не можеть.

Напротивъ, когда устроится прочно хозяйство общинъ на артельномъ началѣ, то будеть такой прогрессъ въ хозяйствѣ, о какомъ мы и помышлять не можемъ. Сила, когда она сила, свое возьметъ: при переправѣ черезъ Дунай Скобелевъ исполнялъ должность ординарца!

Не бойтесъ! крестьянскія общины, артельно обработывающія земли, введуть, если это будеть выгодно, и травостяніе, и косилки, и жатвенныя машины, и симентальскій скоть. И то, что они введуть, будеть прочно. Посмотрите на скотоводство монастырей...

Если существують странствующіе коновалы, волночесы, трещоточники, швецы и т. п., то почему же не быть странствующимъ учителямъ, медикамъ, агрономамъ? Прівзжалъ же въ прошломъ году извістний агрономъ и скотоводъ Бажановъ къ намъ просвіщать нашихъ хозяевъ и земство. Все будетъ: если теперь у крестьянъ существують свои неоффиціальныя школы, свои бабки, свои костоправы, дізды, знахари, то ніть сомніти, что разбогатівшія при новомъ порядкі общины не останутся въ томъ же положеніи, какъ теперь: оні заведуть школы граматности, агрономическія и ремесленныя училища, консерваторіи, гимназіи, университеты.

Дийствительно полезная наука пронивиеть и вы общины. А пона! нова еще масса темна...

Мало ли теперь интеллигентных людей, которые, окончивь ученье, не хотять удовдетворяться обычной деятельностию—не котять идти въ чиновники? Люди, прошедние универвитеть, бёгуть въ Америку и заставляются простыми работниками у американскихъ плантаторовъ. Почему же думать, что не найдется людей, ноторые, научившись работать по мужники, станутъ соединатыся въ общини, брать въ аренду имёнія и обработывать ихъ собственными руками при содёйстви того, что дветь знаніе и маука.

Такія общины интеллитентимаь земледёльцевь будуть служить самыми лучшими образцами для врестыньских общинь. Такія ховяйства будуть служить гораздо лучшими хозяйственными образцами, чёмь всякія образцовыя казонныя фермы или образцовыя пом'єщичьм им'єнія. Если знаніе, наука можеть принести пользу въ хозяйстві, то воть туть-то, въ этихъ общинахъ, вынажется все ея значеніе.

Наконецъ, почему же бы выучившимся работать интеллигентнымъ людямъ не вступать въ союзъ съ крестьянами для совийстнаго арендованія й обработки земель? Почему же бы интеллигентнымъ людямъ не идти въ крестьянскія общины учителями, акумперками, докторами, агрономами, въ качествъ старостъ?

Покажи только, что ты дёйствительно не правдно болгающійся, а настоящій, способный работать умствежный человікъ—и община приметь тебя, прианаєть тебя своимъ, будеть слушать тебя и твою науку.

Въ настоящее время, идуть толки объ устройствъ народныхъ сельско-ховяйственныхъ школъ. Не менте важно было бы, по моему мнанію, устроить по близости отъ университетскихъ городовъ практическія рабочія школы, гдт желающіе могли бы обучаться зеиледельческимъ работамъ, т. е. могли бы учиться косить, пахать, воебще работать по мужицки.

## VIII.

Какъ вытряхнуло насъ изъ колеи, такъ и сидимъ, разинувъ рты, и все чего-то ждемъ. Никакъ не можемъ оцять зарыться въ навозъ, прійти въ то блаженное состояніе, когда всё наши мысли были сосредоточены на дровахъ, хлёбъ, скотъ, когда ни до чего другого намъ дъла не было.

Я писаль вамь, какь и вь наше захолустье стали врываться энгельгардть.

струи иного воздуха и полегоньку насъ поменеливать. Платки съ изображеніями предводителей и героевъ сербскаго возстанія, бармии съ трехцвётными галстухами, бёло-сине-красные карандами. А вотъ и безсрочныхъ забирають, лошадей требують; кружки съ красными крестами, книжки съ красными крестами, нобирающіяся по міру солдатки.

Посмотрели бы вы на насъ, вакіе мы тогда были, какъ высоко мы тогда подняли головы. Намъ казалось, что и мы нужны, что и мы чего нибудь да стоимъ.

Войны мы не боялись, страновь никакихь не разводили. Мы были увёрены въ своей силё, были увёрены, что побёдимъ. "Неужто-жь наша сила не возьметъ? Какъ денегъ нётъ? Не хватитъ денегъ — царь велить еще надёлать. Какой тамъ турокъ? И Кастиполь возъмемъ, и турещкую землю заберемъ — полно турку бунтовать! И Англичанкъ въ хвостъ ударимъ!"

Петербургъ, чиновникъ—тотъ боялся. Чего, чего тамъ на говорили: и солдати-то наши распущены, молоды, выправки настоящей не имъютъ, и оружія-то у насъ настоящаго иътъ, и денегъ нътъ, и Европа-то вся противъ насъ.

Въ началъ поября, я канъ-то поъхалъ на станцію. Такъ себъ пе-вхалъ: понюхать, узнать, что новенькаго, на проходящихъ солдать посмотръть. Прінтно побыть въ народъ, когда чувствуещь собя въ нъкоторомъ родъ единицей и ничего не боишься. Семь лътъ передъ тъмъ просидълъ я въ деревнъ, чувствуя себя нулемъ, сознавая, что я ровно ничего не стою, что мнъ такъ только, изъ милости, дозволяется жить. И вдругъ показалось, что и я на что-нибудь годенъ, что и я что нибудъ да стою.

Итакъ, вду на станцію. Моровъ знатный, снъгу много; гуськомъ вздили. Подъвзжаемъ. Подлъ станцім костры, множество саней, запряженныхъ мохнатыми мужицкими лошаденками, толны бабъ, дожидающихся того или другого повзда, чтобы въ послъдній разъ взглянуть на сына, мужа, сунуть ему рубликъ, какую нибудь рубаху.

На станціи грязно, пахнеть махоркой и особымь солдатскимь духомь, который слышится даже на улиць, когда проходить рота солдать. Кромь обыкновеннаго "господскаго" буфета, въ сторонь особый столь, съ большими графинами простой водки, грудами булокь, сельдей-ратниковь, какихъ-то заплесневълыхъ колбасокъ, негодныхъдля "господскаго" буфета, и прочей невзрачной солдатской закуски.

Туть я встрѣтилъ станового, который суетился на счетъ какой-то мобилизаціи; и сосѣда помѣщика, только что возвратившагося изъ-за границы. Я тотчасъ же почувствовалъ, что "не боюсь", не ощущаю

того безотчетнаго страха, который ощущаль передь начальникомъ прежде, той нервной дрожи, которая заставляла прежде какъ-то ежиться. Да и становой точно не тоть; не ходить козыремъ, а какъ-то пришипился, точно самъ боится. Оно и понятно: туть офицеры военные, молодцы все, на войну ёдуть; что имъ какой нибудь становой или господинъ номощнивъ исправника! А вёдь это, согласитесь, имъетъ вліяніе, когда видинь, что цёлая куча людей не боится того, кого ты боялся.

Разговорились съ сосёдомъ-помёщикомъ. Его, только-что возвратившагося изъ-за границы, видимо поразила происшедшая во всемъ неремёна. Разумёстся, разговоръ тотчасъ же зашелъ о войнё. Помёщикъ, находившійся еще подъ вліяніемъ заграничныхъ и петербургскихъ внечатлёній, высказывалъ сомнёніе въ успёхё. Я же нисколько не сомнёвался, говорилъ съ энтузіазмомъ, доказывалъ, что, когда люди сражаются за идею, то они всегда побёждаютъ, что тутъ дёло не въ болёе или менёе усовершенствованномъ оружіи, что и набранная отъ сохи мужицвая рать, вооруженная топорами, одержитъ верхъ. Становой, котя и не горячился такъ, какъ я, но, какъ начальство, тоже меня поддерживалъ. Сосёдъ приводилъ обыкновенныя доказательства о молодости солдать, а я сыпалъ примёрами изъ французскихъ войскъ прошедшаго столётія...

## - А Дунай?

- Дунай. Этакіе-то не перейдуть! указаль я на ввалившуюся въ комеату толиу вдоровыхь, молодыхь солдать, которые, промерзнувъ въ колодныхъ вагонахъ, забъжали погръться и, потопывая ногами, окружили солдатскій столь съ водкой.—Этакіе-то не перейдуть! вы посмотрите только на нихъ! И Дунай перейдемъ, и Балканы, и Турецкую вемлю заберемъ, и Константинополь возьмемъ. Можеть, и побьютъ насъ въ началъ, но въ концъ-концовъ все заберемъ.
- Ну, положимъ, согласился сосёдъ, что турокъ разобъемъ, но ужь Константинополь не возьмемъ этого Европа никогда не дозволитъ. Вы прочитали бы только, что пишутъ, что говорятъ за-границей.
- И Европу расколотимъ! И въ Европъ мужикъ будетъ за насъ. Кто пишетъ противъ насъ? Англійскіе, нъмецкіе, венгерскіе, турецкіе баре. Вотъ кто пишетъ, а мужикъ и въ Европъ за насъ будетъ.

Спорили, горячились, даже объ закладъ побились—становой и раз-

Всё съ нетеривніемъ ждали войны. Перешли черезъ Дунай; перешли черезъ Балканы; подъ Плевной застряли—заминка вышла—но и тутъ никто не сомнёвался, не падалъ духомъ. Опять перешли черезъ Балканы. Кастиполь... Кастиполя не взяли.

Недоумѣніе вакое-то было. Появились раненые воины. Пошло ликованіе. Недоумѣвають, но всѣ чего-то ждуть, на что-то надѣются. Послѣ войны будеть лучше. Теперь за внутреннія дѣла возьмемся! проговорили газеты.

Богь вняль сёрой мужицкой молитвё, увидёль праведные сёрые мужицкіе труды: урожай хлёба быль на рёдкость, травы отличныя, лень, конопелька, картошка—все уродилось. Цёны на хлёбь понизились на три рубля, скоть сильно вздорожаль. Всё возликовали; мужикъ вздохнуль свободнёе. Хлёба и картошки въ волю, по всёмь деревнямь свадьбы, чуть не всё вёковухи замужъ повышли... Какъ вдругь на мужика, ни съ того, ни съ сего, напустили новыхъ начальниковъ—и пошли разныя "строгости".

Еще летомъ разнесся слухъ, что, въ помощь къ прежимъ начальникамъ, будутъ заведены еще новые начальники. Многіе радовались этому, въ особенности сидящія на своихъ унылыхъ усадьбахъ слезливыя барыньки, втчно боящіяся разбойниковъ, поджигателей, грабителей, о которыхъ и не слышно въ нашихъ палестинахъ. Барыни думали, что новые начальники, верхами на конакъ, будутъ разъвзжать по своимъ участкамъ и за всемъ зрить, на подобіе потербургскихъ городовыхъ или, еще того лучше, знаменитыхъ лондонскихъ полисмэновъ. Побзжай тогда безъ опаски, куда хочешь: ни мятелей, ни волковъ, ни разбойниковъ тебъ бояться нечего. Застигнетъ тебя мятель—объёзжающій участокъ урядникъ выведеть на дорогу; напали на тебя волки, прилетить урядникъ-и всёхъ волковъ своей шашкой изрубить; объ разбойникахъ и говорить нечего: всъхъ разбойниковъ, воровъ, конокрадовъ урядникъ переловитъ и въ клоповникъ, куда волостныхъ старшинъ за недоимки сажають, засадить. Не менъе барынь, радовались новымъ начальникамъ тъ помъщики, которые въчно судятся съ крестьянами. Въ самомъ дълъ, есть такіе несчастные, которые все только судятся, такъ что имъ и хозяйствомъ заниматься некогда; все судятся-и въ волости, и у мирового, и у начальниковъ разныхъ. То работники не живутъ; какъ ни сделаютъ крыпо условіе, смотришь, поживеть недылю, другую-и убываль; то крестьяне работь не исполняють: возьмутся, напримерь, лугь убрать, скосять, все какъ следуеть, копны поставять, а тамъ, смотришь, копны стоять да стоять, и снёгь уже выпаль, а конны все на лугу стоятъ; то потравы, то порубы; на поденьщину никто не ходитъ, ягодъ и грибовъ никто продавать не носить, въ пастухи никто не нанимается, скоть въ поле некому выгнать. Вздить баринъ по судамъ, а толку все нътъ; навозъ чуть не до августа остается не вывезеннымъ: у людей все сжато и свезено, а у него еще не начинали жать. Больтиую надежду возлагали такіе господа на новыхъ начальниковъ: омъ скрутить мужика въ бараній рогъ, омъ заставить літняевъ работать; омъ и работниковъ, которые не живутъ, потому что ихъ плохо разсчитывають, удержить; омъ потравы и порубы уничтожить; омъ и на поденщину ходить ваставить, омъ ягоды и грибы продавать прикажетъ, омъ воровство всякое уничтожить, потому что первая забота его будетъ—охранять собственность.

Грешний человеть, я сомневался, чтобы новымъ начальникамъ удалось предупреждать мятели, волновъ, пожары, конокрадовъ. говорить о жанихъ нибудь деревенскихъ начальникахъ, когда сама петербургская полиція—и та предупреждать не можеть. Воть еще недавно, чуть полгорода водой не залило! Сомнъвался даже и въ томъ, чтобы урядникамъ удалось способствовать открыванію преступленій: что само откроется, то и откроется. По старой привычкъ прибъгать къ книгамъ, я и въ книги заглянулъ. Туть же кстати "Энцивлопедія ума" вышла. Захотвлось вообще ума набраться, а откуда же, думалось мив, его легчо набраться, какъ не изъ такой жишжи, въ которой собраны умныя слова, высказанныя умными людьми всёхъ странъ и всёхъ временъ. Книжица, вижу, небольшая, осилить не Богь знаеть какъ трудно; дай-ка, думаю, почитаю. И вотъ въ этой-то "Энциклопедіи ума" начиталь я умное изреченіе одного известнаго мыслителя, который говорить: ' "опытность доказала, что, чты менте у народа начальниковъ, тты лучше". Такъ ли это? Давно уже живу я въ деревив, въ такомъ захолустьи, куда начальство въ кси-то въки навертывалось, а между тъмъ, никакихъ преступленій не вижу. О грабежахъ, убійствахъ, преднамфренныхъ поджогань ужь и говорить нечего, (по даже воровство за ръдкость, а если и случится, то такіе пустяки, что и сказать нельзя, воровство это или шалость. Конокрадство, о которомъ уши протрубили газетина редкость. Если носчитать, что стоять новые начальники, да если притомъ считать не одно только жалованье, а всю ту массу невидимыхъ расходовъ, которые несеть мужикъ отъ разныхъ начальническихь выдумовь и "строгостей", то составится такая сумма, что и деситой части ен хватить, чтобы откупиться оть всёхь конокрадовь и воровъ. Но мало того, именно конокрадовъ-то начальникъ и не изловить, потому что въ настоящіе конокрады идуть что ни на есть умивище люди, а въ новые начальники идуть тв, которые ни къ жаному другому м'всту прибиться не могуть.

Слына о томъ, что будуть заведены новые начальники, я, признаться сказать, думаль, что они будуть не для начальствованія, а такъ себъ, для "формальности", для того, чтобы дать кусокъ хлъба заслуженнымъ воинамъ. Мало ли попорчено людей за эту войну, отчего же не вознаградить ихъ за службу, давъ имъ приличныя званію мъста?

Пускай себѣ ѣздить по участку! усатый кавалеръ, верхомъ, при мундирѣ—отлично! Губернаторъ ли поѣдетъ, архіерей ли—впереди становой, по бокамъ кареты усатые молодцы при шашкахъ—красиво, а главное, форменно. А то теперь, ѣдетъ архіерей, впереди волостной старшина верхомъ скачетъ, ни виду, ни носадки, мужикъ, възипунѣ, токько медалишка на шеѣ больтается, на лошади сидѣтъ не умѣетъ, локтями машетъ, иной еще на кобылѣ выѣдетъ. То ли дѣло ловкій кавалеристъ при формѣ!

Вышло, однако, совсёмъ не такъ. Заслуженнымъ воинамъ новыхъ мёстъ и понюхать не дали; въ новые начальники поступили благо-родные, чиновные люди. Ташкентцы самаго нившаго разряда. Все, что не находило себё никакого исхода, все, что не могло прибиться ни къ какимъ мёстамъ, все это попало въ новые начальники. И чего же ожидать отъ этой орды "благородій", которой отдали подъкоманду мужика? Самаго поверхностнаго знакомства съ этимъ людомъ достаточно, чтобы предсказать, какъ онъ будетъ управляться. Сочтите только, что если ему по полуштофу въ день потреблять—а что ему полуштофъ!—такъ и то нужно 72 рубля въ годъ. Ну, гдё же тутъ "благородному" человёку на какихъ-нибудь 200 рублей жить!

Извъстно, какъ многое измънилось послъ "Положенія". Были мировые посредники, наступили мировые суды. Народъ сталъ отвыкать отъ порокъ, мордобитій, даже въ судахъ стали говорить "вы". Полиція и та много измінилась. Прежніе дантисты повывелись или присмиръли при новыхъ порядкахъ. Ну, конечно, въ случав чего, покричить начальникь, посердится, поругается, а чтобы пороть или въ морду-ни-ни. Я очень хорошо помню старое время до "Положенія"; помню еще то время, когда въ хорошихъ домахъ становой съ господами не объдаль, а если и объдаль, то гдъ-нибудь на кончивъ стола; помню, когда и исправникъ, подъбзжая въ госнодскому дому, подвязываль колокольчикь. Совсемь другіе порядки тогда были. Безъ водки, порки, мордобитій, полицію среди мужика тогда и представить себъ было невозможно. Послъ "Положенія" много измънилось. Исправникъ сталъ важнымъ лицомъ, изъ города выбажаетъ ръдко; ни къ кому не лъзетъ-неприлично; съ мужикомъ въ неносредственное соприкосновение не входить. Исправникъ теперь, по важности, сталь въ родъ того, что прежде быль губернаторъ; уъздимя дамы, если онъ молодой, называють его "notre chef", а ныившнія деревенскія бабы даже не знають, какая такая "исправницкая ямчница"

бываеть. Исиравникь занимается теперь высшими дёлами. Предположить, что исиравникь сорветь съ мужика троякъ, это все равно, что предположить, что губернаторъ возьметь съ кого-инбудь четвертную. Въ какихъ-инбудь двадцать лёть все облагородилось, отвыкло отъ ручной расправы, даже становые не тё стали, водки иногіе не пьють, въ госнодскихъ домахъ приняты, съ господами об'ёдають, ирямо къ парадному подъйзду съ колокольчиками подъйзжають, такъ что старне слуги, привыкшіе къ прежнимъ порядкамъ, только дивуются: "не тё ужь господа стали!"

Муживъ, въ послъднее время, зналъ только своего волостного, своего старосту, своего сотскаго, своего писаря (кстати: говорять, что и волостные писаря тоже будуть чиновниками, будуть состоять на коронной службъ, по назначению отъ начальства). Въ кои-то въки, бывало, провдеть становой или пожарный "агель", или налатскій чиновникъ--этотъ больше на мельницы, маслобойки, на торговлю налегаетъ. Да и пробдетъ начальникъ только по главнымъ дорогамъ, отъ волости до волости, или по господамъ, за которыми недоимки есть, а въ деревни, лежащія въ сторонь, и не заглянеть. Теперь же не то: этот всюду шнырить; онь знаеть, что въ глухой деревнъ скорфе непорядовъ найдетъ и штрафъ сорветъ. И что сделалъ мужикъ такое, что на него, ни съ того, ни съ сего, напустили орду "благородій"? А напустили-то именно на мужика. Пом'вщику что! вакое оно къ нему отношение имфетъ? развъ вабдетъ насчетъ установки вешекъ но дороге напомнить или насчетъ поправки какогонибудь мостика, или повъстки какія-нибудь завезеть. Къ поміщику онъ въжливъ, почтителенъ, дожидается на кухнъ, не сядетъ безъ приглашенія, котя бы и изъ "благородныхъ" былъ. Сорвать тоже съ номѣщика нельзя; ревве кто изъ милости овсеца лошадке пришлетъ наи лужовъ пложенькій пожертвуеть. Притомъ же, тімь поміщивамь, у воторыхъ поминутно бывають ссоры съ врестыянами насчеть порубовъ, потравъ, неисполнения работъ, и онг человъкъ нужный. Всетаки же прівдеть, накричить на мужиковь, страху напустить, а мужикъ прика ужасно боится, сейчасъ робеетъ и чувствуетъ себя виноватымъ, подобно тому, какъ робъемъ мы при появленіи жандарма.

Словомъ сказать, помъщикамъ, чиновникамъ эти новые начальники ни почемъ, они даже понять не могутъ, чего тутъ бояться.

Совствы другое дело-мужикъ...

Поменикъ можеть учреждать у себя въ усадьбе ночные караулы или не учреждать,—никому до этого неть дела, а въ деревне, будь она хотя изъ двухъ дворовъ, приказано быть ночному караулу. Моровъ ли, мятель ли—караульный не долженъ спать, долженъ всегда

быть на лицо, стучать въ доску, опращивать провзжающимь. Задрем - леть человекь, отлучится въ избу погреться, трубочки нокурить... вдругь, налетель "онь"!

Помъщивъ можетъ строиться какъ онъ хочеть; хоть носреди сънного сарая овинь ставь-никому до этого неть дела; номещикь можеть обсаживать постройки деревьями или не обсаживать, можеть имъть кадки съ водой или не имъть, можеть имъть пожарные инструменты или не имъть. А въ деревив не такъ: строиться долженъ по плану, какъ начальники требують, не разбирая, есть ли достаточно земли или нъть, удобно это тебъ или нъть. Хоть нодъ кручей овинъ ставь, а чтобы было узаконенное разстояние, хоть за версту по воду ходи. Приказано насадить по улицъ березки-сади, хотя бы это было совершенно безнолезно, неудобно и даже невозможно. Кадим чтобъ вездъ съ водой были, сческовъ чтобъ на печахъ не сушили, инструменть чтобы у каждаго положенный быль, чтобы надъ каждымъ домомъ была дощечка съ изображениемъ того инструмента, съ которымъ долженъ выходить на пожаръ хозяинъ. Налетель онт: тутъ хлъвущовъ для гусей безъ дозволенія придъланъ, тамъ амбарушка не на мъсть стоить, у того березки васохии, у того пожарной дощечки нёть...

Помѣщикъ можетъ отверять или не отверять форгочку въ комнатѣ для очищенія воздуха; можетъ мѣнять или не мѣнять рубаху—
кому до этого дѣло? А насчеть мужика строго: приказано было избы
"студить", какъ выражаются мужики, то есть растворять по нѣскольку
разъ въ день двери въ избахъ для очищенія воздуха; приказано было
для чистоты по два раза въ недѣлю мѣнять рубаху.

У пом'вщика "онь" тихь, прівзжаеть трезвый, сь утра просить починить дорогу, при этомъ извиняется, оправдывается тімь, что и на него начальство налегаеть, воть-де недавно сенаторъ какой-то пробужаль четверкой, такъ на одномъ мостикі у него лошадь провадилась, гонка отъ начальства была. На деревні же оно мото, ругается—за версту слышно, ногами топочеть, къ морді лізеть.

Нужно видёть, какой переполохь, когда онг, раздраженный, влетить неожиданно въ избу: дёти съ перепугу плачуть, забившись въ уголь, мужикъ стоить оторопёлый, а онг ореть, тоночеть.—Какъ ты смёль! Какъ ты смёль!.. бацъ! мало кулакомъ—шашкой, разумёется, въ ножнахъ. Я какъ-то разсказывалъ про такую сцену одному высмему начальнику.—Неужеди шашкой? спросиль онъ.—Да, шашкой.—Обнаженной? —Нётъ. Начальникъ уснокоился.

Съ этимъ новимъ начальствомъ, особенно, если деревни близко отъ усадьбы, за дътей страшно, у кого есть дъти на возрастъ: гим-

назисты, студенты, прівежающіе на літнія вакаціи въ деревню. Положительно стращно! Человікь молодой, горячій, непривычный, можеть не вынести, видя такую неправду, можеть заступиться, а къ нему могуть пристать другіе. А ому возьметь да и застрівлить, или еще того хуже: відь онь начальство, при исполненіи своихь обязанностей находится, туть чёмь пахнеть?

Я никь-то инсаль вамь, что у насъ теперь заведены "березки" по деревнимъ. Пришелъ, нъсколько лътъ тому назадъ, привазъ насадить по деревнямъ вдоль улицъ березки. Отъ пожара, говорятъ, беревки, чтобы, значить, пожаровь не было. Обыкиевенно наши деревни построены таеъ: вев дворы стоять по одной сторонв улицы, сплошь, дворь въ двору, кань дома въ городъ; если же гдъ дворы разставлены, то промежутки между ними завалены ломомъ, лисомъ, дровами. Если черезъ деревню не пролегаетъ столбовая дорога, то улица всегда преузеньная, а черезъ улицу, на противуноложной сторонъ, противъ каждаго двора, стоять амбарчики, пуньки и т. п. Какая же можеть быть польза оть того, что по улиць, противъ наждаго двора, насажены въ одинъ ридъ березки, только затёсняюнція й безь того узкую улицу? А между тімь, сколько возни съ этими березками: насадять весной, къ осени посохнуть, а следующей весной опить сажай. На улицъ грязь по кольно, скоть проходить, сь возами провзжають. Какая же туть березка приживется и усидить? Такъ каждый годъ и сажають; а то, надумались, заострять жомли и втывають въ землю. Мив случилось слыщать очень интереспое разсуждение начальника по поводу этихъ березокъ. Начальникъ соглашался, что сажать березки для предохраненія деревекъ оть приварова совершенно безполезно, но находиль, что это все-таки необходимо "для строгости". После того мне стало понятно, когда мущики говорять, что караули, березки и т. п.—все это для "строгости" заведено, чтобы, значить, "строго" было.

Опять-таки скажу, что если уже необходимы для "форменности", для приличін, новые начальники, то набрали бы ихъ изъ заслуженимжь воиновъ, такъ какъ последніе куда молодцоватью, форменнью, приличнье ныньшнихъ "благородій".

Положимъ, и отъ заслуженныхъ воиновъ польвы никакой не было бы, но все-таки: для мужика было бы летте. Солдатъ проще, ближе къ мужику и потому довольствовался бы меньшимъ. У него и "бла-городнитъ": потребностей, прихотей панскихъ изть, но, главное, на-чальникъ изъ солдатъ законовъ не знаетъ.

Положимъ, что и мужикъ, какъ только сдълается "начальникомъ", напримъръ, волостнымъ старшиной, скоро обначальничивается, на-

пивилизовывается писарями и высшими начальниками, которые ему твердять, чтобы онь мужика въ бараній рогь крутиль. Положимь, и онь тоже требуеть, чтобы передъ нимъ ломали шапку, оказывали ему всякое почтеніе, сорвать тоже старается, но все-таки онь проще, онь свой брать-мужикъ, съ мужицкими понятіями, а, главиое, законовь не знають. Точно такъ же и какой-инбудь унтеръ-офицерънавърное будеть держать себя начальникомъ, будеть требовать почтенія, будеть считать мужика ниже себя, будеть и рвать при случай, но опять-таки онъ проще, свой брать, и законовь не знаеть. Да и ломаться надъ мужикомъ такъ не будеть, какъ благородный, который одно только и умъеть, что свой начальническій форсъ показать.

Пришла весна; радостные, мы привътствуемъ ее иъснями, особенными, весенними, троицкими пъснями. Сърый народъ, просидъвъсемь зимнихъ мъсяцевъ въ сърыхъ избахъ, въ сърыхъ зипунахъ, на сърыхъ щахъ, радуется первой весенней зелени. Въ первый же весенній праздникъ, на Гроину, мужикъ укращаетъ зеленымъ "маемъ" 1) свою сърую избу, бабы отправляются въ свътлую майскую рожицу вънчать березки, кумятся, поютъ пъсни, плащутъ, угощаются водкой, пирогами, драченой. На заговънье опять идутъ въ ту же рощицу, срубаютъ березки, связываютъ ихъ макушками, обряжаютъ платками, бусами, крестами, надъваютъ на головы вънки изъ березовыхъ вътокъ и съ пъснями идутъ "топить май" въ ръкъ. "Страда" наступаетъ.

- Стой! кричить налетвиній начальникь:—опять березки на "май" рубите! Не знаете, что березки на май рубить запрещено. Штрафъ!
- Помилуйте, ваше благородіе, мы не знали, нывче приваву не было.
- Не знала, ты не знала. Вишь сколько народу собралось расходиться!
  - Помилуйте, ваше благородіе!
- Расходиться по домамъ, говорю вамъ.—Ты что туть стоишь, разиня, въ шапкъ? налетаетъ онъ на зазъвавшагося малаго, поза-бывшаго снять передъ начальникомъ шапку.

Не разъ случалось—объ этомъ и въ газотахъ пишутъ—что разгомяли хороводы, вечеринки, игрища, посиделки, свадьбы; министръ внутреннихъ дёлъ даже вынужденъ былъ издать по этому поводу оссбий ииркуляръ отъ 23-го октября 1879 года, комиъ разъясняетъ,

<sup>4)</sup> Маемъ у насъ называють березки, которыя ставять на Тройцу около избъ. Такимъ же "маемъ" укращають церкви, и всё въ этоть день приходять въ церковь съ букетами дейтовъ. Ставять "май" теперь запрещено.

что игрища и тому подобныя увеселенія народа не суть нарушенія общественной тишины и спокойствія. Но, если губериаторамъ нужно было делать подобное разъяснение, то какъ же намъ-то знать, чтоможно и чего нельзя. Кто же всё захоны, распоряженія, постановленія знасть? А вдругь "онь" запретить возить навозь толокой? Тоже въдь "сборище", да еще шумное, потому что сопровождается выпивкой, да еще всъ съ жельзными вилами. Если ему могло прійти въ голову разгонять хороводы, посидълки, свадебныя пирушки, то почему же не можеть прійти въ голову разгонять "помочи" и другія общія работы? Ужели сегодня разъяснять, что нельзя разгонять "толоки", завтра-что нельзя требовать, чтобы всв проселочныя дороги были оконаны канавами; после завтра-что оне не можеть требовать, чтобы всв жители участка знали его въ лицо и т. д. А между твмъ, покуда что, какъ ты "его" не послушаешь? можеть, онъ и правъ, а если и не правъ, какъ ти не послушаешься начальника, который находится при исполнении своихъ обязанностей. Чёмъ это пахнетъ? Нътъ, ужь лучше по доброму разойтись.

- Семъ-ка, ребята, угостимъ его, смекаетъ кто-то.
- Ваше благородіе, не откушаете ли винца? Бабы, тащите-ка драчены его благородію. Пожалуйте, ваше благородіе, выкушайте!

Сердце не камень, вёдь и от человёкъ. Выпиваеть, закусываеть, смягчается. Воть развеселился, подтягиваеть пёсми, подмигиваеть бабенкамъ, подплясываеть, и веселый, съ вёнкомъ на кепкѣ, идетъ топить май. Не человёкъ онъ развё? Неужели же ему не повеселиться на Троицу? Такъ-то по хорощему лучше...

И чего бы, кажется, жальть березокъ? Мы и безъ того кругомъ заросли березками. Ни полей, ни луговъ, все только березовыя заросли. Ни хліба, ни травы, ни скота, все лоза да березки, березки да лоза. А далеко ли убдешь на одной березовой кашъ-то? Послъ "Положенія" запущено более половины господскихъ полей, которыя сплонь заросли березнякомъ и лозой. Пустоши тоже всюду заросли. Всюду лесная поросль одолеваеть насъ. Теперь только то хозяйство у насъ и можно считать хозяйствомъ, вы которомъ расчищають отъ зарослей старыя запущенныя поля и пустоши. Мужикъ ли купить земельку, баринъ ли возьмется за хозяйство-вервое дёло, чисти, корчуй, руби лесную поросль, жги ляда, разделывай недъ ленъ, хлъбъ, на луга. Только и хлъба, что съ этихъ новинъ. Слава Богу, что хоть это не запрещають. Въ восемь леть хозяйства, я выкорчеваль 80 десятинь березовых в зарослей и разделаль на поля и настбища. Да и теперь, какъ только пришла весна, такъ и пошли чистить пустоши, рубить и корчевать поросль, и конца этой чисткъ

нъть: въ одномъ мъсть вычистиль, а на другомъ, смотришь, нован норосль такъ и преть изъ вемли. Что этикъ грудовъ за весну навалимъ—страсть! Бывало, на Троицу нуженъ "май", сейчасъ поъдутъ въ груду, который въ тоть день собранъ, выберуть что ни на есть лучшія березки, привезуть въ усадьбу—ставь, сколько хочешь, "маю" и около избъ, и около хлѣвовъ. А теперь—нельзя, запрещено. Корчуй, руби сколько хочешь, жги груды, а къ дому, изъ того же груда, беревку привезти не смъй.

Жаркій іюньскій день. Гонить настукъ стадо; одиннадцатый чась, жарко, пора и отдохнуть. Сосновая роща. Остановили стадо, коровы легли и смирно жують; только быкъ угрюмо стоить, точно сторожить своихъ невёсть. Пастукъ присёль подъ сосенку и закуриль трубочку.

## Вдругъ...

- Ты что это дѣлаешь? Не знаешь, что въ хвойномъ лѣсу запрещается курить табакъ въ сухое время?
- Да я, ваше благородіе, не табакъ, а махорочку, думаетъ отшутиться пастухъ.
  - Махорочку! разговаривать еще! Воть я тебя!

"Лайка" и "Босоножка", видя, что ихъ хозяина ругають, съ лаемъ бросаются ратовать. Быкъ, опасаясь, чтобы чужой человъкъ не увелъ одну изъ его коровъ, грозится: мычитъ, сопитъ, роетъ землю.

- Вусы! натравливаеть собакъ одинъ изъ подпасковъ.
- Утекай, утекай кричить пастухь, видя, что быкь свирвиветь.—Утекай, убьеть.
  - Ко-ко-ко кудаахъ! дразнится изъ-за куста подпасокъ.
  - Утекай, кричить пастухъ:-быкъ!

Начальникъ скрывается.

— Ищь ты испугался быва-то! говорить пастукъ, почесываясь.— Одначе, нынче строго стало. О-го-го-го!.. подымаеть онъ стадо, вновь закуривая трубку.

И во все-то онь, начальникь, вившиваться можеть, потомуподъ все законь подведень. Ты и не думаешь, и не гадаешь, ань смотришь, не по закону. Никогда ты не можешь знать, правь ты или нёть. Ну, и боится человёкъ.

- Ты для чего это березки рубить?
- На метли, батюшка, на метли къ овину.
  - Ну, руби себъ, руби.
  - --- Спаси тебя Богъ, родименькій! спасибо! Одунался.

- Постой. Зачёмъ теперь метлы, клёбъ еще не поспълъ?
- Гатуемъ напередъ, батюшка, напередъ гатуемъ.
- И всюду такъ; всюду ему нужно носъ всунуть.
- Ты это что? Охотишься? останавливаеть онь мужика съружьемъ.—А покажи-ка, какіе у тебя пыжи? А! изъ пакли! А ты но знаешь, что это запрещено. Штрафъ!
- Что ты, батюшка, ваше благородіе, номилуй, ослобони, ради. Бога. Не зналь. Воть теб'я зайчикь молоденькій, русачокъ!

Конечно, всё эти законы, распоряженія издавались и прежде, потому что забота о мужив'я всегда составляла и составляеть главнуюпечаль интеллигентных людей. Кто живеть для себят всё для мужива живуть! Всё мы, интеллигентные люди, знаемъ и чувствуемъ, что живемъ мужикомъ, что онъ нашъ вормилецъ и поилецъ. Совъстно намъ, встъ мы и стараемся быть полезными меньшей братіи, стараемся отплатить ей за ся труды своимъ умственнымъ трудомъ...

Муживъ глупъ, самъ собою устронться не можеть. Если инвто о немъ не позаботится, онъ всё лёса сожжеть, всёхъ птипъ перебьеть, всю рыбу выдовить, землю попортить и самь весь перемреть. Ему бы только укватить что можно: увидёль тетерьку на яйцакъ веснойбъетъ: все же, говоритъ, кусокъ скоромины во щи! И не думаетъ, чтоуничтожаеть цёлый выводокь, который доставиль бы летомы огромноеудовольствіе охотнику съ хорошимъ сетеромъ. Водится въ озерв сивтокъ-онъ выдавливаеть его до чиста, такія умудряется снасти строить, что нівмець даже нозавидуеть; до чиста выловить, ни одной рыбении не оставить. А для чего? для того, чтобы сивтекъ продать, подати заплатить, хлеба себе кунить. А объ томъ и не думаетъ, что, выдавливая такъ снётковъ, онъ ихъ переводить на чисто, такъ что современемъ въ оверахъ снётковъ не будеть и не сь чемъ будеть въ носты купцамъ и понамъ щи готовить. Найдеть въ лъсу, да еще въ господскомъ, рабину, кокрытую вгодами, рубитъ все дерево, чтобы набрать рябины на зиму. "Скусна, говорить, рябина, какъ ее мерозомъ прохватить-не хуже яблокъ". Рубить целое дерево, чтобы потомъ всть такую дрянь, а объ томъ и не думаетъ, что если орубать деревья, то со временемъ не будетъ рябины и не на чемъ будеть водку настаивать.

Повторяю: и прежде законовъ било много; но все же било легче, потому, начальство било далеко. Выйдеть распоряжение, отдадуть вриказъ по волостимъ—ну, и исполняють по деревнимъ, которыя на значительныхъ пробажихъ дорогахъ стоятъ. А затъмъ такъ и остается. Безъ новаго приказа никто исполнять не станетъ; всъ думаютъ, приказано било только на "тотъ разъ". Вышелъ приказъ не рубить бе-

резонъ на "май"; куда приказъ дошелъ "окретно", тамъ и не рубили тоть годъ. На следующій годе неть принава-везде "май" ставять. Пришель "строгій" приказъ насадить по ужицамь березки насадили. Березки посокли; итть на следующий годъ приказа-никто не подсаживаеть новыхъ, да и начальство волостное само о приказъ забыло. Притомъ же волостной староста, сотскій, какъ мужики, тоже номужицки думають, что распоряжение на этотъ разъ только и сдълано. Пришель приказъ канавы по деревнямъ копать, чтобы грязи на улицахъ не было, а какъ ее рыть? каждому противъ своего дворане подходить; сообща-гдв же туть сговориться. Авось обойдется и такъ, авось начальство позабудетъ. Иногда и обходится. Казалось бы, въшки по дорогамъ зимой ужь положительно нужно ставить-самъ же безъ въшекъ ночью заплутаешься-однако, безъ приказа никто въшекъ не поставитъ, потому привыкля приказа дожидаться. Подати теперь платить. Каждому бы можно изъ опыта знать, что подати нужно заплатить въ срокъ, что ихъ не простять; а все-таки безъ особеннаго, да еще строгаго приказа, никто, ми одинъ "богачъ" платить не станеть: може и такъ обойдется, може и не потребують.

И еще повторяю: всегда было много завоновъ, но прежде легче было. Навдеть ногда высшій начальникь, становой или самъ господинъ исправнивъ, гдъ ему все помниты! Онъ только то и помнитъ и насчеть того и вдеть, что "по времени" требуется. Проявилась чуманалегли на чистоту: избы студить, рубашки менять, рыбу тухлую не феть. Донимали чистотой; мы уже боялись, какъ бы намъ не запретили навозъ на дворахъ копить. Мы-то радуемся, когда у насъ много навоза, мы его любимъ, намъ и духъ его прінтенъ, а начальство не знаеть, что "ноложишь ваку, а вынесень папу". Послъ чумы насчеть чистоты легче стало: ни избъ студить не приказывають, ни тухлой рыбы ёсть не запрещають. Пожиры набёжали. Пошли бе-. ревки, кадки, пожарные инструменты, постройки по планамъ, амбарушки срывать, трубки не курить, овины на пятьдесять сажень относить--- эемли-то у крестьянь вёдь много, такь что-жь туть какіянибудь пятьдесять сажень значать? Проявились гдв-то злонамвренные люди, опять пошла тревога: паспорты и билеты спрашивають, оглядывають каждаго. Въ городъ нельзя безъ вида повхать, даже другъ къ другу въ гости съ билетами стали вздить, потому что безъ билета того и смотри въ колодную попадешь. Впрочемъ, ловдя злонамъреннихъ людей пришлась по вкусу, такъ что начальству тутъ не то что требовать, а скорве сдерживать нужно было. Мужики думали, что злонамфренные люди, студенты то есть, возстають противь Царя за то, что онъ хочеть дать мужику земли; пом'вщики думали, что

злонамъренные люди хотять отнять у нихъ земли; поны—что они настанвають на уменьшении количества ириходовъ, о точной повъркъ свъчныхъ суммъ и разныхъ иныхъ, непріятныхъ для поповскихъ кармановъ новшествахъ; желъзно-дорожные чиновники—что ири столкновении поъздовъ они-то и возбуждаютъ протести, разсматриваютъ гнилые ппалы, списываютъ; наконецъ, что они хлопочутъ объ уничтоженіи прасныхъ форменныхъ фуражевъ, присвоєнныхъ начальникамъ станній. Словомъ, каждый спъщиль помочь начальству изловить ихъ.

Прошла чума—проинла и чистота; прошли пожары—и амбарушк и стоять на прежнихъ мёстахъ; пройдуть злонамёренные люди—пройдуть и билеты. Но такъ какъ начальство не захочеть сидёть сложа руки, то проявится еще что нибудь. Напримёръ, чтобы птичьихъ гнёздъ не разгорали и кротко обращались съ животными.

Такъ все скачками и идетъ. Понятно, что гдъ же высшему начальнику, напримъръ, господину становому приставу, все помнить и знать? Онъ делженъ быть и архитекторъ, и химикъ, и врачъ, и инженеръ, и зослогъ, и политикъ, и историкъ. Вдетъ онъ и видитъ, что малецъ на дерекъ сидитъ и гиъздо птичье раззорлетъ. Это заирещемо, но при семъ естъ исключеніе: гиъзда хищимъъ птицъ раззорять дозволяется. Вопросъ: чье же онъ гиъздо раззорлетъ: воронье или голубиное, воробънное или трясогузкино? Гдъ же начальнику всъхъ птицъ знатъ, у ноторой птицы какое гиъздо, какія яйца. Къ счастью, тутъ является на выручку слъдующее: истребленіе хищимъъ звърей въ запрещенные сроки допускается не иначе, какъ по предварительномъ о томъ, каждый разъ, извъщеніи уъздной полиціи.

- Эй! Петровъ, обращается онъ нь скачущему подлѣ экипижанизмему начальнику: — извъщалъ онъ тебя, что будетъ истреблять гиъзда жищныхъ птицъ?
  - Никакъ нътъ-съ.
  - Эй ты, нальчикь!..

Но туть опять вспоминается, что правило сіе не распространяется на владільцевь и стрілковь ихь, которые вь собственныхь дачахь могуть истреблять хищныхь звірей во всякое время года и безь відома полиціи.

- Эй, мальчикь!
- Чаво?
- Изъ какой ты деревни?
- Изъ Подерева; отвъчаетъ мальчикъ, слъзая съ дерева.
- Вы на выкупъ?
- Чаво?

— Экій непонятный,—на выкуп'в ви?

Мальчикъ давай Богъ иоги, удираеть въ лёсъ. Ко-ко-ко-кудахъ! вдругъ гулко раздается изъ лёсу.

А что, мапримъръ, щука хищина ли звърь? Мит недавно одинъ охотникъ, господскій стрелокъ, разсказываль следующій случай. Весною, когда щуки трутся, онт вспливають къ поверхности воды на мелкія мѣста. Въ это время мхъ стреляють изъ ружей. Охотникъ стреляль щукъ въ господскомъ прудвъ, какъ вдругь наткаль "начальникъ" и придрался.—Весною, во время вывода молодежи, запрещено стрелять, говоритъ. Охотникъ возражалъ, что щуки разведены бариномъ, собственныя, господскія, что этакъ весной, пожалуй, телять нельзя будетъ рёзать. Услыхавъ эточъ разсказъ, и сталь въ тучикъ. Знаю, что хищныхъ звърей дозволяется бить, знаю, что щука рыба хищная, но не знаю, распространяется ли законъ объ окраненіи весною животныхъ на рыбъ. Неводами, знаю, что и весною ловить не запрещается, но стрелять?

Нужно замітить, что здісь діло коснулось охотника, служащаго у богатаго барина, имінощаго значеніе. Охотникь, человіжь опытний, видавшій виды, понимающій, у кого онь служить, и потому діло окончилось препирательствами. Ну, а попадись мужинь: штрафь и рибу отобрать.

Высмему начальнику, напримёръ, становому, нужно ужасно многознать. И гнёзда всякія знай, и яйца у каждой птицы знай, и соціалиста умёй отличить, и просто опаснаго человёна уэнай...

Когда появились злонамёренные люди, то развелось такое множество охотниковъ писать доносы, что, я думаю, цёлыя массы чиновы требовались, чтобы только успёвать перечитывать всё доносы. Всё хотять вислужиться: авось либо крайчикъ пирожка нонадеть, если открытіе сдёлать; чуть мало-мальски писать умёють, сейчась доносы пишеть. Совсёмъ начальниковъ загоняли, особенно къкому въ станъ попадеть подозрительный человёкъ, который ни съкёмъ не знается, въ зеиствё не участвуеть, занимается какимъ-тохозийствомъ, клеверъ какой-то сёеть, съ мужиками никакихъ судобныхъ дёль не имёеть. Туть доносовь и не обобраться.

Доносять, напримърь, что въ какому-то помѣщику, тогда-то, приходила толпа студентовъ. Представьте себъ: "толпа студентовъ" въдь это что? Нельзя не сдѣлать дознанія. ѣдеть начальникъ въ деревню, подсилаеть для разспросовъ начальника пониже. Да, говорять мужики, были какіе-то; къ нему большой пріѣздъ, разный народъ бываеть, хозяйствовать учиться пріѣзжають; недавно воть одинь уѣхаль, работать хотѣль, мужицкой работѣ научиться, не выдержаль, кишку испортиль и убхаль. А кои и научаться, одинь быль такъ ничего—до крестьянина куда—а ничего, большую силу имъль. Справляется начальникъ, разспрашиваеть и узнаеть, что дъйствительно приходила цълая толпа, что начальство одного учебнаго заведенія прислало къ помъщику, для обозрънія хозяйства. Тьфу ты черти!—бъсится становой.

Потомъ, допосятъ, что такой-то ходитъ на деревенскія свадьбы, разговариваеть съ мужиками, разспрашиваеть о хозяйствв, "возстановляеть противъ другихъ помѣщиковъ", вслѣдствіе чего крестьяне у нихъ не работаютъ, а у него работаютъ; держитъ въ числъ работниковъ дворянъ, студентовъ, нигилистовъ. Опять дознаніе, разспросы по деревив. Какъ же! говорятъ мужики, бываетъ и на свадьбахъ; вонъ онамеднись у Ильича на свадьбъ былъ; дочка баринова до утра съ нашими дъвками плясала; бываеть, вино пьеть, пъсни слушаеть, разговариваеть, -- любопытный баринь, примъчательный. Хозяинъ, на разсчетъ аккуратенъ-оттого къ нему и на работу идутъ; у иныхъ еще и не жато, а у него ни снопа въ полѣ; онъ да Безносовскій баринъ первые на разсчетъ господа, оттого у нихъ и работаютъ. Судовъ тоже не любитъ, никогда не судится, а что на счетъ нотравы или поруба, такъ держи ухо востро. Порядокъ у него; топора, шкворня ни разу не пропало, потому что порядокъ: каждому на руки сдано. Разный народъкъ нему ъздить, хозяйствовать учатся. И пашуть, и косять, и молотять; у него, чтобы баловство какое ньть, въ рядь со всеми гони. Какъ у него хозяйству не быть, разсчеть чистый, насчеть денегь первый сорть. У него денегь много, ему изъ Питера присылають: онъ по деревнямъ ходитъ, все разузнаетъ. Разузнаетъ, спишетъ, въ Питеръ отсылаетъ, а ему за это оттуда денежки присылаютъ сотни по три присылаютъ; любопытствують тоже, какъ хозяйство ведется.

Доносить желёзнодорожный начальникь, что къ такому-то тогдато двое весьма подозрительныхъ молодыхъ людей, черненькій и бёлокуренькій, пріёхали, и чемоданъ у нихъ большой такой, тяжелый, еле втроемъ вынесли. Дознаніе. Оказывается, что къ помёщику дёти гимназисты пріёхали и чемоданчикъ у нихъ съ книгами—извёстно, гимназисты; имъ, чтобъ не баловались лётомъ, тоже кучу уроковъ задають.

Трудно и высшимъ начальникамъ: скачи за 35 верстъ, дознавай! особенно нынъшнимъ дътомъ трудно было, пока все не перемололось.

Знай всв законы, всв распоряженія, всв бумаги. Въ особенности съ бумагами трудно. Придумають что-нибудь, напишуть; ты только-

что выучиль, запомниль, -- глядишь, новое выдумали, а старое прочь. Когда-то я служиль секретаремь отделенія въ одномь комитеть. Ужасно трудно было сначала, пока не подладился. Что ни день, то бумаги. Нужно "сообразить съ дъломъ", собрать справки, подготовить журналь, прочитать въ комитетъ, измънить, согласно замъчаніямъ членовъ. Однако, я скоро замътиль, что составлять журналы по каждой бумагъ совершенно излишне, потому что то и дъло одна бумага отивняеть другую. Воть и надумаль я тогда гивздышко копить. Получу, бывало, бумагу и положу на полку, еще получу бумагу по тому же предмету-опять положу. Такъ гнездышко и коплю помаленьку. Бывало, предсъдатель говорить: — что же вы не докладываете бумагъ?—Не время еще, ваше высокопревосходительство, отшучиваюсь я: —еще въ гитадышкахъ лежать, можеть, и выведутся. И действительно, смотришь, бывало, и вывелись. Вдругь получаешь бумагу, которая похфриваетъ все гнездышко, такъ что или вовсе не нужно писать журналь, или всего только одинь журналь на все гивздышко.

- Вывелось! радостно докладываю я генералу. Смвется, бывало, старикъ, —добрый былъ генералъ. На улицв, бывало, встрвтится, вытянусь, честь отдамъ.
  - Не вывелось ли чего? смъется.
  - Насиживаются, ваше высокопревосходительство.
  - Смотрите, чтобъ не заглохло, чтобъ заморышей не вышло.
- Смотрю ваше высокопревосходительство, поварачиваю, развѣ болтунъ окажется.

Всёмъ советую применять мой способъ высиживанія бумагь: много спокойне служба будетъ. А то получатъ бумагу, гонятъ, точно и невесть что. Повремените; редко которая сама собой не выведется, а народу-то легче будетъ.

Учрежденіе урядниковъ ознаменовалось тімь, что по деревнямъ заведны были ночные караулы. Требовалось ли это прежде, или новые начальники завели—не знаю, только прошлую осень насчеть карауловь очень строго было. Всюду по деревнямъ повішены были доски, въ которые караульные должны были стучать по ночамъ. И дійствительно стучали; выйдешь, бывало, осенью на крыльцо,—изъ всёхъ окрестныхъ деревень грохотъ слышится. Пробзжающихъ всёхъ останавливаютъ, опрашиваютъ; чиновника одного акцизнаго, бхавшаго ночью на заводъ—вотъ тебі и старайся незаконные отводы спирта ловить—въ одной деревні обстановили, приняли за злонамівреннаго человіка и хотіли въ холодную засадить, да благо кто-то опозналь.

А ото-то летаеть орломь оть кабака до кабака и чуть гдё нёть на улицё караульнаго — штрафь. Въ одной деревнё разсказывали крестьяне, пришлось бабё зимою быть ночью караульной: съ ихъ двора чередъ, а мужъ быль въ отлучке. Воть она — извёстно баба, дура—и отвернись въ избу ребенка грудью покормить, нёженка вишь нашлась, не можеть на улицё покормить и перепеленать. А туть на бёду и налети начальство. — Это что? Гдё караульный? Поднялъ крикъ, шумъ, всполошиль всю деревню, на бабу пять рублей штрафу наложиль. Пять рублей! У насъ баба зимой за поденщину 15 ко-пёскъ получаеть, за 20 копёскъ она цёлую ночь мнетъ ленъ. Пять рублей! да еще мужъ побьеть. Ваба испугалась, начала молить, чтобы помиловаль, въ ногахъ у него валяется, а онъ стоить, подбоченясь, смёстся; куражится!

И зачёмъ эти караулы по деревнямъ? И кого это они ловятъ? Конокрадовъ, воровъ? Такъ конокрадъ съ лошадьми мимо караула нарочно и повхалъ! Такъ ты вора и поймаешь-на лбу у него налисано, что онъ воръ: -- "Кто вдетъ?" -- "Свои люди". Караульныя видять, что действительно мужикь, свой человекь, ну и ступай съ Богомъ. Такъ воръ и станетъ одъваться по барски, по нъмецки, чтобы его караульные остановили. Отъ пожаровъ караулы тоже не помогли: никогда столько пожаровъ не бывало, какъ въ прошломъ. году, когда завели караулы. Мужики объясняють, что караулы заведены для "строгости", чтобы значить "строго". А что стоять мужику эти караулы! Не говоря уже о штрафахъ, о недосчитанныхъ зубахъ, если оценить только время, потраченное мужиками на караулы, полагая всего по 30 копфекъ за ночь на двухъ человъкъ, составится громадная сумма сто рублей въ годъ на каждую деревню. Сто рублей на каждую деревню! Да за эти деньги всъхъ воровъ и конокрадовъ купить можно. Я въ своемъ именіи давно уже пришель къ тому, что уничтожиль сторожей и караулы, потому что, въ общей сложности, это убыточные конокрадства. Это то же самое, что починка проселочныхъ дорогъ, если дорога, по моему, хороша, то есть я могу удобно провхать въ телегв, то разныхъ выдумокъ, окапыванія канавами и т. п. я просто не исполняю, пусть кто хочеть починить самъ и потомъ вытребуеть съ меня деньги. Зимою насчеть карауловъ легче стало. Наступили холода, пошли вьюги, мятели, глубокіе сивга: долго ли заблудиться въ глухомъ мёстё и замерзнуть... Притихли, много притихли зимой; зато весной расходились еще пуще прежняго.

Допекають мужиковь, а ужь какъ евреевь доняли, такъ удивительно даже, какъ это евреи живуть. Всегда еврей долженъ бояться, всегда можно къ нему придраться, всегда можно его обидъть, сорвать съ него, да и онъ самъ знаеть, что безь этого нельзя — бери только свое "полозоное". И это положенное какъ-то тотчасъ у нихъ, евреевъ, опредъляется само собою: явился новый родъ начальниковъ, явилось для нихъ и "полозоное".

У насъ евреямъ прежде вовсе не дозволялось теперь дозволяется жить только ремесленникамъ. Между также сть евреи, которыхъ отцы туть жили, которые сами туть редились и народили кучу дътей. Разумъется, теперь это все красильщики, дистиляторы и т. п. Жить ремесломъ въ деревив, конечно, невозможно, да этои не въ натуръ еврея, а потому живущіе здісь евреи содержать мельницы, кабаки, занимаются торговлей и разными дълами. Все этозапрещено, но все такъ или иначе обходится. Помъщикамъ евреи выгодны, потому что платять хорошо и на всякое дело способны. Преимущественно евреи ютится около богатыхъ, имъющихъ значеніе поміщиковъ, въ особенности, около винокуренныхъ заводчиковъ. Какъ бы тамъ законно ни было все оформлено, но придраться начальнику все-таки, можно, и еврей это додженъ чувствовать и чувствуетъ. Наконецъ, если самъ еврей живетъ законно, и у него всѣ "билеты" въ порядев, такъ опять-таки можетъ оказаться, что у негонезаконно проживаеть какой нибудь родственникъ, какой нибудь учитель для детей или просто натхали разные незаконные евреи къ какому нибудь празднику, свадьбъ, шабашу. Евреевъ преслъдуютъ не постоянно, а какъ то годами. Иногда ихъ совсемъ не трогаютъ и, отдавая свое "полозоное", евреи живуть спокойно. Нать приказа свыше, а безъ особаго приказа на каждый разъ никакія правила, распоряженія, постановленія, вообще все, что у насъ называется закономъ, не исполняются и не требуются. Потому-то только и можножить, ибо "если все по законамъ жить, то и самому господину становому приставу жить будеть не можно", говорить одинь мой знакомые еврей. Иногда евреи по долгу живуть спокойно безъ всякихъ ремесленныхъ свидътельствъ — и ничего. Въ такія мирныя времена въ подходящихъ мъстахъ, близь строющейся дороги, близь винокуренныхъ заводовъ, большихъ лесныхъ заготововъ, вообще где предпріимчивый умственный еврейскій человікь можеть орудовать и наживать деньгу, евреевъ распложается множество. Въ то время, когда я прівхаль въ деревию, у насъ быль для евреевъ именно такой мирный періодъ, когда ихъ не гнали и не преследовали; къ тому же. передъ твиъ строилась желвзная дорога и гешефту всякаго было много: будки строить, шпалы резать, камень добывать, хлебъ для рабочихъ доставлять-о водкъ и говорить нечего. Конечно, и бревно мужикъ рѣжетъ, и камень мужикъ дробитъ, и водку мужикъ пьетъ:

но безъ умственныхъ евреевъ ничего этого онъ дёлать не можетъ. Въ это время евреевъ здёсь было множество; чуть не на всёхъ, даже самыхъ маденькихъ, мельницахъ евреи сидёли, кабаки содержали и всякими гещинами занимались, совсёмъ мёщанъ отбили, потому что куда же како жибудь мёщанину противъ еврея.

Вдругъ на такось гоненіе на евреевъ. Не дозволяють жить твиъ, которые не имъють ремесленных свидътельствъ, а таковыхъ ни у одного нътъ. Ну, евреи отмалчиваются, отсиживаются—не помогаетъ! гонять, приказь за приказомь сотскому: выпроводить изъ убзда! Напоять сотскаго разь, напоять другой, сунуть что нибудь... опять приказъ за приказомъ! Полетвли евреи свидвтельства добывать и "своихъ старшихъ" просить, чтобы помогли, похлопотали; иные добыли, другіе нъть, а тымь временемь, пока "свои" выше хлопотали, все идуть приказы да приказы. Ничего не подблаешь; начались выпроваживанія евреевъ изъ убзда въ убздъ. Нельзя на мъсть оставаться, нанимаеть еврей подводы, забираеть весь свой скарбъ, пуховики, скоть, курь, еврейку, детей, переезжаеть въ соседній увадь, поселяется тамъ и живеть, пока не погонять и оттуда. Тогда онъ, смотря по обстоятельствамь, эдеть или въ третій увздь, или возвращается въ прежній. Разумбется, такія перекочевыванія не могли быть продолжительны. Поубавилось евреевь, но оставшіеся жили довольно спокойно, а помаленьку стали и опять появляться новые.

Но воть наступили новые начальники. Эти скоро узнали, гдв раки зимують; житья не стало евреямъ: никакое "полозоное" не удов-летворяеть.

Однажды, обходя поля, я встрётилъ еврейку, торгующую разнымъ мелочнымъ товаромъ.

- Баринъ, а баринъ, куда тутъ дорога ближе въ городъ провхать? остановила она меня. Я указалъ дорогу.
  - А чи есть туть по дорогѣ господа?
- Да воть сейчась за лёскомъ начальникъ живетъ, онъ изъ "благородныхъ", съ семействомъ живетъ, можетъ и купятъ что.
- Начальникъ! Ахъ, миленькій баринъ, нѣтъ ли другой дороги, не можно ли какъ начальника объѣхать?
- Можно. Да развъ у тебя что не въ порядкъ?
  - Нътъ, все въ порядкъ.
  - Такъ чего же ты боишься? онъ-ничего.
  - Миленькій баринъ! долго ли бѣдную еврейку обидѣть! Разумѣется, я указаль еврейкѣ другую дорогу.

И воть, разнесся какъ-то слухъ, что ихъ уничтожають.

Завхаль ко мнв знакомый еврей, который кондрабандой родился

здёсь еще въ то время, когда евреямъ вовсе не дозволялось у насъжить, контрабандой же выросъ и контрабандой самъ наплодилъдётей.

Я сейчась догадался, что еврей, пробажая мино, не утерпъль, чтобы не подблиться свъженькой новостью.

- Уництозаюты! уництозаюты!
- Ну, и слава Богу! перекрестился я.

Еврей по ошибкъ тоже чуть не перекрестился.

— А все наси выхлопотали, похвастался еврей.—Потому, всего имъ мало. Ну, возьми свое "полозоное", а то и денегъ, и муки, и крупъ, и пътуха. Развъ такъ мозно?

Потомъ оказалось, что вовсе не уничтожають, а еще, говорять, оно будеть и подати собирать, и за правильной продажей вина смотрѣть. Отлично. Чего добраго, налетить, увидить, что пуншъ, сидя на балконѣ, попиваешь: "Зачѣмъ, скажеть, водою разбавляете? отчего не пьете какъ есть за печатью? Штрафъ!" Вѣдь и водку полагается пить непремѣню узаконенной крѣпости и не менѣе опредѣленнаго количества. Зимою какъ-то былъ я въ городѣ, зашелъ послѣ театравь ресторанъ и спросилъ рюмку коньяку.

- Рюмку коньяку нельзя-съ.
- Развъ у васъ нътъ коньяку?
- Есть-съ. Только рюмочкой пить нельзя-съ.
- А какъ-же?
  - Извольте шкаликъ взять, за печатью съ.
  - Мнъ маленькую рюмочку. Кто же коньякъ шкаликами пьетъ?
  - Нелься-съ, не дозволено.
  - Такъ цёлый шкаликъ и выпить нужно?
  - Цвлый-съ.

И выдумають же эти акцизные—всёхъ превзошли. Выдумали, напримёръ, заводы "тормозить". Слышу, разсказываеть акцизный, что такому то заводчику открытіе завода "тормозять". Я и не поняльсначала, а это воть видите ли что: если чиновники подозрёвають какого нибудь заводчика, что онъ дёлаеть отводъ спирта, и не могуть его изловить, такъ "тормозять" ему открытіе завода, то есть дёлають разныя придирки, чтобы тоть вовсе отказался оть винокуренія. Отлично.

Проявилась чума. Такой страхъ эта чума нагнала, что барыни наши бъжать хотъли. Однакожь, не бъжали; мужей, которые при "мъстахъ", покинуть, пожалъли; но боялись все таки страшно.

Нѣмецъ прежде всѣхъ испугался, такъ испугался, что своихъ же нѣмцевъ не пожалѣлъ, сарептскій бальзамъ къ ввозу въ Германію

запретилъ. Нѣмецъ послѣдователенъ; ужъ коли чума, думаетъ, такъ она нетолько къ рыбинѣ пристанетъ, а и къ бальзаму; не вѣритъ нѣмецъ, что водка всякую насѣкомую уничтожаетъ. Заперся нѣмецъ, ничего къ себѣ не пущаетъ, окромя хлѣбушка: кушать и онъ хочетъ. Посыкнулся было изъ жалости прислать намъ своихъ нѣмецкихъ чиновниковъ за чумой смотрѣть, да не приняли, своихъ довольно.

Нѣмецъ послѣдователенъ, а мы... Хочется намъ, и икорки, и осетринки—тутъ же и масляница подошла; и хочется, и страшно: вдругъ въ этой самой икрѣ чума сидитъ?!

Пришель объ чумѣ приказъ. Не пущать чуму. Установили противучумное начальство. Въ одномъ изъ нашихъ уѣздныхъ земствъ предлагали назначить, съ содержаніемъ отъ земства, двухъ урядниковъ, исключительною обязанностью которыхъ должно быть—"не допущать заразы" въ предѣлы уѣзда. Обратились и къ врачамъ; въ томъ же земствѣ врачи единогласно высказались за необходимость строгаго осмотра паспортовъ у всѣхъ вновь прибывающихъ лицъ. И врачи ничего другого выдумать не могли. Урядники и паспорты, паспорты и урядники.

Не пущать!

Предложенію врачей насчеть паспортовь особенно повезло. На паспорты, билеты такь усердно налегли, что и по сейчась не ослобоннють. Прежде насчеть паспортовь просто было; можно было нетолько къ сосёду, нетолько въ уёздный городъ, но даже въ губернскій безъ билета ёхать, а теперь нёть, шалишь; такъ настрочили сотскихъ, десятскихъ, старостъ, караульныхъ, что не проскочищь. — "Кто вы такой?" "Можно у васъ билеть спросить?"

Мужики насчеть билетовъ налегають больше на высшій классъ, на тёхъ, въ комъ они заподозрёвають барчать, возстающихъ проивъ Царя "за то, что онъ кочеть дать народу землю". Своего брата, 
русскаго человёка, мужика, попа, мёщанина, купца, мужики не остановять; настоящаго барина, который ёдеть на своихъ лошадяхъ, съ 
"человёкомъ", имёеть барскій видъ, настоящія барскія замашки, мужики тоже боятся остановить. Однако, все таки, держась правила: 
"запасъ съ бёдою не живеть и хлёба не просить", слёдуеть всегда 
"про запасъ" имёть билеть, если не желаешь угодить въ холодную, 
или еще того хуже. Въ особенности, если попадешь въ Никольщину, 
Покровщину, Спасовщину, когда деревня гуляеть, когда и самъ начальникъ сторонится отъ гуляющихъ.

А онг, онъ насчетъ паспортовъ болѣе на мужика налегаетъ, потому что тутъ ему пропиту болѣе.

— Ты кто такой? спращиваетъ онъ мужика, который идетъ изъ сосъдняго уъзда, работы ищетъ, или къ родственникамъ въ гости.

Мужикъ робетъ.

- Не здёшній?
- Изъ Подкалиновки я, батюшка, не тутошній.
- Билетъ есть?

Мужикъ окончательно теряется.

- Штрафъ! Ступай за мной. Ты безпашпортный туть шляешься... воть я тебя! Ступай, ступай за мной.
  - Ослобони, батюшка.
  - Штрафъ. Три рубля.

А газетчики все толковали, что паспорты вовсе будуть уничтожены? А мы то върили, думали, что они тамъ въ Питеръ все знають! Знатцы! Потомъ насчетъ "чистоты" пошло. Узнали, что чума "чистоты" не любить и налегли. Коленовь, фельетонисть "Смоленскаго Въстника", разсказываетъ, что по волостямъ былъ приказъ три раза въ день избы "студить", т. е. для очищенія воздуха растворять двери, и два раза въ неделю белье менять. Это мужику то, у котораго часто всего то на всего двѣ рубахи — два раза въ недѣлю бѣлье мѣнять! Дырявую избенку, въ которой и такъ еле тепло держится, студить по три раза въ день. Оно, конечно, въ избъ, гдъ дъти, свиньи, телята, овцы, "духъ" не очень то хорошій; но прежде, чёмъ приказывать "студить" избы, земство лучше бы похлопотало, какъ отвести мужику лъсу на постройки и на дрова. Что тутъ "студить", когда у многихъ топиться нечвиъ. Боялись мы, что для "чистоты" прикажуть навозь съ дворовъ возить и сожигать. Какъ не приказали мужикамъ ежедневно хорошо питаться, ёсть говядину, пшеничный хльбъ? говорять, во время заразы, это необходимо. Какъ это еще земство не издало такого приказа! Въдь удивлялся же, разсказываетъ Коленовъ, несколько леть тому назадъ, одинъ прівзжій графъ тупоумію смоленскихъ мужиковъ, которые питаются чернымъ хлебомъ вмѣсто бѣлаго, болѣе "питательнаго", и потому постоянно голодаютъ, твиъ болве, что рожь родится при урожав всегда самъ пять, а пшеница, какъ, напримъръ, въ Малороссіи, даетъ самъ десятъ и болъе...

Въ чуму мы узнали также, что нужно употреблять въ пищу свъжіе припасы. Всегда вли и солонину съ душкомъ, и тронувшуюся рыбу, и тухлую астраханскую сельдь-ратникъ. Вли прежде все это, и вдругъ оказалось, что все это ядъ. Приказано было врачамъ осматривать рыбу, и, чуть замътятъ въ ней чуму, полиція должна была уничтожать зараженную рыбу. Трудненько было съ этимъ справиться; случалось и не разъ, что сожигаемую, признанную вредною, тухлую рыбу, или рыбу, закопанную въ землю и предварительно облитую нечистотами изъ отхожихъ мѣстъ, все-таки утаскивали съ костровъ, вырывали изъ земли и пожирали. Случалось, что украденную рыбу, обмывъ хорошенько нечистоты, даже продавали!..

Пошла потомъ дезинфекція; говорили, что рыбу нужно дезинфектировать. Но какъ дезинфектировать рыбу? Карболизировать? Охлорять? Просврнивать? Любопытно, какой вкусъ охлоренной осетрины, карболизированной икры, простриенной севрюжки? Да это куда еще ни шло. А сельдь-то, сельдь, астраханская сельдь-ратникъ, которою муживъ закусываетъ водку по всемъ кабакамъ, постоялымъ дворамъ, торжкамъ, ярмаркамъ? Сколько этой сельди привозится въ каждый городъ, и въ каждой селедкъ, можеть быть, чума сидитъ, каждая селедка можеть заключать условія противугигіеническія и каждой селедив ты въ нутро посмотри, понюхай. Кому же все это выполнять? Кто будуть эти противу-селедочные охранители? Врачи? Урядшики? Или иные, новые чины завести при формъ, съ мъдной селедочной головкой на кепкв: санитаръ, дескать, дезинфекторъ. Да и продезинфектируй-ка каждую селедку, а какъ передезинфектируешь карболовой-то, можеть, и всть нельзя будеть. Карболка тоже вездв за нутро хватаетъ.

И какъ это врачи узнають, что именно протухлое можно всть, а чего нельзя? Понюхаеть и узнаеть! Конечно, каждый изъ нихъ по малой мёрё 12 лёть учился въ разныхъ заведеніяхъ и все долженъ знать. А все-таки мудрено что-то; носы имъ что ли какъ-нибудь тамъ выдёлывають? Такое меня насчеть этого сомнёніе брало, что, какъ случится въ городё быть, такъ я всякому встрёчному врачу на носъ смотрю, не замёчу ли чего особеннаго.

Понюхаетъ и узнаетъ! Мало ли есть такихъ предметовъ, которые мы употребляемъ въ пищу въ состоянии разложения, гниения, тухлости? Молоко, напримъръ, превращаютъ въ сыръ; а что такое сыръ, какъ не молоко, протухлое, находящееся въ извъстной степени разложения, кишащее миріадами разныхъ низшихъ организмовъ? Ну, положимъ, честеръ, швейцарскій сыръ—куда ни шло, воняетъ, а все-таки еще ничего. А возьмите, напримъръ, лимбургскій сыръ, невшатель, бри. Что это такое? Какая-то протухшая, полужидкая, вонючая масса. А въдь такое? Какая-то протухшая, полужидкая, нетъ тесь свъжій бри или невшатель. А рокфоръ, который весь пронизанъ зелеными грибками, придающими ему особенный, специфическій, грибной привкусъ?

Говорять, что и въ сыръ бываеть иногда какой-то сырный ядъ, отъ котораго можно умереть. Но какъ узнать, въ какомъ сыръ есть

ядь, а въ какомъ его нѣтъ? Гдѣ предѣлъ, до которого безвредно можно гноить молоко? Можно ли, посмотрѣвъ кругъ сыра и поню-хавъ, узнать, есть ли въ немъ сырный ядъ?

Относительно употребленія въ пищу тухлыхъ веществъ, все діловъ привычкъ. Крестьяне, напримъръ, не привыкли ъсть сыръ. Мужикъ ни за что не станетъ тсть сыръ, не выносить его запаха и удивляется, какъ это господа "могутъ всть эту сыру", духъ-то отъ нея какой! И еслибы мужику поручили по запаху браковать съ встные припасы, то онъ забраковаль бы всякій сыръ и навърное пропустиль бы тухлую рыбу. Тоть же мужикъ, который не станетъ тсть сыръ, **тухлыя яйца**; и бары есть такіе охотники до тухлыхъ яицъ, что предпочитають ихъ свёжимь; сверхъ того, мужикь будеть ёсть ржавую селедку, тронувшуюся коренную рыбу, давшую духъ солонину. Извъстно, что камчадалы питаются квашеной въ ямахъ рыбой, которая при этомъ превращается въ страшно вонючій студень. Треска, въ особенности соленая, всегда такъ воняетъ, что непривычный человъкъ въ комнатъ усидъть не можетъ. Такой же тяжелый запахъ бываетъ, когда варится солонина съ душкомъ. А дичь-то! настоящіе охотники никогда свъжей дичи не ъдять, а дають ей предварительно повисъть. Колбасы тоже-ужь какой дряни туда ни кладуть! всякая что ни на есть последняя мясная дрянь, вся въ колбасы идеть; срубится, посолится, чесночкомъ заправится... Въ обжорномъ ряду въ городъ все поъдять, говориль мнъ одинь знакомый прасоль: -- мужикъ ничвмъ не брезгуетъ, лишь бы ему подешевле; въ оттепели 'начнетъ говядина или телятиня портиться, сливнутьсейчасъ солимъ; разумъется, продаемъ подешевле, мужикъ не разбираетъ. "Человътъ не свинья-рыть не станетъ".

Все сходить. Бли и бдять тухлую рыбу, тухлую солонину. Ничего. Прошла чума и рыбы не жгуть, въ землю не зарывають. Говорять, что есть какой-то колбасный ядь, есть какой-то рыбный ядь, отъ котораго повыше ядовитой рыбы умирають. Можно ли по занаху узнать, что въ такой-то колбась, въ такой-то рыбь есть ядь? Можеть ли это узнать каждый врачь? Во время гоненія на тухлую рыбу, много рыбы уничтожали и все по наружному осмотру врачей. Пахнеть—уничтожай. Рыбу, признанную негодною, обливали керосиномъ и жгли, или обливали нечистотами и зарывали въ землю. И ту и другую рыбу растаскивали, вырывали изъ земли и бли. И никто не умираль. Ну, положимъ, облитая керосиномъ рыба дезинфектировалась, а облитая нечистотами изъ отхожихъ мъстъ?

Сосъдняя барыня строго запретила "людямъ" ъсть простыя сельди, а мы ъли и не заболъвали, не умирали. Да и "люди" тоже ъли,

потому что барыня, запретивъ астраханскія сельди, не купила для "людей" хорошихъ голландскихъ.

Простые люди, русскіе люди, мужики, мѣщане чумы не признавали, въ чуму не вѣрили, считали все это барской выдумкой. — Мало ли что баре не выдумають, какая такая чума?

— Хоть торговлю совсёмъ бросай, говорилъ купецъ: — зайдетъ это въ лавку, нюхаетъ, нюхаетъ, точно знаетъ, чёмъ чума пахнетъ. Раззоренье, рыбы что забраковали; въ землю зарываютъ, а ее выроютъ и поёдятъ! Чистоты вездё ищутъ, теленка на дворё у себя не зарёжь.

Въ нынѣшнемъ году въ нашей губерніи на ленъ напали черви, которые страшно всполошили хозяевъ. Первый всполошился вяземскій помѣщикъ Шараповъ и тотчасъ вызваль по телеграфу исправника. Получивъ отчанную телеграмму, исправникъ испугался:—кавіе такіе черви? прискакаль съ становымъ приставомъ и двумя банками карболовой кислоты ("Смол. Вѣст." 1879 года № 56 и 57). Но черви ни карболовой кислоты, ни станового пристава, ни даже самого господина исправника не испугались; жруть ленъ, да и шабашъ—никакого уваженія къ начальству. Съ легкой руки г. Шарапова, посыпались статьи о червѣ и изъ другихъ уѣздовъ Смоленской губерніи. Всѣ корреспонденты, сообщая о червѣ, пишутъ одно и то же: ѣстъ червякъ ленъ, а начальство не смотритъ. Крестьяне, не зная другихъ средствъ, прибѣгаютъ только къ молебнамъ и крестнымъ ходамъ, а начальство бездѣйствуетъ, ни земство, ни администрація ни къ какимъ мѣрамъ не прибѣгаютъ!

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь это ужасно! Червякъ пожираетъ нашъленъ, а начальство смотритъ, никакихъ мѣръ не принимаетъ. Ахъ! господа либералы, господа либералы! ничего-то вы сами не можете сдѣлать, все къ начальству прибѣгаете. Да и что же начальству дѣлать? Мало вамъ того, что по телеграмиѣ прискакалъ самъ господинъ исправникъ, да еще съ становымъ и съ двумя банками карболовой кислоты! Чего больше? Не губернатору же въ самомъ дѣлѣ ѣхать? Что карболовая кислота не подѣйствовала, что червякъ и исправника не испугался, такъ въ чемъ же тутъ администрація виновата! червякъ вѣдь не студентамъ чета, вишь онъ какими тучами ползетъ. Исправникъ еще съ чумы помнитъ карболовую кислоту, ну, и везеть. Чего-жь вамъ больше? Не новыхъ ли начальниковъ противъ червей завести, не паспорты ли особенные выдумать!

Я вамъ писалъ, что, когда я увзжалъ изъ Петербурга, то на станцію, въ числе другихъ родственниковъ и друзей, прівхала меня провожать одна близкая моя родственница, не молодая помещица,

долго жившая и хозяйничавшая въ деревнъ, но давно прівхавшая въ Петеубургъ искать новой дъятельности.

- Не знаю, говорила она:—дай Богъ тебъ справиться съ хозяйствомъ; можетъ быть, оно у тебя и пойдетъ; только не знаю... Одного боюсь, сопьешься ты въ деревнъ.
  - Отчего?
- Такъ, мало ли бывало такихъ, которые ъхали въ деревню полные силъ, съ жаждой дъятельности, а тамъ спивались.
  - Да отчего же?
- Ты подумай только, что ты всегда будешь одинъ: представь себъ только зиму, зимніе вечера! Еслибъ васъ собралось нъсколько человъкъ въ одномъ мъстъ...
  - Не сопьюсь.

Такъ какъ я прежде пилъ водку, то и въ деревнъ продолжалъ пить. Пилъ за объдомъ и потомъ спалъ; пилъ за ужиномъ и потомъ спалъ. Мало того, говоря по-мужицки, "гулялъ" даже при случав. Свадьбы, Никольщины, закоски, замолотки, засъвки, отвальныя, привальныя, связыванія артелей и пр. и пр., все это сопровождается выпивками, въ которыхъ и я принималъ участіе. Случалось "гулять" здорово, настояще. Однако, все было ничего. И вотъ восемь лътъ прошло, а на девятомъ, предсказаніе родственницы сбылось—спился. Теперь это уже дъло прошлое, а спился, забольдъ, видънья одолъвать стали...

Какъ это случилось? А вотъ послушайте...

Нужно вамъ сказать, что я ужасно боялся всякаго начальства, боялся безотчетно, нервно, какъ иные боятся мышей, лягушекъ, пауковъ. Никакъ не могъ привывнуть къ колокольчикамъ, особенно вечеромъ, ночью, когда нельзя разсмотрѣть, кто ѣдетъ. Какъ заслышу колокольчикъ, нервная дрожь, сердцебіеніе дѣлается, безпокойство какое-то; только водкой и спасался: сейчасъ — хлопъ рюмку. Проѣхали. Ну, слава Богу, отлегло отъ сердце. Вслъ же на дворъ завернули, хватаю бутылку и прямо изъ горлышка... Такъ становой меня иначе, какъ выпивши, и не видалъ.

Прежде у насъ становой быль ужасно проницательный человъкъ— сейчась замътитъ. И спасибо ему, деликатный быль человъкъ, ръдко самъ завзжаль, все черезъ сотскихъ посылалъ, а сотскихъ и не боялся: можетъ потому, что мужикъ, не при формъ. Ну, а ужь если необходимо было становому самому завхать, такъ первое слово: "не безпокойтесь, ничего особеннаго нътъ". Славный былъ становой, шесть лътъ я подъ его начальствомъ пробылъ, какъ у Христа за пазухой жилъ, деликатный человъкъ. Поступилъ потомъ другой становой, тоже

преврасный человікь, и найзжаль рідко. Ну, и я тоже всегда вы авкураті быль, чтобы и повода ко мні прійзжать не было: подати внесены во-время, дороги вы исправности, а если знаю, что высшее начальство пойдеть, велю и на исправной дорогі по сторонамы землю поковырять, будто чинили, чтобы начальству видно было, что о его пройзді заботились, уваженіе иміли. Прійдуть ли собирать съ благо-творительною цілью—я и туть всегда вы порядкі; на крейсеровы ли собирають, на кресть ли, на лоттерею ли—сейчась троякь отваливаю...

Наконецъ, и новое начальство наступило — тоже ничего; ко мнѣ не заглядываетъ, потому, все въ порядкѣ.

Но съ прошлой зимы вдругъ иначе пошло. Наважаетъ какъ-то начальникъ утромъ; разумвется, я, какъ заслышалъ колокольчикъ, сейчасъ хватилъ; взглянувъ въ окно, вижу начальническія лошади—еще хватилъ. Повесельлъ. Думалъ за сборомъ — нътъ. Такъ, пустыя бумаженки; сидитъ, разговариваетъ, смотритъ какъ-то странно, распрашиваетъ, кто у меня бываетъ, насчетъ постороннихъ лицъ, что хозяйству учиться прівзжаютъ справляется.

Узнаю потомъ, что и въ деревнѣ какой-то былъ, распрашивалъ, и все больше у бабъ, кто у меня бываетъ, что дѣлаютъ, какъ я живу, какого я поведенія, "то-есть, какъ вы насчетъ женскаго пола", пояснили мнѣ мужики.

Черезъ нѣсколько дней, опять начальникъ изъ низшихъ, изъ новыхъ, заѣхалъ. Попъ завернулъ, вижу, странно какъ-то себя держитъ, говоритъ обиняками, намеками, точно оправдывается въ чемъ.

Стало меня "мивніе" брать, а это ужь посліднее діло; мужики говорять, что даже "наносныя" болізни больше оть "мивнія" пристають. Сталь я больше и больше пить.

Дальше, больше. Вижу, навѣщають то и дѣло. А я всякій разъвынью да вынью и все въ разное время: то днемъ, то вечеромъ, то утромъ; придется, выньешь и на тощакъ. Чтобы не бѣгать за водкой, поставилъ бутылку въ комнату на письменный столъ. Въ ожиданіи наѣздовъ, сталъ потягивать и безъ колокольчика.

Слышу и между мужиками толки, подстраивають ихъ: "будете вы, говорять, съ бариномъ своимъ въ отвътв. Что у него тамъ дълается? какія къ нему тамъ люди навзжають? видно ли дъло, чтобы баре сами работали?"

Нужно замётить, что для интеллигентныхъ людей, желающихъ сёсть на землю, я признаю одну науку въ хозяйствъ — работать учись, по мужицки работать, да еще въ мужицкой шкуръ. Желающему научиться хозяйству я говорю: "поступай въ работники, работай, паши, коси, молоти, по мужицки работай, поживи съ работни-

ками, побудь въ ихъ шкуръ". Русскому интеллигентному человъку именно недостаеть умпнъя работать, и нигдъ онъ этому такъ не выучится, какъ побывавъ работникомъ-мужикомъ. Интеллигентнаго человъка, желающаго быть земледъльцемъ, и цъню лишь настолько, насколько онъ мужикъ. Я убъжденъ, что намъ болъе всего нужны интеллигентные мужики, деревни изъ интеллигентныхъ людей, что отъ этого зависитъ наше будущее. Еслибы ежегодно хотя 1,000 человъкъ молодыхъ людей изъ интеллигентнаго класса, получившихъ образованіе, вмъсто того, чтобы идти въ чиновники, шли въ мужики, садились на землю, мы скоро достигли бы такихъ результатовъ, которые удивили бы міръ. Я върю, что въ этомъ призваніе русской интеллигентной молодежи. И находились люди, которые соглашались съ моей системой обученія хозяйству, которые поступали въ работники, работали, какъ мужики, и честно работали.

Конечно, мужикамъ было странно, что вдругъ барчата работаютъ, по мужицки работають, не "балуются", а настояще работають. Но мужики понимають, что это настоящее "дъло", котя и смотрять недовърчиво, даже презрительно, полагая, что барченку никогда не дойти въ работъ до мужика. Мужики точно боятся, что если баре выучатся работать, то мужикъ потеряетъ все свое значеніе, все свое величіе. Туть самолюбіе мужика страдаеть: воть изь барь, а выучился и работаетъ, "только гдъ ему до всего дойти, далеко еще до мужика! гдв ему быть хозяиномъ, не съ той стороны рыло затесано!" точно утвшаеть себя мужикъ. Подсмъивается мужикъ, когда видитъ начинающаго работать изъ интеллигентныхъ; онъ ему смъщонъ, какъ смѣшна намъ обезьяна, подражающая человѣку; относится онъ презрительно, но не злобно. Совствы иначе относятся полубаре, вст эти барствующіе, деревенскіе и селянскіе люди, носящіе "панью" и "пинжаки", презирающіе необразованнаго мужика и его работу. Туть отношеніе-вполнъ злобное. Какъ! сынъ священника, граматний, ученый, который могъ бы быть псаломщикомъ, могъ бы поступить на службу, могъ бы дослужиться до чина, вдругъ работаетъ, да еще настояще работаеть, на ряду съ муживами, съ необразованными мужиками! Обидно. Ну, вотъ этакіе-то больше и толковали, мужиковъ нодтравливали, доносцы писали. Хотя мужики и говорили: •, что-жь туть такого! они не таятся, на народъ работають, ни баловства, ни пустыхъ дёловъ! ты поди-ка попаши—тутъ не до баловства!" однако, и на мужиковъ, казалось мнъ подъ конецъ, оказали вліяніе. Или ужь можеть быть "мивніе" меня одолвло, только замвчаю: отдаешь мужику деньги — ужь онъ вертить бумажку, вертить, разсматриваетъ. Эге! думаю, подозръваетъ, не дълаются ли у меня фальшивыя бумаги! Весною еще чаще стали навзжать начальники, билеты у всвхъ спранивають, прописывають, разсматривають, прівзжихь осматри вають, приметы ихъ списывають, приказано всёхъ въ лицо знать", говорять. Дети прівхали; смотрю и у маленькаго гимназистика, чего прежде не бывало, тоже билеть; онъ даже радуется, потому что теперь, какъ большой—при наспортв. Завхаль начальникъ—я ему билеты детей представиль для прописи.

- Вашихъ дътей? Нътъ, помилуйте, не нужно.
- Да вы же говорили, чтобы у прівзжихъ виды отбирать для прописки. А вдругъ пойдетъ онъ на деревню съ ребятами гулять, а десятскій ему: "гдв билетъ?" Нвтъ ужь лучше пропишите.

Чъмъ дальше, тъмъ чаще стали навзжать начальники. И мнъ кажется, что распрашиваютъ, шпигуютъ, мужиковъ противъ меня подбиваютъ. Сталъ я сильно пить, безъ перемежки. Заболълъ, ходить не могъ, страшная одышка, грудь давитъ, сердцебіеніе, руки трясутся; выпьешь — на минуту какъ будто легче, а потомъ еще хуже. Отъ дъла отбился, явилась страшная раздражительность, всякій пустявъ раздражаетъ, безпокоитъ... Пойдешь въ поле — нътъ силъ идти, иотомъ обливаешься; вернешься домой, возьмешь газетину, еще болъе раздражаещься, буквы сливаются въ какой то туманъ и вдругъ сквозъ туманъ лъзетъ лицо начальника въ кепкъ... Самъ понимаю, что уже до чертиковъ допился; самъ знаю, что не нужно пить это зелье, и не могу бросить, воли нътъ...

Однажды, подъ вечеръ, зашелъ ко мнѣ онъ, подвынивши; такъ зашелъ, пошелъ прогуляться и зашелъ провъдать. Выпили вмъстъ; уходитъ онъ, пошелъ и я проводить, сошли съ крыльца, идетъ по двору, вдругъ онъ, не энаю уже почему, пришелъ въ какое-то умиленіе, потрепалъ меня по плечу: — Молодецъ, говоритъ, вы, А. Н., молодецъ! Наполеонъ! настоящій Наполеонъ!.."

Черезъ ческолько дней, ко мне прівхаль брать и ужаснулся. Прівхали племянники и съ ними знакомый докторъ. Докторъ посоветоваль не пить и побольше быть на воздухе. Я послушался—смерти мспугался, и бросилъ.

Теперь здоровъ, и не боюсь. Вотъ какъ бываетъ.

## IX.

Весна 187\* года была сырая и мокран, вредная плодамъ... Всю весну мы горевали съ посъвами. Холода, дожди,—къ пашиъ подсту-

имться нельзя. Наконець, кое-какъ посѣялись. Туть опять горе: наступила засуха; едва пробившіеся изъ земли всходы стали сохнуть. На яровое хоть не гляди: овесъ цожелтьль, заострился, ленъ взошельтолько по низинамъ.

Воть ужь и навозы пришли, рожь вацвёла. Однажды, въ жаркій полдень, я обходиль поля. Побываль на паровомъ—сушь, водни, мукамученическая и для лошадей, и для людей. Выпрягли въ одиннадцатомъ часу, невозможно работать. Прошель по клеверамъ—плохо. На яровое и глядёть тошно. Зато рожь радовала—стоить, матушка, стёнастёной и въ полномъ цвёту; погода для цвётенія ржи самая благопріятная: тихо, жарко, водней и всякихъ мухъ неисчислимое множество, въ воздухё стоить гуль оть жужжанія насёкомыхъ, надъ пощемъ точно туманъ оть цвёточной пыли, пахнеть хлёбомъ, медомъ. Радостно, потому, если во время цвётенія ржи погода стоить тихая, жаркая, много водней и всякихъ мухъ, то жди урожая, рожь вый-деть умолотна.

Въ ржаномъ полъ мнъ повстръчался знакомый попъ.

- Здравствуйте, батюшка, откуда?
- Во имя Отца и Сына... изъ Подъеремина, отвѣчалъ попъ, благословляя.
- Изъ Подъеремина? Что-жь, поминки были или Петровщину выбиваете?
  - Нѣтъ; богомоленье было.
  - По какому случаю?
  - Дождя просили.
- Дождя! Зачёмъ? Что вы это дёлаете, помилуйте, зачёмъ вамъ дождь?

Попъ встрепенулся...

- Какъ зачемъ дождь? Яровое совсемъ посохло, трави...
- Яровое посохдо, яровое посохдо... Эхъ вы! хозяева! Что же такое? Яровое видите, а рожь не видите, вы на рожь посмотрите. Рожьцвътеть, а они дождя у Бога просять, умницы!
  - А и въ самомъ дълъ! надоумился попъ.
- Рожь цвътеть, а они дождя просять, хороши! Да развъ вы не знаете, что когда пойдуть дожди, наступять вътры, холода, водни попрячутся, то и мы будемъ безъ хлъба. Развъ вы не знаете, что если во время цвътенія ржи стоять холода, идуть дожди, нъть водней, то рожь бываеть неумолотна, череззерница. Помните, какъ было вътретьемъ году?
  - Помню, помню, да яровое-то совсвиъ посохло.
  - Что-жь, дто посохло? Носится съ своимъ яровымъ. Яровымъ

мы сыты не будемъ. Яровому теперь дождь много пользы не сдълаетъ; яровое пропало—и говорить нечего, а кы еще просите, чтобъ и ржи не было. Безъ ярового еще пробиться можно, а какъ ржи не будетъ, тогда что? Рожь цвътетъ, а они дождя просять! Вы бы лучше прежде дождя просили на яровые всходы, а то подогнали къ самому ржаному цвъту!

- Пока собрались.
- То-то, пока собрались. Мірское діло. Одинъ говорить нужно богомоленье сділать, а другой—можеть, и такъ дождь пойдеть! Воть и собрались, когда рожь зацвіла. Возвремя не просили дождя, теперь собрались.
  - Да что вы...
- Я знаю, что я. Видаль, какь баба-бобылка пятакь подаеть, очтобь и ся коровку-буренку помянули, чтобы и на ся грядку сь бурачками дождичекь прошель. Бурачки, видишь, у нея засохли, лёнь сходить за водой, да полить, тоже дождичка просить на свою грядку, пятакь подаеть, а объ томь, дура, и не думаемь, что рожь цвётеть, что какь обобьеть дождемь цвёть, да будеть неурожай, да подымется рожь до 15 рублей за куль, такь она же сама будеть въ будущемь году жать за два рубля десятину, лишь бы кто вызволиль, даль впередь денегь зимой или весною.
  - Это точно, необразованіе...
- А вы бы внушали. Самъ Христосъ училь, что Отець Небесный лучше насъ внаеть, что намъ нужно. И мужики говорять: Богъ старый хозяинь, Богъ лучше насъ знаеть, что къ чему. А чуть только засуха—просять дождика! напали черви на ленъ— просять избавить отъ червей! А можетъ оно такъ и нужно. Чёмъ бы внушать, вамъ бы только пятаки собирать да лица. Вамъ же вёдь урожай лучше, вамъ же лучше, если народъ богаче, зажиточнёе: за одни поминовенья что наберете!
  - Of Ho...
- Вы меномѣщикъ, не чиновникъ. Вамъ выгодно, когда урожай, когда хлѣбъ дешевъ, когда мужикъ благоденствуетъ. Это баринупомѣщику выгодно, когда хлѣбъ дорогъ, а мужикъ бѣдствуетъ и
  дешевъ, потому что помѣщикъ хлѣбъ продаетъ, а мужика покупаетъ.
  Это чиновнику выгодно, когда хлѣбъ дорогъ, нотому что чиновникъ
  хлѣба ѣстъ всего крошку, а больше все мясцомъ пропитывается; а
  если хлѣбъ дорогъ и мужикъ бѣдствуетъ, такъ мясо и всякій чиновничій харчъ дешевъ. Нътъ хлѣба, такъ мужикъ тащитъ на базаръ
  скотину и продаетъ за ничто, лишь бы выручить денегъ на хлѣбъ.
  Вамъ въ урожай много лучше: и свадебъ больше и молебновъ, одной

ржи что соберете въ поповій зикъ <sup>1</sup>) Разві воть только, что въ хорошій урожайный годъ помирать меньше будуть, меньше земляного <sup>2</sup>) дохода будеть, такъ відь земляной доходъ что! Вамъ, попамъ, выгодніве, когда мужикъ богать, зажиточенъ, благоденствуеть!

- Конечно.
- Да и мужики тоже! Сами же говорять: "Богъ старый козяинь, Богъ лучше насъ знаеть, что къ чему"—чего же туть дождя просить! Эхъ... вишь гонить! указалъ я на облако пыли, поднятое скачущимъ мужикомъ:—върно ва водкой!
- Мужикъ вскоръ поровнялся съ нами, придержалъ лошадь и снялъ шапку.
  - Куда ты, Стефань?
  - Въ Погоръловку.
  - Ну такъ и есть. За виномъ?
- Да, міромъ рѣшили еще полведерочки взять. У насъ сегодня богомоленье, дождя у Бога просили. Еще сбрызнуть хотимъ, авось Господь дождичка пошлетъ.

"Богъ стырый хозяинъ, Богъ лучше «насъ знаетъ, что къ чему". И въ самомъ дёлё, гдё такой хозяинъ, который могъ бы сказать, что нужно въ данную минуту, дождь или погода, тепло или холодъ, не только всёмъ, но даже ему, этому хозяину? Есть ли такой умъ, который могъ бы обнять всю сумму факторовъ, имѣющихъ вліяніе въ хозяйствѣ, и опредѣлить ихъ истинное значеніе, «все взвѣсить, вычислить, разсчитать? Мое огородное сохнетъ—нужно дожди, но у меня подкошено сѣно, для котораго дождь вреденъ, а между тѣмъ, дождичка бы нужно и для хорошаго налива ржи, и потому, что пары подбились, отавы на лучахъ ростутъ плохо, скотъ голодаетъ.

Стоить жаркая погода, уборка свна и клевера идеть отлично, а на ленъ навалился червякъ и жреть его, на глазахъ жавнина уничтожаеть всякую надежду на урожав.

<sup>4)</sup> Лётомъ, когда появятся овода около "Акулини-задери хвости (13-ге ірня), то они кусають и безпокоять скоть, который оть оводовь бёсится, бёгаеть задеря хвосты, "зикуеть", какъ у насъ говорять. Это время называется "коровымъ зи-комъ". Поздите, въ іюлі, появляются другіе овода, которые безпокоять лошадей. Это время называется "конскимъ зикомъ". Конець іюля и начало августа крестьяне называють "поповимъ зикомъ", потому что въ это время попи ходять по деревнямъ за "новьр", рожь на поствъ выбирають.

<sup>2) &</sup>quot;Землянымъ доходомъ" поповскіе называють доходъ, получаемый за погребеніе умершихъ. "Ныньче плоход жалуется иная прадъл или дьячиха: — плоход ныньче, вемляного дохода мало—все больше дёти мрутъ, нётъ, чтобъ настоящіе люди".

Но вотъ пошли дожди, съно гність, къ уборкъ ржи нельзя приступить, отавы хороши, но отъ сильныхъ дождей и недостатка солнечнаго свъта трава водяниста, малопитательна, а между тъмъ отъ дождей и холодовъ червякъ, пожиравшій ленъ, погибъ и ленъ поправился. Какъ туть уловить, что къ чему?

Въ прошломъ году, у насъ какой-то червякъ влъ ленъ, и такъ перепугаль хозяевь, что либералы хотвли еще новыхъ начальниковъ завести, энтомологовъ какихъ-то выписать. И чуть было не виписали, а энтомологъ сейчасъ обязательныя постановленія выдумаеть, потому что онь, какь и всякій чоновникъ, думаеть, что все просто и легко решить. За примеромъ ходить не далеко: вотъ, напримъръ, въ нынъшнемъ году въ иныхъ губерніяхь козавка какая-то рожь поизъянила; выписали энтомолога профессора, тоть сейчась узналь какая козявка: гессенская муха, говорить. Сейчась определиль, какь эта муха живеть, котораго числа, какого мъсяца кладеть яйца и пр. и пр. Все вывершилъ. А что же противь этой мухи дёлать? спрашивають. Знаю, говорить и это. Цълую лекцію губернскимъ и земскимъ начальникамъ прочелъ. Нужно, говоритъ, жнивья выжигатъ, нужно жнивья тотчасъ послъ уборки ржи запахивать, нужно рожь съять не раньше 15-го августа. Словомъ, все вывершилъ, все ръшилъ, остается только обязательныя постановленія выдать. Вёдь энтомологъ-то только свою гессенскую муху и видитъ, какъ баба-бобылка только свою грядку съ бурачками. Энтомологъ, конечно, нивакого понятія • объ хозяйствь не имьеть. Будеть ли горыть жнивье или не будеть? Есть ли хозяину возможность въ самое горячее время, въ страду, запахивать жнивье? Будеть ли хозяину время посвять рожь пость 15-го августа? Возможно ли срокъ озимаго поства сократить на двт недтли? Что произойдеть отъ поздняго поства ржи, въ противность долголттней практикт, установившей ранніе постви до 15-го августа? Не произойдеть ли отъ этого поздняго поства того, что въ будущемъ году, нетолько людямъ, но и самой мухъ нечего будетъ ъсть? Ничего этого энтомологь не знаеть, ничего не понимаеть; онь знаеть и видить одну только муху. Расчувствовались земцы, прослушавъ красноръчивую, ученую лекцію профессора энтомолога, да и нельзя же ничего не сделать, зачемь же было ученаго энтомолога приглашать? Однитлупость влечеть за собою другую; сейчась-баць!-обязательное постановленіе: съять рожь наранье 15-го августа. И воть земледвльцы нъсколькихъ губерній должны, обязаны съять озимь въ извістный срокъ, лю назначенію начальниковъ: какого-то энтомолога, какихъ-то земскихъ

чиновниковъ. Господи! да что же это такое? Опыть милліоновъ земледъльцевъ-козяевъ, долголътияя практика, показали, что рожь нужно. свять во пору, что эта пора начинается съ конца іюля, что эта порадля разныхъ мёсть разная, и вдругъ какой-то энтомологъ рёшаеть, что пора эта должна начинаться не ранве 15-го августа, а земстводълаеть обязательное постановление и предписываеть милліонамъ земледъльцевъ съять озимь въ назначенный срокъ! Повторяю: понятно, что энтомологъ тольк свою муху и видитъ, хотя непонятно, какъ такой энтомологъ можеть быть профессоромъ; но земство-то, не изъ энтомологовъ же однихъ оно состоитъ, должны же бы, кажется, въ немъ быть люди съ разсудкомъ! Или уже разъ человъкъ дълается чиновникомъ, такъ Господь у него всв способности отнимаеть? Этообязательное постановление для несколькихъ губерній: сёять рожь позже' 15-го августа-характерный факть новвишаго времени. Посмотрите, съ какою легкостью третируется вопросъ наипервъйшей важности для милліоновъ населенія, вопросъ, отъ котораго зависить жизнь этихъ милліоновъ, посмотрите съ какою легкостію дёлаются. обязательныя постановленія. Прівзжаеть энтомологь, да и энтомологъ-то пустой, какъ теперь выверщили другіе ученые, и говоритъ, что нужно сократить на двв недвли срокъ посвва хлеба, отъ урожая котораго зависить благосостояніе всего населенія; и вдругь, вънісколько дней, не обдумавши, рішается такой важнійшій вопросъи дълается обязательное постановленіе. Но этого мало; одно земствосообразило: сдёлаемъ мы обязательное постановленіе, а что если вдругъ его исполнять не будутъ! И вотъ елецкое чемство (см. "Земледѣльческую газету" 1880 г. № 31, стр. 513), сдѣлавъ обязательное распоряжение не производить въ нынёшнемъ году посёва овимыхъхльбовь ранье 15-го августа, въ то же время поручило управь обратиться къ начальнику губерній съ просьбой о томъ, чтобы земской полиціи было вивнено въ обязанность оказывать содвиствіе управв при исполненіи ея постановленіи. Но этого еще мало: елецкое земство постановило ходатайствовать передь правительствомь о томь, чтобы, независимо от штрафа, налагаемаю по закону (29 ст. устава о наказ. нал. мир. суд.), было разъяснено, что при исполнении этого постановленія собранія, преждевременный поствъ, т. е. произведенший до 15-го августа, подлежить запашкь на счеть виновнаго. Не вържея даже. Но это такъ; это сообщаеть самъ энтомологь, котовый выдумаль, что муха повсюду вынесется по 15 августа, и который предложиль колоссально-нельпую мъру. бязать свять рожь послъ 15 августа. Петръ Великій, за неисполненіе своихъ приказовъ по хозяйству, приказываль бить батогами, рвать ноздри, а теперь прогрессь, цивилизація: за ослушаніе будуть запахивать посьвь, произведенный не въ то время, какъ назначили земскіе начальники! Бей не коломъ, а рублемъ. Мало показалось, что мировой оштрафуеть, мало того, что, если губернское начальство прикажеть смотръть, чтобы не съяли до 15-го августа, такъ урядники нагайками стануть гонять мужиковъ съ пашни—нужно и еще: запахивать на счеть выповнают постью, произведенный до 15-го августа. Разсчетливый хозяинъ, разумъется, скоръе согласиться заплатить штрафъ у мирового, чъть съять рожь не въ пору; и урядникъ ежели сгонить съ посъва—тоже не бъда: не будеть же онъ цълий день торчать на полъ. Земство это поняло и задумало покръпче сдълать: посъещь раньше срока, который энтомологь назначилъ, сейчась пріъдеть земство и запашеть твои всходы озими.

Любопытно только, вто будеть запахивать. Еще господскіе посвий запахать, можеть быть, найдуть кого-нибудь, а запахивать мужицкіе посви едва ли ито пойдеть. Ежели урядниковь заставить, такь они вёдь изъ благородныхъ, изъ интеллигентныхъ набраны, пахать не умёють. И воть, ходатайство елецкаго земства о запахиваніи преждевременныхъ посвиовь, пишеть энтомологь К. Линдеманъ, заварившій всю эту кашу, орловское губернское земское собраніе не нашло возможнымъ утвердить, въ тиду того, что предлагаемая мёра въ примененіи своемъ можеть вызвать чрезвычайное неудовольствіе. Слава Богу!

Когда у насъ въ прошломъ году черви вли ленъ, то "поклонники науки" тоже кричали, что следуеть выписать энтомологовь. Но, жъ счастію, у насъ энтомолога не выписали и потому никакихъ обязательныхъ постановленій на счеть червей не вышло. Свяли мы и ниньче лень вольно, когда хотвли, гдв жотвли и сколько хотвли. И что же бы вы думали? никакихъ ниньче червей на льив не было, и ни одной былиночки черви не събли. Откуда черви въ прошломъ тоду взялись? Куда они девались? Отчего ихъ въ нынешнемъ году не было? Какъ бы то ни было, ничего мы въ прошломъ году про- 🚙 • тивъ червей не дълали, даже молебновъ не служили; вли черви ленъ, а мы смотрели и горевали. Да и что же было делать? Въ минхъ мъстахъ въ прошломъ году вывли черви ленъ на-чисто, въ . другихъ только слегка тронули, и вдругъ, неизвъстно отчего, пропали; въ ныпешнемъ же году никакихъ червей на льне не было. и, можеть быть, десятки леть ихъ не будеть. Я помню въ сороковыхъ годахъ какой-то червянь повдаль озими и производиль страшныя слустошенія. Потомъ, этоть червякъ самъ собою пропаль, и воть десятки лъть ничего объ немъ не слышно. То же самое можеть

быть и съ гессенской мухой: ныньче она повла рожь, а въ будущемъ году, можетъ быть, и ни одной мущки не увидимъ.

Энтомологь видить муху, ему бы только муху уничтожить, а тамъхоть трава не рости. Конечно, и противъ мухи есть радикальных средства—совсёмъ не сёнть ржи, измёнить принятую систему хозяйства, измёнить систему обработки. Человёкъ, у котораго голованабита мухами, чиновникъ, который думаетъ, что стоитъ только приказать, могутъ легко третировать подобние вопросы, но хозяинъ долженъ видёть не муху только, а все. А есть ли такой хозяинъ Гдё онъ?—Такой хозяинъ есть. Такой хозяинъ—всё.

Эхъ! вотъ бы гребнули сънца, еслибы постояла погодка, думаетъ хозяинь, глядя на свои подкошенные луга и радуясь, что нътьдождя. А не мъшало бы и дождика! трава совстить посохла, жарко, овода, скотъ голодаетъ! думаетъ тотъ же хозяинъ, проходя по вытону. Насколько потеряеть въ цене сено оттого, что пробудетъподъ дождемъ? насколько прибудетъ молока, насколько повысится вы цень скоть, оттого, что, вследствіе дождей, поправятся выгоны? Кто можеть все это вычислить? Обыкновенно, хозяинь, такъ, зря, хочеть дождя или погоды, види только одно что-нибудь, что у негоподъ носомъ. Еслибы хозяину дать власть надъ погодой, чтобы поего мановенію шель дождь или ділалось вёдро, словомь, чтобы въ его рукахъ были всв атмосферическія изміненія, то, я увірень, чтоне найдется хозяина, который, командуя погодой, съумъль бы такъвсе подладить, чтобы у него быль наивысшій урожай, наибольшій доходъ. Увлекся бы, напримъръ, уборкой съпа, напустилъ бы безиврно звонкую погоду, и въ тоже время позабыль бы колодкомъударить на какую-нибудь бабочку или муху. Анъ у него червякъ либоленъ, либо хлъбъ пожражь бы, или скотъ отъ язвы подохъ бы.

Да и то сказать, какъ всёмъ угодить. Одинъ горюеть, потерявъотца, а другой радуется "земляному доходу". Одному нуженъ дождь,
а другому погода. У одного сёно подкошено, а туть то дождикъсёногной, то парить, нётъ уборки. Одинъ радуется и говоритъ:
"благодать ныньче, паритъ! вишь какъ матушка поправилась, благодареніе Богу—ожидать урожая можно, хлёбушка дешевъ будеть";
а другой туть же сердится: "паритъ, паритъ, потомъ дождь ударить, ну, какъ туть быть дорогому хлёбу!"

Воть и угоди на всёхъ. Помещику, богачу-земледёльцу, тому, кто производить хлёбь на продажу, неурожай иногда выгоднёе урожая. Не подумайте, что я это такъ говорю, для словца. Нётъ, это совершенно вёрно. Выгоднёе же продать 200 четвертей по 14 рублей, какъ ныньче, чёмъ 300 четвертей по 6 рублей, какъ было

два года тому назадъ. То есть, разумвется, самое выгодное, чтобы у меня урожай былъ самъ-дввнадцать, напримвръ, а у другихъ, чтобъ былъ неурожай и хлвбъ стоялъ бы въ високой цвнв, этакъ рубликовъ по цятнадцати за четверть!

Конечно, никто прямо не скажеть, что онь желаль бы неурожая, высокихь цёнь на хлёбь, никто не будеть такь откровенень, какь какая-нибудь дьячиха, жалующаяся, что мало земляного дохода.

Конечно, всё желають урожая, всё молятся объ урожай, но это такъ только, потому что зазорно. А кто не радуется высокимъ цёнамъ на хлёбъ? Кто не радуется, что хлёбъ по высокимъ цёнамъ шибко идетъ за границу? Мужикъ только не радуется, но развё онъ, сиволапый, что-нибудь понимаеть въ важныхъ экономическихъ вопросахъ ввоза и вывоза, возстановленія цённости кредитнаго рубля и т. п. Ему бы только все жрать, да чтобъ хлёбушка дешевъ былъ.

Для хозяевъ, ведущихъ свои хозяйства нанятыми руками, въ особенности тамъ, гдъ обработка производится даже не батраками, а сосъдними крестьянами-хозяевами, съ ихъ орудіями и лошадьми, важно не только то, чтобы хлъбъ былъ дорогъ, но еще болье важно то, чтобы былъ неурожай, чтобы мужикъ вынужденъ былъ наниматься на лътнія страдныя работы еще съ зимы за дешевую цъну, чтобы онъ вынужденъ былъ запродаваться для того, чтобы унасти свою душу, какъ говорятъ мужики, словомъ, чтобы мужикъ былъ дешевъ.

Вы представьте себв только, что всюду, нёснолько лёть подърядь, превосходный урожай, что мужику нёть надобности покупать клёбь—что тогда будуть дёлать помёщики съ своими хозяйствами? Не нуждаясь въ деньгахъ для покупки хлёба, мужикъ-хозяинъ, имёющій свою землю, свое хозяйство, не продаеть себя на лёто, не хочеть работать на другого; напротивъ, онъ самъ принайметь повосу, земли. Еслибы не недостатокъ хлёба, не нужда, кто сталь бы, имёя свое хозяйство, свою землю, работать на чужой землё, въ чужой хозяйство? Свой покосъ стоитъ, свое подкошенное сёно лежитъ, а ты иди убирать чужой покосъ, потому что "обвязался", какъ у насъ говорятъ мужики, еще зимой, обвязался, чтобы упасти свою душу. Кто хоть сколько-нибудь знаетъ хозяйство, тотъ пойметъ, что только нужда можетъ заставить мужика-хозяина, имёющаго свою землю, работать на чужой землё.

Мужикъ, который не обязывается летними работами, который лето работаеть на себя, богатесть; мужикъ, который обязывается летними работами — беднесть. Сколько разъ приходится слышать,

что мужика упрекають въ лёности, въ нежеланіи работать, когда номёщичьи хозяйства представляють столько заработка. "Что же, что хлёбъ дорогь, говорять: бери работу въ господскихъ имёніяхъ, воть тебё и хлёбъ будеть". Но вёдь нужно посмотрёть, каковъ этотъ заработокъ, котораго чурается мужикъ, отъ котораго онъ готовъ бёжать даже къ кулаку. Отъ этого заработка мужикъ бёднёетъ, разворяется—вотъ каковъ этотъ заработокъ.

Мужикъ, имѣющій свою землю, свое хозяйство, не долженъ идти лѣтомъ на страдную работу къ другому ни за какія деньги, потому что, работая лѣтомъ на другого, онъ неминуемо упускаеть въ своемъ хозяйствъ. Непродажному коню иѣтъ цѣны, и счастливъ тотъ, у кого есть непродажный конь. Непродажной работъ нѣтъ цѣны, и счастливъ тотъ, у кого есть непродажная работа. Но голодъ заставляетъ продать любимаго коня, голодъ заставляетъ продавать и страдиую работу.

Если вы живали когда нибудь летомъ въ гостяхъ у помещика, то, безъ сомнинія, видили, какъ безпокоится, какъ волнуется хозяинъ летомъ, когда дождь, напримеръ, мешаетъ уборке сена или клеба, видели, какъ поменчикъ, староста, даже рабочіе, приходить въ волненіе въ виду заходящей тучи. Представьте же себ' нравственное состояніе мужика-хозяина, когда онъ долженъ бросить подъ дождь свое разбитое на лугу свно, которое вотъ-вотъ сейчасъ до дождя онъ успѣль бы сгрести въ копны, бросить, для того чтобы ѣхать убирать чужое стно. Представьте себт положение хозяина, который долженъ оставить подъ дождемъ свой клебъ, чтобы ехать возить чужіе сновы. Нужно быть самому хозянномъ, чтобы вполнъ понять то ужасное нравственное состояніе, въ которомъ находится человъкъ въ такихъ случаяхъ, и нельзя не удивляться тому хладнокровію, съ которымъ мужикъ, оставивъ свое поле, вдетъ на господское. Только многіе годы рабства, крепостной работы на барина, могли выработать такое хладнокровіе. "Наше потерпить, лишь бы только ваше, господское, убрать", говорить барину и тецерь еще, по старой привычев, мужикъ, повторяя то, что онъ привыкъ говорить, когда былъ крепостнымъ.

Но это хладновровіе только кажущееся; нужно видіть, что діластся внутри, въ душі хозянна, какъ онъ клянеть судьбу, какъ онъ заканвается брать въ другой разъ страдную работу. Проявляется это наружно только у молодыхъ, не забитыхъ крізностными привычками, да у бабъ. Ватракъ, безземельный, неимінецій своего хозяйства, ничего подобнаго не испытываетъ, но оттого у него и выработывается извістная тупость.

Работа детомъ, въ страду, въ помещичьемъ хозяйстве, раззо-

ряеть мужика, и потому на такую работу онь идеть лишь изъ крайности, отбиваясь отъ этой работы елико возможно. Конечно, я говорю
не о батракахъ; батракъ—одно слово батравъ. Это или безземельный,
или неспособный къ хозяйству человъкъ, который не живеть своимъ
загадомъ, своей головой, который живеть чужимъ загадомъ, на всемъ
тотовомъ, предпочитаетъ работать на другого, лишь бы только быть
обезнеченнымъ, предпочитаетъ обезнеченную зависимость необезнеченной независимости. Такіе люди есть цакъ и въ интеллигентномъ классъ—туть ихъ еще болье—такъ и между крестъявами. И всегда они
будутъ, пока крестъянскія деревни не превратятся въ кастоящія общины, въ которыхъ работа будетъ производиться сообща и гдё тогда
найдется мёсто каждому.

Я говорю не о батракахъ, а объ мужикахъ, землевладвльцахъ-хозяевахъ, способныхъ, было бы тольно съ чёмъ и надъ чёмъ работать, къ собственному загаду. Для такихъ, сдёльныя работы въ страду въ помъщичьихъ хозяйствахъ-бъда, раззоренье. Отъ работъ у помъщика въ страду мужикъ бъжитъ. Онъ борется до последней степени и береть страдную работу только тогда, когда инть никакой возможности обойтись, когда нёть хлёба, когда приступають къ продажё скота за недоимки. Если можно какъ бы то ни было достать денегъ, хотя за большіе проценты, мужикъ предпочитаеть запять, лишь бы только не обязываться летнею работаю, въ особенности постоянною, на целое лето, какова, напримеръ, обработка земли кругами въ помъщичьихъ имъніяхъ, состоящая въ томъ, что крестьянинъ, за изфастную плату, обязывается въ теченіи лата, съ своими лощадьми и орудіями, произвести у пом'вщика подную обработку земли въ трехъ подажь, подобно тому, какъ это делалось при крепостномъ праве. 🚁 Совершенно иное дъло зимняя работа; на зимнюю работу мужикъ нанимается охотно и денево, и, если иётъ выгодной работи, то береть и такую, при которой только хлебь на навозь перегонаеть, то есть заработываеть лишь столько, чтобы себя и лошадь пропормить. Вся суть дела для мужива завлючается въ выгодномъ зимнемъ заработив, потому что зимній заработокъ даеть сму возможность работать летомъ на себя, не обязываться летинии страдными работами на другихъ. Хозяину-земледъльцу, имъющему свое хозяйство, выгодиве зимою работать за четвертакъ въ день, чвиъ въ страду за три рубля. Между темъ, помещички козяйства зимою-то именно и не дають работы, или дають очень мало, а требують летней работы. Интересы крестьянъ и помещиковъ, при существующихъ торядкахъ, совершенно противоположны. Освободиться отъ жити работъ на помъщика—постоянная мечта мужика; заставить мужики работать лътомъ у себя—постоянная мечта помъщика.

Существованіе поміщичьих ховяйствъ, такихъ, какія мы теперьвстрічаемъ, возможно только при существованіи подневольных такъили иначе—будуть ли то крізпостные по "положенію", или крізпостные по экономическамъ причинамъ, обязанные работать на помірщичьихъ поляхъ, потому что ність хліба, ність выгона, ність денегъ.

"Крестьяне наши, говорить А. Ростовцевъ 1) изъ Орловской губерніи, разділяются на дві категоріи. Боліє зажиточные, которые
иміють 3—4 лошади и такое же число взрослыхъ работниковъ во
дворів и вообще исправное хозяйство, всіми силами стараются пріобристи себи землю или покупкою, или арендою, и потому на стороннія работы не нанимаются ни за капія деньш. Біднійшіє же
крестьяне, у которыхъ всего одна и по большей части плохенькая
лошадка и хозяйство неисправное, нанимаются на полевыя работы
съ большою охотою". Про эту охоту прибавлю я отъ себя: "неволя
велить и сопливаго любить".

"Нанимаются врестьяне, говорить далье Ростовцевь, обывновенно съ осени, въ сентябрв и овтябрв, и беруть всв деньги впередь почти за годь. Но "у зимы роть веливъ", говорить пословица, поэтому зимою обывновенно бывають разные случаи. Вываеть оченьчасто, что бедный крестьянинъ, нанявшись у одного землевладельца и взявши впередъ деньги подъ отработки, среди зимы отправляется въ другому землевладельцу, нанимается также у него, потомъ нанимается и въ третьему. Когда придетъ время работать, его сразу вызывають въ тремъ лицамъ; оне является въ одному, сработаеть половину работы, потомъ бросаеть— въ другому, у другого тоже только начнетъ работать и побежить въ третьему и, въ концё концовъ, бросаеть всёхъ и бёжить убирать свой несчастный хлюбишко, ко-торый, къ этому времени, наполовину умее осыпался".

Существование помѣщичьихъ хозяйствъ обусловливается именносуществованием такихъ подневольныхъ, бѣдныхъ врестьянъ, у воторыкъ не хлѣбъ, а хлюбишко, да и тотъ осыпается, пока мужнъъ иснолняетъ работы, на которыя обязался зимой, у воторой "ротъ веливъ". Зажиточные крестьяне не нанимаются ни за какія деньги. Слѣдовательно, чтобы было кому работать въ помпицичьихъ хозяйствахъ, нужно, чтобы были нуосдающіеся, бъдные. Порядокъ ли это? Иные думають, что въ этомъ-то и порядокъ. Одинъ нѣмецъ—

<sup>4) &</sup>quot;Земледёльческая газета", 1880 г., стр. 720, въ статьё о жатвенныхъ ма-

настоящій німець изъ Мекленбурга—управитель сосідняго имінія, говорить мнів какъто: "у вась вы Россій совсійь хозяйничать нельзя і), потому что у вась ніть порядка, у вась наждый мужикъсамъ хозяйничаеть — какъ же туть хозяйничать барину? Хозяйничать въ Россій будеть вовможно только тогда, когда крестьяне вывупять земли и поділять ихъ, потому что тогда богатые скупять земли, а бідные будуть безземельными батраками. Тогда у вась будеть норядокъ и можно будеть хозяйничать, а до тіхъ норь ніть". Да, если постоять такія ціны на хлібъ, какъ нынче—13—15 рубблей за четверть—то порядокъ, про который говорить німець, можеть установиться и раніте.

И теперь, какъ при крёпостномъ правё, основа помёщичьихъ хозяйствъ не измёнилась. Конечно, помёщичьи хозяйства, въ нашихъ мёстахъ, по крайней мёрё, упали, сократились въ размёрахъ, но суть, основа, система остается все та же, какъ и до 1861 года.

Прежде, при крѣпостномъ правѣ, помѣщичьи поля обработывались крестьянами, которые выѣзжали на эти поля съ своими орудіями и лошадьми; точно такъ же обработываются помѣщичьи поля и теперь тѣми же крестьянами съ ихъ лошадьми и орудіями, съ тою только разницею, что работають не крѣпостные, а еще съ зимы задолженные.

Точно такъ же, какъ и прежде, и тенеръ землевладълецъ нетолько не работаеть самъ, не умъеть работать, но и не распоряжается даже работой, потому что большею частію ничего по хозяйству не смыслить, хозяйствомъ не интересуется, своего хозяйства не знаеть. Землевладћлецъ или вовсе не живетъ ва деревив, или, если и живетъ, то занимается своимъ барскимъ дёломъ, службой или еще чёмъ, пройдется развѣ по полямъ — вотъ и все его хозяйство. Какой же онь хозяинь, когда онь ни около скота, ни около земли, ни около работы ничего не понимаеть, и понимаеть только то, чему съ мало**лътства** учился—службу. За бариномъ следуеть другой баринъ, подбаринъ, приказчикъ, который обыкновенно тоже работать не умъстъ и работы не понимаетъ, окожо земли и скота понимаетъ немногимъ больше барина, умъеть только мерсикать ношкой и мотрафлять барину, служить, подслуживаться. Затёмъ, если именіе покрупнее, идеть еще цълый рядъ подбариновъ — вонторщики, ключники, экономки и прочій мерсикающій ножкой людь, одбвающійся въ пиджаки и носищій панью и тинльоны — людь ни въ хозяйствъ, ни въ

<sup>1)</sup> Нёмецъ попаль въ мёстность, которую я, подъ названіемъ "Счастливаго Уголка", опищу въ слёдующемъ письмё.

работв, ничего не понимающій, работать не умінощій и не же лающій, и работу, и мужика превирающій. Наконецъ, уже идеть настоящій хозяинъ, староста-мужикъ, безъ котораго хозяйство вовсе не могло бы идти. Староста-мужикъ умъетъ работать, работу понимаетъ, знаетъ хозяйство, понимаетъ и около земли, и около скота, но, главное, староста знаетъ, что нужно мужику, знаетъ, когда мужикъ повычхался, знасть, какъ обойтись съ мужикомъ, какъ его забротать, какъ на него надъть хомуть, какъ его вести въ оглобли. Административный штать поместья только есть, пьсть, **Бдеть и** погоняеть, а везеть, работаеть мужикъ и, чтобы запречь этого мужика, нужно, чтобы у него не было денегъ, хлъба, чтобы онь быль бёдень, бёдствоваль. Зажиточный мужикь старается арене довать землю и работать на ней на себя, на свой страхъ, на раоту же у помъщика не нанимается ни за какія деньги. Землевладъльцевъ же, которые, подобно американцамъ-фермерамъ, работали бы сь своимь семействомь, я, между людьми интеллигентнаго класса, еще не знаю. Говорять, что есть такіе, но я не видаль.

Не знаю и такихъ землевладёльцевъ изъ интеллигентныхъ, которые, имъя батраковъ, работали бы сами на ряду съ батраками, у которыхъ бы батраки, подобно тому, какъ у американскихъ фермеровъ, жили бы, ъли и пили вмъстъ съ хозяевами.

Не знаю и такихь хозяйствъ, въ которыхь бы всё работы производились батраками съ помощію машинъ, а самъ хозяйнъ-землевладёлецъ, умёющій работать, понимающій работу и хозяйство, всёмъ распоряжался, смотрёль за работой и хозяйствомь, подобно тому, какъ въ большихъ американский хозяйствахъ.

Ничего подобно у насъ нѣтъ. И, прежде всего, главное, вемлевладѣлецъ есть баринъ, работать не умѣетъ, съ батраками ничего общаго не имѣетъ и они для него не люди, а только работающія машины.

Батрацкое ховяйство считается невыгоднымъ, да оно, при существующихъ системахъ и порядкахъ хозяйства, и невозможно, потому что, если и возможно батраками обработать землю, то никакъ нельзя управиться въ страдное время—въ жнитво и въ покосъ. Поэтому, хозяйство ведется такъ: или вся земля сдается на обработку сосъднимъ крестъпнамъ-хозяевамъ—сдача кругами, снизками, —которые обработываютъ ее своими лошадъми и орудіями, и тогда въ имънім нъть ни инвентаря, ни рабочаго скота; или часть работъ, именно земляння работы, производятся батраками съ экономическимъ инвентаремъ и рабочимъ скотомъ, а другая часть работъ, страдныя ра-

боты: покосъ, жнитво, производятся крестьянами за взятыя по нуждѣзимой деньги и хлѣбъ.

Между тёмъ, накъ я уже говорилъ выше, для мужика-земледёльца, имъющаго свое хозяйство, дорого именно это страдное время, которое ему необходимо для работы на себя, въ своемъ хозяйствъ. Извъстно, что даже въ тёхъ мъстностяхъ, гдъ крестьяне занимаются отхожими или кустарными промыслами, какъ бы ни были выгодны эти промыслы, все-таки большинство крестьянъ на страдное время возвращается домой и работаетъ въ своемъ хозяйствъ. Это совершенно понятно тому, кто энаетъ, что теряетъ мужикъ, не работая истомъ въ своемъ хозяйствъ и не посвящая ему все свое время. Если мужикъ бросаетъ кътомъ выгодные сторонніе заработки, чтобы работать въ покосъ и жнитво дома, въ своемъ хозяйствъ, то понятно, что только крайняя нужда можетъ побудить его работать лѣтомъ на помъщика.

Итакъ, съ одной стороны для мужика раззоренье, если онъ должень льтомь работать на другого; съ другой стороны-помъщикъ не можеть вести свое хозяйство безь летней работы мужика-хозяина. Поэтому, между помъщикомъ и сосъдними крестьянами-хозяевами идеть постоянная борьба. Помещикь хочеть забротать крестьянина, надъть на него хомуть, ввести его въ оглобли, а мужикъ не дается, выбивается, старается не попасть въ хомуть. Всё помышленія помівщика, его приказчика, старосты направлены къ тому, чтобы сдать мужикамъ на обработку землю за выгоны, за отръзки, на деньги; всв помышленія мужика, какь бы обойтись безь того, чтобы брать у помещика круги и вообще страдней работы. Туть вопрось вовсене въ величинъ заработной платы, а въ томъ, что мужикъ, имъющій свое хозяйство, вовсе не хочеть работать въ чужомъ хозяйствъ. И воть, тамь, гдв мужикъ успеваеть отбиться оть работь на господской земль, тамъ, гдв онъ льтомъ работаеть на себя, тамъ крестьяне богатьють, поправляются. Напротивь, тамъ, гдв помещикь заброталь крестьянь, надёль на никь хомуть, тамь благосостояніе крестьянъ ниже, тамъ бъдность, пьянство. Самое первое, самое важное средство, самая крепкая оброть, чтобы ввести крестьянь въ оглобли-это отръзки и выгоны.

Уже въ прежнихъ моихъ статьяхъ я говорилъ, что крестьяне повсемъстно болъе всего нуждаются въ выгонахъ. Тамъ, гдъ крестьяне въ кръпостное время владъли большимъ количествомъ земли, излишекъ земли, по "положенію", отъ нихъ отръзанъ и эти "отръзки" поступили во владъніе помъщиковъ; тамъ же, гдъ крестьяне не имъли лишней земли, такъ что владъютъ тъмъ, чъмъ пользовались до

1861 года, они, при крепостномъ праве, пользовались еще господскими выгонами и нетолько у своего помещика, но и у соседняго, такъ какъ тогда было просто и, по снятіи хлівбовъ, скоту было ходить всюду вольно, тъмъ болъе, что всъ смежныя йоля были обыкновенно подъ одинавовыми хлебами. Въ настоящее же время нивто даромъ на свою землю, даже по снятіи травъ и хльбовъ, не пускаеть. Необходимость выгоновъ-теперь самое важное для крестьянь. Если у крестьянъ есть достаточно своего хлаба, хватаеть хлаба до "нови", если у нихъ къ тому же есть зимній заработокъ, то ничто, жромъ нужды въ выгонахъ, не можетъ ихъ заставить взять на обработку пом'вщичью землю. Никавими деньгами крестьянъ-хозяевъ, занимающихся землею, соблазнить нельзя. Покосъ крестьяне могуть снять за деньги или съ части и въ отдаленности отъ деревни; дровъ, льсу, тоже могуть купить на сторонь; земли заарендовать тоже могуть; только выгонъ они должны взять непремвнио подлв деревни, у сосъдняго номъщика. Оттого то мы и слышимъ такого рода восхваленія иміній: "у меня врестьяне не могуть не работать, потому что моя земля подходить подъ самую деревню, курицы мужику выпустить некуда", или: "у него отличное имъніе, отръзки тянутся узкой полосой на четырнадцать версть и обхватывають семь деревень; ему за отръзки всю землю обработываютъ! Словомъ, при оцънкъ имънія, смотрять не на качество земли, не на угодья, а на то, какъ расположена земля по отношенію къ сосёднимъ деревнямъ, подпираетъ ли она ихъ, необходима ли она крестьянамъ, могутъ или нѣтъ они безъ нея обойтись. Поэтому то теперь, при существующей систем'я козяйства, иное имвије и безъ луговъ, и съ плохой землей, даетъ большой доходъ, потому что омо благопріятно для вемлевладъльца расположено относительно деревень, а главное, обладаеть "отръзками", безъ которыхъ крестьянамъ нельзя обойтись, которые загораживаютъ ихъ земли отъ земель другихъ владвльцевъ, такъ что не можетъ -быть и выгодной для врестьянь конкурренціи между владёльцами, желающими важдый залучить крестьянь на работу къ себъ.

Самое выгодное для крестьянь, это, если отрёзки и выгоны они могуть заарендовать на деньги или получить въ пользованіе за какія нибудь зимнія роботы—рёзку или возку дровь, грузку вагоновь и т. п., что бываеть въ тёхъ случаяхъ, когда имёніе купить какой нибудь купець лёсопромышленникъ, не занимающійся хозяйствомъ. Въ такомъ случай, крестьяне тотчась поправляются, богатёють, потому что, заплативь за необходимые имъ выгоны или отрёзки зимними работами, потомъ все лёто работають на себя, накашивають много сёна, арендують земли подъ лень и хлёба. Кормъ, который они

тогда свозять съ чужихъ угодій, поёдается ихъ скотомъ на ихъ же дворахъ и получается навозъ, который идеть на удобреніе шкъ крестьянскихъ надёловъ. Но, если ном'єщикъ самъ ведетъ хозяйство, то ни выгона, ни отр'єзковъ за деньги не отдаетъ, и требуетъ, чтобы крестьяне за выгоны и отр'єзки обработывали ему землю. Все искусство хозянна-пом'єщика состоитъ въ томъ, чтобы заставить нуждающихся въ отр'єзкахъ крестьянъ обработывать какъ можно бол'є земли: вс'є отаранія крестьянъ устремлены на то, чтобы работать какъ можно мен'є, а еще лучше вовсе не работать пруговъ и платить за отр'єзки и выгоны деньгами.

Такинъ образомъ, между помѣщичьими и крестьянскими ховяйствами идетъ постоянная борьба, и гдѣ крестьяне одолѣвають, такъ благосостояніе ихъ увеличивается и помѣщичьи ховяйства, часто къ выгоды помыщиковъ, вытѣсняются. Да, къ выгоды, потому что, вмѣсто того, чтобы вести не приносящее дохода хозяйство, номѣщикъ тогда сдаетъ свои земли въ аренду крестьянамъ и нолучаетъ болѣе, чѣмъ онъ получалъ, когда велъ хозяйство, ири которомъ доходъ поглощался содержаніемъ прикащиковъ и администраціи.

Но покуда помѣщикъ ведетъ хозяйство, окъ вынуждаетъ врестьянъ работать въ этомъ хозяйствъ. И мужикъ, оттъсненный выгонами, недостатномъ земли, въ ущербъ себъ, работаетъ у помѣщика. И тотъ, и другой теряютъ: одинъ мало получаетъ за землю, другой мало получаетъ за трудъ.

Мужикъ угнетенъ, мужикъ бъдствуетъ, мужикъ не можетъ такъ подияться, какъ онъ поднялся бы, еслибы онъ не долженъ былъ попусту работать въ глупомъ, пустомъ, бездоходномъ помъщичьемъ хозайствъ и могъ бы арендовать, или, еще лучше, купить ту землю, 
которую онъ безполезно болтаетъ у помъщика. Съ другой стороны, 
и помъщикъ отъ своего хозяйства не имъетъ дохода—всъ номъщики 
справедливо жалуются на бездоходность хозяйствъ—потому что выработанный мужикомъ доходъ идетъ на содержание администрации, 
орды не работающихъ, презирающихъ и трудъ, и мужика, дармоъдовъ, изъ которыхъ, когда они наживутся, выходятъ кулаки, тъснящіе народъ. Кому же тутъ выгода? Никому, кромъ будущихъ кулаковъ.

Труда мужицкаго тратится процасть; вслёдствіе неразумной засплуатаціи земли и неправильнаго приложенія, трудь этоть теряется безполезно, зарывается въ землю, а если что и вырабатывается, то идеть не тому, кто работаеть, и даже не тому, кто считается владёльцемъ земли, а постороннему, не работающему человёку.

Каждому понятно, что можно затратить много труда, но, разъ

этотъ трудъ приложенъ, то неразумно, если въ результатъ ничего полезнаго не получается. Безплодно сожжено извъстное количество углерода, безплодно зарыто извъстное число пудофутовъ работы. Вы котите осущить лугъ; если вы правильно провели канавы, лугъ осущенъ и получается хорошее пастбище; если провели неправильно, то, несмотри на массу потраченнаго для рытья канавъ труда, лугъ не высохъ и остается все тоже безполезное болото.

Воть такое то безплодное толчение воды идеть въ большей часты помѣщичьихъ козяйствъ. Поистинѣ, нелѣпое положение вещей. Что же туть удивительнаго, что при всѣхъ нашихъ естественныхъ богатствахъ мы бѣдствуемъ. Работаетъ мужикъ безъ устали, а все-таки ничего нѣтъ.

Итакъ, первое, что заставляетъ крестьянъ работать въ помъщичьихъ хозяйствахъ — это недостатовъ выгоновъ. Но это еще куда ни шло, если мужики зажиточны: работать за выгонъ приходится немного. Но одними работами за выгоны помещичьи хозяйства удовлетвориться не могуть; при дороговизнъ администраціи, имъ обывновенно нужно обработывать гораздо болье земли, чымь сколько крестьянебудуть работать за выговы, следовательно, нужно, чтобы врестьяне, сверхъ того, работали и за деньги. Между тъмъ, такъ какъ для крестьянь работать кружки раззоренье, то обработку кружновъ за деньги крестьяне беруть только тогда, когда нуждаются въ деньгахъ для покупки хліба. Воть это-то и опреділяеть ихъ положеніе. Если крестьяне беруть кружки изъ-за денегь, то это показываеть, что положеніе врестыннь очень плохое, что они бідствують. Этоть вритерій до такой степени верный, что для меня, напримерь, достаточно чась, два поговорить съ пом'вщикомъ и крестьянами, чтобы опредвлить положение крестьянъ.

Поэтому-то урожай или неурожай, дешевизна или дороговизна хлёба, имёють громадное значеніе для помёщика, ведущаго хозяйство трудомь крестьянь-хозяевь. Если у мужика достаточно своего хлёба, то хотя бы хлёбь и быль дорогь, мужикь все-таки не пойдеть наниматься на страдныя работы къ помёщику. Слёдовательно, для помёщика важно нетолько то, чтобы хлёбь быль дорогь — это, конечно, увеличиваеть доходность—но важно еще и то, чтобы быль неурожай, чтобы у мужика не было хлёба, чтобы мужикь еще съзимы должень быль запродавать свою лётнюю работу. Только тогда можно забротать его, надёть на него хомуть, ввести въ оглобли. Пока съ осени есть у мужика хлёбь, онь, хотя и нанимается охотно и дешево на зимнія работы—умный разсчетливый мужикь и дешевой зимней работой не брезгуеть: "маленькій барышокь, да почаще въ мё-

шовъ"—но въ комутъ на летени работы не идетъ. Нетъ более клеба, вышель весь свой, но есть деньги—муживъ покупаетъ клебъ, кота бы и по дорогой цене, но въ оброть все еще не дается. Вышли деньги, муживъ идетъ занять у кулака клеба, денегъ за огромные проценты, но въ оглобли все еще не дается. Наконецъ, кавъ последнее средство—идетъ брать на обработку кружке въ помещичьемъ козяйстве. Муживъ, значитъ, "повычкался". Ни одно козяйство, въ которомъ земля обрабатывается крестьянами-козяевами, не знаетъ впередъ, будетъ ли сдана вся земля въ обработку: все зависитъ отъ положенія крестьянъ, отъ урожая, отъ величины зимнихъ заработковъ, отъ цены на клебъ. И тутъ опять-таки дело не въ цене за работу, а въ томъ, возьмутъ ли ее. Есть у крестьянъ клебъ, нетъ нужды—ни за какую цену не возьмутъ круговъ; нетъ клеба—возьмутъ и за дешевую плату, и чемъ больше нужда, темъ дешевле плата.

Я говориять, что въ нашей мёстности большинство помёщиковъ ведеть хозяйства безъ инвентаря и рабочаго скота, сдавая свои земли на полную обработку крестьянамъ. Но есть козяйства, въ которыхъ имёется и инвентарь, и рабочій скоть, и работа производится батраками. Однако, и такія хозяйства одними батраками обойтись не могуть и доджны на страдное время, въ особенности на жнитво, нанять крестьянъ. Батраками можно только произвести обработку земли, вывезти зимой навозъ, убрать часть покосовъ, но на огульныя работы, на жнитво, уборку, возку, вообще въ страду, нужна сторонняя сила. Самое важное—жнитво.

Первыми на жнитво нанимаются безземельныя бобылки, бабы живущія своими маленькими хозяйствами, но безь земли; для бобылокъ жінитво самая важная работа, обезпечивающая ихъ зимнее существованіе. Такъ какъ бобылка хліба не светь, своего жнитва дома не имбеть, то она охотно нанимается на эту работу и для нея важно, чтобы было какъ можно менте конкуренціи, т. е. чтобы меньше было бабъ, имъющихъ свой хльбъ, свое жнитво и взявшихъ господское жнитво еще съ зимы по нуждъ. Слъдовательно, и для бобылки важно, чтобы быль урожай, чтобы хлёбь быль дешевь, а мужикъ дорогъ, чтобы меньше было нужды зимой. Но для помѣщика однихъ бобылокъ мало, нужно, чтобы и дворовыя быбы, имеющія свое жнитво, оставивъ его, шли жать на господскія поля. Но разъ наступило жи́итво, разъ поспълъ хлебъ и можно, если не спечь хлебъ, то напарить ржаной каши, ни одна дворовая баба не бросить свою ниву, свое жнитво и не пойдеть ни за какія деньги жать на чужомъ поль. Чтобы баба оставила хдібь на своей ниві осыпаться и пошла жать на чужомъ поль, нужно, чтобы эта баба обязалась впередъ еще зимою. Разъ

наступило время жнитва, никого уже, кромъ бобылокъ, нанять нельзя, пока дворовыя бабы не пожнуть своего клъба. Поэтому, чтобы не остаться на жнитво съ одними бобылвами, пужно закабалить бабъеще зимою, а это возможно только тогда, когда у мужика пъть клъба. Какъ ни кинь, все клинъ.

Ясно, что помещику нужно, чтобы клебъ быль дорогь и не потому только, что онъ производить хлёбъ на продажу, а и потому, что хлыбь дорогь-мужика дешевь, можно мужика въести въ оглобли. Напротивъ, мужику нужно, чтобы хлебъ быль депевъ, потому что муживъ хлеба не продаетъ, а большею частію прикупаетъ; если даже у мужива и всть избытокъ хлеба, то онъ все-тави не продасть, а хочеть, чтобы у него хлёба хватило за "новь", чтобы можно было прожить своимъ клебомъ и еще годь, въ случав, если Вогь обидить градомъ. Если мужикъ по осени продаетъ клубъ по мелочамъ, то это или пьяница, который продаеть на выпивку, или бъднякъ, которому не на что купить соли, дегтю, не чти заплатить попу ва молебны въ праздникъ. Настоящій земельный мужикъ-хозяинъ кліба не продасть, хотя бы у него быль избытокъ, а темъ паче не продасть по осени. Зачены продавать клебы-хлыбь ты же деныи, говорить мужикъ, и, если, продавъ пеньку, левъ, съмя, коноплю, онъ можеть уплатить подати, то хлеба продавать не будеть, котя бы у него была двухгодовалая пропорція; онъ будеть кормить свиней, скотъ.

Потому-то муживъ исвренно молится Богу объ урожав, объ томъ, чтобъ клёбъ былъ дешевъ.

При существующей нынё систем хозяйства, при существующих отношеніяхь, каждому производителю хлёба на продажу выгодно чтобы хлёбь быль дорогь. Никто, конечно, не говорить: "ныньче, слава Богу, неурожай", но развё не радуются, когда за-границей неурожай, когда требованіе на хлёбъ большое, когда цёны на хлёбъ большія? "У нёмца ныньче недородь, нёмцу хлёбъ нужень, требованіе большое, цёны подымаются", ликують всё.

Въ третьемъ году продавали рожь по 6 р. 50 к. за четверть, въ прошломъ году по 9 рублей, ныньче по 14 рублей... Платить-то въ банкъ все одну сумму нужно, будеть ли хлёбъ 6 руб. или 14. Какъ же туть не радоваться! Естественно, что радуются. Сердобольная помёщица, продавъ ржицу рубликовъ по 14 за четверть, разсказывая о выгодной продажё, конечно, по христіанству, вспомнить о бёдномъ мужичкё, каково-то ему бёдному покупать хлёбъ по такой цёнё; такъ и дьячиха, смекая сколько будеть землянаго докоду,

но кристіанству жалбеть повойника и сердобольно утвішаеть его род-

Воть туть-то вся и разница. Баринъ желаетъ, чтобы хлѣбъўбыль дорогъ, мужикъ желаетъ, чтобы хлѣбъ былъ дешевъ. Мужикъ, даже богатый, никогда не радуется дороговизнѣ хлѣба. Эта потребность массы крестьянъ въ хлѣбъ, эта необходимость, чтобы хлѣбъ былъ дешевъ, характеризуется тѣмъ, что никогда ни одинъ крестьянинъ не скажетъ: "слава Боту, хлѣбъ дорогъ" — это болѣе, чѣмъ неприлично, болѣе, чѣмъ зазорно, это надругательство, это грѣхъ, большой грѣхъ, за который Вогъ покараетъ.

- Какъ можно сказать: "слава Богу, хлебъ дорогъ", говорилъ мив одинь мужикь: -- это большой гразска вамь разскажу случай, которому самъ свидътелемъ билъ. Везли мы пенвку — вотъ и Евдокимъ съ нами былъ, спросите у него, онъ то же самое скажетътольно прівыкаемъ на постоялый дворъ по утру. Билъ праздникъ, хозяева только-что изъ церкви пришли. Убрали мы это лошадей, свли объдать; воть хозяннь сталь хльбъ ръзать, отрезаль скибку. да и говорить невъсткамъ-онъ съ двумя невъстками на постояломъ жиль, а сыновья въ городъ торговали-ну, слава Богу, хлъбъ вздорожаль; если такая цвна постоить—а у него хльба было много скуплено — продамъ жлъбъ, куплю вамъ, бабы, по шелковому платку. Только сказаль онь это, а самь вторую скибку режеть, зарезаль, повернуль живов, вдругь у него ножь соскочиль, да прямо въ брюхо: пропороль такъ, что кишки вывалились; всв вскочили, кто на село ва попомъ бросился, кто къ нему, положили его навзничь, зашили брюхо, однако ничего не помогло; вхали мы назадъ-померъ. Вотъ какъ говорить: "слава Богу, хлебъ дорогъ", вотъ Богъ и покаралъ. Нельзя этого говорить. Хльбъ всему народу нужень, всему хрестьянству! какъ же хрестьянину жить, если хлёбъ дорогь! Оно понятно, дворнику радостно, что ему барыши большіе, только говорить-то "слава Богу, хлёбъ дорогъ" нельзя! Пусть будеть по Божьему. Богъ цъны строить; дорогь ли, дешевь ли хльбь, Богь лучше насъ знаеть, что къ чему. Воть оно что.
- Однако же говорять: "слава Богу, скоть нынче дорогь!.. славо Вогу, мясо въ цёнё", замётиль я.
- Это другое дёло; хрестьянинъ скотъ продаетъ. Мясо другое дёло: мясо можно ёсть или не ёсть, безъ мяса живъ будешь; мужикъ мяса не ёсть, а хлёбъ каждому нуженъ, безъ хлёба никто жить не можетъ. Такихъ, что говядину ёдятъ, немного, а хлёбъ ёдятъ всё хрестьяне. Большой грёхъ желать, чтобы хлёбъ былъ дорогъ.

А мы-то, интеллигентные люди, радуемся, что хльбъ дорогъ.

Посмотрите, что было послёдніе года. Третьяго года урожай былы у насъ хорошій, въ степи хлёбъ родился хорошо, хлёба было много и цёна на него была невысокая, даже весною прошлаго года хлёбъ быль еще дешевъ. Быль дешевъ хлёбъ, скоть быль дорогъ, дорогъ быль мужикъ, дорогъ быль его лётній трудъ.

Урожай: хльбъ дешевъ, говядина дорога, мужикъ дорогъ, мужикъ благоденствуетъ.

Мужикъ ликовалъ: ненужно мужику закабаляться на летнія работы, можно лето работать на себя.

Совершенно иначе относились интеллигентные люди, которые хльба вдять такую малость, что и въ счеть не ставять, которымълишь бы дешева была говядина, масло, молоко и всякій барскій, чиновничій харчь. Съ весны промялаго года, газеты оповъстили, что за-границей не надъются на хорошій урожай, что німцу много нужно прикупить хліба, что требованіе на хлібь будеть большое. Всё радовались, что у німца неурожай, что требованіе большое, ціны—крівпчають. Да и какъ не радоваться—вывозь увеличится, денеть къ намъ прибудеть пропасть, кредитный рубль подымется въ цінів.

Дъйствительно, хлъбъ сталъ дорожать, вывозъ увеличился, прошлую осень цъны на хлъбъ поднялись выше весеннихъ, хлъбъ пошель за-границу шибко, все везутъ, да везутъ, едва успъваютъ намолачивать. Къ зимъ рожь поднялась у насъ съ 6 рублей на 9, но такъ какъ урожай третьяго года былъ очень хорошій, прошлаго года изрядный, картофель, яровое и травы уродились хорошо, зимніе заработки были порядочные, то и нынѣшней весной, несмотря на высокую цъну хлъба—(хотя это были только цвъточки!)—скотъ все еще не падаль въ цънъ, мужикъ былъ дорогъ и на лъто не закабалялся. А хлъбъ все везутъ, да везутъ, и все мимо, къ нъмцу. Но вотъ стали доходить слухи, что тамъ-то хлъбъ илохъ, тамъ-то жукъ по-ълъ, тамъ саранча, тамъ муха, тамъ выгоръло, тамъ отмокло — не-урожай! голодъ! И у насъ тоже ржи оказался недородъ, яровое плохо, травы изъ рукъ вонъ, съна назапасили мало, уборка хлъбъ плохая. А стараго хлъбъ нътъ—къ нъмцу ушелъ.

Начали молотить, отсёнлись; "новь" — самое дешевое время для хлёба, а хлёбь не то, чтобы дешевёть, все дорожаеть, быстро поднялся до неслыханной цёны—12 рублей за четверть ржи въ "новь". Ржаная мука поднялась до 1 руб. 60 коп. за пудъ. А тутъ еще ворму умаленіе — скоть сталь дешевёть, говядина 1 р. 50 коп. за пудъ, дешевле ржаной муки. Нёть хлёба—ёшь говядину.

Воть вамъ и неурожай у нѣмца! Воть и требованіе сильное! Воть и цѣны большія! Воть и много денегь оть нѣмца забрали! Радуйтесь!

Комечно, мужики клёба не продавали; у мужика нетолько нёть лишняго клёба на продажу, но и для себя не хватить, а если у кого изъ богачей и есть излищекъ, такъ и онъ притулился, ждетъ, что будетъ дальше. Хлёбъ продавали паны, деньги получали паны, но много ли изъ этихъ денегъ разошлось внутри, потрачено на хозяйство, на дёло? Мужикъ продастъ клёба, такъ онъ деньги тутъ же на козяйство потратить. А онъ продастъ клёбъ, и деньи тутъ же за море переведетъ, потому что панъ пьетъ вино заморское, любитъ бабу заморскую, носитъ шелки заморскіе и могарычъ за долги платить за море. Хлёбъ ушель за море, а теперь кусать нечего. Хорошо, какъ своимъ клёбомъ, кото и пушныма, перебьемся, а какъ совсёмъ его не хватить и придется его у нёмца въ долгъ брать! Купить-то вёдь не на что. А въ Поволжын народъ, слышно, съ голоду пухнуть зачалъ.

Вспомните, какъ ликовали въ прошломъ году газеты, что спросъ на хлёбъ большой, что цёны за-границей высоки. Вспомните, какъ толковали о томъ, что намъ необходимо улучшить пути сообщенія, чтобы удепіевить доставку хлёба, что нужно улучшить порты, чтобы усилить сбыть хлюба за-границу, чтобы конкурировать съ америжанцами. Думали, должно быть, и невёсть что у насъ хлёба, думали, что намъ много есть что продавать, что мы и американцу ножку подставить можемъ, были бы только у насъ пути сообщенія, удобныя для доставки хлёба въ портамъ.

Ничего этого не бывало. И безъ улучшенія путей сообщенія, и безъ устройства пристаней съ удобоприспособленными для ссыпки хліба машинами, просто-на-просто, самыми обыкновенными способами, на мужицкихъ спинахъ, такъ-то скорехонько весь свой хлібо заграницу спустили, что теперь и самимъ кусать нечего.

И съ чего такая мечта, что у насъ будто бы такой избытокъ илъба, что нужно только улучшить пути сообщенія, чтобы конкурировать съ американцемъ?

Американець продаеть избытокь, а мы продаемъ необходимый насущный хлёбь. Американець-земледёлець самъ ёсть отличный ншеничный хлёбь, жирную ветчину и баранину, пьеть чай, заёдаеть обёдь сладкимь яблочнымь пирогомь или папушникомь съ патокой. Нашь же мужикь-земледёлець ёсть самый плохой ржаной хлёбь съ костеремь, сивцомь, пушниной, хлебаеть пустыя сёрыя щи, считаеть роскошью гречневую кашу съ коноплинымь масломь; объ яблочныхъ широгахъ и понятія не имёсть, да еще смёлться будеть, что есть такія страны, гдё нёженки-мужики яблочные пироги ёдять, да и батраковь тёмъ же кормять. У нашего мужика-земледёльца не хва-

таетъ пшеничнаго хлеба на соску ребенку; пожуетъ баба размуко-корку, что сама естъ, положитъ въ тряпку—соси.

А они объ цутяхъ сообщенія, объ удобствахъ доставки хліба къ портамъ толкуютъ, поредовицы пишутъ! Въдь если намъ жить, какъ американцы, такъ не то, чтобы возить живоъ за границу, а производить его вдвое противъ теперешняго, такъ и то только что въ пору самимъ быдо бы. Толкуютъ о путяхъ сообщенія, а сути не видять. У американца и на счеть земли свободно, и самому ему вольно, двлай вакъ знаещь въ хозяйствъ. Ни надъ нимъ земскаго предсъдателя, ни исправника, ни непремъннаго, ни урядника, никто не начальствуеть, никто не командуеть, никто не приказываеть, когда и что свять, какъ пить, всть, спать, одвваться, а у насъ на счеть всего положеніе. Нашель ты удобнымь, по хозяйству, несить русскую руж баху и полушубокъ — нельзя, ибо по положенію, тебъ слвеуть вофракъ ходить. Задумаль ты самь работать — смотришь, ань на чебя изъ за вуста кепра глядить. Американскій муживь и работать умфеть, и научень всему, образовань; онъ интеллитентный человёкь, учился въ школъ, понимаеть около хозяйства, около машини; прищель съ работы—газету читаетъ, свободенъ—въ клубъ идетъ. Ещу все вольно. А нашъ мужикъ только работать и умъетъ, но ни объ чемъ никакого понятія, ни знаній, ни образованія у него н'ять; образованны же, интеллигентный человъвъ только разговоры говорить можетительно работать не умъеть, не можеть; да еслибы и захотъль, такъ боштел, позводить ди начальство. У американца трудь въ почетв, а у насъ въ презрвніи: это, моль, черняди приличествуеть. Какая нибудь дынковна, у которой батька зажился, довольно натаковъ насбираль стидится корову подоить или что по хозяйству сдёлать: я, деснать, образованная, нъжнаго воспитанія барышня. Амереканець и косить, и жнеть, и гребеть, и молотить все машиной — сидить себв на козлицахъ да посвистываетъ, а машина сама и жиетъ, и снопы вяжетъ, а нашъ мужикъ все хребтомъ, да хребтомъ. У американскаго фермера батражь на кровати съ чистыми простынями подъ одваломъ спить, всть вивств съ фермеромь тоже, что и тоть, читаетъ ту же газету, въ праздникъ вийстй съ хозаиномъ идетъ въ сельскохозайственный клубъ, жалованье получаеть большое; заработаль деньжонокъ, высмотрълъ участокъ земли и самъ сълъ хозяиномъ.

Гдв же намъ конкурировать съ американцами! И развъ въ облегченныхъ способахъ доставки хлъба къ портамъ дъло? Вотъ и безъ, облегченныхъ способовъ доставки, какъ потребовался нъмци хлъбъ, такъ въ одинъ годъ все очистили, что теперь и саминъ ъсть неиего. Что же было бы, еслибы облегчить доставку? D

3

Когда, въ произедшемъ году, всв ликовали, радовались, что за границей неурожай, что требование на хлебъ большое, что цены ростуть, что вывозъ увеличивается, одни мужики не радовались, косо смотръли жана отправну жабба къ немпанъ и на то, что массы лучнаго кабба пережигаются на вино. Мужики все надвядись, что запретить вывозь клюба въ немцамь, запретять нережигать хлюбь на вино. "Чтожь это за порядки толковали въ народъ: — все крестьянство покупасть живов, а живов везуть мимо насъ въ нвицу; цвиз хлъбу дорогая, не подступиться, а что ни на есть лучшій хлъбъ пережигеется на вино, а отъ вина то всякое зло идетъ!" Ну, конечно, мужикъ микакого початія ни о кредитномъ рублів не иміветь, ни о косвенных налогахы; муживь не понимаеть, что хлёбь нужно продавать нёмку для того, чтобы получить деньги, а деньги нужны для , того, чтобы платить проценты по долгамъ; мужикъ не понимаеть, что чёмъ больше пьють вина, тёмъ казий больше доходу; мужниъ думаеть, что денегъ можно надълать сволько угодно. Не нонимаеть мужнить имчего въ финансахъ, но все-таки, должно быть чусть, что ему, пожалуй, и не было бы убытковъ, еслибъ клебунка не позведний въ намиу увозить, да на вино пережигать. Муживъ саръ, да не чрртъ у него умъ съвлъ.

Еще въ октябрьской книжке "Отеч. Записокъ" за прошлый годъ пом'вщена; статья; авторъ которой, на основаніи статистическихъ данныхъ, довавывалъ, что мы продаемъ хлебъ не отъ избытва, что мы продаемъ за границу нашъ насущный клібъ, клібъ, необходимый для собственнаго нашего пропитанія. Авторъ означенной статьи вычислидь, что, за вычетомъ изъ общей массы собираемаго хлеба того количества, которое идеть на стмена, стмускается за грамицу, цережигается на вино, у насъ не остается достаточно клубов для собственнато продовольствія. Многихъ перазиль этотъ выводъ, многіе не хотели верить, замодозревали верность (пифръ, верность сведеній объ урожаль: собираемых волостными правленіями и земскими управами. Но, во-первыхъ, извъстно, что нашъ народъ часто голодаетъ, да и вообще питается очень плохо и всть далеко не лучній хавбь; а во-вторыхъ, выводы эти подтвердились: снанада нъсколько усиленный вывозь, потомъ медородь вь нынешиемь году-и воть ны безь хльба, думаемь уже не од вывозь, а о ввозь хльба изъ за-границы. Въ поволжьи голодъ. Цены на клебъ поднимаются непомерно; теперь, въ ноябръ, рожь уже 14 рублей за четверть, а что будеть къ веснъ, вогда весь мужикъ ставеть покупать хлъбъ.

Тѣ же самым газеты, которыя въ прошломъ году диковали по поводу усиленнаго требовбнія на хлѣбъ за-границу и высокихъ цѣнъ, которыя толковали объ конкуренціи съ американцами, о необходимости удучшить пути, чтобы спосившествовать сбыту клаба за границу, теперь, когда мы и безъ путей сбыли хлюбъ и дождались голодухи, запъли иную пъсню и толкують о необходимости воспретить вывозъ хлеба за-границу. Говорять: громъ не грянеть, мужикъ не перекрестится. Выходить, однако, что мужикь давно уже крестился, давно уже чунаъ бъду, да не по его, мужицкому, вышло. Кто его, мужика глупаго, слушать станоть, его, который инчего въ политической экономіи не смыслить? Тому, кто знасть деревню, кто знасть положение и быть врестьянь, тому ненужны статистическия данным и вычисленія, чтобы знать, что мы продаемъ хлёбъ за-границу не оть избытка. Такія вычисленія нужны только для начальниковъ, которые деревенскаго быта не понимають и положенія народа не знають. Всякій деревенскій житель очень корошо понимаеть, что, чима дешевле хлюбъ, тъмъ лучше для народа, и только ненормальность хозяйственныхъ отношеній причиною, что есть такіе, которымъ выгодно, что хлібов дорогь, которые желають, чтобы быль неурожай, чтобы жавбъ быль дорогъ.

Ну, развѣ это порядовъ, развѣ это добро, развѣ такъ нужно, развѣ такъ можно жить?

Авторъ статьи "Отеч. Записокъ" доказываетъ, что остающагося у насъ за вывозомъ хлъба не хватаетъ на собственное прокормленіе. Этотъ выводъ поразиль многихъ, возбудиль у многихъ сомнёніе въ върности статистическихъ данныхъ. Составитель календаря Суворина на 1880 годъ, стр. 274, говоря о томъ, что для собственияго потребленія на душу приходится у насъ всего 11/2 четверти хлібба, прибавляеть: если цифры о поствы и урожат вырны, то можно вывести, что русскій нардь плохо питается, восполняя недостачу хмоба какими либо суррогатами. Въ человъвъ изъ интеллигентнаго власса такое сомнвніе понятно, потому что просто не вврится, какъ это такъ люди живуть, не ввши. А между твиъ, это двиствительно тавъ. Не то, чтобы совсемъ не вени были, а не доподають, живутъ въ проголодь, питаются всякой дрянью. Пшеницу, хорошую, чистую рожь, мы отправляемъ за-границу, къ нвицамъ, которые не станутъ всть всякую дрянь; лучшую, чистую рожь им нережигаемъ на вино; а самую что ни на есть плохую рожь, съ пухомъ, костеремъ, сивцомъ и всявимъ отбоемъ, получаемымъ при очисев ржи для винокуреньвоть это йсть ужь муживь. Но мало того, что муживь йсть самый худшій хавов, онь еще не доподаеть. Если довольно хавов въ деревняхъ — вдять по три раза; стало въ хлебе умаленіе, хлебы воротки-вдять по два раза, налогають больше на провину; картофель,

коноплиную жмаку въ хлебъ прибавляють. Конечно, желудокъ набить, но оть плохой пищи народь худветь, болветь, реблта ростуть туже, совершенно подобно тому, какъ бываеть съ дурносодержимнить скотомъ. Желудовъ очень растяжимъ, и жизненность въ животномъ очень велика. Посмотрите на скотъ. Кормите скотъ корошо — онъ чисть, росль, гладокь, силень, здоровь; больеть и окольваеть мало, молодежь ростеть хорошо. Стали коршить худо, въ проголодь, плохимъ ворионъ-скоть начитаеть слабёть, паршивёеть, болёеть, совсёмь видь его становится другой: тоть же скоть, да не тоть, сгорбился, космать сталь, грязень. Одна ворова заболёла — Боть ее знасть отчето — околёла, другая забольна; телята что-то не стоять. Не вев забольвають, не всв оволевають, но, чемъ хуже кориъ, темъ процентъ смертности все увеличивается, являются и падежи-дохнеть скотина, да и только. А все-таки не все подожнеть, кое-что и живеть, кое-что и выростаеть, приспособившись къ условіямь жизни. Воть такъ и мужикъ--довольно хлеба, онъ и бель, и пригожъ, и чисть, и здоровъ. Пришли худольтви-сгорбился, съръ изъ лица сталь, больсть: дифтерить, тифъ, чума... Однако, не всв вымирають, кои и присобляются. Еслибн скотъ всюду получаль хорошее питаніе, то всюду быль бы рослый черкасскій и холмогорскій скоть; еслибы всюду народчокорошо питался, то всюду быль бы рослый здоровый народъ.

Да, не добдають; да, мы продаемъ не избытокъ, а необходимое. Все это такъ, върно.

Авторъ статьи "Отеч. Зап." говорить, что остающагося у народа хибба не хватаеть на продовольствіе, по изь его вычисленій количества хибба, необходинаго для продовольствія, видно, что онъ разуметь такое только продовольствіе, которое составляеть тіпітить, чтобы человікь могь прокормиться, такое продовольствіе, какое необходимо, чтобы, какъ говорять мужики, упасти душу. Но развів этого достаточно? Развів только это и нужно?

Четвертую часть производимой пшеницы мы отсылаемъ за границу, оставляя себъ одну часть на посъвъ и двъ части на прокориленіе.

Нёмень събдаеть третью масть остающейся намъ за поствомъ пшеницы. Ржи мы отсыжемъ и пережигаемъ на вино около одней шестой того, что остается за ноствомъ, и на это идеть саман лучшая рожь. Конечно, "рожь кормить всёхъ, а пшеничва по выбору", но почему же ей непремённо выбирать нёмца, чёмъ же нёмецъ лучше? Конечно, червый ржаной клёбъ—отличный питательный матеріаль, и, если приходится витаться исключительно хлёбомъ, то нашъ ржаной клёбъ можеть быть и не куже пшеничнаго. Конечно, русскій человёвь привыкъ къ черному хлёбу, ёсть его охотно съ

пустымъ варевомъ; на черномъ хайбі, на черныхъ сухаряхъ русскій человінь переходиль и Балканы, и Альны, и пустыми Азія, но всетаки же и русскій человікъ не отказался бы ни отъ крупичатаго пирожка, ни отъ папушника: въ тажелой работі на морозі и русскій человікъ любить закончить обідь изъ жирныхъ щей и каши папушникомъ съ медомъ.

Почему русскому мужику должно оставаться только необходимое, чтобы кое-какъ унасти душу, почему же и ему, какъ амераканцу, не эсть коть въ правдники ветчину, баранину, аблочные пироги? Нать, оказывается, что русскому мужику досцаточно и чернаго раканого клъба, да еще съ сивномь, звонцомъ, костеремъ и всикой дрянью, воторую нельзя отправить жъ немцу. Да, нашлись молодцы, которымъ нажется, что русскій мужикь и ризного кліба не стоить, что ему следуеть питаться картофелень. Такъ, т. Родіоновь ("Земл. Газета", 1880 г., 701) предлагаеть приготовлять хлібь изь ржаной муни съ примъсмо нартофеля, и говорить: "если, вмъсто жисляго чернаго кліба взь одной ржаной муки, массиксельских обыволелей станоть ногреблять хлёбъ, приготовленный инвесмёси ржаной муни съ картофелемъ, по способу, мною сообщежному, то половинное количество роки можеть пойти за-грамину для паддержания нашего кредитнаю рубля, безь ущерба народному продовольствію". И это печатается вы "Земледёльческой Газеть", издаваемой учеными агрономами. Я понимаю, что можно совътовать и культуру кукурузы, и нультуру картофеля: чемь более разнообразія вь нультуре, темь лучие, если каждому плоду мазиачено свое мъсто: одно человъку, другое—скотинв. Понимаю, что вы несчастные гододные годы можно увазывать и на разные суррогаты: на хлебь сь кукурузой, сь картофелемъ, пожалуй, даже на корневища имрея и ти и. Но туть не то. Туты все дало къ тому направлено, чтобы коннурировать съ Америкой, чтобы поддержать нашь вредитный рубль (и делся жеимъ этотъ рублы почно онъ наное божество, жоторому и человъка въ жертву следуеть приносить)! Ради этого, котять вормить мужива, вм/всто хлівба, нартофелемь, вапернутивь въ клівбь, да еще ўвівряють, что это будать дезь ушерба народному продовольствио.

Ишеница—твицу, рожь—нвицу, а своему мужику—картофель. Черному хлёбу позавидовали!

Чистый, короній разной кайбъ — отличный питательный матеріаль, говориль я, котя и онь всетави не можеть одинь удовлетворить при усиленной работь. Но ржаной кайбъ удовлетворяеть только взрослаго; для дітей же нужна кная пища, болье ніжнал. Діти—всегда плотоядныя. Корову мы корминь солюмой и сіномь, курицу—

овсомъ, но леленка поимъ молокомъ, цыпленка кормимъ творогомъ. Начинаеть подростать телешокъ --- мы не переводимъ его прямо съ молока на солому и свио, но даемъ сначала сиворотку, свинную ов сяную муку, жмыхи, свно самое лучинее, нажное, перваго закоса изъ сдадкихъ травъ. Не скоро, тольно на претьемъ году, ставимъ мы теления на такой же кориъ, канъ и ворову: Точно также и ципленка мы кормимъ сначала яйщами, потомъ творогомъ, молочной кашей, крупой, и только могда онъ выростоть --- овсомъ. То же и для человических детей слидуеть. Верослый человень можеты питаться растительной пищей и будетъ вдоровъ, силенъ, будетъ работать отмично, если у него есть вдоводь хлаба, капии, сала. Датамъ же нужим мелоко, яйца, мясо, булнонь, хорощій вішеничный крумичатый хяббь. молочная каша. Кумъ первымъ дъломъ даритъ кумъ бараночекъ для крестника; баба-мамка ваботитоя, чтобы было молоко и крупа ребенку на канку; нодростающимъ делемъ мужия лучияя пина, чемъ взрослымъ: молоко, яйца, мясо, каша, хорошій хлюбъ. Имбють ли дети русскаго земледения вакую жилиу, какая имъ нужию? Неть. нъть и пъть. Дъти питаются хуже, чъмъ такита у ховянна, имъющаго хорошій скоть; смерность детей куда больше, чемь смертность телять, и, если бы у ковнина, имфющато корошій скогь, смертность телять была такъ же велина, какъ спортность детей у мумика, тохозяйничать было бы невозможно. А мы кочимь конкурировать съ американцами, ногда нашимъ детямъ нетъ белаго клеба даже въ соску! Еслибы матери питались тучше, еслибы наша ишеница, которую вста нвиець, оставалась дома, то и двти росли бы лучше и небыло бы такой смертности, не свиржиствовали бы всв эти тифы; скарлатины, дифтериты. Продавая немпу нашу писсинцу, мы продаемъ вровь нашу, тле, мужинвикъ дётей. А мы дии того, чтобы коннурировать съ америнанцами, хотимъ, чтобы тародъ блъ картофедь-полукартофельный Родіоновскій хлібь какой-то для этого изобръди. "Конь везеть не внутомъ, а овсомъ", "можово у коровы не языка". Первое хорийственное правыло: выгрдные хорино кормить скоть, чвим жудо; выгодиве удобрять землю, чвим сфить на мустой: А относительно людей разви не то же? Государству разви не выгоднве поотупать, како хоронему хозанму? Развъ володные, дурно житающіеся люди могуть вонкурюровать св сытыми? И что же это за наука, жогоран проповедуеть таків мосурдыі

Цены на мавов начали поденнатыся еще св осени 1879: года; но пока още достаточно было хлеба вы запась отв предыдущихы водомь, пока щены на хлебь гросля только вследстве требования за гранину—по мера того, какъ возрастали цены на хлебы; возрастали

и цёны на мясо и трудъ. Еще весною 1880 года цёны на скотъ и на мясо были очень высоки. Но возростаміе цёнъ на мясо испугало интеллигенцію, и посмотрите, что запѣли всё газети весной 1880 г., когда возвысились цёны на мясо.

Всё радовались въ прошломъ году, что у нёмца меурожай, что требованіе на клёбъ большое, что цёны на клёбъ ростуть, что клёбъ дорогь; да, радовались, что мотребляется всеми, безъ котораго никому жить нельзя. Но какъ только поднялись цёны на мясо, на чиновничій карчь, посмотрите, какъ всё возопили. Оно и понятно, своя рубашка къ тёлу ближе. Радуются, когда дорогь клёбъ, продукть, потребляемый всёми, печалуются, когда дорого мясо, продукть, потребляемый лишь немногими.

А между тыть: дешевь хлюбь — дорого мясо, дорогь трудь, мужикь благоденствуеть. Напротивь: дорогь хлюбь — дешево мясо, дешевь трудь, мужикь быдствуеть.

Интеллигентный человъкъ живетъ не клъбомъ; что значить въ его бюджетъ расходъ на клъбъ, что ему значить, что фунтъ клъба на копъйку, на двъ дороже? Ему не это важно, а важно, чтобы дешево было мясо, дещевъ былъ мужикъ, потому что ни одинъ интеллигентный человъкъ безъ мужика жить не можетъ.

Весною 1880 года, мясо, действительно, вздорожало, но это было не на долго, только пока не вышли запасы хлёба. Когда вышли запасы хлёба, когда увезли хлёбь за-граннцу и оказалось, что урожай илохъ, все измёнилось, и мясо стало дешево. Чёмъ болёе дорожалъ хлёбь, тёмъ болёе дешевало мясо. Прошлою осенью скотъ быль нипочемъ, и въ то время, когда ржаная мука продавалась по 1 р. 60 к. пудъ, говядина стояла 1 р. 50 к., значитъ, дешевле ржаной муки. Неурожай хлёба, неурожай травъ, хлёбъ дорогъ—мужикъ ведетъ на продажу скотину, продаетъ ее за безяйнокъ для того только, чтобъ купить хлёба. Но скотъ проданъ—нётъ и навоза. Дороговизна хлёба побуждаетъ нетолько продать скотъ, но и продать самого себя. Мужикъ мщетъ работи, беретъ на обработку кружий, жнитво, покосъ, лишь бы получить впередъ денегъ. Тутъ ужь не до того, чтобы самому снимать покосы, землю, съять ленъ,—тутъ только бы денегъ заполучить, купить хлёба, пропитать свою душу.

А не ошибочно ли мы радуемся, когда хлёбь дорогь и муживъ дешевъ? Не ошибочно ли мы надвемся поднять нашъ несчастный рубль темъ, что посадимъ мужика на картофель? Да и хорошо ли, действительно, живется интеллигентному человеку, хотя дешевы и мясо, и мужикъ? Не кажущееся ли это добро? Не позавидовать ли

американцу? Всть американець хорошо, пьеть хорошо, работаеть машиной, досуга у него довольно; да безъ досуга и машины не выдумаешь; богать онъ, себя не обижаеть и другихъ хлёбомъ надёляеть. А у насъ неурожай, бёдность... Земли что ли у насъ мало, земля что ли не хороша?

И земли много. Повзжай куда хочешь, все только пустыри. Плоха земля? И то нъть — поднимай гдъ хочешь, родить отлично и менъ, и хлъбъ, и траву. А углуби-ка ее, пропаши хорошенько, пробери ее такъ, какъ нъмецъ пробираетъ—хлъба не оберешься. Удобрить нужно землю, и на это матеріалу пропасть—и извести, и торфу, и фосфоритовъ, столько добра, что нъмцамъ и во сиъ не снилось.

Нетронутой земли пропасть—есть куда раздаться.

Пашемъ мы всего на какихъ нибудь два вершка, и, если этотъ слой истощенъ, котя и того нельзя сказать, такъ есть еще куда податься въ глубь.

А между тёмъ, неурожай, голодъ, бёдность. Почему бы это такъ? Не вёрится мнё, чтобы, посадивъ мужика на кукурузу и картофель, можно было нажить богатство. Что нибудь другое нужно, а что? Я недостаточно научень, чтобы отвёчать на такіе вопросы: пусть отвётять тё, которые научены всякимъ науками, а я съ своей стороны, ограничусь тёмъ, что разскажу въ слёдующемъ письмё объодномъ "Счастливомъ Уголкё", гдё народъ живетъ хорошо, гдё благосостояніе крестьянъ за послёднія десять лётъ улучшилось, гдё и въ нынёшнемъ году, несмотря на дороговизну хлёба, нёть большой нужды. Интересно, по моему, указать причины, отъ которыхъ зависить благосостояніе земледёльцевъ этого "Счастливаго Уголка".

## X.

Въ последнемъ моемъ письме я обещаль разсказать объ одномъ "Счастливомъ Уголке", где крестьяне живутъ хорошо, где за последнія десять леть положеніе крестьянь много улучшилось, где даже въ нынешній бедственный, голодный годъ, когда еще до Николы цена ржи поднялась до 14 руб. за четверть, крестьяне не бедствують и не будуть бедствовать. Большинство этихъ крестьянь просидить на "своемъ" хлебе до "нови", а те, у которыхъ "своего" хлеба не хватить, найдуть денегь для покупки хлеба, не закабаляя себя на летнія работы. Этоть "Счастливый Уголокъ"—несколько деревень около с. Батищева, изъ котораго, воть уже десять леть, я нишу вамъ мои письма.

До сихъ поръ и очень мало говориить о положении здёшнихъ врескьянь, но все-таки изъ предыдущихъ моихъ писевъ вы могли видъть, что положение это било всеванидное. Но вотъ прошло десить лътъ, и ноложение крестьянъ въ "Счастливомъ Уголкъ" замътно измънилось къ лучшему, а, если какія-нибудь особенныя обстоятельства не попрецятствують, то есть надежда, что оно все будетъ улучшаться. Районъ "Счастливаго Уголка" не великъ—это какихъ-нибудъ восемь, десять деревень. Не далеко нужно пробхать—верстъ десять—чтобы встрътить деревни, гдъ положение мужика совсъмъ иное, гдъ мужикъ бъдствуетъ, запродается на лътнюю работу съ ранней зимы, бросаеть землю, нанимается въ батраки, идетъ на заработки.

Я говориль въ прощломъ письмѣ, что я недостаточно наученъ, чтобы говорить вообще о положеніи крестьянь въ Россіи, и даже о положеніи ихъ въ Смоленской губерніи. Я говорю только о томъ, что доподлинно знаю, а въ настоящемъ письмѣ говорю о ноложеніи крестьянъ въ "Счастливомъ Уголюв" въ какихъ-нибудь восьми, десяти деревняхъ. Эти деревни я знаю хорошо, лично знаю въ нихъ всѣхъ крестьянъ; ихъ семейное и хозайственное положеніе.

Но къ чему говорить о какихъ-нибудь восьми, десяти деревняхъ, которыя составляють каплю въ морт бъдствующаго крестьянства? Какой интересъ можетъ представить то обстоятельство, что въ какихъ-нибудъ восьми, десяти деревняхъ каного-то "Счастливаго Угол-ка" положение крестьянъ за послъдния десять лътъ улучшилось?

Не говоря уже о томъ, что, еслибы во многихъ мъстахъ Россіи были произведены мъстными людьми, близко и лично знакомыми съ крестьянами, точныя изслъдованія ихъ положенія, то эти изслъдованія въ суммъ дали бы отличный матеріалъ для общихъ выводовъ, я думаю, что и частное, единичное изслъдованіе можетъ имѣть интересъ, если только уяснены причины, ото чего зависить въ данномъ случав то или другое положеніе крестьянъ.

Проживъ въ "Счастливомъ Уголкъ" десять лътъ, и притомъ не внътнимъ только наблюдателемъ, а лично ведущимъ свое дъло хозиномъ, который неминуемо долженъ былъ войти въ близкія соотношенія съ окрестными крестьянами, я изучилъ ихъ положеніе въ данномъ мъстъ и нетолько могу сказать, ўлучшилось или ухудшилось это положеніе за десять лътъ, и въ чемъ именно, но могу также сказать, отчего это произошло. Весь интересъ, по моему, и заключается въ уясненіи причинъ, вліявшихъ на измѣненіе положенія, потому что такія же причины должны имъть вліяніе и въ другихъ мъстахъ.

Говорю прямо: въ "Счастливомъ Уголкв" положение крестьянь

за последнія десять леть улучшилось, много улучшилось, неизмюримо улучшилось. Но прежде всего моговоримь о томь, что понимать подь выраженіемь "улучшилось", и чёмь измёряется это улучшеніе.

Если вто-нибудь, незнавомый съ муживомъ и деревней, вдругъ будеть перенесенъ изъ Петербурга въ избу престьянина "Счастливаго Уголка", и не то, чтобы вы избу средственнаго крестьянина, а даже въ избу "богача", то онъ будеть пораженъ всей обстановной и придеть въ ужасъ отъ бъдственнаго положения этого "богача". Темная, съ закоптельнии стенами (потому что светится лучиной) изба. Тяжелый воздукъ, потому что печь закрыта рано и въ ней стоить варево: сърыя щи съ саломъ и крупникъ, либо картошка. Подъ нарами у печки теленовъ, ягнята, поросеновъ, отъ которыхъ идеть духъ. Дви въ правнымъ рубащенкахъ, босикомъ, безъ штановъ, сирадиая людька на зыбкъ, полное отсутстве какого-либо конфорта, характеризующаго даже самаго бъднъйшаго интеллигентнаго человека. Все это поразить невнажомаго съ деревней человека, особенно петербуржца, но не мало удивить его и то, когда онъ, зайдя въ избу, чтобы нанять лошадей до ближайшаго полустанка, отстоящаго всего на шесть версть, услышить оть мужика: "Не, не повду, вишь какая ростопель, мокреть на дорогв, поспрошай въ другомъ дворъ, може вто и повдеть, а я не повду".

Бъдная обстановна мужицкой избы и это нежеланіе эхать въ дурную погоду за шесть версть обыкновенно очень удивляють дюдей, незнающихъ деревни. Судить по обстановкъ о положении и состоятельности вемельнаго мужика, даже купца, живущаго по-русски, тортующаго русскимъ товаромъ, никавъ нельзя, въ особенности если брать мъриломь ту обстановку, въ какой живуть интеллигентные люди. Конечно, и по обстановив можно судить о зажиточности мужика, но только по обстановки хозяйственной или, лучше сказать, по обстановий въ смисли твхъ орудій, которыя служать для веденія двла и для расширенія его. Какъ о зажиточности мужика-кулака, ' ванимающагося ростовщичествомъ, можно судить по количеству денегъ, какое онъ пускаеть въ обороть, такъ о зажиточности земельнаго крестьянина, занимающагося землей, хозяйствомъ, можно судить но количеству и вачеству имъющихся у него лошадей и скота, по жоличеству имфющагося въ запасф хлфба, по исправности сбруи, орудій. Но главное, самое върное средство для опредъленія положенія земельныхъ крестьянъ извъстной мъстности-это знать, насколько крестьяне обязываются чужими работами, напримёрь, на помёщика, въ льтнее время, самое важное для хозяйства. Чтобы правильно судить о

положеніи мужика, о его благосостояніи, о достаточности или недостаточности его надъла, больше всего необходимо обращать вниманіе на время, въ какое мужикъ нанимается на чужую работу. Благосостояніе мужика--- въ землю, въ хозяйстві, и, если онъ должень продавать. свою летнюю работу въ ущербъ своему хозяйству, то это дурной признакъ. Человъкъ изъ интеллигентнаго класса, не понимающій ковяйства, можеть часто судить о дёлё совершенно ошибочно, не принимая въ разсчеть значенія времени въ хозяйствь: въ шную пору мужикт нанимается на чужую работу за рубль вт день только изь бъдности, въ другую пору и богатый охотно работаеть за полтинникъ въ день. Это нужно понимать и этого очень часто не понимають. Отъ этого и происходить, что льтияя работа, которую можеть дать пом'єщивь, ведущій свое хозяйство, мужику-хозяину невыгодна, а зимняя работа, которую даеть лесоторговець мужику, напротивъ, выгодна. Только человъкъ, непонимающій дъла или недобросовъстный, можеть упрекать мужиковъ въ лености, нерадении, если они не идуть жъ помещику косить, напримеръ, за 75 коп. въ день; только человъкъ, непонимающій дёла, можеть думать, что онъ--благодетель крестьянь, что онь ихъ кормить, даеть ими заработки, если онъ ихъ нанимаеть на летнія страдныя работы.

Если я говорю, что благосостояніе крестынь "Счастливаго Уголка" за послёднія десять лёть улучшилось, то потому именно, что вижу уменьшеніе для нихь необходимости обязываться на лётнія работы у помёщиковъ.

Въ нашихъ мъстахъ, врестьянинъ считается богатымъ, вогда у него хватаетъ своего хлъба до "нови". Такой врестьянинъ уже не нуждается въ запродажть своего лютивто труда помъщику, можетъ все люто работать на себя, а слъдовательно, будетъ богатъть, и скоро у него станетъ хвататъ хлъба нетолько до нови, но и за "новь". И тогда онъ нетолько не будетъ запродаватъ свою лътнюю работу, но еще будетъ покупатъ работу мужика бъднаго, какихъ не въ дальнемъ разстояніи отъ "Счастливаго Уголка" множество. Если у крестьянина хватаетъ своего хлъба до "нови" и ему не нужно прикупать, то онъ обезпеченъ, потому что подати выплатитъ продажево пеньки, лъна, льнянаго и коноплянаго съмени, лишней скотины и зимнимъ заработкомъ; если же къ тому есть еще возможность заврендовать земли у помъщика для посъва льна или хлъба, то крестьянинъ богатъеть быстро.

Затемъ, степень зажиточности уже определяется темъ временемъ, когда крестьянинъ начинаетъ покупать хлебъ: до Рождества, до масляной, после святой, только передъ новью. Чемъ позднее онъ начинаетъ

новупать хлібов, тімь зажиточность его выше, тімь скоріє онь можеть обойтись тіми деньгами, которыя заработаеть на стороні зимою, осенью, весною, тімь меніе онь обязывается літними работами у поміщика. Чімь раніе мужикь прійсть свой хлібов, чімь раніе онь вычхается, по выраженію старость и прикащиковь, тімь легче его закабалить на літнюю страдную работу, тімь легче надыть ему на шею хомуть, ввести его во оглобли.

Въ теченіи десяти літь, что я занимаюсь хозяйствомъ, я только одинь разъ продаль свою рожь гуртомъ на винокуренный заводъ; обывновенно же всю рожь я запродаю на мъстъ окрестнымъ крестьянамъ. Такъ какъ рожь моя отличнаго качества, хорошо отделана, чиста и тяжеловъсна, то крестьяне прежде берутъ рожъ у меня, и тогда только вдуть покупать рожь въ городъ, когда у меня все распродано. Продавая рожь по мелочамъ крестьянамъ въ теченіи десяти лъть, я аккуратно записываль, почемъ продаваль рожь, кому и когда, такъ что по этимъ десятилътнимъ записямъ я могу судить, когда кто изъ окрестныхъ крестьянъ начиналъ покупать хлебъ, сколько покупаль, по какой цёнё, покупаль ли на деньги или браль подъ работу и подъ какую именно: зимнюю или летнюю. Такъ какъ ближайшимъ сосёднимъ крестьянамъ нётъ никакого разсчета брать хлёбъ гдь-либо помимо меня, то мои записи представляють расходныя книги сосъднихъ врестьянъ и дають прекрасный матеріаль для сужденія о положеніи этихъ крестьянь за послёднія десять лёть, восполняемый близкимъ, личнымъ знакомствомъ съ этими покупателями моего хлъба и, вмъстъ съ тъмъ, производителями его, такъ какъ работы въ имъніи производятся тоже большею частію соседними крестьянами.

Десять лёть тому назадь, въ деревняхь описываемаго "Счастливаго Уголка" было очень мало "богачей", то есть такихъ врестьянъ, у которыхъ своего хлёба хватало до "нови", не болёе какъ по одному "богачу" на деревню, да и то, даже у богачей, хватало своего лёба только въ урожайные годы; при неурожаё же и богачи приупали. Нужно еще замётить къ тому, что тогдашніе богачи все были улаки, имёвшіе деньги или изстари, или добытыя какимъ-нибудь не истымъ способомъ. За исключеніемъ этихъ богачей-кулаковъ, всё остью с покупали хлёбъ и притомъ лишь немногіе начиши покупать хлёбъ только передъ "новью", большинство покупало великаго поста, много было такихъ, что покупали съ Рождества, конецъ, много было такихъ, что всю зиму посылали дётей въ "куски". Въ моихъ первыхъ письмахъ "Изъ деревни" объ этой безъбощъ у мёстныхъ крестьянъ и объ "кусочкахъ" разсказано довьно подробно.

Въ настоящее время, дело находится въ совершенно другомъ положеніи. Въ одной изъ деревень последніе два года уже всю были богачи, то есть никто хлеба не покупаль, у всёхь хватало хлеба до нови, хватить и въ нынъшнемъ году. Въ этой деревнъ есть уже нъсколько такихъ дворовъ, которые ныньче далеко за "новь" просидятъ съ прошлогоднимъ старымъ хлёбомъ, до сихъ поръ "нови" еще не кушали, следовательно, могуть продать часть нынешняго хлеба или раздать его подъ работы. Въ другихъ деревняхъ почти на половину "богачей", которые просидять съ своимъ хлебомъ до нови, а остальные стануть покупать хлёбь только передъ новью и будуть иметь для этого достаточно денегъ изъ зимняго заработка, такъ что не будуть вынуждены изг-за хльба закабаляться на льтнюю работу. Разумъется, есть и теперь въ этихъ деревняхъ нъсколько бъдняковъ, которые должны покупать хлёбъ съ Рождества — о безземельныхъ я не говорю-и при нынашней дороговизна хлаба вынуждены будутъ посылать зимой дётей "въ кусочки", но и туть все-таки будеть разница противъ прежнихъ лътъ въ томъ, что дъти эти не пойдутъ далеко, а будуть побираться въ своей деревнъ и много-много сходять въ соседнія деревни. Такихъ бедныхъ дворовъ въ "Счастливомъ Уголев" стало очень мало, они всв наперечеть, подобно тому, какъ прежде на перечеть были дворы богачей. Бъдность этихъ дворовъ зависить или оттого, что хозяинь недоумокь, плошакь, не хозяйственный человъкъ, или отъ какихъ-либо случайныхъ особенныхъ причинъ, напримъръ, оттого, что хознинъ работникъ одинъ, а дътей маленькихъ много; мало рабочихъ рукъ, много ртовъ; оттого, что хозяинъ плошакъ; старшій сынъ умный пошель въ солдаты, а оставшійся дома младшій — плохъ.

Не стало такой нужды въ хлъбъ, какъ было прежде, десять лътъ тому назадъ, не стало той нужды въ деньгахъ, когда нужно платить подати, потому что явилась возможность вырученныя отъ продажи пеньки, льна, скота деньги, которыя прежде шли на покупку хлъба, обращать для уплаты податей. Въ "Счастливомъ Уголкъ" подати не залегаютъ, недоимокъ нътъ, ни о поркахъ, ни о продажъ скота за подати не слыхать, между тъмъ, какъ въ другой части той-же волости — повторяю: "Счастливый Уголокъ" небольшой районъ изъ восьми, десяти деревень — постоянныя недоимки, продажа скота и пр.

Въ 1878 году у насъ быль хорошій урожай. Въ 1879 году урожай тоже быль удовлетворительный, хлѣба крестьянамъ приходилось прикупать мало, заработки зимой были хорошіе. Цѣны на хлѣбъ въ началѣ 1879 года были невысокія, а къ осени, хотя и стали подыматься, но такъ какъ это происходило не столько отъ неурожая,

сколько оть сильнаго требованія, то и на другіе продукты, наприибръ, на скотъ, цёны были высокія. Къ тому же, урожай травъ въ 1879 году быль превосходный, корму наготовили пропасть. Въ нынёшнемъ 1880 году урожай хлёба тоже не дурной, по крайней мёрё, въ "Счастливомъ Уголкъ"; къ тому же, есть запасы стараго хлёба, и котя на траву урожай очень плохъ, но крестьяне все-таки продержатся соломой и хлёбомъ и не будутъ продавать за безцёнокъ ни скотъ, ни трудъ, какъ это дёлають крестьяне другихъ мёстностей.

Въ "Счастливомъ Уголкъ" крестьяне и ныньче будуть ъсть чистый ржаной хлёбъ, тогда какъ въ другихъ мёстахъ уже теперь **БДЯТЪ ХАВОЪ СЪ ЯЧМЕНЕМЪ, ОВСОМЪ, КАРТОФЕЛЕМЪ, КАКОЙ-ТО БАРАБОЛЕЙ,** мявиной. А индъ, если нътъ хлъба, могутъ ъсть говядину, потому что тамъ, гдъ нътъ хлъба, говядина дешевле ржаной муки. Да, могуть всть говядину; даже разумная "Земледвльческая газета" соввтуеть всть говядину или баранину. Въ самомъ двлв, въ "Земледъльческой газетъ 1880 г. стр. 749 читаемъ: "однимъ изъ очень хорошихъ средствъ замвны, если не сполна, то отчасти, ржаного хльба служить усиленіе потребленія мясной пищи и именно баранини". "Земледъльческая газета" совътуеть, поэтому, "въ тъхъ мъстностяхъ Поволжья, гдъ картофель дешевъ, обратить особенное вниманіе на баранину". Что значить ученье, какъ подумаешь! Ніть у тебя хлеба-евшь баранину. Мужикъ-то, дуракъ, тащитъ скотъ на продажу, продаеть за безцёнокъ, на вырученныя деньги покупаеть ржаную муку, мешаеть ее съ овсяной, съ ячной, съ мякиной, чтобы только имъть хоть какой-нибудь хлъбъ, не знаетъ, осель, что мясная пища, именно баранина, есть хорошее средство замыны ржаного хлпба!

Конечно! нѣть хлѣба—слѣдуеть ѣсть баранину и благодарить ученыхъ агрономовъ "Земледѣльческой газеты" за хорошій совѣть. Оно и тѣмъ еще хорошо, что съѣдять скотъ, съѣдять барановъ, мякины къ веснѣ больше останется, будеть изъ чего пушной хлѣбушка печь.

Великое дёло наука, ученье: агрономы "Земледёльческой газеты" вычислили даже, на основаніи научныхь данныхь, что картофельный клібов лучше, питательніе ржаного. Мужикъ считаєть несчастьемь то худолітье, когда нужно прибітать къ картофельному клібоу, а ученые агрономы говорять, что такой клібов даже лучше, "что имъ не побрізгають даже за богатнымъ столомъ"; одинъ агрономъ даже самъ ість картофельный клібов и дітей своихъ имъ кормить ("Земл. г.", 1880, стр. 752, статья Малышева). Съ чімъ и поздравляемъ! Совітуемъ попробовать клібов съ конопляной жмакой, льняной мя-

киной, гнилымъ деревомъ (возьмутъ гнилую колоду, высущатъ, растолкутъ и прибавляютъ въ муку)—можетъ, тоже вкусенъ покажется. А какъ бы поднялся нашъ кредитный рубль, еслибы народъ влъгнилое дерево, а рожь можно было бы всю отправлять за-границу на продажу!

Нѣтъ, у насъ въ "Счастливомъ Уголкъ" крестьяне не дошли до такого несчастья, чтобы ѣсть картофельный хлѣбъ—пусть его ученые агрономы "Земледъльческой газетъ" кушаютъ! ѣдятъ у насъ и въ нынѣшнемъ бѣдственномъ году кислый ржаной хлѣбъ, ѣдятъ, разумѣется, картошку съ коноплянымъ масломъ, ѣдятъ и баранину, но послѣднюю не для замѣны хлѣба, а какъ роскошное блюдо въ праздникъ.

Не имън нужды въ деньгахъ для покупки хлъба, удовлетворня свои потребности въ деньгахъ—подати, попу, вино, деготь, соль—продажею пеньки, льна, лишней скотины, крестьяне "Счастливаго Уголка" не нуждаются въ продажъ лътняго труда, какъ это было прежде, десять лътъ тому назадъ. Разъ же крестьяне не нуждаются въ деньгахъ, чтобы запродавать свою лътнюю работу, и работаютъ лътомъ на себя, снимають за деньги или изъ-полу покосы, арендуютъ земли подъ ленъ и хлъбъ, они быстро заправляются, богатъютъ, потому что нетолько получаютъ деньги за проданные продукты—ленъ, скотъ, съмя—но, имъя много корму, держатъ болъе скота, получаютъ болъе навоза, которымъ и удобряюто свои надълы.

Конечно, и теперь, какъ десять лётъ тому назадъ, въ "Счастливомъ Уголкъ" есть крестьяне, которые бъдствують, не имъють хлъба, съ ранней зимы запродають свой лётній трудь, но такіе считаются единицами, тогда какъ прежде большинство было въ такомъ положеніи. Десять літь тому назадь, и въ "Счастливомъ Уголків", несмотря на то, что было еще много помъщиковъ, ведущихъ хозяйство--лучше сказать, именно, потому что было много помъщиковъ---несмотря на то, что всюду требовалась летняя крестьянская работа, крестьяне работали круги за 25 рублей. То есть за 25 рублей крестьянинъ обработываль у пом'ящика кругь или три хозяйственныхь (3200 кв. саж.) десятины-паровую, яровую, ржаную, и производиль на нихъ всв работы, включая и молотьбу. Значить, посветь и всыплеть хлвбъ въ закромъ за 25 рублей отъ круга. За 28 рублей работали круги изъ четырехъ десятинъ-паровая, яровая, ржаная и десятина покоса. Работа была дешевле пареной рёпы. Получая 25 рублей за кругъ, врестьянинъ получаетъ за день работы, на своихъ харчахъ, съ своими орудіями, не болве 15 копвекъ. Что же, какъ не крайняя нужда въ деньгахъ, для покупки хлеба и уплаты податей, можетъ побудить

продать свою лётнюю работу за такую ничтожную плату! Та же причина, по вакой теперь продается за безцёновъ скотина, вліяеть и на дешевизну труда: деньги нужны, чтобы не умереть съ голода, а потому, за что ни продать, лишь бы продать, получить деньги и вупить клёба. Прежде работать вруги врестьяне брались не изъ за того только, чтобы имёть выгонъ для скота—это еще другое дёло, на это идутъ и богатые мужики—но именно изъ-за демей, чтобы получить зимою впередъ денегъ. Тогда землю на обработку можно было сдать не только огульно, извёстное число круговъ, сосёдней деревнё, но и отдёльно по вружкамъ врестьянамъ дальнихъ деревень. Не имёя зимою денегъ на клёбъ, врестьянинъ метался изъ угла въ уголъ, бралъ вружокъ у одного помёщика, бралъ у другого, и потомъ цёлое лёто разрывался на работё то туда, то сюда, не имёя возможности во-время обработать свою ниву. Я межу прочимъ разсказалъ объ этомъ давно, въ одномъ изъ своихъ писемъ.

За нослёднія десять лёть, мало-по-малу, все это измёнилось въ "Счастливомъ Уголке". Съ каждымъ годомъ сдать круги становилось все труднёе и труднёе, и теперь здёсь уже нётъ крестьянъ, которые брали бы круги изъ-за денегъ; если нёкоторыя деревни работають у помёщиковъ круги, то только для того, чтобы имёть выгонъ, если этотъ выгонъ они не могутъ нанять за деньги.

Цѣны за круги въ послѣдніе годы повысились; круги беруть безъ молотьбы и покоса, а главное, беруть неохотно. Каждая деревня старается взять какъ можно менѣе круговъ—лишь бы только выгонъ получить; каждый хозяинъ тоже старается, чтобы на его долю пришлось какъ можно менѣе.

Прежде, когда крестьяне брали круги изъ-за денегъ, богачи работали менъе, а главную массу работали бъдняки, которымъ нужны деньги. Теперь же, когда крестьяне беруть круги только изъ-за вытоновъ, и никто уже не льстится на плату—не нуженъ былъ бы выгонъ, ни за двойную плату, ни за какую бы не работали—стали дълить работу по количеству лошадей и скота, такъ что богачу, который имъетъ много животинъ, наваливаютъ и больше работы.

То же самое, что относительно круговъ, сдёлалось правиломъ и относительно всякихъ страдныхъ работъ. На всякія зимнія работы, на многія весеннія и осеннія, крестьяне идуть охотно, но на лётнія страдныя — нётъ. Нёсколько лётъ тому назадъ, уже съ Рождества, являлось много охотниковъ брать покосъ подесятинно, съ платою четыре рубля за уборку хозяйственной десятины луга или клевера; точно также брали жнитво ржи, овса, выборку льна и пр., только бы деньги впередъ зимой получить. Но въ настоящее время, уже

рѣдко-рѣдко, кто изъ крестьянъ "Счастливаго Уголка" возьметъ убрать десятину луга или скосить десятину клевера за деньги; между тѣмъ, какъ убирать изъ части всѣ луга разбираютъ на расхватъ.

Тоже и относительно батраковъ, поденщицъ. Бывало около "Алдакей" (1 марта — Евдокіи), когда начинаютъ выбивать подати, ежедневно только и слышишь:

- Мужикъ изъ Д. пришелъ.
- Что тебѣ?
- Хлебца нетути, укусить нечего, неть ли работки какой.
- Нетъ, работи нетъ.

А теперь, въ кои въки, придетъ какой нибудь унылый, лядащій Филимонъ, попросить денегъ подъ уборку десятины покоса. Между тъмъ, прежде во всъхъ окрестныхъ помъщичьихъ хозяйствахъ велось козяйство, всюду нужно было много рабочихъ рукъ, нужны были поденщики, жнеи, косцы; работы было пропасть, и всю эту работу вынолняли окрестные крестьяне, и получали деньги. И, несмотря на массу даваемой помъщичьими хозяйствами работы, крестьяне были бъдны, въчно нуждались, хотя хлъбъ былъ дешевъ (8 рублей за четверть тогда была дорогая цъна, а теперь 14 рублей), недоимокъ было нропасть. Не споры, должно быть, помыщичьи денежки.

Теперь же многія пом'єщичьи хозяйства вовсе прикрыты, сл'єдовательно, работь не требуется, да и не нужны он'є никому, никто изъ крестьянь этихъ работь не ищеть, никто въ нихъ не нуждается. А между тімь крестьяне разбогатіли: гді прежде было въ деревніз 20 лошадей, тамь теперь 50, гді было 40 коровь—теперь 60. Кому не хватить своего хліба, то, не затрудняясь, прикупають по 14 рублей за четверть и подати уплачивають исправно.

Прежде работали въ помѣщичьихъ хозяйствахъ и бѣдствовали, вѣчно искали работы, денегъ, хлѣба. Теперь работаютъ въ своихъ хозяйствахъ, снимаютъ у помѣщиковъ земли и богатѣютъ. Правду говоритъ мужицкая поговорка: "Богъ труды любитъ", "Богъ больше подастъ, чѣмъ богачъ".

Прежде, несмотря на то, что во всёхъ имѣніяхъ велось хозяйство и, слёдовательно, требовалась работа, не было отбоя отъ желающихъ продать свой лётній трудъ, и въ тоже время множество молодежи шло въ Москву на заработки. Молодые ребята изъ многихъ дворовъ жили тогда въ Москве на заработкахъ изъ года въ годъ, и зиму и лёто, присылали изъ Москвы порядочно денегъ, а дворы всетаки были пусты — ни скота, ни коней. Остающіеся дома хозяева были вёчно въ долгахъ, пьянствовали. Теперь никто въ Москву надолго не ходить. "Зачёмъ въ Москву ходить, говорять мужики: — у

насъ и тутъ теперь Москва, работай только, не лѣнись! еще больше, чѣмъ въ Москвѣ заработаешь".

Теперь, если кто изъ молодежи идеть въ Москву, то развъ только на зиму, свътъ увидать, людей посмотръть, пообтесаться, пріодъться, на своей воль пожить. Ходившіе прежде въ Москву, вернувшись домой, засъли за хозяйство, вплотную взялись за землю, старики отошли на второй планъ, перестали пьянствовать—молодежь не дозволяеть— сдълались полезными членами дворовъ. "Есть старикъ во дворъ—убилъ бы, нътъ старика—купилъ бы". Перестали ходить въ Москву на заработки, занялись землей и дворы стали богатъть.

Замѣтно уменьшилось поянство въ "Счастливомъ Уголкъ", несмотря на то, что, вслъдствіе уменьшенія кабаковъ отъ возвышенія цѣнъ на патенты, сильно распространена тайная продажа водки, которая есть во всѣхъ деревняхъ. Конечно, и теперь крестьяне гуляютъ на свадьбахъ, въ общественные праздники, гуляютъ здорово, пьютъ много, больше, можетъ быть, чѣмъ прежде, но отошли праздники — кончилась гульня, и пьянства нѣтъ. Нѣтъ пьянства. Куда дѣвалась страстъ къ пьянству! Пьяницы сдѣлались степенными мужиками, многіе вовсе даже перестали пить. Встрѣтить не въ свадебный, или не въ общественнопраздничный день, пьянаго мужика, не то что въ будни, но даже въ воскресенье—необыкновенная рѣдкостъ. Гораздо чаще можно встрѣтить пьянаго цопа, дъячка или урядника, чѣмъ пьянаго мужика.

Вмёстё съ уменьшеніемъ пьянства, сильно развилась между крестьянами страсть къ охотё. Чуть не всё молодые люди — охотники, чуть не всё имёють ружья, кое-гдё можно увидать и гончую собаку. Въ воскресенье, въ праздникъ, молодежь отправляется на охоту за рябчиками, тетеревами, зайцами.

Замѣтно также увеличивается стремленіе къ образованію, къ граматности. Когда была мода на разведеніе граматности, вскорѣ послѣ "Положенія", и у насъ была при волости школа, но въ эту школу приходилось собирать ребять насильно, отцы не котѣли отдавать дѣтей въ школу, считали отбываніе школы повинностью. Неохотно отдавали отцы дѣтей въ школу, неохотно шли и дѣти, да и до школы ли было, когда ребята зимой ходили въ "кусочки"? Потомъ, волостная щкола, не знаю почему — мода должно быть прошла — была закрыта. Позднѣе была открыта школа при селѣ, но и то для поповскаго сына, чтобы ему въ солдаты не идти, говорили мужики, учениковъ же въ школѣ было мало. Въ послѣдніе же годы, стремленіе къ граматности стало сильно развиваться; нетолько отцы котять, чтобы ихъ дѣти учились, но и сами дѣти хотять учиться. Ребята зимою сами просять, чтобы ихъ поучили граматѣ, да нетолько ребята,

а и взрослые молодцы: день работають, а вечеромъ учатся граматъ. Даже школы свои у крестьянъ по деревнямъ появились. Подговорятъ хозяева какого-нибудь граматъя-учителя, наймутъ у бобылки изобку—вотъ и школа. Ученье начинается съ декабря и продолжается до Святой. Учитель изъ отставныхъ солдатъ, заштатныхъ дьячковъ, бывшихъ дворовыхъ и тому подобныхъ граматъевъ, получаетъ за каждаго ученика по рублю въ зиму и содержаніе. Относительно содержанія учителя, родители учениковъ соблюдаютъ очередь; въ дворъ, въ которомъ находится одинъ ученикъ, учитель живетъ, напримъръ, три дня, тамъ же, гдъ два ученика — шесть дней, и т. д., подобно тому, какъ деревенскій пастухъ. Изба для школы нанимается родителями сообща, дрова для отопленія доставляются поочереди; учебныя книги, бумага, грифельныя доски покупаются родителями.

Эти мужицкія школы служать приміромь того, что, если является въ чемь потребность, то народь съуміть устроить то, что ему нужно; потребовалась граматность, и воть мужики устроили свои школы, завели своих учителей, подобно тому, какъ иміть своих коноваловь, своих повитухь, своих лекарей, своих швецовь, шерстобитовь, волночесовь, трещеточниковь, живописцевь, півцовь и т. п.

Плохи, конечно, эти школы, плохи учителя, не скоро въ нихъ выучиваются дъти даже плохой граматъ, но важно то, что это свои мужицкія школы. Главное діло, что эта школа близко, что она у себя въ деревив, что она своя, что учитель свой человвкъ, не бълоручка, не баринъ, не прихотникъ, встъ то же, что и мужикъ, сиитъ какъ и муживъ. Важно, что учитель учитъ тутъ въ деревнъ, подобно тому, какъ для бабъ важно, что есть въ деревнъ своя повитуха. Положимъ, въ земской школъ учатъ лучше, но гдъ она, эта земская школа? — за десять версть гдъ-нибудь! Положимъ, что земская акушерка лучше простой повитухи, но гдъ она, эта земская акушерка? — а тутъ бабъ приспъло время родить. Все дъло интеллигентныхъ людей состоитъ въ томъ, чтобы способствовать развитію этихъ мужицкихъ учрежденій, поддерживать, наставлять этихъ мужицкихъ учителей, повитухъ дъдовъ. Необходима хорошая школа съ хорошимъ учителемъ, но этотъ учитель долженъ знать всв мужицкія школы своего участка, помогать имъ, направлять учителей. Необходима хорошая акушерна, но ея главное дело должно состоять въ томъ, чтобы она знала всехъ повитухъ своего участка, направляла ихъ, учила и сама являлась для помощи въ экстренныхъ случаяхъ. Таково же должно быть отношеніе ученаго врача во всёмъ фельдшерамъ, лекарямъ, знахарямъ, дёдамъ, костоправамъ своего участка.  $Tpy \partial н o$  это, конечно, но  $\imath y$  манный, истинно образованный, дельный, знающій человеть не можеть

не имъть здъсь успъха. Воть это было бы настоящее дъло, и за него мужикъ сказалъ бы спасибо.

А между тъмъ эти мужицкія школы составляють предметь опасенія. Какъ только пров'ядаеть начальство, что въ деревн'я завелась школа, такъ ее разгоняють, гонять учителя, запрещають учить. Конечно, пока-то еще начальство узнаеть о школь, пока еще волостной соберется вызвать учителя и заказать ему, чтобъ онъ не держаль школы, учитель все учить да учить, а тамъ, смотришь, Святая близко, все равно ученье кончается. На следующую зиму опять "ученье грамать" заводится, тоть же или другой учитель учить, иную зиму такъ и сойдеть, начальство не узнаеть, а запретить, такъ опять кое-какъ до Святой дотянется, а тамъ осенью опять заводится школа, и такъ безъ конца. Запрещенія начальства школы окончательно не уничтожають-такъ или иначе, ребята граматъ учатся-но, само собою, они служать помъхой мужицкой школъ. Еслибы не запрещали эту свободную мужицкую школу, еслибы не запрещали учить кому вздумается, то это принесло бы большую пользу народному образованію.

Мнѣ какъ-то случилось разговориться объ этихъ мужицкихъ школахъ съ однимъ умнымъ мужикомъ—это былъ швецъ, который у меня въ домѣ шилъ на меня и дѣтей полушубки. Мужикъ спрашивалъ, почему разгоняютъ школы и запрещаютъ каждому желающему учить ребятъ граматѣ. Я объяснилъ, что это потому, вѣроятно, что, если будетъ дозволено учить кому угодно, то можетъ попасться такой учитель, который будетъ научать ребятъ чему-ни-будь дурному.

— Чему же дурному можеть онь научить?

Я затруднился объяснить. Сказать мужику, что въ учителя можетъ попасть злонамъренный человъкъ, который будетъ "потрясать", будетъ говорить, что крестьяне обижены надълами и т. д. Но какъ же отвъчать такимъ образомъ мужику, который и безъ того надъется, что Царь прибавить мужикамъ землицы и ужь прибавилъ бы, еслибъ не помъшали паны, студенты, и злонамъренные люди, которые бунтуютъ противъ Царя за то, что онъ освободилъ крестъянъ? Обо всъхъ этихъ вопросахъ мужикъ свободно говоритъ у себя дома при дътяхъ, на сельскихъ сходкахъ, и никакой злонамъренный человъкъ мичето новато по этимъ вопросамъ ребятамъ не скажетъ.

— Можетъ, противъ Бога будетъ что говорить ребятамъ, наконецъ, сказалъ я.

Мужикъ посмотрълъ на меня съ недоумъніемъ.

- Противъ Царя, можетъ...
- Какъ это возможно! да если же учитель начнетъ учить моего дътенка чему-нибудь пустому, развъ я этого не увижу, развъ я потерплю! Нътъ, не то, должно быть; я думаю, что оттого запрещаютъ граматъ учиться, что боятся: какъ научатся-дескать мужики граматъ, такъ права свои узнаютъ, права, какія имъ Царь даетъ—вотъ что!

А какое бы громадное значеніе имѣло предоставленіе полной свободы всёмъ и каждому учить ребятъ граматѣ и заводить школы! какъ бы подвинулось въ народѣ образованіе, въ которомъ онъ такъ нуждается! Для того, чтобы конкурирровать съ американцами, нужно не пути сообщенія устроить, а дать народу образованіе, знаніе, а для этого нужно только не мѣшать ему устраивать свой школы, учиться свободно, чему онъ хочетъ, у кого хочетъ. Только люди, совершерно не знающіе мужика, могутъ опасаться кякихъ-то злонамѣренныхъ людей, а между тѣмъ именно эти опасенія и выскатываются по поводу нелегальныхъ мужицкихъ школъ.

Народу нужны образованные учителя, лекаря, ветеринары, акушерки, знающіе сельскіе хозяева, механики, инженеры, но только
не вазенные. Дѣла для образованныхь, интеллигентныхъ людей
въ народѣ много. Ступайте въ деревню и, если вы будете учить
по-просту, безъ казенныхъ затѣй, у себя въ домѣ или у мужика
въ избѣ, то у васъ не будетъ отбою отъ ребятъ, желающихъ научиться граматѣ, просвѣтиться свѣтомъ науки. Если вы докторъ
или акушерка—у васъ не будетъ недостатка въ практикѣ: страждущихъ много, помощи искатъ не у кого. Если вы хозяинъ,
знающій и толковый, и работаете землю сами, то и къ вамъ придуть за совѣтомъ. Садитесь на землю и не опасайтесь, что вамъ
нечего будетъ дѣлать среди мужиковъ. Дѣла не оберетесь, дѣла
нропасть.

Итакъ: увеличеніе урожаевъ хліба, уменьшеніе необходимости продавать свой літній трудь, увеличеніе возможности работать літомъ на себя, уменьшеніе отхода на заработки, усиленіе стремленія къ хозяйству, къ землі, уменьшеніе стремленія бросать землю и идти въ батраки, уменьшеніе пьянства, стремленіе къ грамотности—вотъ что доказываетъ, что положеніе крестьянъ въ "Счастливомъ Уголків" улучшилось за посліднія десять літь. Посмотримъ же теперь, отъ чего зависить это улучшеніе.

Первая общая причина — это увеличение урожаевъ хлыба на крестъянскихъ надълахъ, вслыдствие постояннаго усиленнаго удобрения и происходящага оттого улучшения, удобрения, утучнения надъльной земли.

Урожаи хлёбовъ на крестьянскихъ надёлахъ возвышаются годъ отъ году. Это говорятъ сами крестьяне. Хлаба у крестьянъ лучше, нетолько сравнительно съ тъмъ, родиться гораздо родились до "Положенія", при крепостномъ праве, но и сравнительно съ темъ, какъ они родились десять леть тому назадъ. Въ "Счастливомъ Уголкъ" это возвышение урожаевъ совершилось на моихъ глазахъ за последнія десять леть. Произошло это безъ, сомнінія, оть улучшенія пахатных земель крестьянских надпловь, оть усиленного удобренія, оть лучшей обработки, оть употребленія лучшихъ, болъе чистыхъ, съмянъ ржи, безъ костеря и сивца, отъ менве густыхъ посввовъ. Если крестьянскіе хлаба въ чемъ и уступають теперь господскимъ, то не потому, чтобы крестьянскія земли были болве истощены, хуже удобрены, чвив панскія, а потому что онъ раздълены на узкія нивки, которыя и удобряются, и обрабатываются каждымъ хозниномъ отдёльно. Еслибы крестьянскія земли и обрабатывались, и удобрялись сообща, не нивками, а сплощь всёми хозяевами вмёстё, какъ обрабатываются помёщичьи земли, съ дёлежонъ уже самаго продукта, то урожан хлебовъ у крестьянъ были бы не ниже, чвмъ у помещиковъ. Съ этимъ согласны и сами крестьяне. Узкія нивки, обрабатываемыя каждымъ хозяиномъ отдёльно, препятствують и хорошей обработкв, и правильному распредвленію навоза. При обработкъ земли сообща, эти недостатки уничтожились бы и урожаи были бы еще лучше.

Люди изъ интеллигентнаго класса, которые, научившись сами работать, сядуть на землю, образують деревни изъ интеллигентныхъ мюдей, и будуть сообща вести хозяйство, сообща работать землю, своимь примъромъ могутъ имъть большое значение для крестьянскихъ деревень, ибо крестьяне понимають, (что работать сообща выгоднъе. Но какъ это сдълать? — это должны показать интеллигентные люди на дълъ.

Что урожаи на крестьянскихъ надълахъ увеличиваются, такъ это совершенно естественно, потому что, вслъдствіе удобренія, земля постоянно улучшается. Что она должна улучшаться, такъ это ясно, если внижнуть въ систему крестьянскаю хозяйства.

Въ нашихъ мъстахъ, какъ помъщики, такъ и крестьяне удобряютъ землю навозомъ; необходимость удобренія такъ вошла въ сознаніе каждаго, что хозяинъ все свое вниманіе обращаеть на то, чтобы назапасить какъ можно болье навоза. "Навозъ и у Бога "крадетъ", "вози навозъ, не лънись, хоть Богу не молись", "гдъ лишнее навозу колышко, тамъ лишняя хлъба коврижка", "положишь каку, а вынешь напу". Но въ то время, какъ помъщикъ, продавая хлъбъ и скотъ,

сдавая съ части покосы, отдавая въ аренду земли подъ ленъ и хлѣбъ, истощаетъ свои земли, вслѣдствіе вывоза почвенныхъ частицъ (главное—фосфорновислыхъ солей) съ хлѣбомъ, скотомъ, сѣномъ—крестьянинъ, напротивъ, пріобрѣтая на сторонѣ хлѣбъ, сѣно и проч., улучшаетъ, утучняетъ свою землю, ввозя почвенныя частицы извнѣ.

У врестьянина часть земли находится подъ усадьбой, огородомъ, коноплянникомъ, часть подъ естественными лугами, да и то самая небольшая. Именно та земля, которая негодится подъ пашню, наиболе подходить для луговодства, напримёръ: заливные берега рекъ, овраѓи, низины на поляхъ. А главная часть—подъ пашней. Съ своей земли крестьянинъ ничего или почти ничего не вывозить, а что и вывозить, такъ на то мёсто онъ ввозить съ избыткомъ. Крестьянинъ прежде всего и больше всего продаетъ свой трудъ; личный трудъ, заработокъ на стороне зимою, доставляетъ ему главный денежный доходъ. Затемъ онъ продаетъ пеньку, ленъ, а это такіе продукти, въ которыхъ не уносится почвенныхъ частицъ. Только съ продаваемымъ имъ льнянымъ сёменемъ, коноплею, скотомъ, онъ вывозитъ незначительное количество почвенныхъ частицъ. Напротивъ, ежегодно крестьянинъ ввозитъ на свой надёлъ почвенныя частицы со стороны.

Крестьянину недостаточно сѣна съ своихъ луговъ—онъ старается наготовить какъ можно бодѣе сѣна на сторонѣ, для чего арендуетъ покосы, если имѣетъ на то средства, или коситъ у помѣщика съ части. Всѣ силы крестьянина употретреблены на покосъ; во время покоса онъ работаетъ до изнеможенія; на покосъ и со стороннихъ заработковъ возвращается домой. Накошенное на чужихъ лугахъ сѣно крестьянинъ свозитъ къ себѣ, кормитъ имъ коней и скотъ, и полученнымъ навозомъ удобряетъ свой надѣлъ.

Такимъ образомъ, съ свномъ крестьянинъ привозить почвенныя частицы изъ другихъ мъстъ, и эти почвенныя частицы остаются на его надълъ, увеличивая собою сумму питательныхъ веществъ его земли.

Чёмъ выше благосостояніе крестьянина, чёмъ менёе онъ запродаеть свой лётній трудь, чёмъ болёе онъ работаеть на себя лётомъ тёмъ болёе онъ заготовляеть сёна, тёмъ лучше удабриваеть свой надёль.

Разъ заправившись, крестьянинъ не ограничиваетъ хозяйства своимъ надёломъ, потому что онъ можетъ обработать болёе земли, чёмъ у него въ надёлё; тогда онъ снимаетъ въ помёщичьихъ имёніяхъ землю подъ ленъ и хлёба, беретъ изъ части ляда и т. п. Выбранный ленъ, сжатый хлёбъ, онъ опять-таки везетъ къ себё: ленъ и сёмя продаетъ, хлёбъ потребляетъ самъ, костру, мякину, солому употребляетъ въ кормъ своему скоту и въ подстилку. Тутъ опять-таки получается навозъ, который вывозится крестьяниномъ на его падълъ.

Все стно и солому съ своего надъла, стно и солому, добытыя на сторонъ, и весь кормъ — крестьянинь стравливаетъ на своемъ дворъ. Весь свой хлібов, весь хлібов, купленный или добытый на сторонів, овощи, молоко, часть мяса, врестьянинь побдаеть самь и экскременты оставляеть на своемъ дворв.

Дрова, добытые на сторонъ, онъ сожигаетъ дома, и зола опять таки остается на его дворв. Все это, переработанное въ навозъ, съ двора онъ вывозить на свою землю.

Ясно, что при такомъ порядкъ крестъянинъ ввозитъ на свой надълг гораздо болъе, чъмг вывозить и притомъ ввозить темъ больше, чъмъ больше возвышается его благосостояніе, потому что, тъмъ болье тогда онъ работаеть на себя літомъ, тімь боліве запасаеть всякаго корму.

Крестьянские надълы, постоянно удобряемые почвенными частицами, иривозимыми извнъ, съ хлъбомъ, кормомъ, дровами, неминуемо должны годз от году утучняться и, ньть сомнынія, превратятся современемь въ тучные огороды.

Всв тв обстоятельства, которыя благопріятствують развитію крестьянскаго хозяйства, увеличивають и плодородіе крестьянскихъ надёловъ. Относительно ввоза и вывоза почвенныхъ частицъ крестьянское хозяйство въ нашихъ мъстахъ поставлено напраціональнъйшимъ образомъ.

Только агрономы-чиновники, да либералы, не понимающіе сути дъла, могутъ думать, что крестьянамъ слъдуетъ измънить трехпольную систему и замѣнить ее многопольною съ травосѣяніемъ. Для крестьянь, имфющихь возможность работать лето на себя и заготовлять кормъ на сторонъ, трехпольная система совершенно раціональна. Крестьянамъ же, которые такъ затвснены отръзками и высокими платежами, что должны льто работать въ помъщичьихъ имъніяхъ и не могуть готовить въ страду кормъ для себя, никакое травоспяние не поможеть.

Совершенно другое дело въ помещичьих в хозяйствахъ. Тамъ почва всегда истощается, и хозяйство ведется истощающее землю. Пом'вщики въ нашихъ мъстахъ всегда вели и теперь ведутъ истощающее землю хозяйство. При крыпостномъ правы помыщики и у насъ производили огромное количество хлъба, который выпродавался изъ имъній и уносиль съ собою массу драгоцінній шихь почвенныхь частиць, извлеченныхъ изъ земли, уносилъ за море къ нѣмцамъ и англичанамъ, уносиль въ города, откуда эти частицы спускались въ реки. Для пополненія того, что извлекалось продаваемыми на сторону хліз-

бами съ полей, помѣщики удобряли навозомъ, который готовился изъ соломы, взятой съ тѣхъ же полей, изъ сѣна, взятаго изъ луговъ, которые, если это были не заливные луга, по истощеніи, запускались подъ заросли, а на то мѣсто изъ подъ лѣсовъ раздѣлывались новые луга.

Послѣ "Положенія", запашки въ помѣщичьихъ имѣніяхъ значительно—полагаю, на двѣ трети—сократились, все еще сокращаются и будутъ сокращаться, если благосостояніе крестьянъ будетъ увеличиваться. Помѣщичьи хозяйства не имѣютъ будущности, они должны уничтожиться, потому что смыслу имто въ томъ, чтобы мужики-хозяева, имѣющіе свои земли, свое хозяйство, работали въ чужихъ хо-аяйствахъ. Это — нельпость.

Съ уменьшеніемъ запашекъ, конечно, уменьшилось и количество хліба, продаваемаго изъ поміншиння козяйствъ, слідовательно уменьшилось и истощеніе вемель черезъ вывозъ хліба. Но за то явился другой путь для истощенія. Не имін возможности убирать все сіно съ луговъ въ свою пользу, поміншими вынуждены сдавать луга съ части, и такимъ образомъ, изъ поміншими иміній вывозится часть сіна. Затімь, ті поміншим, которые не могуть затіснить крестьянъ отрівнами и выгонами и иміть обязательныхъ рабочихъ, въ родів крізпостныхъ, не имін притомъ возможности вести хозяйство батрачное, требующее и капитала, и знанія, и труда — вовсе прекратили хозяйство и стали раздавать крестьянамъ въ аренду луга и пахатныя земли. Все сіно, весь ленъ, весь хлібо съ арендованныхъ крестьянами земель стали вывозиться изъ поміншичьихъ иміній. Поміншичьи земли истощаются, а насчеть ихъ удобряются крестьянскіе наділы.

Улучшеніе крестьянской земли, вслідствіе ежегоднаго удобренія насчеть пом'єщичьих вемель, есть, по моему мнівнію, одна изъ основныхъ причинъ, почему улучшилось благосостояніе крестьянъ "Счастливаго Уголка".

Въ теченіи посліднихъ десяти літь, крестьянскіе наділы, на моихъ глазахъ, замітно ўлучшились, и урожай увеличились. Ежегодно
крестьяне изъ окрестныхъ помінцичьихъ иміній везуть въ свои дворы
стно, солому, ленъ, катоб, двера; все это въ деревняхъ превращается
въ навозъ, который вывозится на крестьянскія поля. Количество ежегодно вывозимаго на крестьянскіе наділы навоза замітно увеличилось за посліднія десять літь. Удобряемые насчеть помінцичьихъ
земель крестьянскіе коноплянники и поля стали неузнаваемы. Въ будущемъ, тамъ, гді крестьяне заправились, наділы ихъ превратятся
въ тучные огороды, на которыхъ крестьяне будуть вести интенсивное
хозяйство; эти наділы будуть представлять оазисы среди пустынныхъ

помінцичьих вемель, которыя будуть экстенсивно эксплуатироваться тіми же крестьянами.

Весьма важно, что въ нашихъ мъстахъ крестьяне получили сравнительно довольно большіе надёлы, хотя и дурного качества земли, которая не родить безъ удобренія. Эта земля составляеть основной фондъ, и, лишь бы только обстоятельства благопріятствовали-возможность работать літо на себя--- крестьяне удобрять надівлы, и положеніе ихъ будеть улучшаться. Благопріятствующія обстоятельства это именно возможность работать льто на себя, а для того, чтобы имѣть эту возможность тамъ, гдѣ земли хороши, достаточно, если у крестьянъ есть выгодные зимніе заработки, тамъ же, гдъ крестьяне затеснены отрезками, необходимо, чтобы эти отрезки, по дыйствительной ихъ стоимости, поступили во владение крестьянъ, дабы посредствомъ этихъ необходимыхъ крестьянамъ отрежовъ нельзя было въжимать у крестьянъ лътнія работы, нельзя было ихъ затъснять. Наконецъ, есть и такія мъста, гдъ необходимо, если не вовсе снять съ крестьянь платежи, то, по крайней мфрф, уменьшить ихъ и разложить на долгій срокт. Въ нынёшній бёдственный, голодный годъ, многія увздныя земскія собранія положили ходатайствовать объ отсрочкъ сбора недоимокъ и платежей за слъдующій годъ, но во многихъ мъстахъ требуется сдълать это не на одинъ только нынъшній годь, а вовсе уменьшить платежи, разложить ихь на долгій срокъ, чтобы дать крестьянамъ возможность заправиться.

Гдф, какъ въ "Счастливомъ Уголкф", крестьяне уже заправились, удобрили надёлы, взяли силу-тамъ и въ нынёшній годъ нётъ недоимовъ и уплата податей за следующій годъ не представляеть больтихъ затрудненій. Когда и въ другихъ містахъ крестьяне такъ же заправятся, возьмуть силу, то и тамъ подати будуть вноситься безъ затрудненія и исправникамъ не придется сажать старшинъ и старость въ клоповни. Крестьяне, даже находящіеся въ самыхъ благопріятныхь условіяхь относительно земли, получившіе хорошіе надѣлы, съ хорошей землей, хорошими лугами и огородами, пока эти надълы не были достаточно удобрены и не давали достаточно хлъба для собственнаго прокормленія, не могли обходиться безъ стороннихъ заработковъ. И въ "Счастливомъ Уголкъ" на первыхъ порахъ сторонніе заработки играли весьма важную роль, да и теперь еще имфють значеніе, хотя и въ меньшей степени, чфмъ прежде. Но сторонніе заработки въ такомъ только случав способствують улучшенію положенія крестьянь, когда крестьянинь, главнымъ образомъ, занимается землей, хозяйствомъ, а сторонніе заработки, не мѣшая хозяйству, служать только подспорыемь. Земля, хо-

William mingrate will -

зяйство—воть основа, а сторонній заработокь должень служить лишь подспорьемь, какь картофель служить подспорьемь хлёбу. Это уже не дёло, если крестьянинь видить основу въ стороннемь заработкъ. Въ деревняхъ, расположенныхъ около городовъ, желёзнодорожныхъ станцій, фабрикъ, несмотря на обиліе выгоднаго заработка, крестьяне рёдко живуть зажиточно, хозяйственно. "На столё самоварь кипить, а въ хлёвё трясцы", говорять мужики.

Это уже самое последнее дело, когда мужикъ не занимается землей, а смотрить на сторонній заработокь. Заниматься землей трудно. Земля, хозяйство требують заботы, постояннаго вниманія. Конечно, даромъ денегъ нигдъ не даютъ, и на стороннемъ заработкъ, на фабрикъ, въ городъ, тоже требуется работа, и не менъе легкая; но та работа батрацкая, не требуеть заботы, вниманія и всегда даеть определенный заработокъ. Хорошо ли, дурно ли, отработалъ известное число часовъ, а тамъ, что бы изъ работы ни вышло-получи жалованье. Человъкъ, при такихъ условіяхъ, привыкаетъ беззаботно житъ со дня на день, не думая о будущемъ, а вмёстё съ тёмъ привыкаеть къ извъстной обстановкъ, къ извъстному комфорту. Въ подгородныхъ и подфабричныхъ деревняхъ все разсчитано на сторонній зарабокъ, а хозяйство опускается; земля, хозяйство являются уже подспорьемъ къ заработку, а не наоборотъ. Поэтому, въ такихъ деревняхъ, гдѣ хозяйство должно бы процвѣтать, вслѣдствіе удобства сбыта продуктовъ и возможности въ свободное отъ полевыхъ работъ время имъть заработки, мы, наоборотъ, видимъ, что масса населенія бросаеть землю, относится къ землв и хозяйству спустя рукава и живетъ со дня на день. Обыкновенно, въ такихъ подгородныхъ, подфабричныхъ деревняхъ масса населенія живетъ вовсе не зажиточно, и только нъсколько разбогатъвшихъ торговлею кулаковъ эксплуатирують своихъ однодеревенцевъ.

Совствить другоо дело сторонніе заработки для земельных хозяйственных крестьянь, которые въ землё видять основу, занимаются козяйствомь, влагая въ него свою душу, всю свою умственную и физическую силу, а на сторонній заработокъ смотрять лишь, какъ на подспорье. Но для такихъ крестьянъ имтеть значеніе только такой заработокъ, который не отрываеть ихъ отъ занятій въ собственномъ козяйствть, следовательно, никакъ не заработокъ въ помещичьихъ козяйствахъ летомъ.

Съ "Счастливомъ Уголкъ", пока крестьяне не заправились, не удобрили надъловъ, сторонніе заработки имъли большое значеніе, именно заработки, доставляемые желъзною дорогою и лъсоторгорговцами; эти заработки подняли хозяйства крестьянъ; но не они одни,

Cym

камъ увидимъ ниже, были причиною улучшенія ихъ положенія. Сторонніе заработки *только дали толчок*ъ.

Гораздо больше значенія, чёмъ сторонніе заработки, им'єють заработки у себя, козяйственные, когда крестьянинъ можетъ снять въ аренду земли, насъять льну, переработать его у себя дома зимой. плавние-Воть это-заработки, когда, снявь у пом'вщика десятину облоги за 8, за 10 рублей, крестьянинь посветь лень и продасть съ десятины льна и семени на 100 рублей, а въ урожайный годъ, да при хорошихъ цънахъ, и на 150 рублей, и получить за свою работу отъ 90 до 140 рублей, занимаясь этимъ льномъ между дёломъ, не опуская своего хозяйства, да еще кромъ того въ барышахъ получитъ съ этой десятины костру для подстилки, да макину на кормъ скотинъ. Вотъ это заработки! Въ кажомъ помещичьемъ хозяйстве, у какого кормильца-пом'вщика мужикъ заработаетъ такую сумму, работая даже изо дня въ день, цёлое лето? И много ли работы на одной десятинъ льна? Конечно, туть рискъ: можеть случиться неурожай, или червакъ повсть; но если даже ленъ уродится совсвиъ плохо, если мужикъ выручить съ десятины всего только 50 рублей — за 10 лътъ моего хозяйства у меня еще не было случая, чтобы десятина льна дала менъе 60 рублей — то и это все-таки будеть хорошій заработокъ между дёломъ, не упуская хозяйства; заработокъ, какого не дастъ мужику ни одно пом'вщичье хозяйство. Но, кром'в десятины льну, крестьянинъ можеть еще обработать подъ хлебъ десятину перелому изъ подъ того же льна, а по перелому рожь и безъ навозу родится хорошо. Воть онъ и съ хлебомъ. Да еще соломка, мякинка скотине на кормъ-вотъ и навозъ.

Хлъбушкомъ съ своего надъла, да съ арендованной земли, крестъянинъ прокормится самъ, прокормитъ и свиненка, и куренка—будетъ, значитъ, что и въ варево кинуть. Продавъ пенечку, ленокъ, съмячко, онъ выручитъ достаточно денегъ, чтобы заплатитъ подати, попу, купитъ на праздникъ вина, заарендоватъ въ будущемъ году покосъ, десятину - другую земли подъ ленъ и хлъбъ. Всъмъ хоромо: подать Царю уплочена, мужикъ живетъ спокойно, ъстъ сыто, на дворъ у него копится навозъ и надълъ все утучняется, да утучняется. И пану—чъмъ воловодиться съ хозяйствомъ, да кормитъ на счетъ мужика прикащиковъ—получай прямо денежки за землю и живи въ свое удовольствіе! Для лучшаго объясненія, какъ это совершилось, что въ "Счастливомъ Уголкъ" мужикъ за десять лътъ поправился такъ, что даже въ нынъшнемъ году не бъдствуетъ, я разскажу подробно о положеніи нъсколькихъ деревень.

Вотъ деревня Д.—Построена деревня около мерзкой болоти-

стой лужи, въ которой можно только скотъ поить. Воду для питья и варки кушанья крестьяне возять за двв версты изъ состадней деревни. Луговъ въ надълъ нътъ, лъсу нътъ, полевая земля плохая, отризки, отошедшіе барину, връзадись въ самые крестьянскіе надълы, господскій лъсь прилегаеть къ надъламъ и мъстами връзывается въ нихъ. Скотину выпустить некуда, кроиъ своего пара, да и то гляди въ оба, сейчасъ попадетъ или на господскіе отръзки, или на пустоша сосъднихъ помъщиковъ. Недалеко, верстахъ въ пяти отъ деревни, идетъ жельзная дорога и находится небольшой полустановъ, съ котораго отправляють лъсъ и дрова.

При крепостномъ правъ, деревня Д. была одна изъ бъднъйшихъ въ округъ; помъщикъ, говорятъ, былъ звърь — полиціймейстеромъ въ старые года гдъ-то служилъ, можно, значитъ, представить себъ, что за птица—занашки имълъ огромнъйшія, мучилъ
на работъ, крестьяне изъ пушного хльба не выходили. Послъ "Положенія" котя и полегчало, но все-таки еще дясять льтъ тому
назадъ, когда я прівхалъ въ деревню, крестьяне Д. были очень
бъдны, пли пушной хлюбъ, недоимокъ было много, скота и лошадей
мало, постройки плохія, деревня была одна изъ бъднъйшихъ въ
"Счастливомъ Уголкъ". Чтобы имъть свободный выгонъ для скота,
чтобы пользоваться отръзками, вообще господскими землями, прилегающими къ ихъ надъламъ, не трогая, разумъется, лъса, крестьяне Д. работали у своего помъщика въ имъніи, отстоящемъ верстъ
на 5 или на 6 отъ деревни, круги за деньги и комили заливной помъщичій лугъ.

Помѣщикъ самъ въ деревнѣ не жилъ; хозяйствовалъ староста. Хозяйство велось обыкновеннымъ порядкомъ: сѣно стравливалось скоту, который содержался для навоза, поля удобряли, но хлѣбъ родился плохо. Земли пахалось только незначительная часть противъ того, что пахалось при крѣпостномъ правѣ, остальная была запущена, заобложила, занялась лѣсною порослью. За всѣми расходами, помѣщикъ имѣлъ самый ничтожный доходъ, и затѣсненные крестьяне лишь втунѣ болтали землю. Крестьяне Д., несмотря на то, что по близости прошла желѣзная дорога, которан дала заработокъ, когда въ округѣ стали рѣзать дрова, поправлялись туго, и, если поправлялись, то не столько оттого, что дорога давала заработокъ, сколько оттого, что занимались лядами, снимали у оскудъвшихъ помѣщиковъ съ половины годные для лядъ лѣса, рубили съ половины дрова, жгли ляда и сѣяли съ половины пшеницу. Съ этихъ-то лядъ, съ этой-то пшеницы, крестьяне стали заправляться—свою половину пшеницы съ лядъ крестьяне получали снопами и везли къ себѣ домой и зерно, и солому: цшеницу продавали, а солома и мякина шла скоту.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, помѣщикъ продалъ свой лѣсъ на срубъ на значительное число лътъ, съ тъмъ, что покупатель, въ теченіи этого времени, можеть пользоваться и землею подъ лівсомъ. Крестьянамъ это было на руку. Явились, во-первыхъ, домашніе зимніе заработки по різкі и перевозкі дровь у себя подлів самой деревни; явились заработки по нагрузкъ дровъ въ вагоны на станціи. Но это еще не все: главное, что лесоторговецъ купиль лесь на срубъ въ года, съ правомъ рубить лъсъ, когда вздумаетъ, и пользоваться землей въ теченіи всего времени, на которое купленъ лісь. Но что же будеть делать съ землей лесоторговець? Разумется, онъ сдаль ее подъ ляда крестьянамъ и не съ половины, а за извъстную плату, и притомъ не деньгами, а зимними работами по вывозкъ дровъ и т. п. И лъсоторговцу выгодно, и крестьянамъ отлично-каждому свое. Крестьяне, за вывозку извъстнаго количества дровъ зимою-а возка близкая, такъ что ежедневно, отвезя дрова, возвращаются ночевать домой-получили право распоряжаться землей изъ-подъ срубленнаго леса. По вывозке дровь, крестьяне жгли сучья и ломъдровъ для себя покупать имъ, конечно, не приходится-и съяди по лядамъ пшеницу и ячмень. А какъ родится къ году ячмень на лядахъ! Я знаю случай, что крестьянинъ посвяль на лядв 9 мвръ ячменя и намолотиль 15 кулей—ну, и богачь, значить, съ хлёбомъ и кормомъ для скота. По снятіи хліба, крестьяне пользуются лядами несколько леть для покоса и выгона скота. Жаль только, что крестьяне не дошли еще, чтобы на лядахъ по хлубу суять клеверъ съ тимонеевкой, которые рорятся превосходно по лядамъ и даютъ отдичнъйшіе укосы, такъ что на первый же годъ, несмотря на неудобство косить на свъжемъ лядъ, за множествомъ сучьевъ, пеньковъ, отростковъ, у меня посъянный на лядахъ клеверъ съ тимоосевкой крестьяне охотно беруть косить изъ половины.

Вскорѣ послѣ продажи лѣса, помѣщикъ все имѣніе сдалъ въ аренду купцу-лѣсопромышленнику. Купецъ взялъ имѣніе вовсе не для того, чтобы вести хозяйство, такъ какъ онъ исключительно занимается лѣсною торговлею, а какъ центральный опорный пунктъ для конторы, да къ тому же разсчелъ, что, не занимаясь хлѣбопашествомъ, сдавая въ аренду покосы и земли крестьянамъ, онъ все-таки не останется въ убыткъ. Скотъ онъ сейчасъ же продалъ, и получилъ капиталъ, который можно на все время, пока длится аренда, пустить въ оборотъ; заливные луга сталъ запродавать желающимъ на скосъ; хлѣбопашество почти уничтожилъ и сталъ сдавать земли въ аренду

врестьянамъ подъ посёвы льна и хлёба; отрёзки сдать въ пользованіе крестьянамъ за извёстную съ ихъ стороны плату зимними работами.

Такимъ образомъ, крестьяне Д. сдълались совершенно свободны; имъ уже не нужно за стръзки убирать помъщичьи луга и обработывать землю. Все льто они работають на себя. Имън лъто свободнымъ, они съютъ хлъбъ на лядахъ, снимаютъ покосы и заготовляють много свна для своихъ коней и скота, беруть въ аренду земли подъ ленъ. Зимою они работаютъ въ лъсу, возятъ дрова, грузять вагоны. Въ нъсколько лъть, деревня стала неузнаваема; крестьяне обстроились, завели больше коней и скота, последнее время стали даже улучшать скотъ и покупать у меня заводскихъ холмогорскихъ телятъ-и акцизъ на соль еще не былъ отмъненъ, а крестьяне стали улучшать скотъ!--стали лучше удобрять землю: Что же туть действовало? Ничего больше, кроме того, что крестьяне получили возможность работать льтомь на себя, те обязани теперь попусту болтать землю у пом'вщика, и им'вють отръзки и выгоны за денежную плату или за зимнія работы. Прекращеніе купцомъ, заарендовавнимъ помѣщичье имѣніе, полевого хозяйства имѣло благодътельное вліяніе нетолько на крестьянъ Д., но и на крестьянъ другихъ сосъднихъ деревень. Купецъ сдаетъ заливные луга на скосъ; беруть эти луга крестьяне разныхъ деревень и сфио свозять къ себъ, съномъ кормять скотъ и коней, получають навозъ, которымъ удобряють свои надёлы. Купець сдаеть пахатныя земли крестьянамъ подъ поствы льна и хлтба; крестьяне увозять къ себт ленъ и хлтбъ въ снопахъ.

По окончаніи срока аренды, пом'єщикъ уже не въ состояніи будеть возобновить прежнее хозяйство, во-первыхъ, потому, что хозяйство уже будеть опущено: скотъ нужно вновь заводить, постройки ремонтировать, а, во-вторыхъ, главнымо образомо, потому, что заправившихся крестьянъ нельзя будето ввести во оглобли. Да и къ чему пом'єщику заводить прежнее хозяйство, которое, какъ справедливо жалуются всів пом'єщики, не даеть дохода и только стісняеть крестьянъ? Къ чему это хозяйство для хозяйства, хозяйство, не дающее дохода и только мітающее развитію крестьянскаго хозяйства? Кому отъ этого хозяйства польза? Помієщикъ жалуется, что хозяйство не приносить дохода; мужикъ затісненъ, обязанъ производить безплодную работу на помієщичьемъ полі, мужикъ бітдствуеть, не добдаеть и въ недоимкахъ. Я никакъ не могу понять этихъ, такъ ясно выраженныхъ нікоторыми гласными въ прошлогоднемъ смоленскомъ земскомъ собраніи, сітованій на то, что, если крестьяне получать кредить для покупки земель, то, пріобрѣтая необходимые для нихь отрѣзки и выгоны, они заправятся и не стануть работать въ помѣщичьихъ хозяйствахъ. Сами же говорятъ, что хозяйничать невыгодно, что хозяйства не приносятъ дохода, а, между тѣмъ, непремѣнно хотятъ вести эти хозяйства, хотятъ, чтобы крестьяне были затѣснены для того, чтобы нужда заставляла ихъ безполезно болтать землю въ этихъ не приносящихъ дохода хозяйствахъ!

Итакъ, по окончаніи срока аренды, пом'ящивъ не можеть возобновить хозяйство, да и зачёмъ ему заводить его? Самъ онъ въ деревнъ не живетъ, хозяйствомъ не занимается, а, если вздумаетъ пользоваться деревней, какъ дачей, на лёто, то усадьба къ его услугамъ. Чемъ вести бездоходное, стесняющее крестьянъ хозяйство, не проще ли помъщику поступить, какъ купецъ-арендаторъ, и сдавать свои земли крестьянамъ. Заливные луга, сдаваемые на скосъ, не могутъ истощаться, будуть приносить доходь постоянный, и доходь этоть будеть даже увеличиваться съ возрастаніемъ багосостоянія крестьянъ, такъ какъ они тогда выгоднее будуть утилизировать сено, и, при благосостояніи врестьянь, не будеть такой нельпости, что говядина въ городахъ будетъ продаваться по полтора рубля за пудъ. За отръзки и выгоны крестьяне всегда будутъ платить хорошую цену. Если же дастся крестьянамъ возможность пріобрести эти отрезки или выгоны въ собственность съ разсрочкой платежа, то помъщикъ получить капиталь, который будеть приносить ему проценты. Наконецъ, и остальная пахтная и пустошная земля, сдаваемая въ аренду подъ посвы льна, клеба и на скосъ травъ, если завести правильную систему сдачи этой земли въ аренду, тоже будетъ приносить постоянный доходъ.

Пом'єщикъ, не получающій, какъ онъ самъ говорить, дохода, нри теперешнемъ своемъ нел'єпомъ хозяйстві, будеть получать тогда хорошую ренту, которой будеть жить, занимаясь службой. Пом'єщикъ не будеть, въ разрізъ съ желаніями всего народа, всего крестьянства, молить Бога о томъ, чтобы хлібъ быль дорогь и мужикъ дешевъ.

Если же дъти этого помъщика, наскучивъ службой, захотятъ състь на землю и сдълаться свободными земледъльцами, то, научившись работать и сдавъ лишнюю землю крестьянамъ, они заведутъ свое хозяйство и будутъ работать, какъ американскіе фермеры. Пригласятъ къ себъ интеллигентныхъ безземельныхъ продетаріевъ—имъ же нъсть числа—и образують деревню изъ интеллигентныхъ земледъльцевъ, самолично работающихъ землю.

Вотъ тогда-то мы получимъ возможность думать объ томъ, чтобы жонкурировать на всемірномъ рынкв съ американцами.

Я вёрю, что наша молодая интеллигенція пойдеть по этому пути, я живу этой вёрой. Что можеть быть ужаснёе жизни въ отчужденіи оть своего народа? Что можеть быть неленёе положенія человёка, который должень для своей выгоды желать бёдствія для другихь?

Зажиточный мужикъ, говоритъ г. Ростовневъ ("Землед. Газ.", 1880 г.), имѣющій исправное козяйство, на постороннія работы не нанимается ни за какія деньш; бѣдный же мужикъ набираетъ зимой множество работъ у разныхъ козяевъ, а, когда придетъ время работать, то, не окончивъ работы ни у одного, перебѣгаетъ отъ одного въ другому, наконецъ бросаетъ всѣхъ и бѣжитъ убиратъ свой несчастный хапбишко, который къ этому времени на половину уже осыпался. Чтобы пособить этому горю, г. Ростовцевъ ищетъ жатвенную мащину; но развѣ жатвенная машина поможетъ? А съ мужикомъ-то, набирающимъ вимой работы, что будетъ?

У американскаго фермера тоже жатвенная машина: собираются нъсколько фермеровъ съ семействами на толоку, жнутъ пшеницу у одного, потомъ идутъ жать къ другому, потомъ къ третьему. На толокъ весело; одна хозяйка старается перещеголять другую, угощаетъ циплятами подъ соусомъ, какъ сообщаеть одинъ русскій интеллигентъ, попавшій въ Америку, работавшій у фермеровъ и бывшій на ихъ толокахъ.

Жатвенная машина и голодающій зимою мужикъ, которому не у кого набрать работы! Гдв туть жатвеннымь машинамь быть! Американцы работають жатвенными машинами, которыя они сами и выдумали; говорять, у нихъ объ серпахъ и косахъ уже забыли. Наши помъщики ищутъ по нашимъ моднымъ магазимамъ сельско-хозяйственныхъ машинъ жатвенную машину и не находять. Опо и понятно...

Счастливъ тотъ, вто сновойно встъ свой хлвоъ, зная, что онъ заработалъ его собственнымъ трудомъ. Можетъ ли человъкъ быть спокоенъ, счастливъ, если у него является сознаніе, что онъ встъ не свой хлвоъ? Счастливъ ли нашъ интеллигентъ, котораго интеросы до такой степени противоположны интересамъ мужика, что, когда мужикъ молится о дешевивнъ хлвоа, онъ долженъ молиться о его дороговизнъ?

Не оттого ли такъ мечется нашъ интеллигентъ, не оттого ли такое недовольство повсюду?

Кто счастливъ? откликнись!

И чего метаться! идите на вемлю, къ мужику! Мужику нуженъ интеллигентъ. Мужику нуженъ земледѣлецъ-агрономъ, нуженъ земледѣ-лецъ-врачъ, на мѣсто земледѣльца-знахаря, земледѣлецъ-учитель, вемле-

делець-акушерь. Мужику нужень интеллигенть-земледелець, самолично работающій землю. Россіи нужны деревни изъ интеллигентныхъ людей.

Тѣ интеллигенты, которые пойдуть на землю, найдуть въ ней себъ счастіе, спокойствіе. Тяжель трудь земледѣльца, но легокъ хлѣбъ, добытый своими руками. Такой хлѣбъ не станеть поперегь горла. Съ легкимъ сердцемъ будетъ всть его каждый. А это ли не счастье! Когда некрасовскіе мужики, отыскивающіе на Руси счастливца, набредуть на интеллигента, сидящаго на землѣ, на интеллигентную деревню, то туть-то они воть и услышать: мы счастливы, намъ хорошо жить на Руси!

Россін — государство земледівльческое, русскій народь — земледівлець, русскій интеллигенть должень внести світь вы русское земледівліе, а внести світь оны можеть только тогда, когда будеть самы работать на землі.

Тогда мы, быть можеть, будемъ конкурировать съ американцами. Вотъ другая деревня С. При крепостномъ праве, крестыне ея были нищіе. Пом'єщикъ быль строгій хозяинъ и вытягиваль всё соки изъ крестьянъ; жилъ онъ постоянно въ деревнъ. Крестьяне по "Положенію" получили въ надъль совершенно истощенную, плохую землю; луговъ и лъсу у нихъ вовсе нътъ. Надълы, къ счастію для крестьянъ, только съ одной стороны прилегаютъ къ имвніямъ прежняго помвщика; съ другихъ же сторонъ прилегаютъ къ именіямъ чужихъ помѣщивовъ; отрызковъ, отдъляющихъ врестьянъ отъ другихъ помѣщиковъ, нътъ, и потому они могутъ примкнуть для выгоновъ или къ своему, или къ чужому пом'вщику, куда имъ выгодне. Крестьяне трудолюбивы, выносливы, умёють работать, работы не боятся, хозяйство понимають — это выработалось у нихъ еще при прежнемъ строгомъ баринъ. Подборъ — все неспособное къ работъ, невыносливое погибало, забивалось, сдавалось въ солдаты. Десять леть тому назадъ, я засталъ, что крестьяне не работали у своей барыни, но работали у другого сосъдвиго помъщика. Они снимали у этого номъщика подъ покосъ и выгоны большую пустошь, за что отрабатывали ему восемь круговъ земли; сверхъ того, они косили у того же помвщика хорошіе луга съ половины и пользовались правомъ выгона по всей его землв. Такъ жили крестьяне девять льть и въ это время нъсколько заправились скотомъ и удобрили свои надълы. Выгоновъ у крестьянъ С. тогда было вволю, съна они накашивали много, но своего хлеба не хватало и денегь отъ предажи пеньки, комопли, свмени не хватало на уплату податей и покупку хлвба. Нужно было дополнять недостатовъ сторонними заработками. Зимою крестьяне ръзали и возили дрова, но всего этого не хватало — очень ужь голы

они выним изъ крѣпостного права и надълъ получили такой, про который говорится: "эту землю только зайцы удобряли, да и то насковомъ". Многимъ для пополненія дефицита приходилось продавать свою літнюю работу: брали кружки, брали уборку покосовъ, жнитво, ходили на поденщину. Въ деревнъ былъ всего одинъ богачъ, заправившійся стороннимъ заработкомъ — брать его торговаль краснымъ товаромъ въ разносъ и скупалъ тряпки, а потомъ поступилъ старостой въ помещиву — несколько человеть жили такъ себе, сводили концы съ концами, остальные были беднота, жили со дня на день, нъкоторые стали-было заниматься воровствомъ и конокрадствомъ. Нъсколько леть тому назадь, крестьяне С. перешли работать къ своей барынъ, стали ей работать восемь круговъ за деньги съ правомъ пасти свой скоть вибств съ господскимъ на господскихъ выгонахъ. Покосы, кто имълъ средства, брали на сторонъ за деньги, а другіе, которые побъднъе, брали съ части. Между тъмъ, подсвочили довольно выгодные зимніе заработки вблизн отъ деревни, надёлы, постоянно удобряемые привозимымъ со стороны сёномъ, улучшились, клёбъ у престыянь сталь родиться лучше, такь что у многихь стало хватать хлъба до нови, а, если кому и приходилось покупать, то самую малость.

Наконецъ, барыня продала именіе купцу - лесоторговцу и, получивъ денежки, убхала доживать свой въкъ въ Питеръ. Купецъ имъніе купиль для лісу. Тотчась же онь занялся різкой ліса, что доставило крестьянамъ зимніе заработки у себя дома. Хозяйство купець хотя и продолжаль, но опустиль; у барыни быль прекрасный скотъ, который она отлично кормила, для чего прикупала, по недостатку своихъ луговъ, отличное днепровское сено, селла клеверъ. У купца первый же годъ корму не жватило, ухода за скотомъ не сталокоровы перестали давать молоко, телята не стояли, процентъ убыли скота увеличился; на следующій годь, часть скота кунець продаль. Купець думаль вести хозяйство за даромъ, котёль нажать крестьянь, хотель, чтобы крестьяне работали ему извёстное количество круговъ земли за самый пустой выгонь, на которомь насется и кунецкій скоть; но это купцу не удалось, потому что крестьяне уже оправились, взяли силу, да и не затеснены его землей со всёхъ сторонъ — рядомъ есть другія имінія, столь же для крестьянь сподручныя. Крестьяне откинулись отъ купца и сняли у сосъдняго помъщика за половинную противъ того, что хотёль взять за пустой выгонъ купецъ, работу хорошій пустопной лугь, который и пустили себі подъ выгонь. Купецъ обработывалъ землю кое-какъ, батраками, поденщиками, и еще болве опустиль хозяйство. Неть сомнении, что купець-лесоторговець

хозяйствомъ заниматься не будетъ и, вырубивши льсъ, постарается или продать кому-нибудь именіе, или выгодно заложить. Крестьяне очень желали бы взять это кмёніе въ аренду или купить въ вёчность съ разрочкой платежа на значительное число леть, и могли бы это сдвлать, и выгодно бы имъ ето было, потому что они разработали бы новыя, еще не выпаханныя земли изъ-подъ вырубленнаго купцомъ леса, но какъ это сделать? Купоцъ, который, очевидно, не будеть и не можеть вести ховийство, между тёмъ, надёлаль новыхъ построекъ, которыя вовсе не нужны крестьянамъ, но за которыя онъ захочетъ взять то, что онъ ему стоють. Должно полагать, что и постройки-то эти купецъ дълаеть не для себя — выстроиль скотный дворъ, нанримъръ, а часть скота продалъ и т. п. --- а для того, чтобы всучить именіе какому-нибудь охотинку запяться хозяйствомь. Купить кто-нибудь, похозяйничаеть и бросить, потому что имвніе для помвничьяго хозяйста пустое — ни луговъ, ни лъсу, ни отръзковъ, отпеняющих врествянь. И долго, можеть быть, протянется такое положеніе; будеть стоять земля безь пользы — ни Богу свічка, ни чорту кочерга, а между темъ, еслибы разделить это именіе на части и продать въ разсрочку: одну часть деревив Д., другую — деревив С., третью деревнъ В., то крестьяне разработали бы всю землю и нашли бы въ ней пользу. Для того, чтобы это дёлать, нужны такія мёстныя учрежденія банки, что ли-которыя скупали бы подобныя именія, отъ которыхъ землевладъльцы рады отдълаться, и, раздъливъ на части, продавали въ разсрочку крестьянамъ. Разумъется, учрежденія эти должны быть мъстнне, и агенты ихъ должны быть не чиновники, а дёльные, трудовые люди, которые бы настояще, не по чиновничьи, занимались діломъ, вникали въ суть его, внали гдъ что мужику нужно и относились къ нему не какъ начальники. Опасаться, что ценность именій сильно повысится, когда явится возможность ихъ распродавать крестьянамъ, по моему мніжнію, нельзя, если только діло будеть вестись правильно, потому что каждая покупка земли крестванами, уменьшивъ ихъ зависимость отъ помъщиковъ, уменьшить для послъднихъ возможность вести свое хозяйство, нажимая крестьянь. Еслибы, напримеры, сказанное ималіе купца было раздалено на части и распродано въ разсрочку крестьянамъ деревень Д., С. и В., то крестьяне этихъ деревень, обративъ всв свои силы на разработку купленной земли, которая въ престыянскихъ рукахъ тотчасъ бы стала приносить доходъ, не стали бы работать у другихъ сосёднихъ помещивовъ. Поэтому, и те помъщики вынужедены были бы продать такимъ же образомъ свои земли. Смоленскіе гласные, которые говорили въ земскомъ собраніи, что, еслибы устроилась продажа крестьянамъ необходимыхъ имъ зе-

мель, то крестьяне не стали бы работать у пом'ящиковъ, по моему, были совершенно правы. Конечно, не стали бы. Но въ чему же помъщикамъ эти не приносящія дохода хозяйства? Къ чему это безплодное болтаніе пом'вщичьих земель затівсненными въ землів крестьянами? Двадцать леть прошло со времени освобождения престынь, и помъщичьи хозяйства нисколько не поднялись. Ни агрономіи, ни раціональных культурь, ни альгаувскихь скотовь пом'єщики не развели, не разведуть и не могуть развести, истому что почвы, основы для ихъ хозяйствъ нётъ, такъ какъ нётъ ни крепостныхъ, ни безземельныхъ кнехтовъ. Если смоленскіе гласные и правы, говоря, что, нолучивъ возможность пріобретать земли, крестьяне не будутъ рабоу помъщиковъ, то напрасно они думають, что это и безъ того не совершится. И безъ того, въ концъ-концовъ, не будутъ работать, и безъ того нынешнія помещичьи хозяйства уничтожаются. Они нелецы, и такое нелвиое положение, какъ теперь, не можетъ существовать ввчно. Крепостное право уничтожено, а хотить, чтобы существовали такія же пом'єщичьи хозяйства, какія были нри кропостномъ прав' Ибо нынъшнія хозяйства отличаются отъ прежнихъ только объемомъ, размъромъ, да еще тъмъ, что хозяинъ никогда не виаетъ, удастся ли ему къ следующему лету надеть на крестынь комуть. Разве это не безсмыслица?

Однаво, возвращаюсь къ разсказу о деревив С. Переходъ имвиія въ руки купца благопріятно отразился на крестьянахъ. Вмёсто восьми круговъ, которые крестьяне работали у барыни, они теперъ работають тольно два круга за нанятий для выгона лугъ. Все лучшее страдное время они работають на себя, потому что, не обязавшись напередъ съзимы, они работають купцу—притомъ за хорошую плату—только тогда, когда имъ свободно. Жали у купца только после того, какъ пожали у себя, косили у него пустоща осенью и т. д. Но, кромътого, по свозкъ дровъ изъ лъсу, крестьяне, за разныя послуги, стали брать годныя мъста подъ ляда и съять пшеницу и лумень. Лишнія земли купецъ сталь сдавать въ аренду подъ поствы льва и т. д.

Третья деревня, А., была еще при крипостномъ прави одна изъ самыхъ зажиточныхъ. Помищикъ никогда въ имини не жилъ, а потому и въ крипостное время крестьяне не были сильно угнетены. Народъ въ деревий А. особенный, отличающійся на всю округу, рослый, здоровый, трудолюбивый, сметливый, хозяйственный. Надиль крестьяне получили хорошій: есть хорошіе луга, есть порядочная березовая роща, которую крестьяне берегуть и изъ которой послів "Положенія" не вырубили ни одного прутика; отличные коноплянники, превосходная полевая земля, одна изъ лучшихъ по здішнимъ містамъ.

Одно изъ момхъ полей прилегаетъ въ надѣлу деревни А., и это поле всегда даетъ отъ 3 до 4 четвертей ржи болье, чѣмъ другія мои подя. Деснть лѣтъ тому назадъ, когда я прибыль сюда, крестьяне этой деревни были самые зажиточные въ округь, славились хорошими конями и скотомъ—и акцизъ на соль еще быль!—и назывались А—ми богачами. Только одинъ дворъ въ деревнѣ былъ крайне бѣденъ, потому что хознинъ былъ недоумонъ, лѣнтяй, нерадивый, жена его отъ двора отбилась, по чужимъ людямъ шлалась, дѣти были еще малы; въ этомъ дворѣ была страшная бѣднота: недоимки, нехватки клѣба и корму, необходимость брать лѣтнія работы, чтобы заполучить зимой нѣсколько рублей. Теперь, когда подросъ старшій сыпъ, здоровый, рослый дѣтина, трудолюбивый и рачительный хознинъ, и этотъ бѣдный дворъ сталъ поправляться— доказательство, что бѣдность двора зависѣла не отъ общикъ условій, а отъ частныхъ, отъ неспособности самого хозяина.

Уже десять льть тому назадь, въ деревнъ А. крестыне жили изрядно, исправно платили подати. У многихъ хватало своего хлеба до "нови", другіе должны были прикупать хліба, но легко оборачивались продажей пеньки, скота и зимними заработками; лошадей и скота у нихъ было много. Для того, чтобы имъть свободный выгонъ и не собачиться, какъ они говорять, съ помещикомъ изъ-за потравъ, они работали у помъщика за деньги пять круговъ безъ молотьбы и покоса. До моего прівзда, говорять, изъ этой деревни ежегодно нвсколько человъкъ ходили на заработки въ Москву или на линію, но въ последнія десять леть никто уже на заработки не ходить. Одинь только парень ушель оть отца за женой и живеть ремонтщикомъ на линіи; этоть парень женился по любви на хорошенькой дівушкікрестьянкъ нъжнаго сложенія, которая была неспособна выносить тяжелую работу въ этой трудолюбивой, жадной на работу деревнв, не могла выносить и суроваго свекра, иногда запивающаго, звёря въ пьяномъ состояніи. Ноживь во дворв несколько месяцевь, молодая женщина не выдержала тяжелой грубой жизни въ этой деревнъ она была слишкомъ нѣжна, воздушна, поэтична, если можно такъ сказать про бабу — и ушла къ своему отцу; за ней ушелъ и влюбленный въ нее мужъ.

Что за здоровенные молодцы крестыне этой деревни, что за выносливые, ловкіе работники—можно судить по тому, что эти крестьяне вытажають пакать съ одной сохой на парт: одну лошадь пустить пастись, а на другой пашеть, потомъ перемънить лошадь и опять пашеть, а первая лошадь пасется, и такъ цтлый день безъ отдыха; только-и отдыхаеть, когда объдаеть, да немного залогуеть посреди упряжки.

Въ началь последняго десятилетія, крестьяне А. зимою занимались сторонними заработками, а летомъ, главное, налегали на покосъ; косили они ежегодно на запущеномъ хуторе одного помещика съ части, сена накашивали пропасть и, такъ какъ присмотра на хуторе за покосомъ не было, то на долю помещика доставалась нономарская часть, а поповскую крестьяне брали себе. Привозя домой огромное количество сена, крестьяне заправились конями — мене тройки нетъ даже у одиночекъ—и скотомъ—есть дворы, у которыхъ по 20-ти штукъ скота—отлично справили свою и безъ того хорошую пахатную землю, такъ что въ последніе годы у нихъ нетолько стало хватать своего хлеба, но у многихъ есть запасы впередъ на годъ и излишки, которые они раздають въ долгь или подъ работу крестьянамъ дальнихъ деревень.

Но что особенно поправило врестьянъ А.—это возможность вблизи брать выгодно въ аренду земли подъ посввы льна и хлеба. Рядомъ съ деревней А. находится помъщичье имъніе, въ которомъ они беруть вемлю въ аренду. Послъ "Положенія", владълець этого имънія, старивъ-помещивъ, рьяный врепостнивъ; одинъ изъ рьяныхъ противниковъ освобожденія крестьянъ нетолько съ землей, но и безъ земли, много лъть бился съ своимъ хозяйствомъ, но никакъ не могъ устроиться — работаль и кругами, работаль и батраками, нажималь потравами, вѣчно судился съ крестьянами. Ничего не брало. Хозяйство все опускалось и опускалось, какъ ни бился дъло не шло, никто не бралъ круговъ, никто не нанимался въ батраки. Наконецъ, помъщикъ бросилъ все: продалъ на срубъ свой отличный въковой лъсъ, получиль деньги и перебрался жить въ Москву. Порученное староств хозяйство совсёмъ опустилось; поля были запущены, покосы заросли, скотъ перевелся, коней покрали, постройки кои рушились, кои сгорвли. Несколько леть именіе стояло въ полномъ запуствній, наконецъ попало въ управление къ одному сметливому дворовому человъку. Тотъ догадался раздавать землю въ аренду крестьянамъ. Первые взялись за это крестьяне деревни А., ближайшіе сосёди, поле съ полемъ. Одинъ попробовалъ, снялъ десятину за 8 рублей, посвялъ ленъ, ленъ уродился, выручилъ сто рублей, другой взялъ десятинку и пошло — стали на расхвать разбирать землю подъ ленъ. Попробовали послъ льна по перелому безъ навозу съять рожь-уродилась хорошо, копъ по 15-ти на десятинъ, да и умолотна. Дальше, больше, въ нъсколько лътъ крестьяне А. распахали въ имъніи всв поля, и не нахвалятся барышами. Это не то, что круги у помъщиковъ рабо-

ботать; деньги, что за круги получаешь, не деньги, говорять теперь эти крестъяне; тѣми деньгами и сыть не будешь. Воть туть такъ деньги, туть стоить поработать; Богь труды любить, Богь за труды подасть больше, чти помещикъ. Заплатиль за землю рублей восемь, десять, а смотришь, три четвертныхъ получиль, а не то и цълую катеринку, да еще соломка, мякинка—хозяину все въ пользу. Съ этого имѣнія крестьяне А. сильно заправились, нѣкоторые батраковъ стали держать, хлюбь подъ работы въ другія деревни раздавать. Между твмъ и другіе помвщики, пооскудввъ, тоже стали бросать хозяйство и сдавать земли въ аренду. Крестьяне деревни А., а за ними и крестьяне другихъ деревень "Счастливаго Уголка", найдя пользу во землю, стали всюду пронюхивать, не сдають ли гдѣ землю въ аренду, и, не ствсиянсь разстояніемъ, стали брать въ аренду земли подъ ленъ и жлебъ верстахъ въ 10, 15 отъ своихъ деревень, тамъ, гдъ мъстные врестьяне еще не заправились или "не дошли" до того, чтобы решиться селть лень на арендованных земляхь.

Крестьяне чрезвычайно косны, не вдругъ принимаются за новое дело, долго высматривають, но за то ужь если возьмутся, такъ дело идетъ. Когда и прібхаль въ деревню и завель новое хозяйство, сталъ съять ленъ, то помъщики и крестьяне всъ утверждали, что я затываю пустое. Пом'вщики говорили, что ленъ истощаетъ землю, что я испорчу льномъ свою землю, на что я обывновенно отвѣчалъ: "пусть себъ истощаетъ ленъ даетъ чистаго дохода мало-мало 50 рублей съ десятины, а земли можно купить сколько хочешь по 30 рублей за десятину". Крестьяне говорили, что напрасно я завожу посывы льна, что ленъ въ нашихъ мъстахъ не родится, что ленъ-хлъбъ опасный: постелень иногда, снъгомъ занесетъ — корму съ него нътъ. Я говориль на это: "подождите, сами лень свять станете". Оказалось, что и у насъ ленъ родится хорошо, даетъ огромный доходъ; оказалось, что ленъ нисколько не болъе истощаетъ землю и вовсе ея не сушить, какъ говорили крестьяне, разумвется, если его свять правильно; оказалось, что послѣ льна рожь родится превосходно. Точто также всв были и противъ разныхъ другихъ новшествъ, которыя я ввелъ въ свое хозяйство-посввъ клевера, улучшение скота, введение плужковъ, железныхъ боронъ, употребление въ постилку костры, кормленіе скота и овецъ конопляной жмакой и проч., и проч. Всѣ мои нововведенія не им вли значенія для пом вщичьих в хозяйствь, никто изъ помъщиковъ ничего у меня не перенялъ. Но крестьяне кое-что переняли: плужковъ, надъ которыми подсмфивались, говоря, что я дедовскаго навоза должно быть хочу достать более глубокой пашней, приходять уже иногда просить для подъема земли подъ лень; желёзныя бороны завелись у многихъ крестьянъ; во всемъ округе развели высокорослый ленъ отъ моихъ сёмянъ; рожь стали очищать, и начинаютъ понимать, что, когда посёешь костерь, такъ костерь и народится; телятъ заводскихъ, каторые родятся въ то время, когда телятся коровы у крестьянъ, раскупаютъ у меня на расхватъ—своихъ рёжутъ, а моихъ выпаиваютъ на племя. Объ клеверъ и говорить нечего, каждый радъ косить клеверъ съ части. Обо всемъ этомъ и говорю не для похвальбы, не для того, чтобы доказывать, что я своимъ примёромъ въ данной мёстности принесъ пользу крестьянскимъ хозяйствамъ — дошли бы и безъ меня, хотя можетъ быть нёсколькими годами позже. Я очень хорошо понимаю, что не будь тёхъ причинъ, которыя обусловили развитіе благосостоянія крестьянъ "Счастливаго Уголка", они и до сихъ поръ сёяли бы рожь съ костеремъ, не сёяли бы льна, поили бы своихъ тасканскихъ телятокъ, отдавали бы жиаку за выбой масла и проч., и проч.

Крестьяне деревни А. въ нашихъ мъстахъ были первые, которые стали снимать земли подъ ленъ и хлъбъ, заводить хорошій скоть; они выбрали лучшія земли въ ближайшихъ имѣніяхъ и получили ихъ за дешевую плату; когда лучшіл земли были ими выпаханы, они оставили ближайшія земли другимъ, а сами двинулись далье, стараясь разыскивать новыя земли въ такихъ мъстахъ, гдъ крестьяне еще не дошли, еще не заправились. Снимая всюду сливки, крестьяне А. быстро богатьли; но нужно имъть въ виду, что крестьяне деревни А. и прежде были одни изъ самыхъ зажиточныхъ въ округъ, получили въ надълъ прекрасныя земли съ отличными коноплянниками и лугами, получили всю землю, которой владъли до "Положенія", и отражовъ у нихъ не было.

Разскажу еще о четвертой деревни, Б., которая отличается отъ вышеописанныхъ твиъ, что въ ней есть крестьянинъ-кулакъ, настоящій кулакъ, ростовщикъ-процентщикъ.

Извъстной дозой кулачества обладаетъ каждый крестьянинъ, за исключеніемъ недоумковъ, да особенно добродушныхъ людей и вообще "карасей". Каждый мужикъ въ извъстной степени кулакъ, щука, которая на то и въ моръ, чтобы карась не дремалъ. Въ момхъ письмахъ я не разъ указывалъ на то, что, хотя крестьяне и не имъютъ еще понятія о наслъдственномъ правъ собственности на землю—земля ничья, земля царская—но относительно движимости, понятіе о собственности у нихъ очень твердо. Я не разъ указывалъ, что у крестьянъ крайне развить индивидуализмъ, эго измъ, стремленіе къ эксплуатаціи. Зависть, недовъріе другъ къ другу, подкапываніе одного подъ другого, униженіе слабаго передъ сильнымъ, высо-

комфріе сильнаго, поклоненіе богатству-все это сильно развито въ врестьянской средь. Кулаческіе идеалы царять въ ней; каждый гордится быть щукой и стремится пожрать карася. Каждый крестьянинь, если обстоятельства тому поблагопріятствують, будеть самымь отличнъйшимъ образомъ эксплуатировать всякаго другого, все равно крестьянина или барина, будеть выжимать изъ него сокъ, эксплуатировать его нужду. Все это, однако, не мешаетъ крестьянину быть чрезвычайно добрымъ, терпимымъ, цо своему, необыкновенно гуманнымъ, своеобразно, истинно гуманнымъ, какъ ръдко бываетъ гуманенъ человъкъ изъ интеллигентнаго класса. Вслъдствіе этого, интеллигентному и бываеть такъ трудно сойтись съ мужикомъ. Посмотрите, какъ гуманно относится мужикъ къ ребенку, къ идіоту, къ сумасшедшему, къ иновърцу, къ иленному, къ нищему, къ преступнику-оть тюрьмы да оть сумы не отказывайся-вообще ко всякому несчастному человъку. Но при всемъ томъ, нажать кого при случаънажметь. Если скоть изъ сосъдней деревни, съ которой нъть общности въ выгонахъ, будетъ взятъ крестьянами въ потравъ, то они его не отдадуть даромь; если крестьяне поймають въ своемь лесу порубщика, то вздують его такъ, что онъ и детямъ своимъ закажеть ходить въ этогъ лёсъ-потому - то въ врестьянскомъ лёсу и не бываетъ цорубокъ, хотя тамъ нътъ сторожей и полъсовщиковъ. Какъ быть воровь и конокрадовь-всемь известно. Помещикь скорее, чёмъ крестьянинъ, простить потраву, порубъ, воровство; такъ себъ простить: помъщику это ничего не стоить; онъ добро не своимъ хребтомъ наживалъ. Когда крестьяне деревни А., выпахавъ ближайшія земли, стали снимать земли въ отдаленныхъ мъстностяхъ, гдъ крестьяне бъдны, просты, сильно нуждаются, то они-и при томъ не одинъ какой-нибудь, а всъ — сейчась же стали эксплуатировать нужду тамошнихъ крестьянъ, стали раздавать имъ подъ работы клёбъ, деньги. Каждый мужикъ, при случав, кулакъ, эксплуататоръ; но, пока онъ земельный мужикъ, пока онъ трудится, работаетъ, занимается самъ землей, это еще не настоящій кулакъ: онъ не думаетъ все захватить себъ, не думаетъ какъ бы хорошо было, чтобы всъ были бъдны, нуждались, не дъйствуеть въ этомъ направленіи. Конечно, онъ воспользуется нуждой другого, заставить его поработать на себя, но не зиждеть свое благосостояніе на нужде другихь, а зиждеть его на своемъ трудъ. Отъ такого земельнаго мужика вы услышите: "я люблю землю, люблю работу; если я ложусь спать и не чувствую боли въ рукахъ и ногахъ отъ работы, то мив совестно; кажется, будто я чего-то не сдёлаль, даромь прожиль день". У такого земельнаго мужика есть и любимый непродажный конь; такой

мужикъ радуется на свои постройки, на свой скотъ, свой коноплянникъ, свой клёбъ. И вовсе не потому только, что это доставитъ ему столько-то рублей. Онъ расширяетъ свое хозяйство не съ цёлью наживы только; работаетъ до устали, не досыцаетъ, не доёдаетъ. У такого земельнаго мужика никогда не бываетъ большого брюха, какъ у настоящаго кулака.

Изъ всего "Счастливаго Уголка" только въ деревнъ Б. есть настоящій кулакъ. Этоть ни земли, ни хозяйства, ни труда не любитъ; этоть любить только деньги. Этоть не скажеть, что ему совъстно, когда онъ, ложась спать, не чувствуеть боли въ рукахъ и ногахъ; этоть, напротивь, говорить: "работа дураковь любить", "работаеть дуракъ, а умный, заложивъ руки въ карманы, похаживаетъ, да мозгами ворочаеть". Этоть кичится своимъ толстымъ брюхомъ, кичится твиъ, что самъ мало работаетъ: "у меня должники все скосятъ, сожнуть и въ амбаръ положатъ". Этотъ кулакъ землей занимается такъ себъ, между прочимъ, не расширяетъ хозяйства, не увеличиваетъ количества скота, лошадей, не распахиваеть земель. У этого все зижлется не на земль, не на хозяйствь, не на трудь, а на капиталь, на который онъ торгуетъ, который раздаетъ въ долгъ подъ проценты. Его кумиръ-деньги, о пріумноженіи которыхъ онъ только и думаеть. Капиталь ему достался по наследству, добыть неизвестно какими, но какими-то нечистыми средствами, давно, еще при крепостномъ праве, лежаль подъ спудомъ и выказался только послъ "Положенія". Онъ нускаеть этоть капиталь въ рость и это называется "ворочать мозгами". Ясно, что для развитія его д'явтельности важно, чтобы крестьяне были бъдны, нуждались, должны были обращаться къ нему за ссудами. Ему выгодно, чтобы крестьяне не занимались землей, чтобы онъ пахалъ со своми деньгами. Этому кулаку очень не на руку, что быть крестьянъ "Счастливаго Уголка" улучшился, потому что теперь ему тутъ взять нечего и приходится перенести свою двятельность въ большія деревни. Кулакъ этотъ, какъ и всё кулаки, иметь значеніе; онъ поддерживаеть всякія мечты, иллюзіи; отъ него идуть всякіе слухи; онъ, сознательно или безсознательно, не знаю, старается отвлечь крестьянь отъ земли, отъ хозяйства, проповъдуя, что "работа дураковъ любитъ", указывая на трудность земельнаго труда, на легкость отхожихъ промысловъ, на выгодность заработковъ въ Москвъ, Онъ видимо хотель бы, чтобы крестьяне не занимались землей, хозяйствомъ — съ зажиточнаго земельнаго мужика кулаку взять нечего чтобы они, забросивъ землю, пользуясь хозяйствомъ только какъ подспорьемъ, основали свою жизнь на легкихъ городскихъ заработкахъ. Онъ видимо желалъ бы, чтобы крестьяне получали много денегъ,

но жили бы съ дня на день, безпечною жизнью, "съ базара", какъ говорится. Такой быть крестьянь быль бы ему на руку, потому что они чаще нуждались бы въ перехвать денегь и не имъли бы той устойчивости, какъ земельные мужики: молодые ребята уходили бы на заработки въ Москву, привыкали бы тамъ къ безпечной жизни, въ легкимъ заработкамъ, въ легкому отношенію къ деньгамъ-что ихь беречь! заработаемъ!-къ кумачнымъ рубанкамъ, гармоникамъ, чаямъ, отвывлю бы отъ тажелаго земледъльческаго труда, отъ земли, оть хозяйства, оть солиднаго земледёльческаго быта, оть сельскихъ интересовъ, отъ всего, что мило селянину, что делаетъ возможнымъ его тяжелый трудь. Молодые ребята жили бы по Москвамъ, старики и бабы, оставансь въ деревив, занимались бы хозяйствомъ кое-какъ, разсчитывая на присылаемыя молодежью деньги. Кулаку все это было бы на руку, потому что ему именно нужны люди денежные, но живущіе изо дня въ день, денегь не берегущіе, на ховяйство ихъ не обращающіе. Нужно платить подати—къ кулаку. Ребята изъ Москвы пришлють-отдадимъ. И кулакъ можеть давать деньги совершенно безопасно, потому что, когда пришлють изъ Москви, онъ уже туть-, за тобой, брать, должокъ есть". За одолжение заплатять проценть, да еще, за уваженіе, поработають денекь, другой — какъ не уважить нужнаго человіна, который вызволнеть? А у него есть гдъ поработать; даеть тоже въ долгь денъги помъщикамъ, а тъ ему за проценть либо лужовь, либо лесу на избу, либо десятинку земли подъ ленъ, пом'вщику это ничего не стоитъ, какъ мужику ничего не стоить поработать денекь, другой. Сознательно или безсознательно поступаеть кулакъ-не знаю, но повторяю: всё дёйствія его таковы. Онъ всегда поддерживаетъ разныя мечты, иллюзіи относительно земли, освобожденія лесовь, какихь-то запасовь хлеба у Царя, заказовъ заготовить денегъ для выручки мужика; онъ всегда толкуеть о трудности и невыгодности вемледельческого труда, о недостаткъ вольныхъ выгоновъ, лесовъ, земель, о невозможности такихъ условіяхъ заниматься хозяйствомъ; онъ яркими красками рисуеть предесть беззаботной жизни безземельнаго, ничёмъ не связаннаго, легкость заработковъ, и часто увлекаетъ молодыхъ людей, которые слушають его, бросають хозяйство и землю. Прежде крестьяне Б. были очень бъдны; почти вся молодежь уходила на заработки въ Москву, высылала порядочно денегъ, но все-таки хозяева постоянно были въ нужде, должали, запродавали летнюю работу. Въ последнее время, примъръ крестьянъ Д., С., А. подъйствовалъ и на Б., стали и они ноговаривать: "зачёмъ въ Москву ходить, у насъ и тутъ Москва"; стали больше заниматься хозяйствомъ, землею и видимо поправля-

M.

en .

ются. Ныньче ужъ нивто изъ семейныхъ въ Москву не ходить и слушаются кулака только сироты, пріемыщи, возвращающієся молодые солдаты. Кулаку стало менте выгодно около крестьянъ и онъ переносить свою діятельность на пом'ящиковъ, около которыхъ, по его словамъ, тоже пожива хороща.

Я думаю, четырекъ примъровъ достаточно, котя моль бы привести ихъ гораздо болье. Но зачвиъ — все будеть одно и то же. Благосостояние мужика увеличивается тамъ, гдъ онъ занимается вемлей на себя и не запродаетъ свой льтий трудър гдъ онъ люмо работаетъ на себя, гдъ вы не услышите отъ мужика: "нътъ, нышче плохо, нынче ме вывернешься, придется таки взять у пана жничво, придется взять кружовъ, нынче не вывернещься, надънещь комутъ".

за Здесь, вы "Счастливомъ Уголке", открывниеся съ проведениемъ железной дороги зимніе лесные заработки дали престыянамъ возможность заправиться настолько, чтобы не закабаляться на летнія работы къ помещикамъ, чему способствовало еще и то, что отъ постояннаго удобренія насчеть пом'єщичьих земель крестьянсвіе надълы поправились и стали давать лучшіе урожаи хлібовь. Сокращеніе и полное прекращеніе многими пом'єщиками хозяйства, тоже благодътельно повлінло на благосостояніе врестьянь, потому что, прекративъ ховайства, пом'вщики стали сдавать крестьянамъ необходимые для нихъ отръзки и выгоны въ аренду за деныи, не требуя, чтобы за пользование этими существенно необходимыми для престыянь землями, они непременно отбывали летнія работы. Съ прекращениемъ помъщичьикъ козяйствъ, крестьянамъ явилась возможность дешево арендовать земли подъ поствъ льна и хлтоовъ, что еще более способствовало возвышению ихъ благосостояния и развитию крестьянскихъ хозяйствъ.

Недалеко отъ "Счастливаго Уголка" есть кружовъ деревень, тай крестьяне и до сихъ поръ бъдствуютъ, постоянно нуждаются въ хлъбъ, накопили большія недоижи, набирають множество лътнихъ работь. Условія относительно зимнихъ заработковъ и для тъхъ крестьянъ такія же, но одного этого недостаточно: тамъ у крестьянъ земли плохія, а отпрыжи огромные. При кръпостномъ правъ крестьяне пользовались большимъ количествомъ земли, такъ какъ она была плохого качества, и теперь за эти отръзки, окружающіе ихъ земли, крестьянамъ приходится работать лътомъ на комъщиковъ.

Еще разъ скажу: я не знаю, какъ идеть дело въ другихъ мъстахъ и отчего тамъ бъдствуютъ крестьяне—а что бъдствуютъ, мы это слышимъ отовсюду—я недостаточно наученъ разнымъ наукамъ, luj'

P

чтобы разсуждать о такихъ важныхъ вопросахъ. Но я знаю свой уголокъ, знаю его доподлинно, и знаю върно, что въ немъ дъйствуютъ именно тъ причины, на которыя я указалъ.

Не разъ случалось мей говорить объ этомъ предметй съ разными лицами. Помещики-козяева, которые знають, что мужикъ беретъ жнитво и другія страдныя работы только тогда, если нельзя иначе вывернуться, которые сами ионимають, что мужику нужно насильно надёть комуть, насильно запречь его въ работу, для него невыгодную, тотчась же соглашались со иной, что крестьяне "Счастливаго Уголка" ноправились именно отъ текъ причинъ, которыя я выставилъ. Мий возражали, однако, что такой порядокъ, какъ въ "Счастливомъ Уголка", вреденъ для дальнійшаго развитія козяйства, потому что, хоти такимъ образомъ крестьяне и доведуть свои надёлы постояннымъ удобреніемъ до высокой стенени плодородія, превратять ихъ въ тучные огороды, но за то они истощать остальныя земли и превратять ихъ въ цустыри.

Конечно, это будеть до извъстной степени такъ, пока народонаселеніе не возростеть, но дёло въ томъ, что то же самое все равно происходить и теперь, нотому что, при существующихъ порядкахъ и системахъ въ хозяйствахъ, иначе и быть не можетъ. Города всегда будутъ снускать въ ръки массу удобрительныхъ веществъ, драгоцъннъйшихъ почвенныхъ частицъ и истощать такимъ образомъ земли, на которыхъ производятся необходимые для потребленія городовъ хлъбъ и другіе продукти.

И теперь, только въ крестьянскихъ хозяйствахъ, въ почти вся земля подъ нашнею, почва не истощается, но ежегодно обогащается отъ ввоза удобрительныхъ частицъ извив. Ибо безъ этого ввоза извив крестьянскія хозяйства и существовать не могуть, такъ какъ, по недостаку луговъ въ надълахъ, крестьяне необходимо должны добывать кормъ для своего скота на сторонъ. Въ помъщичьихъ же хозяйствахъ и теперь, при существующей системъ хозяйства, все равно, производится ностоянное истощение почвъ и опустошеніе. Такія хозяйства, въ которыхъ почва не истощается, капримёрь, хозяйства съ виновуренными заводами, маслобойнями, сильно развитымъ скотоводствомъ и т. п., всв наперечетъ, считаются единицами, объ михъ, значитъ, и говорить нечего. Но посмотрите на обыкновенныя пом'вщичьи хозяйства — разв'в туть не производится постоянное и самое усиленное истощеніе? Луга отдаются престыянамъ на свосъ съ части, следовательно, часть сена увозится на сторону и потому, если луга не заливные, то они истощаются; хлёбъ, производимый на поляхъ, тоже продается на сторону и съ нимъ увозятся

драгодіннійшія частицы почвы; наконець, остающіяся дома солома и свно стравливаются скоту и вирощенный скоть продается, а съ нимъ опять-таки вывозятся изъ имтнія почвенныя частицы. Чтмъ же это не грабительское, не истощающее почву хозяйство? И туть весь доходъ получается черезъ истощеніе почвы, и туть имініе мало помалу превращается въ пустырь, такъ что, наконецъ, хозяйство поневол'в приходится бросить. Д'виствительно, держатся только хозяйства вь имвніяхь сь заливными лугами, а вь другихь имвніяхь мало помалу хозяйства прикрываются. Начинается съ того, что запашки все уменьшають да уменьшають и, наконець, видя, что нъть вовсе уничтожають и переходять, по необходимости, къ сдачь земель въ аренду. И въ теперешнихъ хозяйствахъ истощение производится наиотличнъйшимъ образомъ, только толку отъ этого нътъ. Владълецъ, въ деревнъ не живущій, хозяйствомъ самъ не занимающійся, получаеть ничтожный доходь, крестьяне, поневоль попавшіе въ хомуть, безполезно болтають земли, и, если кто имветь выгоды оть такого порядка, такъ одинъ только приказчикъ, который, нажившись, двлается потомъ кулакомъ.

Между тъмъ, если помъщикъ не будеть вовсе вести хозяйства и будеть сдавать землю въ аренду крестьянамъ, то, при правильной организаціи сдачи земли, истощеніе будеть не больше, чёмъ нынче, и землевладъльцы, не затъсняя крестьянъ, не вынуждая ихъ непродуктивно работать въ своихъ хозяйствахъ, будутъ получать хорошуюренту, на которую могуть жить, занимаясь службой и другими панскими делами. За отрезки и выгоны крестьяне будуть платить деньгами, а то и выкупять ихъ, если имъ будеть оказанъ кредитъ. Заливные луга всегда будуть ходить по высокой цене и истощаться не будуть; пустоща будуть истощаться не болье, чемь теперь, и можно навёрно сказать, скоро тоже пойдуть въ распашку и стануть приносить доходъ; наконецъ, и пахатныя земли, если только ихъ не отдавать эри въ аренду для того, чтобы сразу, какъ можно скоръй, выхватить деньги, но сдавать въ правильной последовательности, давая землъ необходимый отдыхъ, будутъ тоже приносить постояннохорошій доходъ. При такой системв, уже практикуемой въ некоторыхъ имвніяхъ, землевладвльцы будуть получать болве дохода, чвиъ они получають теперь, балуясь хозяйствомъ; крестьяне не будуть затеснены, не будуть безплодно болтать помещичьи земли, себе въ убытокъ и помещику не въ барышъ; масса труда не будеть, какъ теперь, пропадать безполезно и земля будеть производить гораздо болье.

Могутъ возразить, что когда хозяйство перейдеть въ руки необразованныхъ мужиковъ, то не будетъ никакого агрономическаго протресса, мужики будуть стремиться извлечь изъ арендованных земель какъ можно болбе, и хозяйство будуть вести самымъ рутиннымъ
образомъ. Не будеть ни альгаузскихъ скотовъ, ни конскаго зуба, ни
клевера. Но почему же думать, что мужики всегда будуть оставаться
во тьмѣ, что никогда свѣтлый лучь науки, анализа не освѣтить ихъ.
Я уже говориль выше, что въ "Счастливомъ Уголкъ", чуть только
положеніе крестьянъ улучшилось, пьянство уменьшилось, безобразнопьяное препровожденіе времени въ кабакахъ замѣнилось окотою съ
ружьемъ, явилось стремленіе къ граматности, выразившееся заведеніемъ своихъ, не казенныхъ школъ, со своими учителями. Нынѣшняя
деревенская, крестьянская молодежь въ "Счастливомъ Уголкъ" жаждетъ просвѣщенія, хочетъ учиться, хочетъ знать. Зачѣмъ же ей
препятствовать учиться? И какъ же не понять, что безъ полной свободы ученья мы все будемъ оставаться во хвость?

Конечно, плохи мужицкія школы, плохи мужицкіе учителя, плоха граматность; но неужели же это всегда такъ и будетъ? Неужели стремленія мужика, чуть онъ матеріально оправился, учиться такъ и останутся неудовлетворенными? Върится, что будетъ не такъ. Разъ у мужика будетъ вольный хлъбъ, онъ станетъ учиться, и тогда явится такой агрономическій прогрессъ, о какомъ мы и не мечтаемъ.

Да и кромъ мужика—неужели же участь всъхъ интеллигентныхъ людей служить, киснуть въ канцеляріяхъ? Неужели же земля не привлечеть интеллигентныхъ людей? Мнъ кажется, что самыя экономическія причины, обиліе людей, жаждущихъ мъсть на службъ и вообще легваго интеллитентнаго труда, дешевизна платы за такой трудъ, вслъдствіе большого предложенія, при дороговизнъ матеріальныхъ потребностей и дороговизнъ производительнаго мужицкаго труда, неминуемо будутъ споспъществовать переходу интеллигентныхъ людей на землю. Наконецъ, земля должна привлечъ интеллигентныхъ людей, потому что земля даетъ свободу, независимость, а это таксе благо, которое выкупаетъ всъ тягости тяжелаго земледъльческаго труда.

Каждый интеллигентный человыть знаеть достаточно, чтобы быть козниномъ, и ему нужно только научиться работать, научиться работать такъ, какъ умъетъ работатъ мужикъ. Затымъ формы, въ какихъ умъющіе работать интеллигентные люди будутъ ваводить ховяйство, могутъ быть различны. Можно завести одиночное хозяйство, въ которомъ козяинъ, подобно американскому фермеру или зажиточному русскому мужику, будетъ работать самъ съ семействомъ, имъя одного, двухъ батраковъ, которые будутъ работать наряду съ нимъ и жить тою же жизнію, нока, въ свою очередь, не сдълаются самостоятельными хозяевами. Могутъ нъсколько лицъ соединиться вмъстъ,

образовать деревню, подобно тому, какъ были деревни изъ мелкономъстныхъ дворянъ, работавшихъ иногда на ряду съ своими крѣностинми. Такая форма болѣе нодходяща, потому что, при нашихъ климатическихъ и общественныхъ условіяхъ, жить въ одиночку интеллигентному человъку было бы очень трудно, въ особенности на первыхъ порахъ, нока такихъ хозяйствъ, напоминающихъ одиночекъ, было бы немного.

И интеллигентнымъ людямъ, садясь на землю, удобнѣе было бы слѣдовать примъру крестьянъ и соединяться въ деревни, прібрѣтать земли сообща, заводить хозяйство сообща, обрабатывать земли сообща. Но не въ формахъ дѣло.

Интеллигентный человъвъ нуженъ землъ, нуженъ мужику. Онъ пуженъ потому, что нуженъ свътъ для того, чтобы разогнать тьму. Великое дъло предстоитъ интеллигентнымъ людямъ. Земля ждетъ ихъ и мъсто найдется для всъхъ.

## XI.

Сегодня получиль газеты за цёлую недёлю и въ одинъ присёсть всё прочиталь. Счастливцы вы!

Зависть даже береть, какая кипучая дёятельность: совёщанія, засёданія, комиссіи; засёданія, комиссіи, совёщанія...

Все затронуто, міста живого не осталось. Сколько вопросовъ разработывается, да и какіе вопросы! пьянство, уменьшеніе выкупнихъ платежей, урегулированіе переселеній, упорадоченіе начальства, направленіе самоуправленія!

И какъ заказано въ прошломъ году, объ иллюзіяхъ ни слова. Да и къ чему иллюзіи! Чего еще? Уничтоженіе хищенія, упорядоченіе, урегулированіе—вотъ дёло. Работай только и говори обо всемъ опрятно.

И все ко благу мужика. Теперь оть всёхъ только и слышимъ: подождите, все будетъ урегулировано. И урядникъ, и становой, и капитанъ, всё начальники только и твердятъ: подождите, все будетъ урегулировано.

А муживъ-то, представьте вы себъ, такъ-таки ничего обо всей этой на его пользу дъятельности и не знаетъ. Да, муживъ ни объ чемъ этомъ не думаетъ, мало того, вовсе поднятыми вопросами не интересуется. Право, еслибы я не получалъ газетъ, то, сидя въ своемъ захолустьи, ничего бы объ упорядочении и не зналъ. Слуховъ, толковъ, разговоровъ и между муживами достаточно; по муживъ

толкуеть вовсе не объ томъ, такъ что, когда благодать снизойдетъ на мужика, то онъ будетъ, пожалуй, даже удивленъ.

Объ иллюзіяхъ муживъ вовсе не думаєть и понятіл объ нихъ не им'ветъ.

Насчеть пьянства пронесся было слухь, что съ новаго года вино будеть по 25 рублей за ведро, не нинакой семсаціи этоть слукь не произвель. Будеть вино по 25 рублей за ведро-пить не будемь. Для мужика водка въдь не составляеть ежедневной потребности, нать для господъ. Мужикъ не пъеть смедневно водку передъ объдомъ, для аппетиту. У мужика и безъ водки аппетить всегда корошій: нагь вымахается на молотьбу, такь и безь водки хорошо тсть. Мужикъ пьетъ водку для веселья, напивается правдничнымъ деломъ. на свадьбв, все равно вакъ маниваются господа у Ворелей, потому что, при известной стопени развичін и известномъ случев жизни, безъ вина нельзя. Будеть водка 25 рублей за ведро-мужикъ съ однимъ ведромъ свадьбу съиграетъ. Прежде и всегда справляли свадьбу однимъ ведромъ---это вёдь педавно поміло, что на свадьбу десять ведеръ берутъ. А на Никольщинъ, Покровщинъ, Михайловщинь, Егорьевщинь, Временщинь и бражкой обойдутся. Для батюшки конечно въ богатомъ дворъ нолнгофчикъ принасутъ, потому каждий понимаеть, что ему, не подкрепившись, нельзя пятьдесять - службъ отслужить.

Чего ближе, кажется, для мужика вопрось о сложеніи недоимки и уменьшеніи выкупныхъ платежей; но даже и этимъ онъ не интересуется. Говорять: кто платиль, тому обидно, а кто не платиль, съ того и безь того ничего не возьмешь: Эти недоимки сложать—новикь надёлають; кому не нодежльно платить, съ того ничего не возьмешь; а воть у А—хъ и недоимокъ нёть, какъ они землей ни обижены. И насчеть уменьшенія платежей тоже говорять: по рублю скинуть—для казны много денегь, а намъ и не видно; мы платить завсегда готовы, кабы только землицы...

Объ уничтоженіи хищенія, объ упорядоченіи начальства, объ направленіи самоуправленія, между мужиками даже и слуховъ никакихъ нѣтъ. Мнѣнія мужика насчеть начальства такъ глупы и странны, что даже и скатать неловко. Знаете ли, какъ мужикъ насчеть начальства думаетъ? Не повѣрите! Мужикъ думаетъ, будто начальство вовсе ненужно! Ни Царю, ни мужику начальство не нужно, говоритъ онъ, начальство только для господъ. При такихъ понятіяхъ мужика, для него не можетъ быть ни лучшаго, ни худшаго начальства.

Но когда разнесся слухъ, что не будутъ позволять жениться ра-

нѣе 25 лѣть—говорили, что начальство не хочеть, чтобы женились прежде, чѣмъ солдатскую службу каждый не отслужить, потому что теперь много бабъ съ малолѣтними дѣтьми безъ мужей остается — то всѣ бросились поскорѣе женить ребять, даже и не достигши полнаго возраста, что дозволяется съ особаго разрѣшенія архіерея. Повторяю, объ вопросахъ, которые у васъ тамъ разрабатываются, я знаю только изъ газетъ. Между мужиками никакихъ слуховъ и толковъ объ этомъ нѣтъ; мужики ждутъ только милости насчетъ земли. И платить готовы, и начальство, и самоуправленіе териѣть и ублажать готовы, только бы землицы прибавили, чтобы было податься куда.

Поэтому, насчеть вемли, толковь, слуховь, разговоровь и не оберенься. Всё ждуть милости, всё увёрены — весь мужико увърень — то милость насчеть вемли будеть, что бы тамь господа ни дёлали. Поговорите съ любымь мальчишкой въ деревий, и вы услышите отъ него, что милость будеть. Любой мальчишка стройно, систематично, "опрятно" и норядочно изложить вамъ всю суть понятій мужика насчеть вемли, такъ какъ эти понятія онъ всосаль съ молокомъ матери.

Никакихъ сомнёній; всё убіждены, всё вёрять. Удивительно даже; какъ это люди слышать и видять именно то, что хотять видёть и слышать. Впрочемь, то же самое им знаемь изъ исторіи колдовства, чародёйства. Люди видёли золото тамъ, гдё его не могло быть, говорили съ нечистой силой, вёрили въ то, что они колдуны. Да и не то ли самое им и сейчась видимъ на спиритахъ?

Я не получаю "Сельскаго Въстника", ни одного номера этой "газеты для мужиковъ" не читалъ! но знаю, что въ ней ничего насчетъ земли не могло быть напечатано, потому что, будь что нибудь, такъ сейчасъ же въ другихъ газетахъ было бы сообщено. Между тъмъ, люди увъряютъ, что сами читали въ "Сельскомъ Въстникъ", что будетъ милости насчетъ земли, увъряютъ, что сами слешали, какъ читали въ волости.

Толковъ, слуховъ, повторяю, не оберешься. И всёмъ этимъ слухамъ вёрять, разубёдить никого невозможно. Конечно, при господахъ говорять осторожнёе, деликатийе, но объ томъ, что будеть милость насчеть земли и лёсу, говорять всюду открыто. Замёчательно, что слухи всегда идуть въ формё приказа. "Приказъ" вышелъ, чтобы не наниматься къ господамъ въ работники; можно наниматься только къ купцамъ и богатымъ мужикамъ, а къ господамъ нельзя. "Приказъ" вышелъ свои поля убирать и не идти къ господамъ на жнитво и покосъ.

Весною, при сдачъ земли въ обработку, доходило до того, что

хоть оговаривай въ условіяхъ, что де, такъ и такъ, въ случав если что выйдеть "насчеть земли", то условіе считать не двиствительнымъ. Я совершенно уверень, что волостному начальству такое условіе не показалось бы даже страннымъ и оно бы его утвердило своею печатью.

Въ нашемъ захолустьи ни объ какихъ пропагандахъ не было слишно, а между тъмъ слуховъ, толковъ даже черезъ чуръ было достаточно. Превратныя толкованія ничего не прибавили бы. Да и чего же еще, вогда люди и безъ того такъ убъждены, что слышатъ и видять не то, что есть, а то, что имъ хочется.

Даже распорыженія высшаго начальства, и тѣ объяснились мужиками по своему. Вышло, наприм'връ, весною распоряжение, чтобы нисьма сь железнодорожных полустанковь отправлялись нь волостныя правленія и чтобы тамъ наблюдалось, дабы въ письма, адресованныя къ крестениамъ, не попали прокламаціи и фальшивые манифесты. Мужики же поняли это распоряжение такъ, что приказано нисьма, адресованныя господамъ, въ волостныхъ правленіяхъ распечатывать и публично прочитывать, дабы слюдить за господами. То есть, мужики и волостное начальство поняли распоряжение такъ: что господа отданы подъ надворь муживовь. Этому способствовали также и низніе полицейскіе чины, урядники, а можеть даже кто и новыше, потому что урядники не пренебрегали никакими средствами, чтобы что нибудь отврыть. Мужики но новоду того, что некоторые господа были недовольны, что письма ихъ будуть распечатываться и прочитываться въ волостныхъ правленіяхъ, наивно разсуждали, что у кого ничего худого въ письмахъ ивту, тому все равно, что письмо его будуть читать на сходв. Но мало того, иные поняли это распораженіе еще и такъ, что нисьма приказано распечатывать въ волости для того, чтобы господа не скрыли манифеста о земль. Тому, вто знаеть деревню, кто знаеть, что весь мужикь убъждень, что "все<sup>"</sup> сдёлали господа изъ мести за волю, тому, кто знасть, что ближайшее къ мужику начальство: староста, волостной, десятскій, сотскій — тоже мужики, и какъ мужики совершенно убъждены, что бунтують именно господа, будеть совершенно ясно, какая въ настоящее время существуеть въ деревий путаница понятий.

Здёсь, въ деревнё, поминутно натыкаешься на такія разсужденія, воторыя напоминають разсказь объ солдать, который на вопросъ, вачёмь ты туть поставлень?" отвычаль: "для порядка". "Для какого поряда?" "А когда жидовскія лавки будуть разбивать, такь чтобы русскихь не трогали".

Толки о томъ, что будетъ милость "насчетъ земли", только уси-

лились нынёшней весной, а начали ходить еще давно. Каждый, кто, живя въ деревив, находится въ близкихъ отношеніяхъ крестьямамъ, напримірь, самолично ведоть хозяйство, навірно слишаль объ этомъ еще въ 1878 году, когда толки и слухи вдругъ особенно усилились. Послъ взятія Плевны, о "милости" всюду говорили открыто: и на сельскихъ сходахъ, и на свадьбахъ, и на общихъ работахъ. Даже къ пом'вщикамъ обращались съ вопросами, можно ли покупать земли въ въчность, будуть ли потомъ возвращены деньги темъ, которые купили земли и т. п., какъ я писаль ванъ объ этомъ въ менхъ прежнихъ письмахъ. Всв сжидали тогда, что въ 1879 году жийдеть "новое положеніе" насчеть земли. Тогда каждое малійшев обстоятельство давало поводъ къ толкамъ о "новомъ положении": приносилъ ли сотскій барину бумагу, требующую какихь-нибудь статисическихъ свъдвий насчеть земли, скота, построекь и т. п., въ деревив тотчасъ собиралась сходка, на которой толновали оптомъ: что вотъ-де къ барину пришла бумага насчеть земли, что сноро выйдеть "мовое положеніе", что весной прівдуть землежеры землю наразать. Запрещала ли полиція ном'вщику, у котораго им'вніе заложено, рубить лесь на продажу, толковали что, запрещеме наложено потому, что льса скоро отберуть въ казну и будуть тогда для всехъ льса вольные: заилатиль рубль, и руби скольно тебъ на твою потребу нужно. Закладываль ли кто именіе въ банкь — говорили, что воть-де госнода уже прочухали, что землю будутъ ровнять, а нотому и спъщать именія подъ вазну отдавать, деньги выхватывають.

Повторяю, послё взятія Плевны, зимою 1878 года и въ особенности летомъ 1879 года, о "новомъ положении" громогласно говорили повсемъстно, нисколько не стъсняясь и не скрываясь. Эта мысльглубово сидить въ сознаніи нетолько мужика, но и всяваго простого русскаго человъка не изъ господъ. Понятіемъ о земив простой человъкъ ръзко различается отъ не-простого. Эти нонятія составляють самос карактеристичное различіе. Съумвите вызвать простого человика на отвровенный разговоръ, или, лучше, съумъйте прислушаться въ нему, понять его, и вы увидите, что мысль о "милости" присуща каждому---и деревенскому ребенку, и мужику, и деревенскому начальнику, и солдату, и жандарму, и уряднику изъ простыхъ, мёщанику, купцу, попу, и нетолько такому человъку которий, какъ мужикъ, мъщанинъ, цопъ, не имъетъ собственной земли, а пользуется общественной, но и такому, который пріобрёль вемлю покупкою. Толки объ этомъ инкогда не прекращаются, но затихають до перваго случая, до перваго выходящаго изъ ряда событія.

До войны, слуховь и толковь было меньше. Сильно толковать

стали послъ взятія Плевны, и какъ-то вдругъ, сразу, повсемъстно. "Кончится война, будеть ревивія и будуть равнять землю". Такъ какъ толковали совершенно открыто и повсемъстно, то понятно, что обо всёхъ этихъ толкахъ скоро сдёлалось всёмъ извёстно. Стали появляться вы газетахъ корреспонденціи изы разныхъ м'естностей Россім о ходящихъ въ народе толкахъ и слухахъ. Дошло, разумется, и до начальства. Министръ внутреннихъ дълъ Маковъ, желая убъдить народъ, что никакихъ равненій не будеть, такъ какъ правительство и законъ ограждаеть собственность, издаль въ 1879 году известное "объявленіе". Въ сентябръ того же года, по военному въдомству сдълено распоряжение, чтобы вачальники воинскихъ частей приняли мъры въ распространенію въ средъ нижнихъ чиновъ "объявленія" министра внутреннихъ дель, такъ какъ слуки о предстоящемъ будто бы новомъ надълъ земель проникли въ войска, и вследствіе этого, ижкоторые унтеръ-офицеры отказываются отъ поступленія на вторичную службу, наделсь получить, на основании указанныхъ слуховъ, земельные участки.

"Объявленіе", однаво, не достигло пѣли. Хотя нѣвоторыя газеты говорили въ то время, что "положить конецъ недоразумѣніямъ всего лучше, ставъ на почву права собственности, всѣмъ общаго и понятнаго ("Новое Время"), но такъ какъ у мужика нѣтъ такой почви, да и не отвуда было ей взяться, то оказалось, что положить конецъ недоразумѣніямъ невозможно. "Объявленіе" вызвало еще большіе толки среди мужиковъ въ направленіи совершенно обратномъ. Замѣтно только стало, что говорять осторожнѣе, не при всякомъ: "приказано не говорить пока о земяв, до поры до времени". Событія 1879 года дали иное направленіе толкамъ и слухамъ; толковали, что господа ставять препятствія, что еслибы не злонамѣренные люди, то было бы не то. Высокія цѣны на хлѣбъ въ 1880 году, недостатокъ хлѣбъ дорогъ, мужику податься некуда, а у господъ земяи пустуеть прочасть".

Наконець, съ весны 1881 года явилось полижищее убъждение, что будеть милость насчеть земли.

Я очень внимательно следиль за всеми этими слухами и толками и пришель их убеждению, что мысль о равнянии землей циркулируеть среди крестьянскаго населения настойчиво, издавна, безъ всякой посторонней пропаганды. Одно уже то, что толки объ этомъ явились одновременно въ известный моментъ (конецъ 1877 г.) повсеместно, во всей Россіи, что говорили всюду, не стёсняясь, безъ всякой опаски, что сами сельскіе начальники, сотскіе, старшины, под-

держивали эти слухи, способствовали ихъ распространенію, служить, по моему мнёнію, несомнённымъ доказательствомъ, что слухи эти идуть отъ самого народа, что мысль эта присуща самому народу.

Газетные корреспонденты совершенно ошибочно говорили, что слухи о передълъ не продукъ народной фантазіи, какъ они выражались; совершенно ошибочно утверждали они, что слухи разносится по селеніямъ злонамъренными людьми, для которыхъ нужно только смущать народъ и нарушать общественное спокойствіе. Все это совершенно невърно. Возможно ли допустить, чтобы какіе-то злонамъренные люди вдругъ могли разнести подобную мысль по всей Россіи? Откуда взялась такая масса элонам вренных в людей, и куда они потомъ дввались? И какъ они могли такъ обстоятельно привить мужикамъ извъстныя убъжденія, и нетолько взрослымъ, но и малолюткамъ, которые разсуждають совершенно такъ же, какъ взрослые, и, очевидно, съ измала всосали эти убъжденія. Только люди, занимающіеся бумажнымъ дёломъ, могутъ думать, что подобныя убёжденія прививаются такъ легко: написалъ бумагу, циркуляръ, передовую статью — прочитають и сейчась же убъдятся. Какъ бы не такъ. Легко бы было прививать убъжденія, еслибы это ділалось такъ просто. Въ нашихъ мъстахъ, положительно можно сказать, не было ни влокамъренныхъ людей, разносящихъ слухи по селеніямъ, чи подметныхъ писемъ, а между твиъ и у насъ, какъ и вездв, мужики послв Плевны стали толковать, да и теперь совершенно убъждены, что будеть "милость". Спросите любую бабу, любого малолётка, и онъ вамъ разскажетъ все совершенно обстоятельно.

Воть вавіе на моихъ глазахъ были случаи. Однажды утромъ, пришель ко мнв сотскій и принесь изь стана бумагу, которой требовалось, не знаю для чего, сообщить сведения о количестве земли, количествъ построекъ въ имъніи и т. п. Бумага самая обывновенная, какія получаются очень часто: начальство собираеть статистику для какой-нибудь комиссіи. Я взяль бумагу, тотчась же на присланномъ бланкъ проставилъ требуемыя свъдънія, запечаталь, и отдаль сотскому для доставленія обратно въ станъ. Съ сотскимъ я ничего не говориль, никому изъ домашнихъ о полученной бумагъ тоже ничего не говориль, да и говорить было нечего, потому что ничего интереснаго въ ней не было. Между темъ, очень скоро, черезъ нъсколько часовъ, я узналъ, что въ деревив на сходив уже толкуютъ о томъ, что баринъ получилъ бумагу насчетъ земли, что скоро выйдеть новое положеніе, что весной прівдуть землемвры нарізать землю. Въ деревнъ ни отъ кого другого, кромъ сотскаго, не могли узнать, что я получиль бумагу; кром'в сотскаго, никто не могь знать, что

отъ меня требовали какихъ-то свёдёній о количестві земли. Стало быть, распространителемь ложныхъ слуховъ является полицейскій сотскій, который только кинуль искру въ готовый костеръ.

Дело объясняется очень просто: сотскій въ становой квартире, или въ какомъ-нибудь помъщичьемъ домъ, куда онъ заносилъ бумагу, слышаль, что оть помещиковь требують какихь-то сведеній насчеть земли, построекь и пр. Какь мужикь, да еще притомъ мужикъ бъдный, плохой хозяинъ, неспособный къ работъ, сотскій вивств со всеми мечтаеть о вольномъ лесе, вольной землв. Услыхавъ, что въ бумагъ требують отъ помъщиковъ свъдъній о землъ, сотскій вообразиль, что это бумага "насчеть земли", насчеть "новаго положенія". Проходя по деревні, онъ сказаль мужикамь, что разносить по господамь бумагу "насчеть земли". Этого было достаточно. Собралась сходка и пошли толки, равговоры. Слукъ тотчасъ же распространился и по другимъ деревнямъ, гдъ уже стали говорить: "самъ видель бумагу, малахвесть пришель къ Б-му пану, сотскій приносиль". Чего проще? Никакого туть злонам вреннаго чедовъка нъть. И какого-нибудь сотскаго Ивана виноватить тоже нельзя, потому что точно такъ же поступиль бы сотскій Петръ, сотскій Андрей, всявій сотскій. Еслибы становой и исправники стали убъждать сотскихъ, что передъла не будетъ, то еще того хуже было бы: сотскіе ихъ не поняли бы, а напротивъ, подумали бы, что вотъ тутъ-то скоро и будетъ: "самъ исправникъ говорилъ". Вамъ можетъ показаться это страннымъ; но воть вамъ фактъ: нынёшнимъ лётомъ бабы въ деревнъ разсказывали, что прівзжалъ становой и самъ говориль, что будеть милость насчеть земли. Конечно, становой ничего не говориять, или, если говориять что-нибудь, то совствить не то, но, повторяю, при извъстномъ настроеніи, охватившемъ встхъ, люди слышать и видять только то, что сами хотять. Когда пошли строгости и приказано было осматривать у всёхъ паспорты, останавливать провзжающихъ и пр., то всв эти меры исполнялись мужиками очень усердно, потому что мужики думали, что когда переловять господъ которые бунтують, то воть тогда и будеть "милость". Со стороны очень странно было видъть, какъ различно понимають дъло разные люди: высшіе полицейскіе чины "изъ господъ" подъ злонам вренностью понимали одно, а низшіе полицейскіе чины "изъ мужиковъ" понимали совершенно другое, противоположное. По однимъ, тотъ, кто думаеть, что нужно поровнять землю-злонам вренный челов вкъ, по другимъ-злонамъренный человъкъ тотъ, кто думаетъ, что не нужно ровнять землю. Путаница понятій страшная, и выходить иногда очень комично.

И волостное начальство тоже нужно причислить къ злонаивреннымъ людямъ. Въ самомъ дёлё, мужикъ хочетъ купить у номёщика землю и, въ виду слуковъ о передёлё, совётуется съ своимъ родственникомъ, волостнымъ старшиной. И что же? старшина не совётуетъ покупать, какъ бы денъги не пропали, потому что скоро, съ новаго тода, "новое положение насчетъ земли выйдетъ".

Воть и волостной старшина является здонам вреннымъ человъкомъ. Или, можетъ быть, этого старшину смутили какіе-нибудь элонамеренные люди, стремящеся нарущать общественное сповойствіе? Ничего этого нътъ. Просто старшина, какъ и сотскій, какъ и всякій мужикъ, въритъ, и по родству предупреждаетъ своего дядю, "чтобы деньги не пропали". А дядя мужикъ, котораго предупреждалъ старшина, странствующій коноваль. Каждое льто онь обходить за своей работой тысячи деревень въ разныхъ губерніяхъ. Неужели же онъ такъ-таки все и молчитъ? Какъ человъкъ, желающій купить нодходящую вемлю и опасающійся, чтобы деньги не пропали, онъ неминуемо будеть стараться разузнать, что слышно насчеть земли. Зайдя для работы во мнъ, онъ и со мной посовътовался и меня разспросиль, не слышно ли чего насчеть земли по въдомостямъ. Точно также, опъ непременно будеть разговаривать и съ муживами, у которыхъ работаеть, будеть разузнавать, разспрашивать, сообщать свои опасенія, свой разговоръ съ старшиной. Этоть странствующій коноваль явится, такимъ образомъ, самъ того не зная, распространителемъ дожныхъ слуховъ. И замътьте, хотя этотъ коноваль и по сейчасъ остается при своихъ мужицкихъ понятіяхъ о землъ, это все-таки не помѣщало ему купить землю. Онъ купиль 90 десятинь землиземля продавалась очень дешево, кажется, по 5 рублей за десятину--и началъ ее разработывать, выкорчевалъ и сжегъ часть зарослей, засъяль рожью и, по моему примъру, хочеть весною по ржи посъять клеверъ, для чего просилъ меня выписать для него свиянъ.

Я совершенно увъренъ, что, если какой-нибудь простой человъкъ разговорится но душъ за стаканомъ пива съ скучающимъ на станціи въ ожиданіи поъзда жандармомъ о податяхъ, о земль, о господахъ, то и жандармъ будетъ говорить то же, что и всъ мужики, потому что онъ, како мужико, имъетъ такія же убъжденія.

Предостерегать въ этомъ смыслѣ сельское населеніе, по меньшей мѣрѣ, безполезно. Точно также безполезно предостерегать солдать. И какъ ни поддѣлывайся къ мужицкому языку, бумага будеть не понята или понята совершенно въ обратномъ смыслѣ.

"Читали, скажуть, въ волости бумагу насчеть земли". "Насчеть

"милости" бумага пришла, ровнять будуть". Даже и граматные, которые сами будуть читать, и тв ничего не поймуть или поймуть наобороть, а если вто пойметь смысль бумаги; то не посприта, чтобы это была настоящая бумага. Это господа, злонамёренные люди, выдумали, а настоящая бумага должна быть не такан.

Сельское начальство предостерегали; мало того, сельскому, волостному, полицейскому, начальству вмёнено было въ обяванность ворко и неослабно слёдить за появлевіемъ вёстовщиковъ, а введенныхъ въ обманъ всячески вразумлять и удорживать отъ распространенія вредныхъ слуховъ. Но, справивается, какъ же сельское волостное и низшее полицейское начальство будетъ предпринимать мёры противъ распространенія слуховъ, когда само это начальство твердо ублюсдено, что рано или поздно будетъ милость, само съ жадностью ловить всякія извёстія, до этого предмета относящіяся, само распростроняеть ихъ?

Кто будеть принимать строгія міры противь сотскаго, сообщающаго въ деревні, что онь несеть поміщикамь бумагу насчеть земли? Не деревенскій ли староста, жаждущій самь узнать что-нибудь насчеть земли?

Кто будеть принимать строгія міры противь волостного старшины, предостерегающаго дядю-мужика оть покупки земли, чтобы деньги какъ не пропали? Ужь не сотскій ли? Только исправникь, становой, да иной урядникь могуть понять смысль бумаги и будуть говорить, что ни теперь, ни въ послідующее время никакихь дополнительныхъ нарізокъ къ крестьянскимь наділамь не будеть и быть не можеть.

Конечно, когда исправники пригрозили старшинамъ, чтобы не было разговору насчетъ земли, то и тв, въ свою очередь, пригрозили старостамъ и десятскимъ: "не велёно, дескать, болтать зря насчетъ земли до поры до времени".

Что же касается приказа "следить", то это исполняется строго: стой! билеть есть? Тащи его въ холодную. И тащать иной разъ беднаго акцизнаго чиновника, посещающаго ночью подозрительный винокуренный заводъ.

Тѣмъ не менѣе, газетные корреспонденты ошибочно передавали, что въ народѣ ходятъ слухи, будто съ предстоящей ревизіей земли отъ помѣщиковъ отберутъ и передадутъ крестьянамъ. Толковали не о томъ, что у однихъ отберутъ и отдадутъ другимъ, а объ томъ, что будутъ ровнять землю. И замѣтъте, что во всѣхъ этихъ толкахъ дѣло шло только о землю и никогда не говорилось о равненіи капиталовъ или другого какого имущества.

Въ объявлении бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ, г. Макова, совершенно вѣрно было сказано, что въ сельскомъ населении ходили

слухи и толки о землю. Именно толковали о томъ, что будуть ровнять землю и каждому отрёжуть столько, сколько кто можеть обработать. Никто не будеть обойдень. Царь никого не выжинеть, каждому дасть соотвётствующую долю въ общей землё. По понятіямъ мужика, каждый человёкь думаеть за себя, о своей личной пользы, каждый человёкь эгоисть, только міръ да Царь думаеть обо всёхъ, только міръ да Царь не эгоисты. Царь хочеть, чтобы всёмъ было ровно, потому что всёхъ онь одинаково любить, всёхъ ему одинаково жалко. Функція Царя—всёхъ равнять.

Дело это, о которомъ столько говорять, мужики понимають такъ, что черезъ извъстные сроки, при ревизіяхъ, будуть общія рависнія всей земли по всей Россіи, подобно тому, какъ теперь въ каждой общинь, въ частности, черезъ извёстные сроки, бываеть передёль земли между членами общины, причемъ важдому наръзается столькоземли, сколько онъ можетъ осилить. Это совершенно своеобразное мужицкое представленіе прамо вытекаеть изъ всёхъ мужицкихъ аграрныхъ отношеній. Въ общинахъ производится черезъ извістный срокъ передълъ земли, равнение между членами общины; при общемъ передълв будетъ производиться передъль всей земли, расчение между общинами. Туть дело идеть вовсе не объ отобраніи земли у пом'вщиковь, какъ пишуть корреспонденты, а объ равненіи всей земли, какъ помъщичьей, такъ и крестьянской. Крестьяне, купившіе землю въ собственность или, какъ они говорять, въ въчность, точно также толковали объ этомъ, какъ и всъ другіе крестьяне, и нисколько не сомнъвались, что эти "законнымъ порядкомъ за ними укрвпленныя земли" могуть быть у "законныхъ владёльцевъ" взяты и отданы другимъ. Да и какъ-жегмуживъ можеть въ этомъ сомивваться, когда, по его понятіямь, вся земля принадлежить Царю и Царь властень, если ему извъстное распредъление земли невыгодно, распредълить иначе, поровнять. И какъ стать на точку закона права собственности, когда населеніе не имъеть понятія о правъ собственности на землю? Давно ли мужики, дотолъ никогда не владъвшіе землями, стали нокупать земли въ собственность! Возможно ли, чтобы исконныя понятія перемінились такъ быстро? Да и много ли такихъ, которые купили земли? Могутъ ли единицы такъ быстро отстать отъ міра, стать сь нимъ въ разрізъ? Развъ, купивъ земли, мужикъ купилъ вмъсть съ тъмъ понятіе о правъ собственности на землю, опредъленное закономъ? Мужикъ и законовъ-то никакихъ объ укрвиленіи земли не знаетъ, точно такъ же, какъ не знаеть законовь о наследстве. Мало того, мужикъ иметь даже смутное представление о правъ собственности и на другие предметы, потому что, если земля принадлежить обществу, состоящему изъ извъстныхъ членовъ, то другіе предметы: скотъ, лошади, деньги, принадлежатъ дворамъ, семьямъ. Этотъ конь нашъ, то есть такого-то двора. Отецъ, хозяинъ двора, не можетъ не дать отдѣляющемуся сыну лошадь. Міръ его принудитъ раздѣлить имущество двора по справедливости. Во всякомъ случаѣ, равненіе, по мнѣнію мужика, не можетъ быть по отношенію къ кому-нибудь неправдой или обидой.

Видя, что у помещиковъ земли пустуютъ или обработываются не такъ, какъ следуетъ, видя, что огромныя пространства плодородней земли, напримеръ, изъ подъ вырубленныхъ лесовъ, остаются невозделанными и заростаютъ всякою дрянью, не приносящей никому пользы, мужикъ говоритъ, что такой порядокъ Дарю въ убытокъ. Хлеба нетъ, хлебъ дорогъ, а отчего? Оттого что нетъ настоящаго хозяйства, земли заброшены, не обработываются, пустуютъ. Дарю вы-людите, чтобы земли не пустовали, обработываются, приносили пользу.

По понятіямъ мужика, земля—царская, конечно, не въ томъ смыслъ, что она составляеть личную царскую собственность, а въ томъ, что Царь есть распорядитель всей земли, главный земляной хозяинъ. На то онъ и Царь. Если мужикъ говорить, что Царю невыгодно, когда земля пустуеть, что его царская польза требуеть, чтобы земля воздълывалась, то туть дъло вовсе не въ личной пользъ Царя-Парю ничего не нужно, у него-все есть, — а въ пользъ общественной. Общественная польза требуеть, чтобы земли не пустовали, хозяйственно обрабатывались, производили хлёбъ. Общественная польза и справедливость требують равнять землю, производить передёлы. Муживъ широко смотрить на дело, а вовсе не такъ, какъ сообщають разные корреспонденты: отнимуть землю у господъ и отдадуть крестьянамъ. Нътъ, это не такъ. Царь объ общественной пользъ думаеть. Видить Царь, что земля пустуеть, и скорбить его Царское сердце о такомъ непорядкъ. Видитъ Царь, что у однихъ земли мало, податься некуда, а у другихъ много, такъ что они справиться съ ней не могутъ, и болить его сердце.

И ждеть мужикъ Царской милости насчеть земли, ждеть новаго царскаго положенія, ждеть землемъровь къ веснъ.

Весна. Нѣтъ корму, скотъ голодаетъ, отощалъ. "Потерпимъ, теперь ужь недолго, скоро дастъ Боженька тепло". Показалась коегдъ травка, овечка, слава Богу, отвалиласъ. "Потерпимъ, теперь не къ Рождеству дѣло идетъ, а къ Петрову дню. Вотъ и Егорій, дастъ Богъ дождичка, станетъ тепло, касаточка прилетитъ, скотинка въ поле пойдетъ. Потерпимъ".

Нѣтъ хлѣба, голодаютъ. "Потерпимъ, теперь ужь недолго, только бы до Ильи дотянуть". Мужикъ мечется, хлопочетъ, какъ бы раздо-

быться осминкой ржицы или коть пудикомъ мучицы. Недолго теперь дожидаться, скоро и матушка поспъеть. "Недолго ждать, потершимъ. Смилостивился Боженька, цвъла нынче "матушка" отлично. Богъ не безъ милости, подасть что-нибудь за труды. Богъ труды любитъ. Боженька больше дастъ, житъ богатый мужикъ..." И живетъ человъть въ ожиданьи житъ...

Смодоли первую рожь. Всё ликують. Новь. Хлёбь вольный, ёдять по четыре раза въ день. Привезли кабатчику долги, заклады выкупають. Выпили. "Что пьянствуете? говорить старшина, наливая изъ
полштофа третій стакань:—чёмь податя платить будете?—"Податя!—
заплатимь, Вавилычь, заплатимь! Дасть Богь, семячко продадимь,
конопельку, пенечку—заплатимь. Богь не безъ милости, дасть Богь,
заплатимь".

Продали семячко, конопельку, пенечку, заплатили податя, отгуляли свадьбы, справили Никольщину, святки проходять, до Аксиньи не далеко. Хлёбы коротки стали. Вдять три раза въ день. Новыя податя посиввають. "Ничего не подёлаешь,—придется, кажется, у барина работу, кружки, брать; не вывернешься ныньче, хлёба мало, податями нажимають,—придется комуть надёть. Дасть Богь, обработаемъ".

Зима. Соберутся вечеркомъ въ чью-нибудь избу и идеть толкъ: "Царь видитъ, сколько у господъ земли пустуетъ—это Царю убытокъ. Царь видитъ, какое мужику затёсненье, податься некуда, ни уруги для скотины, ни покоса, ни лёсу. Вотъ придетъ весна, выйдетъ новое положенье, наёдутъ землемёры". Насчетъ лёсу теперь какое закрёпленье вышло: ни затопиться, ни засвётиться. Вотъ скоро выйдетъ новое положенье, лёса будутъ вольные: руби, сколько тебъ нужно на твою потребу. Подождемъ".

И идеть вакой-нибудь бёдняга Ефёрь съ вечерней сходки въ свою холупинку, мечтаеть о вольной землё, когда всюду будеть просторь: пустиль кобылу не путавши, и никто ея въ потравё не возьметь; мечтаеть о вольномъ лёсё, когда не нужно будеть раздобываться лучиной и дровами: пошель въ лёсъ, облюбоваль древо, срубиль,—вотъ тебё дрова и лучина—топись и свётись хоть цёлый день. А на утро тоть же Ефёрь идеть къ барину добыть осьмину ржи: "возьмусь убрать полдесятины луга, да скосить десятину клевера", разсчитываеть онъ.

Прислушивансь въ толкамъ массы, слышишь только жалобы, мечтанія, упованія, надежды. Событія вызывали массу легендъ, разсказовъ, толковъ. "Это господа сдёлали, господа сговорились, подкупили, споили; приказано смотрёть за господами, приказано не нани-

маться въ господамъ въ работники; приказано прежде свой хлѣбъ убирать: свой хлѣбъ сыплется, а ты иди въ пану работать! кавъ бы не тавъ! мало ли что обязался—не приказано; приказано жидовъ разбивать"...

Такъ толкуетъ масса; этими отрывочными восклицаніями исчерпываются всё толки, общій смысль которыхь помятень. Иначе, болёе опредълительно толкують богачи, богатые мужички, кулаки. Конечно, и богачъ-кулакъ тоже не прочь позюкать на вечерней сходкъ, гдъ мечтають о передвлв, о новомь положении, хотя богачи не придають большого значенія этимъ неопредёленнымъ мечтаніямъ, упованіямъ, и больше всего налегають на то, что господа бунтують, господа мѣшають, и, еслибы не господа... Богачи кулаки—это самые крайніе либералы въ деревнъ, самые яростные противники господъ, которыхъ они мало того, что ненавидять, но и презирають, какъ людей, по ихъ мнвнію, ни къ чему неспособныхъ, нивуда негодныхъ. Богачейкулаковъ хотя иногда и ненавидять въ деревнъ, но, какъ либераловъ, всегда слушаютъ, а нотому значение ихъ въ деревив, въ этомъ смысль, громадное. При всьхъ толкахъ о земль, передьль, о равненіи, кулаки-богачи боле всехъ говорять о томъ, что воть-де у господъ земля пустуеть, а муживамъ затёсненіе, что, будь земля въ мужицкихъ рукахъ, она не пустовала бы и хлъбъ не быль бы такъ дорогъ. Но что касается собственно толковъ о "равненіи земли", то богачи кулаки все это въ душт считаютъ пустыми мужицкими мечтаніями, фантазіями, иллюзіями. Принимая самое живое участіе въ деревенскихъ толкахъ, подливая масла въ огонь, они на сторонъ съ презрительной усмъщкой говорять, что это мужики все пустое болтають. "Статочное ли дёло, говорять, что такъ и отберуть у всвхъ земли! тенерь это ужь и нельзя, потому что многія земли мужичевми и купцами куплены. Просто такъ будетъ, что господскія имънія, которыя заложены, какъ только баринъ не заплотить въ срокъ, будуть отбирать въ казну и потомъ мужикамъ раздаваты!" А то еще, разсуждають они, обложать всё господскія земли нодатями, по полтиннику или по рублю съ десятины. Многіе ли господа въ силахъ будуть заплатить такую подать? -- одинъ, два. Тъ, которые на томъ только хозяйничають, что мужичка землей затёсняють, развъ въ силахъ будутъ платить? Вотъ у такихъ земли будутъ отбирать и мужикамъ отдавать, которые возьмутся платить. А богатыхъ мужичковъ съ деньгами много найдется: деньги внесутъ, землю подъ себя возьмуть и пользу въ землв найдуть, потому-что мужичкамъ земля нужна. А то и такъ будетъ: найдется богатый мужичокъ,

который деньги внесеть, земля подъ общество пойдеть, а общество мужику выплачиваться будеть. Богачь найдеть, съ чего взять.

Много толковъ, много слуховъ, много разныхъ легендъ ходитъвъ народъ. Общій выводъ, какой можно сдёлать изъ всёхъ этихъ слуховъ и толковъ, тотъ, что мужику мало этой земли, которого онъ надпленъ, что ему нужно еще земли, что онъ платить готовъ и заплатитъ Царю болье, чтых кто другой, лишь бы было изъ чего платить. Мужикъ видитъ упадокъ помѣщичьихъ хознйствъ, всю несостоятельность ихъ, мужикъ видитъ, что большинство этихъ хознйствъ держится только нажимомъ, отрѣзками, выгонами и проч., онъ видитъ, что массы господскихъ земель или пустуютъ, или истощаются безпутно, вслѣдствіе дурного хознйства, сдачи въ аренду на выпашку. Мужикъ говоритъ, что все это въ убытокъ Царю, государству, что отъ этого и хлѣбъ, и все дорого, что это не порядокъ. И мужикъ терпитъ, ждетъ, уповаетъ.

Интеллигенція не просмотрівла это положеніе вещей: въ литературъ давно уже поднять вопрось о малоземельи, о недостаточности надъловъ, о несоотвътствіи платы за землю съ ея доходностью и проч. Изследованія показали, въ какой упадокъ пришли наши хозяйства въ последнее время. Въ этомъ отношении изследования, какъчастныхъ лицъ, такъ н правительственныхъ комиссій, совершенно совпадають съ мивніями мужика, выражающимися въ его толкахъ. Однако, и въ литературѣ есть органы, которые, противно голосу народа, доказывають, что малоземелья вовсе нъть. Эти литературные органы говорять, что малоземелье выдумано либералами, это только либеральный догмать, неожиданно, какъ лопушникъ, выросшій поперегъ дороги ("Русь" 1881, № 11). Они доказывають, что мужикъ надёлень достаточнымъ количествомъ земли, что никакой прибавки земли не нужно, что это даже было бы вредно, потому что мужикъ истощилъ бы и эту землю, какъ истощилъ свои надёлы. (?!) Они говорять, что расширение крестьянскихъ надёловъ убьеть всякую идею о выработкъ новыхъ, лучшихъ формъ хозяйства. Не будучи въ состояніи отрицать, что народъ жаждеть земли, что всв его надежды и упованія заключаются въ этомъ, они говорять; мужикъ, по глупости, хочетъ все больше и больше расширяться поземлъ и вести истощающее, грабительское, экстенсивное хозяйство. Агрономы "Руси", нахватавшіеся изъ популярныхъ французскихъ книжекъ кое-какихъ поверхностныхъ химическихъ знаній, говорятъ, что мужикъ наделенъ достаточнымъ количествомъ земли, но тольконе умъетъ ею пользоваться раціонально, а потому не получаетъ съ нея того, что следовало бы. Они указывають, какъ много получаеть

нёмецей мужикъ съ такого же количества земли; они совётують мужику измёнить систему хозяйства, вести хозяйство интенсивное, совётують мужику удобрять землю виллевскими искусственными туками. Идеалъ агрономовъ "Руси": мужикъ, живущій на интенсивно обработанномъ клочкі вемли. Мужичокъ въ сёромъ полуфрачкі посыпаетъ Виллевскими туками свою нивку; баба въ соломенной шіляпкі пасеть свою коровку на веревочкі по клеверному лужку. Восхитительная картина! Точно въ Германіи.

Вотъ уже цвлый годъ продолжается въ "Руси" это выбиваніе либеральнаго догмата, которымъ, однако, проникнутъ и весь мужикъ, чего "Русь" знать не хочетъ. Читая статьи славянофильскихъ агрономовъ, удивляещься только нахальству и безстыдству этихъ недоучевъ. Муживъ глупъ, муживъ не цонимаетъ хозяйства, муживъ не знаеть, что скоть нужно хорошо кормить, чтобы онъ быль производителень, мужикь не умветь убирать свно, ухаживать за скотомъ, раціонально утилизировать молочные продукты; встъ, дуракъ, самъ молоко, творогъ, топленое масло, вмъсто того, чтобы приготовдять изъ него парижское масло и честеръ для продажи господамъ; мужикъ не знаетъ, что нужно удобрять вемлю, вести интенсивное хозяйство. А между темь, мы видимь, что этоть мужикь, который не знаетъ, что скотъ нужно хорошо кормить, въ страду, въ покосъ, работаеть по двадцати часовъ въ день, убивается на работъ, худъеть, чернветь съ лица и все для того, чтобы заготовить побольше корму для скота. Мы видимъ, что этотъ мужикъ, который не понимаетъ, что нужно удобрять землю, плохо ёсть, мало спить, лишь бы только заготовить побольше удобренія.

Я сѣлъ на хозайство въ 1871 году, и, смѣю думать, достаточно подготовленный научно. Теперь, прохозяйничавъ одиннадцать лѣтъ, доведя хозяйство мое, по его производительности, до блестящаго состоянія, я говорю, что въ общемъ раздѣляю возэрѣнія мужика на хозяйство. Я считаю, что хозяйственныя возэрѣнія мужика, въ главныхъ своихъ основаніяхъ, чрезвычайно раціональны, если смотрѣть на дѣло съ точки врѣнія общей, государственной пользы.

Если мы посмотримъ на частныя хозяйства, ведущія свое дёло раціонально, достигшія большой доходности, то мы увидимъ всегда, что эти хозяйства имѣютъ значеніе только сами для себя и никакого общаго значенія ихъ системы, пріемы и проч. не имѣютъ. Для себя эти хозяйства раціональны, но для общаго хозяйства страны они не имѣютъ смысла. Возьмемъ, напримѣръ, хозяйство, въ которомъ разведенъ отлично молочный скотъ, дающій огромный доходъ. Уходъ за скотомъ образцовый, сѣно заготовляется самаго ранняго закоса, скотъ

льтомъ подкариливается травой и проч., и проч. Все это, предполагаю, делается не для виду телько, а действительно. Хозяинъ ноказываеть вамь жирныхь вычищенныхь альгаузскихь, голландскихь и иныхъ скотовъ, дающихъ огромный доходъ, и разсказываетъ, какъ раціонально онъ ихъ кормить; показываеть вамъ великольное стно, для котораго трава убрана еще въ полномъ сону. Все это прекрасно, отлично, положимъ, и выгодно; но все это прекрасно, раціонально ш выгодно только для него, для этого хозяина, и не имветь никакого значенія для общаго хозяйства страны, такъ что мужикъ, оставляющій свою траву подрости, чтобы было нобольще свиа, поступаеть раціональнью, осли мы посмотримь съ точки зрвнія общей пользы хозяйства страны. Точно также съ этой точки зрвнія можеть быть болъе раціональнымъ, когда мужикъ приготовляеть топленое русское масло, сухой творогъ съ масломъ по-русски и проч, и проч. Точнотакже и возэрвнія мужика на общую систему хозяйства страны, его экстенсивная система ховяйствованія разумиве интенсивной системи "Руси" съ виллевскими туками. Чтобы развить мою мысль, я долженъ обратиться къ примърамъ спеціально изъ моего хозяйства.

Нынышнимь лытомь я пошель однажды, вы праздникь, вы ржаное поле посмотрыть отдаленный оты дома участокы ржи, посыянной, для испытанія, на нови, на самой плохой землы, какая только нашлась вы моемы имыніи.

Еще издали, подходя къ участку, я замѣтилъ, что кто-то болтается около ржи; подхожу ближе, вижу, знакомый мужикъ изъ сосъдней деревни тоже прогуливается, такъ себъ, безъ дѣла, осматриваетъ мою рожь.

- Здравствуй, Потапъ! что, тоже прогуляться вышель?
- Да, праздничнымъ дѣломъ, вышелъ рожь вашу посмотрѣть. Удивленье!
  - Что-жь? Хорота?
  - Степь, какъ есть степь!
- А вы небось думали, пичего не будеть. Смѣялись, чай, какъ я этотъ участокъ драть началъ.
- Правда, думали, что ничего не будеть. Да помилуйте, какъ же можно ожидать было, что туть такая рожь будеть! Самая пустая земля, трава не росла, а вы распахали.
- То-то воть. Это вы здёсь привыкли на старой пахотё болтаться, а посмотри-ка въ Бёльщинё, какъ за пустома взялись; щетина, кочка, а онъ дереть—и съ хлёбомъ. Воть и я надумался за пустома взяться, облоги-то у меня всё распаханы. Какова ржица?
  - Степь, какъ есть степь!

- Еще получше степи. Во всемъ пол'в у меня такой ржи н'вть, какъ на этомъ участкъ. Стебель-то, посмотри, какой—тростникъ. Раскустилась-то какъ! Тутъ, если Господь все совершитъ, сколько хлъба будетъ?
  - Много намолотите.
- На свъжихъ земляхъ у насъ хлёбъ отлично родится. Сколько я облогъ поднялъ какой вездё отличный хлёбъ былъ. И мужики вёдь говорять, что на переяловёвшей землё хлёбъ отлично родится.
- То облоги, пахота прежде была; въ облоги-то мы теперь и сами руку вломили. Сами знаете, снимаемъ въ Б., съемъ ленъ, рожь, большую нользу нашли, всегда съ хлъбомъ теперь. А тутъ въдь пустакъ былъ; никто не помнитъ, чтобы тутъ когда хлъбъ съяли; трава не росла, —кочки, щетина, лозникъ.
- А воть же. Не хуже чёмь на облогё хлёбь. Увидите, какой хлёбь,—не будете кочекь, щетины бояться, сами станете пустоща снимать и распахивать; за дешево отдавать будуть: пустощей-то видимо-невидимо безъ пользы стоить.
- Да, пустуеть земля, а вёдь воть какой хлёбь могь бы родиться. Хлёбъ-то дорогь, а земли пустуеть много.
  - То-то.
- У васъ вонъ сколько земли раздѣлано, какое хозяйотво развели, на всю округу гремитъ.
- Да еслибы всё такое хозяйство развели, какъ мое, такъ откуда бы батраковъ взять? Ты вотъ въ батраки не пойдешь, самъ наровишь гдё-нибудь землицы снять. Тоже изъ вашей деревни никто не пойдетъ, всё норовятъ облоги снимать.
  - Облогъ вблизи мало становится, все пораспахали.
- Довольно еще. Вонъ Ф. хозяйство уничтожается, стануть на выпашку облоги отдавать. А тамъ еще какое хозяйство уничтожится—опять облоги на выпашку. Облоги повыпашете, пустопа приметесь выпахивать. Много еще земли. Вонъ подъ В., говорять, все уже повыпахано, все пустыри стали, не скоро отдохнуть, а у насъ еще свъжихъ земель довольно.
  - А вы этоть участовь вёрно влеверомъ засвете?
- Конечно, не сейчась только. Въ будущемъ году яровымъ засъю, овсомъ частицу, ячменемъ, льномъ, всего понемножку; можетъ даже и картофелю посажу, чтобы вы посмотръли, какой хлъбъ на кочкъ и щетинъ родится, а тамъ опять рожь и по ней клеверъ.
  - такъ; и клеверъ върно будетъ хорошъ?
- Надъюсь, что будеть. Года три буду косить, а потомъ подъ выгонъ, а тамъ отдохнеть, переяловъеть, опять подыму; такъ кру-

гомъ и пойдемъ. Знаешь мой порядокъ: новыя земли распахиваю, а старыя клеверомъ засѣваю. Вотъ у меня и хлѣбъ, и трава.

- Знаю.
- А вы вотъ облоги снимете, льномъ, хлѣбомъ пересѣете, нова что родится, а потомъ бросите и стоитъ пустыремъ. Навозу не кладете, клеверомъ подъ конецъ не обсѣваете. Какъ повыпашете—все и будутъ пустыри, какъ подъ В.
- A что-жь намъ чужую землю навозить и клеверомъ обсѣвать; мы навозъ-то на свою землю валимъ.
- То-то на свою землю валите. Со всёхъ концовъ кориъ себё везете, а навозъ на свою землю валите. Вотъ и возьми тебя въ батраки.
- А что-жь мнв его на чужую землю возить; колибы землицы побольше было, я бы тоже его разложиль, съумвль бы.

Дъйствительно, рожь, посъянная на этомъ участвъ для испытанія, была замъчательно хороша, лучшая въ моемъ поль, дучшая въ округъ; но всего замъчательнъе то, что земля въ этомъ участвъ была самая пустая, не приносивщая никакого дохода; такихъ земель у насъ всюду пропасть. Даже самъ я не ожидалъ такого результата. Правда, я всегда думалъ, что наши пустошныя земли по большей части вовсе не дурныя земли, но только одичавшія, истощенныя новерхностно, и надъялся, что при культуръ онъ будутъ не хуже цахатныхъ земель; но все-таки я не ожидалъ, что онъ у насъ съ нови будуть давать такіе замъчательные урожаи.

Участовъ, выбранный мною для испытанія, величиною въ двѣ казенныхъ десятины, лежитъ въ концъ поля и примыкаетъ къ лугу на рвчкв. Место покатое, для нахаты удобное, не слишкомъ сырое, котя и обращенное къ съверу. Въроятно, когда нибудь, лътъ интъдесять тому назадъ, участокъ этотъ былъ подъ пахатой; но потомъ запущенъ и ходиль то подъ повосомь, то подъ выгономь, хоти это быль и плохой покосъ, и плохой выгонъ. Я засталь этотъ участокъ въ самомъ дикомъ, некультурномъ состояніи; онъ быль покрыть моховыми кочками, мъстами паршивыми дозовыми кустивами, заросъ мхомъ и густой щетиной, бълоусомъ, сквозь который пробилась кое-гдъ травка-дубравка, куманица. Въ тъ годы, когда участовъ приходился за паромъ, онъ былъ подъ выгономъ; выгонъ это былъ плохой, скотъ и кони только проходили по участку, потому что взять на щетинъ было нечего. Въ тъ годы, когда участокъ быль за клъбомъ, его покашивали; обывновенно его бралъ "побить" съ третьей коиы какой-нибудь лядащій мужичонко, не усивний раздобыться покосомъ. Обыкновенно со всего участка накашивалось не болье шести копень свна, изъ котораго мий доставалось двй. Воть такой-то пустакъ, дававшій три конны илохого сйна съ десятины, я и задумаль для испытанія пустить въ обработку, такъ какъ, по моимъ соображеніямъ, этотъ пустакъ быль потому только мало производителенъ, что земля, не находясь въ культурй, одичала; я надйялся, что и эта одичавшая земля, производящая только мохъ и щетину, какъ земля "свёжая", "переяловівнияя", будетъ съ нови давать хорошіе урожай.

Осенью 1878 года, участокъ, предварительно очищенный отъ кустиковъ лозы, быль поднять шведскимъ одноконнымъ плужкомъ № 29, причемъ по серединъ участка во всю ширину была оставлена неподнятою довольно широкая подоса, дабы впослъдствіи наглядно можно было видѣть каждому, что достигнуто культурой на такой почти сплощь поросшей мхомъ и щетиной землъ.

Весной 1879 года, участокъ былъ хорошо разборонованъ вдоль иластовъ желѣзными боронами и по пласту посѣянъ ленъ, котораго высѣяно полторы четверти. Ленъ вышежь не особенно хорошъ, неровенъ, мѣстами былъ густъ и высокъ, мѣстами низокъ и рѣдокъ. Однако, все-таки съ участка было собрано 30 копъ, изъ которыхъ намолочено 6¹/2 четвертей льняного сѣмени и намято 45 пудовъ льну. Сѣмя продано по 10 р. 50 к. за четверть, ленъ по 2 р. 40 к. за пудъ. Слѣдовательно, за сѣмя было выручено 68 руб. 25 коп., а за ленъ 108 рублей. Всего же съ участка было выручено на 176 р. 25 к. въ первый годъ, что онъ былъ подъ льномъ.

Участовъ давалъ прежде 6 копъ съна, стоющаго много 6 р.

Подъ льномъ онъ далъ на 176 р. 25 к. сѣмени и волокна, да еще мякину на кормъ скоту и костру на подстилку.

Льнище было оставлено непаханнымъ. Зимою 1879—1880 года на участовъ было вывезено 200 одновонныхъ зимнихъ возовъ навозу. Весною навозъ былъ запаханъ, въ теченіи лёта 1880 г. участовъ былъ подвергнутъ паровой обработві и засіянъ двумя четвертями озимой ржи. Осенью 1880 г. зелень на участві была преврасная, весною нынішняго года зелень вышла изъ подъ сніта въ хорошемъ состояніи и затімъ веливолішно пошла въ ходъ, тавъ что своро рожь стала лучшею не только въ моемъ полів, но и во всей овругів.

Поразительно было видёть такую великолённую рожь на пустой, повидимому, плохой землё, какъ свидётельствовала оставленная посрединё участка непаханною полоса въ первобытномъ видё, густо заросшая щетиной. Урожай превзошель всё ожиданія. На участке нажато 48 конень, изо которыхо намолочено 26<sup>1</sup>/2 четвертий роки. Такъ какъ посёяно 2 четверти, то значить рожь пришла само-13. Урожай великолённёйшій, лучшаго не надо, такой урожай, какой у

насъ рѣдко бываеть на самыхъ лучшихъ, сильно удобренныхъ земляхъ. При нынѣшней цѣнѣ, 12 р. за четверть, съ участка выручено за 26<sup>1</sup>/2 четвертей 318 р., да за солому и мякину (считал по 10 к. за пудъ, что еще дешево по нынѣшнему неурожайному на кормы году) нужно положить 42 рубля, итого съ участка нодъ рожью получено 360 р.

Сопоставьте следующія цифры:

Въ дивомъ состоянін участокъ давалъ 6 конъ сена на 6 р.

Первый годъ подъ льномъ далъ на 176 р.

Второй годъ подъ рожью далъ на 360 руб.

Всего за три года (такъ какъ одинъ годъ участокъ былъ подъ паромъ) съ участка получено на 536 руб. Кладите, что хотите за съмена, навозъ, работу, и все-таки останется огромная польза. Я буду далъе разрабатывать этотъ участокъ: въ будущемъ году засъю его яровымъ, потомъ, удобривъ, засъю рожью и по ней клеверомъ сътимоееевкой, оставлю на нъсколько лътъ подъ покосомъ и выгономъ, пока будетъ давать стоюще укосы, а затъмъ опять ленъ, рожь и т. д. Но, еслибы и не продолжать культуру, а, взявъ одинъ разъ яровое, оставить подъ покосъ и выгонъ, то развъ участокъ не будетъ давать тъ же 6 копъ съна, которыя давалъ прежде. Будетъ давать больше 6 копъ и лучшаго чъмъ прежде качества съна.

Когда участовъ быль подъ льномъ, то врестьяне еще не особенно имъ интересовались; но въ нынѣшвемъ году, когда они увидали, какой вышелъ хлѣбъ, и узнали, что, посѣявъ на участвѣ 2 четверти, я намолотилъ 26 четвертей, то удивленію не было конца. Въ самомъ дѣлѣ, 26 четвертей — вѣдь это цѣлое богатство для нашего мужика, у котораго не хватаетъ хлѣба для прокормленія. 26 четвертей — вѣдь это достаточно для прокормленія года семьи изъ 10 душъ. 26 четвертей при посѣвѣ 2-хъ! Муживъ, при посѣвѣ 2 четвертей на своемъ надѣлѣ, получаетъ 8, много 12 четвертей, т. е. самъ-6; въ помѣщичьихъ хозяйствахъ урожай самъ-6 тоже считается отличнымъ.

Я постоянно удобряю все поле подъ рожь отличнымъ навозомъ: скотъ получаетъ клеверъ, съно, жимхи, муку, овесъ; кромъ этого, <sup>1</sup>/з ржи всегда приходится по свъжей землъ послъ льна, носъннваго на облогахъ или на десятинахъ, бывшихъ шестъ лътъ подъ клеверомъ. Мой хлъбъ обывновенно бываетъ одинъ изъ лучшихъ въ округъ, а между тъмъ при посъвъ 1<sup>1</sup>/2 четверти на хозяйственную десятину въ 3,200 кв. сажень, я имълъ послъдніе годы слъдующіе урожаи:

Въ 1876 г. у меня рожь пришла самъ- $6^{1}/4$ .

Въ 1877 г. самъ- $6^{1/2}$ .

Въ 1878 г. самъ- $8^{1/4}$ .

Въ 1879 г. самъ- $6^{1}/2$ .

Въ 1880 г. самъ- $7^{1/2}$ .

А туть самъ-13!

На "переяловъвшихъ" земляхъ хлъбъ всегда хорошо родится, говорятъ мужнки; они убъдились въ этомъ, арендуя облоги въ помъщичьихъ имъніяхъ и засъвая ихъ льномъ, а потомъ рожью; но и мужики въ нашихъ мъстахъ не знали—еще не дошли—что пустоша, заросшія щетиной, могутъ давать урожаи хлъба не хуже облогъ.

- Вотъ тебѣ и щетина: посѣялъ 2 четверти, а намолотилъ 26, хвастаюсь я.
- Всетаки же вы и навозъ клали на эту землю, замътилъ мнъ одинъ мужикъ.
- Клалъ. По 100 возовъ на десятину положилъ. А вы развѣ не кладете навозу на свои земли? ты развѣ мало положилъ навозу на подворную землю? А много ли ты намолотилъ? Изъ двухъ кулей 10 намолотилъ ли?
  - Десять, должно быть, намолотиль.
  - А я 26! Воть тебъ и щетина, кочка!
- Да, теперь и мы щетины и кочекъ бояться не будемъ. Во какъ пустоша драть возьмемся.
  - И отлично будетъ.

Въ два поства выручено на 536 руб. съ пустака, который давалъ всего по 6 копъ плохого свна! А сколько у насъ такихъ пустошей стоять непроизводительными, въ одной только Смоленской губерніи! Куда ни повдешь, вездв пустоша и пустоша съ самой скудной растительностью. Какое количество хліба производилось бы, еслибы эти пустоша распахивались! Теперь Смоленская губернія нуждается въ привозномъ хлебе; но, если распахать пустоша, то мы нетолько не нуждались бы въ хлёбё, но завалили бы имъ рынокъ. Распахать эти пустоша можеть только мужикь, а намъ говорять, что мужикъ долженъ вести интенсивное хозяйство съ виллевскимитуками на маленькихъ кусочкахъ и что только такимъ путемъ можеть быть поднято наше упавшее хозяйство. Въ № 11 газеты "Русь" за 1881 годъ, въ статъв "Наше земское самоуправленіе", редакція, сообщая о томъ, что смоленское земство, по иниціативъ вяземскаго пом'вщика Шарапова, взялось за земскую (?!) разработку вопроса объ искусственныхъ удобреніяхъ, говоритъ: "такимъ образомъ, вопрось о поднятіи сельскаго хозяйства смоленское земство поставило на совершенно новый путь и этимъ сразу отрешилось отъ всёхъ разсужденій о малоземельи". "Быть можеть, вопрось о выгодности туковь",

товорится далье, разрышится на практикы и отрицательно,—важна лишь его постановка, основанная на сознаніи собранія, что не вы недостатки земли заключается зло, пубящее сельское хозяйство, а вы несоотвитствій этого хозяйства сы законами природы, причемы пропадаеть даромы чуть не вся масса труда крестычний (подчеркнуто вы подлинникы).

Мы не знаемъ, что сдълало смоленское земство по части земской разработки вопроса объ искусственныхъ удобреніяхъ. Кажется, что ничего. Г. Шараповъ предлагалъ организовать земскій кредить на искусственныя удобренія! Въ земствахъ не разъ поднимался вопросъ объ организаціи кредита крестьянамъ для прикупки земель, коихъ у насъ пустуеть множество, но этому "Русь" не сочувствуетъ, такъ она считаетъ малоземелье выдумкой либераловъ. "Русь" сочувствуетъ организаціи кредита на искусственныя удобренія!

Однако, что за безсмыслица такая! Огромныя пространства земель, которыя могуть дать превосходные урожаи хлёба, доходящіе до самъ-13, чего и съ виллевскими туками не достигнешь, мы оставимъ пустовать—ни Богу свёчка, ни чорту кочерга—а сами засядемъ на маленькіе кусочки земли и будемъ ихъ удобрять виллевскими туками, въ выгодности которыхъ даже сама "Русь" сомнёвается.

Огромныя пространства пустошей стоять непроизводительными; пустоша эти владёльцы готовы продать дешево, потому что владёльцамь, ничего или очень мало получающимь съ этихъ пустошей и только платящимъ за нихъ поземельный налогь, выгоднёе продать земли и имёть капиталь, съ котораго они могутъ получать проценты. Вмёсто того, чтобы помочь жаждущимъ земли, затёсненнымъ на своихъ надёлахъ врестьянамъ скупать пустующія земли, съ которыхъ они, распахавь, могутъ выбрать суммы, имёющія съ лихвою покрыть уплаченныя за земли деньги, предлагають организовать кредить на искусственныя удобренія! Этому "Русь" сочувствуеть, это она считаеть правильной постановкой вопроса. Что угодно, какія хотите дёлайте глупости, только не затрогивайте вопроса о малоземельи!

Муживъ хочетъ земли, потому что онъ знаетъ, что въ земствъ найдетъ пользу. У землевладъльца земля пустуетъ и онъ не знаетъ, что съ ней дълать. И тому, и другому было бы выгодно, чтобы земля пришла въ мъсту. Муживъ нашелъ бы пользу въ землъ, землевладълецъ нашелъ бы пользу въ капиталъ. Нътъ, пустъ земля останется пустовать, а мы устроимъ кредитъ на виллевскіе туки. Ну, а если муживъ, взявъ деньги въ кредитъ, не найдетъ пользы въ виллевскихъ тукахъ, чъмъ же онъ тогда платиться будетъ? Что же, у него тогда за долгъ послъдній надъль отобрать?

Я разсказаль выше какіе замічательные результаты даеть распашка даже самыхь плохихь одичавшихь пустошныхь земель. Такихь земель у нась пустуеть видимо-невидимо. Но воть что замівчательно, что на старопахатныхь земляхь (старопахатными я называю крестьянскія и поміщичьи пахатныя земли, которыя обработываются), даже при сильном удобреніи и хорошей обработкі, получаются далеко не такіе отличные урожан, какіе получаются при разработкі новей, пустующихь теперь, зодичавшихь земель, дающихь
лишь скудные урожан травь. На этихь облогахь, пустошахь, "съ
нови" хліба родятся превосходно и при слабомь удобреніи.

Я въ моихъ статьяхъ много разъ уже указывалъ на это обстоятельство и на вытекающую изъ него необходимость измънить систему хозяйства въ нечерноземной полосъ, но до сихъ поръ я говорилъ только о необходимости расширять хозяйство на счетъ облогъ, то есть запущенныхъ, послъ "Положенія", полей, теперь же я изъ опыта убъдился, что нетолько облоги, но и пустоша. разъ мъсто не низко и годно для хлебопашества -- могуть съ нови давать отличные урожаи хліба, и потому расширеніе хозяйства можеть идти и на счеть пустошей. Въ противоположность агрономамъ "Руси", которые говорять, что массы земель нужно оставлять пустовать кусочкахъ вести интенсивное хозяйство съ виллевскими туками, я, на основаніи научныхъ соображеній, на основаніи многолітней практики, въ одинъ голосъ съ мужикомъ говорю, что мы должны, наобороть, вести экстенсивное хозяйство, расширяться по поверхности, распахивать пустующія земли. Я утверждаю, что это единственное средство поднять наше упавшее хозяйство, единственное средство извлечь тъ богатства, которыя теперь лежать втунъ, и, такъ какъ сделать все это можеть только мужикъ, такъ какъ будущность у нась импеть только общинное мужищкое хозяйство, то всв старанія должны быть употреблены, чтобы эти пустующія земли пришли ко мужику. Этого требуеть благо страны, благо всёхъ

Если вёрно, что смоленское земство поставило вопросъ о поднятіи сельскаго хозяйства на путь земской разработки видлевскихъ туковъ и отрёшилось отъ всёхъ разсужденій о малоземельи, то смоленское земство вступило на ложный путь. Не вёрится что-то, чтобы это было такъ, не ошибается ли редакція "Руси"? И благо крестьянъ, и благо самих землевладовлющев требуютъ совсёмъ иной постановки вопроса о поднятіи сельскаго хозяйства.

Крестьяне, мы это вёрно знаемъ, ждутъ милости на счетъ земли и живутъ упованіями, которыя они, не стёсняясь, громко высказываютъ. Землевладёльцы не знаютъ, что дёлать съ своими пустующими одичавшими, землями, бросають хозяйства, уменьшають запашки до такихъ размъровъ, чтобы земля обрабатывалась крестьянами безденежно, за пользование "отръзками", съ радостио до истощенія "облоги", дають крестьянамъ на выпашку продають льса, готовы дешево продать земли, лишь бы кто покупаль. Ніть, земство не можеть отрішиться оть разсужденій о малоземельи. Только врагь своей страны или какой-нибудь меднолобый можеть отрёшиться отъ этого обострившагося вопроса, который составляеть злобу дня. На "отдохнувшихъ" "переяловъвшихъ" земляхъ, на облогахъ, пустошахъ, хлюбъ "съ нови" родится превосходно. Между твиъ, тв же облоги и пустощи въ ихъ теперешнемъ, одичавшемъ состояніи даютъ самые ничтожные укосы травъ. Напротивъ того, какъ я убъдился десятилътнимъ опытомъ, на старопахатных землях, травы-клеверь, тимовеевка-родятся превосходно, такъ что мив случалось съ одной хозяйственной десятины получать 50 конъ клеверу, а въ среднемъ я получаю не менъе 30 конъ. Обратите внимание на это обстоятельство: старопахатныя земли дають превосходные урожаи травь, тогда какь хльбь на нихь, даже при хорошемъ удобреніи, родится не особенно хорошо; пустующія, одичавшія земли, облоги, пустоши, напротивъ, въ естественномъ ихъ состояніи дають скудные урожаи травь, но при распашкв дають превосходные урожан хлъбовъ, даже и при слабомъ удобреніи. Этого еще мало: на старопахатных земляхъ, послѣ того, какъ они пробудуть несколько леть подъ травой, хлебь родится лучше, чемъ прежде, а пустоши, пробывъ подъ хлебомъ, будучи потомъ заселны клеверомъ, даютъ прекрасные урожаи клевера. Не естественно ли при такихъ условіяхъ расширить хозяйства, не увеличивая притомъ много посъвы хльбов, распахать облоги и пустоша, свять на нихъ хльбъ, а на старопахатныхъ земляхъ, гдъ теперь съется хльбъ, съять травы: клеверъ, тимоесевку? Какую бы громадную производительность увидали ин даже въ нашей бёдной Смоленской губерніи! Было бы много хлъба, было бы и много съна для корма скота, было бы, следовательно, много навозу, было бы изъ чего земледельцумужику платить и казив, платить и рентьеру, платить и фабриванту, купцу, попу, учителю, доктору. Всвиъ было бы хорошо. А теперь, голь, бъдность, клеба неть, скоть кормить нечемь, земли пустують и какія земли! земли, которыя сразу могуть дать 13-ть четвертей съ десятины! Ну, что толку для землевладъльца, когда его земля пустуетъ или безпутно выпахивается, что толку для фабриканта, что голодный рабочій дешевъ, когда фабриканту некому сбыть свой миткаль, кумачь, плись? да онъ, фаб-

риванть, втрое будеть платить рабочему, лишь бы только быль сбыть на его товаръ. А кто же, какъ не мужикъ-потребитель, можетъ поддержать и фабриканта и купца? На господахъ далеко не уздешь. Не тоть фабриванть живеть, который производить господскій товарь, а тоть, который производить мужицкій. Богатьеть тоть купець, который торгусть русскимь, т. е. мужицкимь, товаромь. Не оттого ли купецъ, фабрикантъ, мъщанинъ, попъ относятся такъ сочувственно въ упованіямъ мужика на милость на счеть земли? Да и кому же можеть быть невыгодно, если улучшается благосостояніе мужика, если мужикъ сделается богать? А благосостояніе мужика можеть улучшиться только тогда, если онъ такъ или иначе получить возможность увеличить свой надъль, расширить свое хозяйство. Пустой разсчеть тъхъ, которые думаютъ, что, если мужикъ будетъ бъденъ, то онъ будеть дешево наниматься въ работу въ ихъ хозяйство. Пажалуй, будеть наниматься дешево, да что толку-то? Еслибы только въ этомъ было дело, то помещичьи хозяйства не разворялись бы, а мы видимъ, что они падають и падають. "Русь" говорить, что малоземелье выдумано либералами. Пусть же "Русь" и меня причтеть къ либераламъ ("Русь" въ № 18 за 1881 г., разбирая по поводу моихъ статей, что я такое?---говорить, что я не подхожу въ либераламъ; благодарю за аттестать), но пусть со мной причтеть къ либераламъ и всего мужива, который стонеть от малоземелья. Я мужикомъ не гнушаюсь.

Я въ своемъ хозяйствъ давно уже принялъ экстенсивную систему и расширилъ запашку на счетъ облогъ, то есть пахатныхъ земель, вапущенныхъ послъ "ноложенія" (см. мои статьи "Изъ исторіи моего хозяйства", напечатанныя въ "Отеч. Зап." 1876 и 1878 г.), а теперь буду расширять ее насчетъ пустошей.

Въ нынѣшнемъ году, у меня уже было поле, въ воторомъ всѣ облоги распаханы и находятся подъ хлѣбомъ, а старопахатныя земли нодъ влеверомъ. Это поле наглядно доказывало вѣрностъ проводимыхъ мною хозлаственныхъ положеній. Въ этомъ полѣ всего 40 десятинъ, изъ воихъ 20 было запущено послѣ "положенія". Въ 1871 году, въ этомъ полѣ было 20 хозяйственныхъ десятинъ пахатной земли, которая засѣвалась хлѣбами, и 20 десятинъ облогъ. Средній урожай ржи въ имѣніи за шесть предшествовавшихъ 1871 году лѣтъ (1865—70) быль 7¹/2 четвертей съ хозяйственной десятины, что при посѣвѣ 1¹/2 четверти на десятину составляетъ урожай самъ-пятъ. 20 десятинъ облогъ были покрыты порослью березняка, олешника, лозы и представляли лишь скудный выгонъ. За десять лѣтъ эти облоги разработаны и въ нынѣшнемъ году въ полѣ было уже 40 десятинъ въ культурѣ, изъ коихъ 27 дес. было подъ рожью и 13 подъ травами. На старопахат-

ной земяй, которая до 1871 года была подъ хлыбами, теперь быль превосходный клеверь съ тимоееевкой, на прежнихъ облогахъ—пре-врасная рожь, гораздо лучшая той, которая родилась на томъ же полыдо 1871 года. За 6 лытъ, предшествовавшихъ 1871 году, средній урожай ржи быль самъ-пятъ, т. е. по 71/2 четвертей съ десятины, за 6 послыдующихъ лытъ (1872—77), урожай быль самъ-семъ, то есть по 101/2 четвертей съ десятины. Слыдовательно, урожай возвысился на 2 зерна или на 3 четверти съ десятины. Изъ числа 27 десятинъ ржи ныкоторыя уже опять были изъ прежнихъ старонахатнихъ и рожь шла по клеверу. Эта рожь была превосходна, лучше той, какая бивала до 1871 года, слыдовательно, земля не стала хуже родить оттого, что побыла шесть лють подъ травами. Сравните же теперь, что давало это поле до 1871 года и что даеть теперь!

Лѣтомъ нынѣшняго года, прогуливаясь по этому полю, я подошелъ къ мужику, который косилъ у меня съ части полевые ровки и канавы. Разговорились о прекрасной ржи, которая густой стѣной стояла у канавы, о клеверѣ.

- Ну, что, Семенъ, хороша рожь? спросилъ я.
- Преотличная.
- Ты помнишь, вакая туть прежде бывала, до меня?
- Помню; теперь куда лучие.
- А клеверъ?
- Отличный. Чудеса вы туть надёлали. Пустаки всё раснахали; гдё прежде заросль была, тамъ теперь клёбъ, да и клёбъ-то какой, лучше прежняго; гдё прежде клёбъ быль, тамъ теперь трава. На поляхь луга завели не куже заливныхъ днёпровскихъ. Чудеса!
- Теперь ужь такъ чередомъ и пойдетъ: гдё хлёбъ былъ—клеверъ будетъ, гдё клеверъ былъ—хлёбъ будетъ.
  - Понимаемъ, что чередой пойдетъ.
- Вы вёдь теперь тоже въ это дёло руку вломали, на меня глядя, тоже стали присёвки дёлать, снимаете облоги, льномъ, потомъ хлёбомъ засёваете.
  - Да, и мы теперь стали этимъ дёломъ заниматься.
  - Выгодно въдь?
- Еще бы не выгодно. Снимешь облогу, льномъ засвешь, ленъ и съмя продашь, а мякину и костру во дворъ—кормъ, подстилка. Какъ не выгодно! да къ тому же намъ только за облогу заплатить, а за работу не платимъ, сами работаемъ, все же три четвертныхъ, а то и цълую катеринку, съ десятины выручишь. Потомъ по перелому рожь безъ навоза посвешь, хороша выходить—какъ не выгодно! Я лътомъ

съ десятини 15 копъ привезъ, четвертей 8 намолотилъ, а рожь-то была 14 рублей, вотъ и считайте, да еще мякина, солома во дворъ.

— Скоро вы выпашете Б., тамъ клевера не засъють. Пересвете всю вемлю по нъскольку разъ—и конецъ.

- Oto take.

Муживъ этотъ быль изъ соседней деревни А. (см. мое X письмо), разбогатъвшей за послъдніе годы присъвками. Рядомъ съ этой деревией господское имжніе, въ которомъ хозяйство прекращено, госнода убхали и земли сдаются на выпашку. Такъ какъ тамъ системы правильной, какъ у меня, не заведено, все, что снимается, увозится, земля выпахивается, то понятно, что именіе превратится въ пустырь, который нужно будеть бросить леть на пятнадцать. Владелецъ теперь возьметь кое-что, а потомъ и стопъ. Крестьяне пойдуть искать другихъ земель, ожустоннять другія именія. Не сидеть же имъ въ самомъ дёлё голодными, пока будетъ устроенъ земскій кредить на виллевскіе туки! Опустошили В., опустошать и Ф. Доходно теперь владвлыцамъ, ну, а тамъ банкъ, въ которомъ заложено имвніе, и возьми его. Въ концъ концовъ, конечно, все къ мужику придетъ, такъ какъ что же банки съ выпустошенными имвиіями двлать будуть? Нужно продать мужику-ничего больше. И чёмъ скоре это совершится, темъ лучше, потому что будь эта земля у мужиковъ, они бы ввели точно такую же систему, какь у меня; нашлись бы люди, которые научили были мужиковъ-не все же такое время будеть, что нельзя и учить. Стали бы съять клеверь, чередовать его съ хлебомъ, расиладивать удобрение на большее пространство земли, в то теперь мужики, по необходимости, должны валить весь навозъ на свои надълы (причемъ навозъ не производить того, что могъ бы производить), а чужія земли выпахивать безъ навоза.

Мужики снимають въ прекращающихъ хозяйство имвніяхъ только облоги и нахатныя земли, и выпахивають ихъ до истощенія. Но кромѣ того, есть еще масса другихъ пустующихъ земель—отрѣзковъ, пустощей, пространствъ изъ подъ вырубленныхъ лѣсовъ. Количество такихъ пустующихъ земель во много разъ превосходитъ количество нахатныхъ земель. И въ виду всей этой массы пустующихъ земель, которыя, будь раздѣланы сейчасъ, могутъ дать громадныя количества травъ и хлѣбовъ, земледѣльцамъ совѣтуютъ сидѣть на маленькихъ клочеахъ и интенсивно обработывать ихъ, удобряя виллевскими туками! Но что такое эти виллевскіе туки, съ которыми такъ носится газета "Русь"? Редакція "Руси" думаетъ, что стоитъ только, когда земство органивуетъ кредитъ на туки, вэлть денегъ, купить виллевскихъ туковъ, посыпать ими поля, обработанныя, какъ они обрабаты-

ваются, и тотчась же получатся урожаи самъ-20. Какъ бы не такъ. Редакція "Руси" цёлый годъ трубить о видлевскихъ тукахъ, нопрекая всякій разъ по пути канихъ-то либераловъ, что они выдумали малоземелье, а между тёмъ, даже и вопроса объ этихъ тукахъ не изучила основательно. Прочитавъ кое-какія популярныя книжечки объ тукахъ, ничего не смисля ни въ наукъ, ни въ хозяйствъ, она тычется всюду съ этими туками самымъ нахальнымъ образомъ. Весь эффектъ статей "Руси" объ этомъ предметь въ томъ, что слово либералы поставлено въ ковычкахъ и, кажется, для одного этого всъ статьи пишутся или скоръе ради одного этого помъщаются. Научно, дескать, въ ковычки ставимъ.

Вопросъ объ искусственныхъ удобреніяхъ миж давно уже хорошо извъстенъ. Много лъть тому назадъ, когда редакторъ "Руси" еще издаваль "День", агрономической химіей не занимался и съ виллевскими туками не носился, я уже быль профессоромъ химін и работаль надь вопросомь объ искусственных удобреніяхь. Давно это было, какъ видите. Я очень увлекался геніальнымъ ученіемъ Либика, да и нельзя имъ не увлекаться. Истощеніе почвь, вследствіе постояннаго вывоза хлёбныхъ продуктовъ, такъ просто объясняетъ причины неурожеевь, что человъкь теоріи можеть легко поддаться тому, чтобь всегда объяснять причины неурожаевь только истощениемъ отъ вывоза. Кто разъ вникнеть въ химическую сущность совершающихся въ хозяйствъ явленій, тому сдълается ясною причина истощенія почвъ и не менње ясно будеть, что посредствомъ искусственныхъ удобреній, можно извив ввести въ почву извлеченныя изъ нея вещества. Химическая теорія совершенно в'врна. Истощенныя почвы могуть быть исправлены удобреніемъ и искусственныя удобренія могуть имъть огромное значеніе для хозяйства. Все это совершенно вірно, но не менве вврно и то, что къ удобрению испусственными туками можно прибъгнуть только во-время, при извъстномъ состоянии культури.

Но еще важиве понять, что искусственные туви составляють только подсобное удобреніе, что они не исключають удобренія навозомь, что они должны быть употребляемы вмёстё съ навозомъ для усиленія его дёйствія и, если могуть быть употребляемы безъ навоза, то только на почвахъ высокой культуры, содержащихъ много перегном и азотистыхъ веществъ.

Конечно, можно составить тукъ, такъ называемое полное удобреніе, который можеть замінить навозь на хорошо обработанной почвів, но такой тукъ употреблять невыгодно, а главное невозможно было бы достать матеріаловь для приготовленія туковъ въ томъ количествів, какое бы потребовалось. Воть этого-то "Русь" и не знаеть.

Для того, чтобы составить полный тукъ, нужны минеральныя соли, щелочи, земли, фосфорная кислота и азотистыя вещества. Въ природѣ есть огромные запасы минеральныхъ солей, но нъть, или очень мало, запасовъ веществъ азотистыхъ, а потому аволистыя удобренія очень дороги, да и нельзя добыть ихъ въ сколько-нибудь значительномъ количествъ. Нельзя основать хозниство нетолько целой страны, но и одной Смоденской губерніи, на употребленіи подныхъ искусственныхъ туковъ, содержащихъ авотистыя вещества, потому, что авотистыхъ веществъ не хватить и на одну Смоленскую губернію. Исвусственные туки, составщія изъ минеральных солей, спору ніть, очень важны; нужно способствовать распространенію ихъ въ ховяйствахъ; но это только подсобное удобреніе, и навозъ, какъ удобреніе азотистое и, пожалуй, самое дешевое изъ азотистыхъ удобреній, всегда будеть играть важную роль въ козяйствъ. Задача козяина въ томъ и состоить, чтобы наидешевъйшимь образомь собрать авоть съ большой поверхности земли, сконцентрировать въ навозъ и унотреблять тамъ, тдв нужно. Это есть основное, самое важное положение хозяйства, котораго не знаетъ редакторъ "Руси". Въ томъ-то его и ощибка. Впрочемъ, это всегда такъ бываетъ, когда дюди, не изучившіе основательно науки и дела, прочитавъ несколько популярныхъ кинжекъ, легкомысленно начинають прим'внять науку вкривь и вкось для поджръпленія своихъ мивній. Должно быть, это уже время такое у насъ, что даже серьезные, новидимому, мюди ограничиваются линь чтеніемъ популярныхъ-книжонокъ. Нёть, господинь Аксаковъ, если вы желаете трактовать о такихъ важныхъ вопросахъ, какъ поднятіе: хозяйства страны, то ноступите сначала въ школу, поработайте въ лабораторіяхь, поваймитесь хозяйствомь. Доказывайте, пожалуй, что крестьянскіе надалы достаточны, если это ваше убажденіе, но не прибъгайте для этого въ наукъ, которой не знаете.

Еслибы вы только могли знать, какъ смѣшны, чтобы не сказать больше, ваши химическія и агрономическія разсужденія въ "Руси", произнесенныя притомъ такимъ аррогантнымъ тономъ! Толки объ исвусственныхъ тукахъ и о томъ невозможномъ значеніи, какое имъ придала "Русь", вызвали въ "Земледѣльческой Газетѣ" № 26 1881 г. прекрасную статью объ этомъ предметѣ. Совѣтуемъ редактору "Руси" прочитать эту статью: она довольно популярно нацисана.

Однаво, какъ бы тамъ ни было, но искусственные туки имъютъ громадное значение какъ подсобное удобрение, и примънение ихъ въ хозяйствъ можетъ имътъ важное значение. Но, говоря объ искусственныхъ тукахъ, мы можемъ говорить только о минеральныхъ тукахъ, между которыми самую важную роль играетъ фосфорная кислота. Дъй-

ствительно, при культуръ хлъбовъ извлекается изъ почвы фосфорная вислота, запасы которой въ почвахъ не особенно велики. Эта фосфорная кислота накопляется въ зернахъ, при продажѣ которыхъ вывовится изъ хозяйствъ, черезъ что почва истощается. Это несомивнию върно, и понятно, что для пополненія извлеченной изъ почвъ фосфорной кислоты следуеть употреблять искусственные туки, приготовленные изъ костей, фосфоритовъ и тому подобныхъ богатыхъ фосфорною кислотою матеріаловъ. Нёмцы такъ и дёлають, и у нихъ искусственные туки, именно фосфорновислые туки, получили громадное значеніе, употребляются въ громадномъ комичествъ, какъ подсобное удобреніе, что, однако, не исключаеть употребленія и навоза. Ніть сомнина, придеть время, и у насъ будуть употреблять фосфорновислые туки. Я не сомнъваюсь даже, что и теперь, можеть быть, выгодно сдабривать навозъ суперфосфатомъ для усиленія его дійствія. И не я, конечно, стану отрицать пользу производства практическими хозяевами опытовъ употребленія сунерфосфатовъ и другихъ искусственныхъ туковъ. Суперфосфаты имѣютъ свое значеніе, но не они могутъ поднять наше упавшее хозяйство.

Каюсь, во время оно, я самъ придаваль фосфорновислымъ тукамъ слишкомъ большое значение и, не будучи знакомъ съ положениемъ нашего хозяйства, думалъ, что стоитъ только изыскать способы дешево приготовлять эти туки, чтобы они вошли въ употребление. Почвы наши истощены относительно фосфорной кислоты, вслёдствие ностояннаго вывоза хлѣбовъ, думалесь мнв, поэтому удобрение фосфорновислыми туками должно быть нолезно и необходимо для поправления нашихъ истощенныхъ почвъ. Не если это такъ, то, казалось, стоило только найти способы приготовления туковъ, чтобы они распространились. Въ то время я не могъ вполнѣ оцѣнить все значеніе положеній профессора Стебута, который, въ своей магистерской дисертаціи, проводилъ мысль о необходимости примѣненія у насъпрежде всего выгонной системы, введенія травосѣянія, известкованія и фосфорновислымъ тукамъ большого значенія не придавалъ.

Много лёть и много труда положиль я на разработку вопроса о фосфорновислыхь тукахь. Откуда взять фосфорной кислоты? Прежде всего—кости. Костей у нась много, кости пропадають безь пользы, кости вывозятся за-границу. Для того, чтобы кость вошла въ употребленіе, нужно было изыскать практическіе способы приготовленія костянаго удобренія и притомъ такіе, которые бы давали каждому возможность приготовлять удобреніе изъ костей у себя дома. Ва-границей костяную муку для удобренія приготовляють механическими способами на спеціально для того устроенныхъ заводахъ; при

этомъ способъ, необходимо кости, разбросанныя повсемъстно, собрать, свезти въ известные пункты на заводы, переделать муку и эту муку отправить въ хозяйство, то есть туда, откуда были привезены кости. Каждому понятно, что вся эта процедура страшно увеличить цённость пренарата, и дъйствительно, кости по деревнямъ можно скупить коптекъ по 10 за пудъ, а приготовленная изъ нихъ костяная мука возвратится обратно въ деревни уже только за цёну въ 1 рубль, даже въ 1 руб. 50 воп. за пудъ. Между твиъ, еслибы былъ дешевый способь превращать вости въ удобреніе туть же, у себя дома, въ деревнъ, безъ содъйствія механическихъ заводскихъ приспособленій, то востяное удобреніе обощлось бы хозяину много дешевле, потому что не было бы расходовь на собираніе костей, свозку ихъ въ извъстные пункты, перевозку обратно муки, причемъ кости должны пройти много рукъ и всё эти руки должны получить что нибудь. Нужно было отыскать такой способъ приготовленія востяного удобренія, который даваль бы возможность каждому мелкому хозякну, каждому крестьянину и такимъ образомъ передълать въ маломъ видъ на удобреніе то небольшое количество костей, какое онъ можеть собрать. Профессоръ Ильенковъ обратиль внимание на возможность разлагать кости бдкими щелочами и такимъ образомъ далъ основаніе для требуемаго способа. Я изследоваль действіе щелочей на кости при различныхь условіяхь и нашель удобный способь разложенія костей посредствомь поташа или золы и извести, для приготовленія тука, богатаго фосфорною вислотою и, кром' того, содержащаго известь, щелочи, азотистыя вещества, амміакъ. Самъ Либихъ хорошо отозвался объ этомъ новомъ способъ приготовленіи востяного удобренія. Разъ найденъ удобный практическій способъ, посредствомъ котораго каждый, какъ бы ни было мало количество костей, имъющихся въ его распоряжении, можетъ самъ у себя дома, въ кадочкъ, приготовить изъ этихъ костей тукъ, то нелвио было бы собирать кости, продавать ихъ на заводы, получать дорогую костяную муку. Нътъ сомнанія, что, когда придеть время употреблять костяное удобреніе, то его и будуть приготовлять по предложенному мною способу въ самыхъ хозяйствахъ.

Я произвель цёлый рядь опытовь, добился практическаго способа приготовленія костяного удобренія, способа, особенно пригоднаго для мелких хозяйствь, всёми силами старался пропагандировать этоть способь, но время еще не пришло и способъ мой осталсябезь приминенія.

Но востей вообще нельзя собрать много; костями нельзя восполнить ту убыль фосфорной кислопы въ почвахъ, которая происходить отъ мостояннаго вывоза изъ хозяйствъ хлёбовъ. Природа представляеть намъ другой источникъ фосфорной кислоты--- это залежи фосформовислыхъ минераловъ — апатитовъ, фосфоритовъ и т. п., которме могуть замвнить кости для приготовленія фосфорно-кислыхъ туковъ. Естественно, что отъ костей и перешель къ изследованию русскихъ фосфоритовъ, о существованіи залежей которыхъ въ губерніяхъ-Курской и Воронежской уже имфлись ифкоторыя сведенія. Я занялся наследованиемъ русскихъ фосфоритовъ и много поработалъ надъ этимъвопросомъ. Я изъйздиль несколько губерній, изследоваль залежи фосфоритовь въ губерніяхъ: Смоленской, Орловской, Курской, Воронежской. При содъйствіи моихъ учениковь, я изследоваль фосфориты тамбовскіе, нижегородскіе, московскіе, нашель фосфориты подъ самой Москвой, на берегу ръки Москвы, близь деревни Хорошева, сделаль десятки анализовь фосфоритовь, сопровождающихъ ихъ породъ, окаменвлостей и пр., сравнилъ наши русскіе фосфориты съсуфолькскими и арденскими. Изъ всёхъ этихъ изследованій и притель въ убъждению, что у насъ имжются такие запасы фосфоритовъ, что никогда не можеть быть недостатка въ матеріаль, для приготовленія фосфорновислыхъ туковъ. Наше земледёліе навсегда обезпочено въ этомъ отношении и мы имбемъ неисчерпаемые источники для удобренія, такъ что бояться истощенія намъ нечего. Громадивишія залежи фосфоритовъ у насъ тянутся на сотни версть и эти драгоценныя въ будущемъ для козяйства камни, употребляются для мощенія дорогъ (Брянское шоссе, шоссе между Орломъ и Курскомъ вымощены фосфоритами), для мощенія улицъ, для бута при постройкахъ, для фундаментовъ, сельскихъ построекъ. Пыль на нъкоторыхъ шоссе, уличная пыль въ Курскъ есть порощокъ фосфорнов вислоты. После моихъ изследованій составилась компанін для разработки фосфоритовъ и приготовленія изъ нихъ туковъ, и устроился ваводъ около Курска. Въ этомъ дёлё я никакого участія не принималь в объ участи завода ничего не знаю.

Фосфоритные туки, однако, не пошли, потому что время для никаеще не наступило, но опять-таки, какъ и относительно костей, я не сомнаваюсь, что наши фосфориты будуть имать гремадное значение въ будущемъ, когда земледалие подымется, когда земли наши будуть приведены въ культурное состояние, когда козяйство ныльется въ опредаленныя формы, когда прекратится теперешнее хищничество, гда каждый старается выхватить что можно, точно опасалсь, что воть-тоть ухватить другой.

Не для хвастовства разсказаль я здёсь о своихъ изслёдованіяхъвостей и фосфоритовъ, а для того, чтобы не подушали, что я оспариваю инёнія "Руси" такъ себё, зря. Не зри говорю я. Я имёго право говорить и говорю о деле, надъ которымъ потрудился самъ. Я давно, очень давно, когда г. Аксаковъ еще не трубилъ объ виллевскихъ тукахъ и не доказывалъ, что при содействіи этихъ туковъ даже кошачьи надёлы будуть давать достаточно хлёба для пропитанія мужика, понималь все эначеніе фосфорновислыхь туковь и, желая блага своей родинв, желая, чтобы она ввчно славилась своими буйными хлібами, работаль, искаль матеріаловь для удобрительныхъ туковъ. Искалъ и нашелъ, н знаю, какими богатствами мы обладаемъ. Болве даже, знаю, что нужно для того, чтобы эти богат-. ства не лежали втунъ. Я не только считаю себя въ правъ, но и обязаннымъ разоблачить недоучекъ "Руси", которые только накостятъ науку, которые стараются затемнить ясный вопрось о малоземельи, которне, иди въ разръзъ съ мужикомъ, работають во вредъ своей: родинъ. Благо нашей родины зиждется на благосостоянии массы земледъльцевъ; помъщичье хозяйство, "grande culture", не имъють у насъ смысла, не имъють "raison d'être" и суть только тормовы для развитія хозяйства страны.

Одиннадцать леть тому назадь, судьба меня бросила въ деревню и я сделался ховянномъ. Я сель на хозяйство безъ капитала, въ небольшомъ сильно запущенномъ имфніи въ 600 десятинъ. Я явился на хозяйство съ убъжденіемъ, что земли наши, вследствіе постоянной культуры хлібонь, которые всегда вывовились изъ иміній, сильно истощены относительно фосфорной кислоты и требують фосфорновислыхъ удобреній. Плохіе урожаи, которые я засталь какъ въ своемъ именіи, такъ и у соседникъ помещиковъ и крестьянъ, подтверждали это убъжденіе. Я даже началь съ того, что сталь скупать кости, пережигаль ихъ, мололь и сдабриваль полученной мукою навовъ. Скоро я бросиль это-хотя не отрицаю и теперь полевности такого и подобнаго искусственнаго удобренія—потому что обратился въ экстенсивной системѣ хозяйства, которая имъеть смысль и значение для цълой территоріи и разработка которой, по моему мижнію, представляєть общественный интересь, такъ какъ эта система можетъ быть примънена всвии, а не однимъ канимъ-нибудь лицомъ, хозяйство котораго состоить въ исплючительных условіяхь.

Я нашель свое именіе въ следующемь состояніи: песей вемли 450 хозайственных десятинь въ 3,200 кв. саж.; изъ нихъ подъ пашней было только 66: десятинь (около 1/1), такъ что всего 1/1 часть земли была ва культуръ, хотя вся земли удобная. Затёмь, въ именіи было еще 971/2 десятинь земли, которая когда-то пахалась; но потомъ была запущена, заросла березнякомъ. Изъ этихъ 971/2 десятинь 42 были закущены уже давно (лёть 40 тому), заросли берез-

някомъ и представляли порядочныя рощи, и 55<sup>1</sup>/2 были запущены послё "положенія" и представляли или чистые облоги, или мелкія заросли. Естественныхъ луговъ по рёчке и оврагамъ было до 40 десятинъ, а остальная земля была подъ лёсомъ и пустошами, которыхъ было до 40 десятинъ.

Воть въ какомъ состояніи находилось имініе въ 1871 году, когда я сълъ на хозяйство. Имъніе мое не изъ худшихъ, не изъ самыхъ запущенныхъ, а среднее. То, что представляло мое имъніе, представдяють и окрестныя имънія. Вездь такъ. Вездь количество земли, находящейся въ культуръ, составляеть лишь небольшую долю всей земли. Затвив, хорошо еще, если такое же количество земли находится подъ естественными лугами; остальное все облоги, пустоща, леса, пространства изъ-подъ вырубленныхъ лесовъ. Такія угодья представляють пом'вщичьи земли. Только на крестьянскихъ над'влахъ все распахано, за исключеніемъ неудобныхъ для культуры хлвбовъ низинъ, которыя ниходятся подъ лугами. Если мы возьнемъ сумму всёхъ земель, и господскихъ, и крестьянскихъ нашей губерніи, то увидимъ, что вся территорія представляетъ то же самое, что представляло мое имъніе въ 1871 году: культивированныя земли (считая вмъсть и крестьянскія, и господскія запашки) составляють лишь небольшую долю (много если  $^{1}/_{5}$ ) всвхъ удобныхъ земель, а затвиъ необозримыя пространства дикихъ, не культивированныхъ земедь: пуставовъ, зарослей, пустошей, выпустошенныхъ лѣсовъчи т. п. Что было въ моемъ имъніи въ 1871 году, то и на всей территоріи. Мое имъніе составляеть извъстную долю всей территоріи, и я полагаю, что только ту систему хозяйства можно будеть назвать раціональною и для той только системы стоило работать, которая будеть годна кань для моего именія, такь и для всей территоріи, находящейся въ такихъ же условіяхъ.

Что должень быль я дёлать въ моемь хозяйствів? Какую систему хозяйства должень быль я ввести?

Следовало ли мий оставить пустовать всё эти облоги, заросли, пустоща и пр., пользуясь съ нихъ лишь тою скудною растительностію, какую они производили бы, оставансь въ некультурномъ, дикомъ состояніи, и сосредоточиться на 56 десятичахъ, находившихся въ культурів, и вести на нихъ интенсивное хозяйство? Или следовало распространиться по всей новерхности, вести экстенсивное хозяйство, привести въ культурное состояніе всю землю? Я думаю, что прежде всего следовало бы привести въ культурное состояніе всю землю? Я думаю, землю и потомъ уже можно перейти къ более интенсивной системъ. Такимъ путемъ и шель въ своемъ козяйстві, такимъ путемъ иду

теперь и буду продолжать, и нолагаю, что въ такомъ только случав хозайство можетъ служить образцомъ для всей территоріи. Все, что есть въ моемъ хозайствъ такого, что не можетъ быть обобщено, не годится для всей территоріи, не годится для всёхъ хозайствъ (считоя всё хозайства въ суммъ: и мужицкія, и господскія), не имъетъ смысла, не представляетъ интереса ни для меня, ни для кого, не имъетъ будущности, не можетъ укрочиться и служить ко благу всей территоріи.

Положимъ, что я, напримъръ, оставилъ бы всю землю моего имънія въ дикомъ, некультивированномъ состояніи и завелъ бы такую
систему хозяйства: со всей земли собиралъ бы траку, которая родится сама собою, безъ всякой культуры, скармливалъ бы эту траку
скоту и весь навозъ, складывалъ бы на одну месятину при усальбъ,
и велъ на этой десятинъ интенсивное хозяйство, разводилъ бы, напримъръ, спаржу, шампиньоны, ананасы. Это было бы очень интенсивное хозяйство, оно могло бы быть очень выгодно для меня, но
что толку было бы въ этой интенсивной системъ хозяйства, какой
интересъ могла бы она представлять и стоило ли бы работать надъ
этимъ?

Оть этой крайности пойдемъ далее. Положимъ, что, сввъ на хозяйство, я занялся бы культурою распаканных уже 66 десятинъ и оставиль остальную землю пустовать. Съ пустующихъ земель я пользовален бы повосами, выгонами или крестьянскимъ трудомъ, сдавал эти земли нодъ уругу затёсненнымь на своихъ надёлахъ врестьянамъ. На раснаханныхъ же 66 десятинахъ завелъ бы интенсивную, многопольную, илодопеременную систему съ сильнымъ удобніемь. Для того, чтобы шифть много навозу, скупаль бы свно, жишки завель бы винокуренный заводь, на которомь переработываль бы массы хлъба и вартофеля. Я имъль бы массу корма, интенсивно мормиль. бы скоть, получаль бы огромныя количества молока и жавова, валиль бы навозь на 66 десятинь земли, привель бы землю вь огородное состояніе, получаль бы отличные урожаи. Допустимь, что такое хозяйство было бы выродно для меня; но затёмъ, что толку въ этомъ интенсивномъ хозяйствъ, какой общественный интересъ могло бы ово представлять? Что бы я ни сделаль, навикь бы результатовъ ни достигъ, ни для кого, кромъ меня, это ничего бы не вы выправания в примъръ съ меня не могли бы взять даже въ самой техникъ моего хозяйства. Возьку простой примъръ: я развожу племенной скогь и веду интенсивное скотоводетво; для того, чтобы ижить хорошее, нажное сано, а кошу траву очень рано. Никто не станеть отрицать, что такое стно превосходно, но нелъко будеть, если вто-нибудь станеть утверждать, что всё такь должны убирать сёно. Недёно было бы, если бы мы всё такъ убирали сёно, нотому что задача наша на сёверё производить какъ можно более влётчатки, производить массу корма, которую мы можемъ сдобрить концентрированными кормами, привезенными съ юга: хлёбомъ, жмы-хами и т. п. Баринъ, убирающій траву въ полномъ соку, постучаетъ менёе раціонально (для общей экономіи страны), чёмъ мужикъ, который ростить траву, чтобы имёть большую массу сёна. Точно-также, для общей экономіи, раціональнёе было бы, еслибы готовилось изъ молока, по русскому способу, топленое масло, которое унотребляли бы всёго нашей, чёмъ еслибы готовилось нарижское масло.

Наконецъ, редакторъ "Руси" думастъ, что раціональнье было бы, еслибы я завель такую систему: главную массу эемель оставиль бых пустовать, траву съ михъ продавамь бы темъ дуравамъ, которые содержать скоть и удобряють поля навозомь, уничтожиль бы скоть, какъ невыгодную статью въ хозяйствъ, и завелъ бы интенсивную систему, съ удобреніемъ помощію искусственныхъ виллевскихъ туковъ. Никакой ломки въ хозяйствъ, все осталось бы по старому: та же обработка, только вмёсто навоза поля посыпаются искусственно приготовленными по наукамъ и агрономіншь виллевскими туками, которые такъ облюбоваль г. Аксаковъ. Главное дъло, ни думать, ни соображать не нужно, всякий дуракъ можеть хозяйничать: сдаль вемлю крестьянамъ на обработку кругами, за уругу и покосы, купилъ на взятыя у земства въ кредить деньги виллевских полныхъ туковъ, носыналь ими поля и дёло въ шланё-урожай самъ-15, загребай денежки. Допустимъ даже, что такое хозыйство съ виллевскими тунами будеть выгодно (чего, однако, на самомъ дълв не будеть, и земство, открывъ кредить на туки для подобныхъ хозяйствъ, прогорить), но редакція "Руси" упустила изъ виду одну только малость: если всв ваведуть чакія :хозайства, то азотистых веществь для удобренін (сърно-кислаго амміава, чилійской селитры) не хватить даже для одной только Смоленской губерміи. Нельзя, почтенній пій господинь, трактовать о подобнихь вопросаль, не поучившись химіи, жотя въ элементарной школъ. Естественныя вауки не то, что другое чтонибудь; туть измышленіями силы не возьмень--- знаніе нумсно. Трубите, но на другой трубъ.

 ственными туками могутъ быть выгодны, могуть приносить выгоду козяину. Когда дёло идеть о выгодё для козяина, то и говорить нечего, котя едва ли будеть выгоднёе употреблять свой напиталь и интеллитентный трудъ на сельское козяйство, чёмъ на иные роды дёнтельности. Я полагаю, что гораздо выгоднёе будеть просто раздавать деньги въ займы, завести кабаки, арендовать казенныя земли большими участками и потомъ раздавать по мелочамъ крестьянамъ, которые, по глупости, все за землей лёзуть, или, наконець—въ особенности кому бабушка ворожить—служить въ банкъ или даже котьвъ каной-нибудь палатъ.

Но всё ли эти интенсивныя системы хозяйства имёють какое-нибудь общее значеніе и могуть быть образцами для хозяйства всей территорія? Какой смысль въ томь, что необозримыя пространства земли будуть пустовать, принося ничтожную пользу тою скудною растительностью, которую производять сами собою, безь всякой культуры, одичавшія земли, а на маленьких клочкахь земли будеть вестись интенсивная культура? Неужели не яспа вся неліпость подобной хозяйственной сметемы?

Не лучие ли было бы подумать о такой систем в хозяйства, при воторой бы вемли не пустовали, но на всемъ ихъ пространств нажодились бы въ культурномъ состояные? Такая экстенсивная система хозяйства, разъ она устроена раціонально, безъ сомивнія, будеть выгодиве для страны.

Когда и садился на хозийство, то передо мной стояль вопросъ: оставить ли главную массу моей вемли пустовать и на клочки завести интенсивное хозяйство, или утилизировать всю землю, расшириться по поверхности, всю удобную землю привести въ культурное состояние?

Я пошель этимы последнимы путемы, я сталы распираться поноверхности и постоянно стремияся наипростейшими, воёмы доступными средствами привести всю имыющуюся вы моемы распоражения землю вы культурное состояние, утилисируя ее соотвётственно ея качествамы. При этомы овазалось, что вси эта масса пустующихы у насыземель вовсе не представляеты безпледникы земель; это одичавшия безы культуры земли, которыя, оставаясь вы дикомы состоянии, вызалежи, накопили вы себё такой запасы питачельнаго матеріала, что, будучи подняты, даюты тотчасы же преносходныйніе урожам, накихыи при интенсивномы кознаствы межно достигнуты только сы бельшимы трудомы, да и то же вдругы. Я привель выше примёры того, что запущенная, одичавшая земля, не производивная ничего полезнаго, поросияя мхомы и щетиной, будучи воздылана, дала преврасный урожай льна и затёмъ урожай хлёба самъ-13, такой урожай, какого, при томъ же трудё и удобреніи, невозможно получить на старопахатныхъ земляхъ.

Опыть моего хозяйства убёдиль меня, что въ этихъ, повторяю, необозримыхъ пространствахъ заброшенныхъ, пустующихъ земель, втунь лежать громадныя богатьства, которыя легко, съ небольного сравнительно затратою, извлечь на нольку общую. Мы бёдны, у насъ нётъ хлёба, нётъ денегъ, а между тёмъ въ пустующихъ земляхъ громадныя богатства лежать втунё. Порядокъ ли это?

Система хозяйства, которую я веду, есть иногопольная, съ оставленіемъ земли подъ травами на долгій срокъ. Въ этой системъ хлѣба чередуются съ травами, между которыми главную роль играетъ клеверъ. Но, мало того, я считаю въ извъстныхъ случаяхъ раціональнымъ ввести въ полевую систему клуьтуру люса, такъ чтоби систематически хлѣбъ чередовался съ лѣсною зарослью. Напримъръ, по одной системъ, хлѣбъ воздѣлывается нѣсколько лѣтъ, затъмъ засѣваются травы и земля на извъстное число лѣтъ оставляется подъ травой, потомъ опять поступаетъ подъ хлѣбъ; цо другой системъ, послѣ хлѣба земля обсѣвается березой и стоитъ извъстное число лѣтъ подъ клѣбъ.

При обиліи земель, такія экстенсивныя системы съ травами или березовыми зарослями совершенно раціональны. Чёмъ оставлять земли пустовать безъ всякаго порядка, лучше вести на нахъ систематически даже хлёбно-лёсное хозяйство. Инымъ это можетъ поваваться смёшнымъ, но я утверждаю, что въ извёстныхъ случаяхъ введеніе систематической культуры березы, которая въ системѣ будетъ занимать мёсто клевера, можетъ быть очень раціонально. Такая, напримёръ, система: ленъ, паръ безъ удобренія, рожь, овесъ, береза на пятнадцать лётъ, покосъ послё корчевки и затёмъ опять ленъ и т. д.

Въ моемъ имѣніи, въ старину, нахадось въ трехъ подяхъ 163<sup>1</sup>/2 десятины. Въ 1871 году, я нашелъ въ обработвѣ всего 66 десятинъ, остальныя 97<sup>1</sup>/2 были запущены и заросли березнякомъ, 42 десятины были запущены недавно, послѣ положенія, и представляли мелкія заросли. Я началъ съ разработви этихъ 55<sup>1</sup>/2 десятинъ. Пронзводилась эта разработва такъ: гдѣ березнякъ быль уже довольно рослый, его корчевали, что производилось легко, такъ что хозяйственную десятину выкорчевывали въ 30 двей; гдѣ березнякъ быль мелокъ, его прямо подрубали: Мелкій березнякъ прутья, сунья сожигались туть же на мѣстѣ; изъ болѣе круниаго березняка выбирались дрова и этими дровами корчевка окупалась. Во время корчевки мѣсто на-

ходилось всегда подъ выгономъ для скота; на слёдующій же годъпослё корчевки, особенно тамъ, гдё березнякь быль густь и рослъ, появлялась прекрасная трава, при скосё которой получалось не менёе 15 копъ сёна съ хозяйственной десятины. Обыкновенно такой укосъ получался лишь первый годъ, какъ показали оставленные для опыта участки; слёдующіе годы укосы были уже гораздо хуже и затёмъ выкорчеванный участокъ даваль такіе же скудные урожай травъ, какъ и обыкновенныя чистыя облоги.

Взявъ послъ корчевки одинъ укосъ, участокъ поднимали и по пласту съяли ленъ. Послъ льна земля оставалась въ пару, слегка удабривалась навозомъ и засевалась рожью; после ржи следовалъ ленъ или овесъ, и земля поступала въ общій введенный у меня 15-ти-польный севооборотъ: 1) паръ, 2) рожь, 3) яровое, 4) паръ, 5) рожь, 6) яровое, 7) паръ, 8) рожь, 9) трава (влеверъ съ тимооеевкой), 10) трава, 11) трава, 12) трава, 13) трава, 14) трава (первые года на укосъ, потомъ на выгонъ), 15) ленъ. На распаханныхъ вновь земляхв, безразлично, были ли это чистыя облоги или варосшія болве или менве крупнымъ березнякомъ, всегда получались превосходныйшие урожан льна ржи. Урожан ржи, даже при слабомъ удобреніи навозомъ, достигали иногда самъ-12 при посвив 11/2 четверти на хозяйственную десятину. Такихъ урожаевъ, канје получались на вновь распаханныхъ земляхъ, я микогда не получалъ даже при сильномъ удобреніи на старопахатныхъ земляхъ, которыя засталь въ обработкъ въ 1871 году....

Для примъра, приведу результаты, разработки одного участка въ хозяйственныхъ десятинъ.

Эти пять десятинь были запущены, должно быть, тотчась послы, Положенія", потому что на нихь быль уже порядочный березнякь.

Въ 1876 году, участокъ быль выкорчеванъ. Зимою 1876—77 года выбраны дрова, весною 1877 сучья сложены въ кучахъ и участокъ окончательно нодчищенъ.

Въ 1877 году съ участка снято 75 конъ прекраснаго сѣна, подешевой цѣжѣ считая, на 75 р.

Осенью 1877 года участокъ подняжь шведскими плужками.

Въ 1878 году по пласту посъдиъ, ленъ.

. [

. . . , .

Получено: льняного съмени 23<sup>1</sup>/2 четверти на 235 р. льна намято 165 пудовъ на . . . 330 "

Всего съ 5 десятинъ на 565 "

Зимою 1878—79 года на участокът вывезено по 107 возовъ навозу на десятину, лътомъ 1879 года онъ подвергнутъ паровой обработкъ и засъянъ рожью по 1 1/2 гостверти на десятину. ржаной соломы 1,136 пудовъ на 113 "

Всего на 1,107 "

Въ 1881 году, три десятины участка были вновь засъяны льномъ, жоторый вишель очень хорошъ, даже лучше, чъмъ въ 1878 году и 2 десятины засъяны овсомъ, который быль посредственный, но не хуже, чъмъ на остальныхъ десятинахъ того же поля.

Танить образомъ, за три года съ участка въ 5 десятинъ, въ видъ съма, льна и ржи, получено на 1,747 руб. или по 349 р. съ десятины.

Чего еще лучшаго желать!

И послѣ этого участовъ остался въ обработанномъ видѣ, далъ прекрасний урожай ярового, земля на немъ не хуже, чѣмъ на старопахатныхъ десятинахъ. Обработанный участовъ теперь поступилъ въ общій сѣвооборотъ и нослѣ двухъ оборотовъ ржи будетъ засѣянъ клеверомъ съ тимоесевкой, останется подъ травой шесть лѣтъ и затѣмъ вновь поступить подъ ленъ.

Вмёсто того, чтобы нустовать, давать ничтожные укосы травы и производить лозу и березнякъ, участокъ принесъ огромное количество свиа, льна, хавба, соломы и сдълался производительнымъ. Участокъ этотъ слишкомъ хорошъ, слишкомъ удобенъ для того, чтобы быть подъ лъсомъ. Я нахожу болъе выгоднымъ, чтобы онъ быль подъ хавбами и клеверомъ, причемъ онъ будетъ постоянно въ культуръ и, слъдовательно, нотребуетъ удобренія. Но еслибы даже, по недостатку навоза или другимъ причинамъ, нельзя было продолжать культуру этого участка въ общей системъ хозяйства, то, взявъ съ него послъ корчевки съно, ленъ, рожь безъ навоза, яровое, стоило бы только оставить участокъ обсъмениться березнякомъ, что въ нашихъ мъстахъ, при обили березовыхъ рощь; совершается очень быстро, и запустить подъ березнякъ. Черезъ 15 лътъ участокъ опять могъ бы быть воздъланъ подъ ленъ и хлъба.

Воть какіе результаты даеть разработка пустующихь облогь. Спрашивается теперь, неужели же я должень быль оставить пустовать эти земли, съ которыхь такь легко и съ такимъ малымъ трудомъ можно получить массу льна и хлёба? Неужели же я долженъ быль оставить втунё богатства, которыя накопились въ брошенной зря послё "Положенія" землё за то время, пока она пустовала? Неужели же я долженъ быль, вмёсто того, чтобы пустить въ ходъ эти втунё лежащія богатства, вести на старой землё интенсивное хозяйство съ искусственными виллевскими туками?

Не говоря уже о темъ, что описанная система хозяйства вовможна, тогда какъ система, основанная на употребленіи виллевскихъ туковъ, невозможва, ибо азотистихъ туковъ не пватитъ на одну Смоленскую губернію, спращиваю еще, гот доказательства, что на старопахатнихъ земляхъ, при содъйствіи туковъ, получатся ири тёхъ же затратахъ такіе урожам, какіе получаются при равработкъ пустаковъ? Пусть редакторъ "Русн" докажетъ на дълъ, что участокъ земли въ 5 десятинъ изъ среднихъ крестьянскихъ земель дасть, при удобреніи виллевскими туками, такіе же урожам:

Мосму примъру последовали соседніе врестьяне. Они тоже стали брать на заброшеннях именіяхь облоги и селть на нихь лень и рожь. Тё деревни, воторыя поняли, какую Калифорнію представляють облоги, теперь всегда съ хлебомъ, заправились жонями, скотомъ, и богатёють.

Въ моемъ предыдущемъ (Х) нисьмъ я онисалъ "Счастливый Уголокъ", гдв престыяне стали жить на счеть облогь. Само собою разумщется, что нуживъ, снавъ землю въ господскомъ интини на годъ, на два, светь на ней лень, рожь, овесь, безь удобренія, выпахивасть, вытягиваеть изъ нея все, что можно, и тащить на свой надель, который удобряеть самымь тывательнымь образомь. Иначе мужикь съ чужой землей и поступать не можеть. Но еслибы эта земля была его, мужицкая, то онъ поступиль бы съ ней такъ же, канъ и я, сталь бы ее удобрять, ввель бы многопольную систему съ носъвомъ влевера и проч. "Мужикъ хоть и свръ, да не чорть у него умъ съблъ". Мужикъ вовсе не такъ глупъ, какъ думаетъ газета "Русь", въ каждой строчей ховяйственныхъ мамыніленій которой сквозить полнёйшее преэрёніе къ мужику, незнающему виллевскихъ туковъ и немецкикь агрономій. Мужикъ хоть и не читаль популарныхъ вниженокъ, изъ которыхъ вы черпаете вашу премудрость, но жонимаетъ по хозяйству и около земли побольше васъ. Да оно и помятно: мужикъ не на жалованьи живеть, а оть земли-матушки.

Въ теченіи 10 літь, я распахаль всі 55<sup>1</sup>/2 десятинь облогь и нустиль лежащее въ нихь богатотно въ обороть. И труда ваграчивалось немногимь боліє, чімь прежде, потому что, распахивая облоги, я въ тоже время засівяль старонахатныя земли влеверомь съ тимо-осевной. Количество ежегодно высіваемой ржи и прового не увеличилось, но увеличилось количество корма, а, слідовательно, учеличилось количество на произвочилось воличество на місті ничего не производившихь облогь явились клеверныя поля.

Клеверъ на старопахалныхъ земляхъ родится отлично. Мий случалось первый годъ получать до 50 везовъ съ десятины. Во второй тодъ получается отличний урожей теновесний. Потомъ, по мёрё того, какъ клеверь и тимовесний начинають випадать, появляются мелкія сладкія трави и бёлий илеверь. Черезь 6 лють я подымаю клеверьныя поли поды клёбь и, такимъ образомы, пока я раздёлаль всённустаки, у меня уже поспёли вь подзему клеверныя толя. Зомія темъ временень уже перелювала, наполных питамельный матеріаль, и даеть темерь послё клевера прекрасные урожай жейа и клёба. Хлюбъ после клевера родится лучае, чемъ на смарепахатных земляхъ.

При обиліи у жаст демли, теперь нустующей непроизводительно, такой серособороть съ посвиомъ транъ на долгій срокъ превосходенъ. Въ 10 літь и удвомль ноличество пакатной земли (было 66 дестинь, теперь: 1211/2), но все-таки и теперь у мени въ культурів находится лишь немного боліє 1/4 всей имівющейся земли. Какимъ же образомъ утилизировать остальную землю?

Луга не рака и рвамь така и должны остаться пугами, земля эта другого назначенія получить не можеть, потому что для хлабонашества неудобна. Для улучшенія этака луговь, я очистиль ихьоть зарослей лозняка, осушнаь канавами и проч. Луга эти дають 
порядочные укосы сана, котя и плохого качества, особіватаго, кислаго, годнаго тольно для лошадей. Конечно, луга могуть быть еще 
улучшены, но я считаю это даломъ преждевременнымъ, такъ какълуга эти и теперь достаточно производительны, а у меня еще многотакихы земель, которыя мембе ихъ производительны.

Затемъ остаются пустоша и леся. Пустоша — это пространства изъ-подъ лёсовъ, разделанным из покосы. Разделка эта производится такъ: если место высокое, то въ рубке меся, ломъ и сучья выжигаются и свется хивбъ (пиненица, ачмень), посив чего лядо поступаетъ нодъ покосъ; если же ивсто инзкое, то оно примо разбирается на новось, причемъ сучья и ломъ сожитаются въ грудахъ. И въ томъ, и въ другомъ случав пни отъ срубленныхъ деревьевъ остаются на 'мъсть, пока сами собой не выгніють, и трава косится между пнями. На пустошахъ сначала травы родится хорошо, по потомъ майо помалу выраживаются и дають, особенно по высокимь мёстамь, лишь скудные укосы; у насъ вообще замечено, что на пустошахъ травы родятся порядочно лишь до техъ поръ, пока не выгнічоть пни. Послъ того, увосы нолучаются ничтожные, пустоща заростають честиной и куманицей и представляють лишь скудные выгоны; въ особенности плохо родятся травы на нустопіамъ, которыя постоянно находятся подъ выгономъ и некогда не восятся, потому что скоть выбласть хорошую траву, а вследотіе этого еще сильней разростается няская,

несъфдебись; туть тоже явленіе, какъ при полків огородомь, гдів вырывають сорини траву, чтебы она не глуппила овощей, только светь полеть обратио, събдаеть харомую траву и черезь это способствуеть ростинудой; несъблобной.

Вак, моская дивиня сочь тизрядияе количество пустощей разнаго рада, и спарына, на которына дже травы выродились, и окажаты; навоновы, ежегодно раздальнаем синовыя пустощи. Ва другима вийніяхь пустощейнеще болбе, чама, у меня, и есть такія мастности, на вогорыма всановосы, на пустощахь; наконеца, така называемыя "отразви", "вашаши", топость немли, бывшіння, по "Положенін" на мользонацім прессынна, а темера оть низанотразанных, паса этоптаже пустопин Восоще, пустощи у насъ составляють развную; массу земельныхь: уголій. Доль: угилизировать запа дустощи—воть вопрось; воторый, по мосму мижнію, пачень важень.

- Припразделя подель вапущенных полей, меня особенно поражаль точьнфорть что всяни облоги, косились ли они до того или нъть, были ли чисты или заросли березнякомъ, есе равно, бевразлично давали одинавово пелинодънные урожан льца и хатоа. Деже такія облоги, которыя двими камион скудние урожим травъ такъ что и восить не стоило, будучи подняты; давали прекрасные урожам льна илвы опобенности живба. Фартъ весьма замвнательный, который пожавываеть, мета облам, дануще внудные укасы трав не аттага; что нитательнакот матеріаль фълцочив, вначить, достаночно, если получаются такіе великольциные урожан льна и хльба—а оттого только, что вемля задичала, оплочивне, задернили Если такія вывосивніяси облоги при расмашка иль отличные урожан хлаба, то цечему же не будеть того: же самаго на мустопахъ? А если пригразработив пусполей будуть получаться такіе же: урожан, какіе получаются на облагахъ, тоо вультура пускоптей будеть очень выгодна.

Производительность пустопен инчтожна: это плохой повось: и плохой выгонъ. Подвижеемъ пустопен, свемь день, рожь, по ней клеверъ съ тимореовной и запускаемъ подъ нокосъ и выгонъ на инсполько лютъ, чтобы опать потомъ поднять подъ лень. Систама съвооборота танал: денъ, паръ безъ удобренія, рожь, трава на инсполько лютъ, опать ленъ и паръ безъ удобренія, рожь, трава на инсполько лютъ, опать ленъ и паръ безъ удобрявать такую самоудобрительную систему, нри которой дочва удобрявать бы насчеть подпоченных слоеть. Для этого, инфинать пустопиь, взядъ съ нея ленъ, рожь, овесъ и потомъ обсёменить или дать обсёмениться березой и запустить нодь березнянъ лють на 15. Загамъ выбрать дрова и опать съять ленъ, рожь т. д. Система съвооборота такая: демъ, наръ безъ удобренія; рожь, овесъ, березнякь на 15 лёть, демъ и т. д. Въ то: врена, пона семыя будеть подъ березнякомъ, сиа удобритал насчеть подпочви опадамищимъ листомъ и вліяніемъ атмосферическихъ дъятелей. Въ сущность товоря, такая система и практикуется тамъ, гръ престыме занимаится полядками, срубаютъ мелкій березнякь, сожигають, съють одинъ
клібов и вновь запусвають подъ березнякь; только дълаются это простыннами неправильно, а такъ: что вихватиль то и ладно.

На первый разь, для испитанія, и распалаль самый пломой мустойной участокъ, заросшій: мхомъ и щетиной, намисийе, производительный изъ всёхь монхъ пустошей. Результать ирекрисини всё ожиданія; но всеобщему удивленію, участокъ даль прекрисини урожай льна и превосходивишій урожай ржич-самъ-13. Вы представите только себі: пустошь, совершенно пустан земля, йичего не приносищан и вдругь на ней отличнійная рожь самъ-13! И такихъ пустопівіту насъ пропасть, видино-невидимо, и цінность ихъ саман инчложная—5, 16, 15 рублей десятина?

Въ настоящее время у меня есть довольно большая мустовы, десятинъ 20, на ноторой ини уже вигнали. Пустовы эта дветь свиме скудные укосы свиа, 9—5 конъ съ деситини. А ее началь распаливать въ инивинемъ году — памется коромо, гиплые ини и норенья выворачиваются легко — и заведу на ней систему съвосборота безъ удобренія, съ ноствомъ травъ посла двухъ, трехъ клабовъ. Но маратого, какъ будеть разработываться одна пустовы, будуть носитвать другія.

По вырубей явса, я не оставяню вырублючения пространсива на запуствнін, но тотчась же разработываю иль на вожеси. Я считаю въвысшей степени нераціональнымъ такія пространства явъ подъ явсовъ, въ воторыхъ годами навонилась жасса перегном и почва очень
плодородна, запускать опить подъ явса. Гораздо выгодийе тотчасъ же
раздвлинать эти пространства на луга, подъ хлюбь, и пускать въ
культуру, а явса разводить на выпаханныхъ, вслощенныхъ поляхъ.
Съ проведеніемъ желёзной дороги, у насъ срубнени громадийннія
пространства явсовь и вся эта плодородивника земяя брошена и заростаеть всякой дрянью. Между тёмъ, свольно свид, сколько хлюба
можно было бы получить съ этихъ земель, еслиби приложить иъ вишь
котя только тотъ трудъ, которий прилагается теперь для обработим
плохихъ, выпаханныхъ земель! Нъмъ холяния для этихъ превосходнёйшихъ вемель, и эдростають онё лезой и осинивность. Нъмъ хозямия, такъ говорить и мужниъ.

Вырубленныя пространства я разділиваю, какъ обывновенно: низ-

кія міста разбираются, выбираются прямо подъ покосъ, высокія міста выжигаются на ляда и засъваются хльбомь. Туть я сльдаль только одно нововведение, которое дало прекрасные результаты: на лючить по хлюбу я' спю клеверь съ тимовеевкой. Это весьма важное усовершенствование при обработки клог. Клеверъ съ тимовеевкой превосходно родится на лядахъ. На другой годъ, после снятія хлеба, нолучается отличный урожай клевера, такъ что, несмотря на неудобство косить свъжее лядо, гдъ не выбиты еще мелвіе пенушкибольшіе ини не мішають — косить все-таки выгодно. Крестьяне охотно берутъ косить съ половины такой клеверъ на лядахъ. Такимъ образомъ, лядо съ перваго же года послъ снятія хльба дълистся производительными; но этого мало: при косьбв, вмвств съ плеверомъ срвзается и весь отростокъ, вся лесная поросль, такъ что лидо получается чистымъ и тотчасъ же образуется прекрасный покосъ. При обыкновенной же разработкъ лядъ послъ хлъба, трава ноявляется не сейчась, такъ что годъ, два косить печего и въ то же время идеть отростокь, лесная поросль, которую потомъ, когда появится трава, нужно вырубить, чтобы превратить лядо въ пуerominon nonces.

Не могу достаточно рекомендовать поствы клевера на лядахъ: это самый лучный способь разработки пространствы изы поды вырубленныхъ лесвъ. Я ветмъ реномендую этотъ способъ и стараюсь распространить его; подл'в дороги, идущей по моимъ пустопіамъ, я нарочно выжегь два ляда; одно засвяль клеверомь съ тимоесевкой, другое нъть, чтобы проходящие и провожающие могли видъть разнину: одно лядо чисто, зелено, представляеть прекрасный покосъ, другое поросло осинникомъ, между которымъ пробивается лишь скудная травка. Поствомъ клевера по лядамъ я достигь нетолько хоронижь пустопиных новосовь, но и хоронних выгоновь. Крестьяне очень житересуются такой обработкой лиды и женимають всю выгоду ся. Однако, примъръ мой не находить подражателей: землевладъльцы хозяйствомъ не интересуются и не занимаются, у престыянъ же въ надълань лядь ийть, а, осли врестьяне сиймають у пом'йщиковь на ляда пространства изъ подъ вырубленныхъ лесовъ, то, снявъ хлебъ, бросають жидо на произволь судьбы. Только одинь крестьянинь, купивштв вз собсинскиюсями землю, кочеть разрабатывать лядо по моему снособу: онъ выжегъ лидо, засъяль его рожью и просиль меня выписать для него къ веснъ свиянъ клевера и тимоесевки.

Вотъ системи хозайства, которую я приняль, и думаю, что при обиліи вемли, недостаточной разработкі ен, слабости пахатнаго слоя, накажой иной пока системы принять нельзя. Не естественніве ли,

при обиліи земли, прежде всего воспользоваться таки богатствами, которыя лежать въ ней втунь. Нужно вести экстенсивное хозяйство, но, конечно, нужно вести его правильно, не хишнически, не истощать громадное пространство земель для того, чтобы, переудобрить отдельные клочки, а равномфрно, распредблять удобреніе но всей земль. Я распахиваю пустовавшія і земли, извлекаю то, что наконилюсь въ нихъ подъ вліяніемъ атмосферическихъ дблтелей и удобрию ті же земли, распредбляя удобреніе въ правильной системі, на всер находящуюся въ культурів землю. Я всю мою землю стараюсь привести въ культурное состояніе и сдблять въ то же время одинаковного по качеству, тогда какъ вообще въ нашихъ хозяйствахъ оставляють главную массу земедь въ некультурномъ состояніи, извлекають изъ нихъ что можно и на счетъ ихъ удобряють небольніе, кусствомъ пізь вся разница между мониъ хозяйствомъ и козяйствомъ пізьой территоріи, хотя бы, наприміръ, Слоленской рубернів.

То, что въ маломъ видъ представляло мое имъню, представляетъ и вся территорія, напримъръ, Смоленской губерціи. Если мы осединимъ въ кучу всъ земли, и помъщины, и крестьянскій, будемъ разсматривать ихъ въ цёлой совокупности и посмотримъ, какія угодья представляетъ вся территорія въ цёлости, то найдемъ, что вся территорія представляєть то, что представляло мое имъніе до 1871 г. Угодья всей территоріи состоять изъ слёдующихъ настей:

- 1.) Старопахатныя зенян, находящіяся въ культурі, удобраємим и засіваемыя хлібами. Эти одинственно находящіяся теперь въ культурі земли (крестьянскіе наділы, небольшіе клочки пахатной земли въ поцінцичьихъ имініяхъ, още продолжающихъ вести корніство) составляють лишь небольтую долю всей территоріи.
- 2) Облоги,—зацущенныя цость "Полеженія" нахотныя земли поміншчьих имінахь,—отріванныя оть престыннь полевыя земли. Количество такихь запущенныхы цахатных земли, не находящихся въ постоянной правильной нультурі, полагаю, будеть вдвое болісь чімь количество старопахадщих земель.
- 3) Дуга по ръкамъ, ръчкамъ, оврагамъ, инэнчи на крестъянскихъ надълахъ,
- 4) Пустоща помінциви, "огрівни" отв врестьянсних в наділовь. Этоть родь угодій преобладающій занимаєть огромныя пространства. Есть містности, вы которыхь, кромі пустощнихь, никакихь другихь повосовь ність. Эти містности боліве всего страдають недостаткомъ кормовь, навоза и къ нимь то моя система навболіве примінима.
- 5) Пространства изт подъ вырубленных лисовъ, большею настію брошенных зря, и даже не разрабатываемыя на пустошные покосы

они имъють ваную-либо цвиность.

Система хозяйства, которая ведется на всей совокупности этихъ селеть, та же, какая велась въ моемъ именіи до 1871 г. Въ жультурь находятся только старопахатныя земли, которыя удобтинотел навозомъ, получаемымъ изъ свна, собираемаго съ облогъ, лувовь и пустоней. Значительная часть этого сына поступаеть на **простывнение** надвлы, потому что обывновенно господскіе луга убифацион престыянами изъ части. Такъ какъ престыяне для прокормле**тія своего скота (коней) неминуемо должны получать с**вно извив (на надывать почти изть луговь), и такь какь крестьяне хлаба не продажеть, но еще покупають для собственнаго продовольстія, то съ тростывневижь надъловь ничего не вывозится, а, напротивь, ввозится на никъ извив: Возможностью такого ввоза со стороны обусловлижиется возможность престъянского хозяйства, и чёмъ эта возможшесть болье, тыть выше хозяйственная зажиточность крестьянь. Гдв апрестывне почему нибудь не могуть ввозить извив на свои надълы, тами дозниство престыянское въ упадкв, а темъ болве тамъ, гдв жрествяне должны вывозить, напримёръ, продавать, для уплаты не помурных платежей за землю, съно въ города или употреблять **месь навозь на** коноплиники и продавать пеньку, коноплю.

Всв эти, какъ господскія, такъ и крестьянскія, составляющія пертый разрядъ угодій, старопахатныя земли удобряются на счеть лутовъ, облогъ и пустотней. Увидавъ, какую пользу можно извлечь изъ сторы, мужики сильно взялись за распашку запущенныхъ помъщичьжить полей. Въ настоящее время всюду стали делать то же самое, что **ж дёлаю** въ моемъ хозяйствъ; крестьяне снимають въ аренду облоги **че номеничених именіях** и сеють на нихь лень и хлебь. Во мнотихъ имвинхъ хозийство совсимъ прекращено, въ другихъ чрезвычайно отраничено и обработывается лишь такое количество земли, какое можно обработать за отрёзки; свободныя же земли, уже отдохнувшіл, снимають крестьяне, распахивають, выпахивають и бросають. **€ходство между моимъ хозяйствомъ и хозяйствомъ всей территоріи огра**тичивается, однако, только темь, что, какъ я распахиваю запущенныя пость положенія поля, такъ и по всей территоріи распахиваются такія же ноля, но даже начинается разница. Распахивая новыя земли, я ихъ трисовдиняю къ старопахатнимъ землямъ, привожу въ культурное со этолніе, ввожу въ общую систему и, засввая новыя земли льномъ, живбами, въ то же время засъваю старыя земли травами, чтобы онв, фетавиясь подъ травой; отдохнули и потомъ смёнили новыя земли, жетда тв, пробывъ известное время подъ хлебами, поступять подъ

травы. На остальной же территоріи ділается не такь; крестьяне, снявь вь аренду новыя земли, распахивають ихъ и засъвають льномъ, хльбомь до твхь порь, пока не истощать, а затыть бросою Все, что извлекается съ этихъ земель, идеть на удобрение престыянскихънадъловъ, за исключеніемъ небольщого количества почвенныкъ частицъ, продаваемыхъ съ льномъ, съменемъ и отчасти хлъбомъ. Такимъ образомъ, часть земель истощается и на счеть ен удобряется другая часть, на которой ведется болье интенсивное ховийство. Слыдовательно, распахиваемыя нови не поступають въ культуру н. расв выпаханныя, забрасываются, после чего надолго остаются непроизводительными, пока не придутъ вътакое состояніе, чтобы быть редишим для новой распашки; старыя же земли, хотя и удобрящися на счеть распахиваемыхъ новей, но не приносять того, что она могли бы дать, не дають того, что дають у меня старыя земли, оставаясь ивителное время подъ травами, пока распахиваются нови. Пространство земли, состоящее изъ старой пахоты и новей, въ теченіи нъскодькихъ лъть у пова даеть много болье, чьмь такое же пространство, состоящее четь крестьянскихъ надъловъ и арендуемыхъ ими новей. Все это премеходить оттого, что нови принадлежать одниць лицань, а атарыя земли другима. Крестьяне не могуть поступать такъ, какъ и потому что арендуемыя ими вемли не ихъ земли, даже не могутъ быть ими взяты въ аренду на долий сроко, не могутъ быть присоединены ими къ своимъ надъламъ для общей правильной систематической культуры, какой следую я. Естественно, что врестыяне истощають ареидуемыя чужія земли и на ихъ счеть удобряють, скажу: переудобряють, свои надълы. Понятно, что это будеть продолжаться до такъ лоръ, пока земли, такъ или иначе, не помадутъ въ ружи крестыянъ. Крестьяне отлично понимають все безобразів такого хозяйства, вы невыгодность его для государства и по своему выражають это, говоря: Царю въ убытокъ, что земли пустують. Царю въ убытокъ текой непорядовъ.

Пустошныя земли до сихъ поръ крестьянами подъ раснация въ аренду не берутся и снимаются для покосовъ; но тъ пустощные земли, которыя покупаются крестьянами въ собственность, ижи распахиваются подъ хлёбъ. Пространства изъ подъ вырубленныхъ късовъ крестьяне охотно разбираютъ, если они годны на ляды, вижитаютъ, съютъ хлёбъ, два, но потомъ бросаютъ, не засъвая ихъ но хлёбу травами, какъ это дёлаю я.

Изъ всего этого мы видимъ, что по всей территоріи ведется меправильное хищническое хозяйство; крестьяне, сниман въ времли земли на короткій срокъ, стараются только извлекать ната этихът чеотупать по- проток проток прина прина проток проток прина проток проток

гуть никанія інеовы, связды, вышками скотовь и прочія затім. Единственнові средство для моднятім наймто хозайства, котороє вбыточно
и для земления діялица, на для земледівнору вто устроить діяло такть,
члебы вемлю перешли ком пастапнему козанну, къмужику. Мужикъ
съумбеть извлать извините польну. Крестьяна все это отлично видань и панимають, я съ часу на част ждуть милости: Убіндены
крестьяне, что это милость будеть полинапная, и они повсем бетно
омерінию повсем все на повсем все отнежно отнично отнично повсем все отнично отнично отнично повсем всеть.

· - Ментра либорализма утвержден чистединственное городство для; поднятія нашего хозяйства-ото уведиченіе крестывномикъ маділовъ, мосбицет перекоды эскии не руки венедыльщесь. Не нана "либераль", а привы объемы, говорю и, что у нась до трхъ поръ на будеть нинавого ховяйственняю перадка, что болавства наши будуть дежать вийнь, пока зомли не будуть принаджешать демы, ко икъ работаеть Мивимонуть вопразить, однамо, помему же я не допускам позможности подпатія, повящегня посредствомь развитія помінцичьмую ховяйствь, такъ называемой "grando culturo". На это и скажу, что "grande cul*тычан грановина этралько прил вушавине пнеста*, а у насъ: тадого киожка вість чели очень мако, да не мелотельно, минобы она была. Нолья же очисть десятока-другой процевтающихь до поры do кре-MPMM TOSPROTES, THE CHOTOPHINE ALIPPIPELLED H CROC; M. ALE FOTOPHING жаствети: жастройъ. Ну что: внаната: эти несколько хозийствъ среди торы депринентиненный кориторы депринентиненный породи породи депринентиненный породи жоры своимы эладельнамы, безноленно для собя зажимають крестьинь, H BREER B. BERNOWS J. J. GOSMADOMO: GONTHUM - SOM LED?

от Крапосиновичраво пало, катего съ нише пало, домещиче хозайство. Домеба года существовала навастира система. Помещике на спосии с шийни быль авлесвелине навастира поличества руче, имилична спосии неправанть, коме межение при креностиомъ, права поимилична порожий займанть устраналь общеновенно свои, отнощения тещем преспециаль и было, отнедано дочно определенное количество земина поторка обышийнения такъ, и называлась крестьянского земиес; кресствие соми: фасторинения, отн работы на момещиных подяжь, инивотноствия чество работникова съ лошадьми и сруділми и содермали отнит работникова. Часнь, креспецию, жозаева, жили въ своей, деревий, иногда версть за 20 и болйе отстонщей отъ госидските дома, вели свое хозийство самостонтельно и были до инвестной ответной ответной ответной ответной ответной ответной ответной ответной ответной инвестной ответной инвестной ответной инвестной ответной отв

Съ уничтоменіемъ враностного прина вси эта система рушилось и сдалалась невозможною, и все козяйстно страны должно было принить новыя формы. Но остественно, что люди; сжившесть съ учанфоты ными порядками, желали, чтобы эти порядки продолжались. Дубимали, что и посла освобожденія врестьянь будуть продолжались ту же или подобные порядки, съ тою только разницей, что видого правницей постныхъ будуть работать вольнонаемние рабоче.

Казалось, что все это такъ просто выйдеть. Крестьине нолучать небольшой земельный надёль, который, притемъ, будеть облежены: высовой платой, такъ что врестьянить не въ состояний будеть сънадела прокормиться и уплатить налоги, а потому честь акрейдолжна будеть заниматься сторовними работами. : Номинани получать плату за отведенную въ надъль землю, ховяйство у никь встанется такое же, вакъ и прежде, съ тою только разницею, что выбох сто пригонщиковъ будуть работать вольнонаемные батражи, жажимаемие за обровъ, которий будеть получать за отопожную землю Все это казалось такъ просто, да нь тому же дунали, что если ств. нуть хозяйничать по агрономіямы, замедуть машины, финаучению фр иныхъ скотовъ, гужно и суперфосфиты, то хозяйство будеть пати шины лучше, чемь шло прежде, при крепостномъ приве: Въ начале фине CHRISHO MHOLO HORMLORP SEBECLE OCADEMEOS, HOSESCLEO CRIMENTARIOS и агрономіями, но всё эти попычки не привели из: желестому пред зультату. Чисто батрацинкъ козниствъ у наст ивик. "Grande culturu": сь работающими въ хозяйств вольнонаемними ботраними опивались: невозможною, потому что она требуеть безземельного жиссома, такого. кнекта, который продавиль бы хозянку соно дунку, а такого кнекты не оказалось, ибо каждый мужих самь хозяния. Количнотва обещей:

meathenings recensing of been differentiated in the commence of the commence o TOYO, MUOON . LOCTREETS MONTHENERIC MIPOHESTAS DESCRIPTIONS DESCRIPTIONS . приченить и мовийствъсий поглощается фабрикания, и заводами, угородами, востиния на нестрания противания противания протива протива протива протива на нестрания при нестрания при нестрания при нестрания нес «поянитенто инежию, свясского бозирока, инжиод! А. бези и вто прочmaro. Reexta, to reserve manyth: namera directo carpanaco to sestimate a жання-шабудь жаннай майтий в Россий в ав намож аз В стар му Ha bupyvey hométonuerma xobinicibame nipanico +4- 600 roxeleo. 2002-CONTROLLING TO THE CONTROL OF BUILDING CONTROL OF THE CONTROL OF T эсиди. и, главиос, просионы обыли блиниванные вого простое Земли. у мужика мало; податым менуда, жаты цигоновы; нать ласу маже : провы::Веймы этими пужно раздобываталя супсийнения: Вушне STOR-TO MYREAU IN OCHQUARARAL INSPERDAÇÃO RELIGIO DO MUNICIPA DE SONO ства. Помінциви: оставній вомення; запроненій роформій во промінство, уменьшили запапии жостами: вестромовийством сдавали вемли лиссобран -ботку престапниты съ вки оруділми и всивальни, одбивно, за извисоную плосту демьгами, линопами, лисопами, пресона, покосами и дел п.: Негобраборывающіе топим в побразовин земли на насквиживаний хозийствого вичество выполнять в постой возмения и возмения выполнять в прости в при в прости в при в при в прости в прости в при в прости в при в при в при в при в при «брабочку нюмъщичьей», земви правид по пуродоми Человени, «воторий CREEL MOSSEHES, CAME BRIGHTS ROSSECTROUS TROUBLE TO MY NOOP TO MANUAL мается времение. на рабочу --- это уже ше вычетия и напимими основаніякть минополирочнаго создаты пув ковяйства правода. Есль пумізабереты: работу, ин дешено береть; силь нуждини не береть. Чтобы имбат рабочихъ на страживенирема, пужно подвабилить нать св вими, жотому что, разъ посмвать живбылужениест женойдельный чужую работу: у каждаго посивваеть спойлальсь Вев. помниление мужикаживанна наонится нь тому, маккобы сперзанабаритеся выработу быть ·спободниць: лётони увь осграду комфило претфрифванть типаь. Оси сфжавнить проболу вляневоего совяйнувані Велиневоевський видано пон м'і діккольні заправа заправні заправні заправні за править заправні за править за прави купачества. Песть при нимании поравино висино выгожник, покосами мам. оннымви чёмкь заствемильн муссеранны, адинесты мичиныю побет; десь двик комужий, превиние берукий покищичко превини в побрабовите неньзя. ватьения — кастберуны ... Допью дастовы чиродаже информа милнот регостья пород местемутренни и фестомнетном живи, выпусмо, nuns: ond pacno soucemus na omnosuen ire sus Apecaniniteurs.: uadus ama: on mat. спольно записия принципальный на выправонновъ, не в в виничний за работновъ, не

дурь у пом'вщика рабочи, запаса ляючее съ вимук уродился хивоъ, подо-

men loponie sepecorriminato de henumentes Lerocare tyra monque

воть, правильное повийство? Мужикъ:постолнео стремитол: освебодиться оть набалы; она работаеты нь поменцичение хазайствахь полько врет менно, слученно, закабенняев по нужде. Одолеветь ими не одолеваеть муживь, а нес-чени въ изине концовы подривается поменцичья "grande culture"... Одолбать мужими --- онь самъ увеличиваетъ позайства; не одоживничной уническаеть козайство, бросаеть звилю ж уходить. И въ томъ, и въ другомъ случать, помъщикъ остается ни съ чемъ. :Поэтому-то помещичем конайства: годе отъ году все надають, сопращаются, уничтожаются, и вениераздёльциг нерекодять сис спочё эрмель: въ эренду пвалвиния. Если вне поторыя. жевяйства: индержатся-пыа двач жа три. Ужада:батраковъ тквалити:---то: это чистая: слу⊱ . вайность; не то прочесто прочесто не не не пред не пре Бевъ динжа петиожеть бить правильнико, прописто хозайства Предт ставьте себълнго ме било би лидей; криорые ины чиновничьей службы одължи бы осба профессион Предстаные себь, что нев интелентеляиме люди. были: бы.: люди. вольные, занименись бы своими делеми; евонии козайствеми и; полько нь случей, нужили; временно; мениме лись бы на службу въ чиновижен. Неуромай, чорговый кравись, дорополияна --- промасчы желенщикь послужить для чого, чтобы перебиться, ноканоправится дёма. Мрежай, хороно научь вения торговым и принежать на прости по предоставления в принежать в пр нусто. Ну, чили же бы шля погда служба? А вёда повойщичых personde culture" nancennem me prancer musume monumenim.

-- Палежимы, что: женянна ней науки знасть, велициагроновии перензопейь, и за время; нома еще было можно экправитеся, устромив дозайсяво; хибая проментали вко-прави шелющим, скоты по нолник ком
дать: тучные, нопесетоки вко-прави шелегроено на меске. Нукта у
нека прочения пинекта, попорый бы продвик ску свою дужу навсегда;
коги бы даже и пастроного. Демо муть ме на прочестих
мужект капиракта задерому. закабавается; по души, во-первыкть, ме
нродается показання кашь ження прочение от скоемъ хозяйстве; и вовторыкта свания кашь ження прочение.

Да: и толощь опазаты просменні (смотрівть: на росконный жлеворы, кать нотите становить бо попь. на десятині; по радость, кать нотите отраждення при неді пункня Михайла, съ зним закабаливнагося на уборку шкевери. Не радуенся Михайла, тлидя на побручій каст верх; на укаст стопть опа нередъ этой шкесой травы, которую стадожнень спосниь и убреть. Душать туть, однаве, нечего: обязался нужно спесить; такть волостной, мировей, урадини, члень, произвещимень... Положими, баршить добрый, самь помимаеть, что клеверу нареджаєть насть наста, чле ваятам вине замой плата: нала и прибавляєть

Михайлів рубль-другой. Мужикь радь, кланавіся, благодарить добраго барида... Но вогь опять зима, пришло время сдавать гработы, баринь добрый не обилить, но Михайлы міть.

— Ныньче я не возьму, весело товорить Микайла: — наньче я слава Богу, сь хлёбомы, немечку предаль, подати уплатиль, клё- бущия есяь.

Агрономія — прекрасно. Для агрономін однавая муметь мужикь но мужикь самь едрономь; праводить? Чтобы шли вей эти агрономіи и! "grande culture", лужно чтобы у мужика не было хлібат чтобы мужика быль, жы нужий. Опо правда, что по-русски, поправты по-бежесви, мошно, дог, извістной степени вести ходайство; но тольне нирь нивего на стремиться путрочинь, води ходайство; но тольне нирь нивего на стремиться погоричского проческих врестьямь; но, по мосму, это надіналь оборвалесь на бебринскомь и фишерь; да и до тольно посому, что они ходаль завести проченую экономію. Почему бобринскій тафишерта до наделю всехо номіт условів, доляемы, вы полостнить почти по-же самес дісли пересмотріжь условів, доляемы, вы полостнить правленіямы, оробенном всяко всяко условів, которыя сділяны, мощемис, що всярітится пропасти такихь условів, которыя сділяны, мощемис, що всярітится пропасти такихь условів, которыя сділяны. До наделя быль за поторы поторы за тольно почем поче

Бобринскій хотфиь устроную праціональное правийство на подобісападнотевропейский», съ: машинами, съ: раніональными: сфиооборотами и др., и пр., Заврети ховайно взилси пемець финерь, обымновенный и намень почему процему процему процему предости постайство? Деруновы, Разураевы, Колупасры ведь подавиствують, почему женФишеру не хозданичать? Конечно, Дерумовъ берепол записвайство, мерекрестясь, а финерь не перекрестилов Дерумовъ пило какомъ прочцомъ апрономическомъ ховайстра не думараты в фишеръ хотваъ устроить прочную инисциую агрономию. Деруновь перепреспится, урветь, ухватить, высреть, и поныва пропь, а то и такъ осщить, сосеть; но дёло въ томъ, что Деруновы все но Божески, съ проскомъ, Дарудовь свей да тому же ченовекь, риссий: памине, кай смутоперицься, будеть данать по-Деруновеки Деруновь делесть по-Пожески, РСОПИЯ СОВЪСТЬ: ИИ СУДОНЬ, НИ ВОНТРАКТОВЪСТИИ БУМАГЪ МНОГО МИЙПОС ери ў него: ость толская внира, втерохорой крупными ликораминая писано: Потрава, помитрить полетия. Приния пора важеть косить, жать, флуть Деруновскіе молодція по деревнамо народь вид гонаты, и идурь Ираны Детровы восить жаты Пашуты мосяты жилуры. а тамъ въ книгъ все стоять нескончаемые полштохи и селетки. У

Дерунова все вдеть навъ по маслу; дълается все по-Божески, но душъ, безъ судовъ. Молодин вздать по деревиямъ "во-врема". "За тобой должовъ есть — вези-ка къ намъ немечку". А тамъ, нуженъ ножь весну живоъ или политофъ къ правднику. Деруновъ не отказываетъ, развъ что посрамитъ маленечно того, ито проинтрифияся чънъ. Идетъ все своимъ порядкомъ, по-Божески, по-душъ, чисто, хорошо, ни судовъ, ин с

Если такъ, по-Божески, по душъ, то можно даже и маленъкую агромомію разцести, не прочную, конечно, а такъ себъ, Вожескую.

Но разви Вобринскій моги перучить свее хозяйство каному-пибудь Дерунову?---онъ въдъ котъль настоящую, прочную агрономію завести, ивмецкую. Взялся Фишеръ и сталъ орудовать. Нвиецк, конечно, поняль, что прочную агрономію нельзя завести безъ кнехта, безъ настоящаго внекта. У крестьянь же кстати надъли кошачьи. Ну, и началь нізмець орудовать, думаль, должно быть, прочнаго кнехта устроить. Взился за дело по-пемеции, съ судами, съ буматами, дуналъ все покрытие сдълать и обервался. Не перекрестись ивмецъ за дъло взился. А за что оплевали? Ва что? Что делаль немець, то делають Дерунови, то деленть вси; ну, положимъ, не такъ натягивають, а мо существу-то жее то же; у иница только хитрости, такъ сказать, не жватило, слишкомъ прямо орудоваль, не нерекрестись. Чтоби вести хозяйство безъ агрономіи или но агрономіи, недостаточно им'єть только землю, манчики, --- нумень още мужикь. "Дикій баринь" думаль было безь мужние обойтись, да и побстыдился. Нужень мужикь, а MYMMED-TO CAMB MOTOR'S GIVEN XOSHHUOMB, & RHOATOMB GIVE HE XOTOTS; это не то, что интельпечеть, который въ какіе угодно кнехти готовъ идти, линь бы тожью имъть обезпеченное ноложение. У люторичскихъ крестьянъ нищенскій, конкчій наділь. "Крестьяне" не могуть жить "надвломъ", говориль на судв адвокать люторичскихъ крестьянь:---работа на сторонь и на нолихь бывшаго помещика для нихъ неизбътна, тъ тей они тиготъють не какъ вольно договаривающіеся, а какъ новольно принуждаемию, а въ этомъ идея и симслъ системы, практинуемой управляющий графских имвній.

Туть причиною нищенскій, конівчій наділь. Крестьяне не могуть жить наділомі, работа на нем'єщика для нихь немобіжна и работають опи не какь вольно договаривающіеся, а какь невольно принуманемие, мострів же мужним работають, какь вольно договариважийств? Мужнив-козяннь, им'ємпій свое хозяйство, нивогда не работаєть на господскомь полів, какь вольно договаривающійся, а всегда какь "чемольно принуждаемий". Кто же, ниви свое хозяйство, вою низу хліба, добровольно оставить свой хлибь осыпаться и фідеть убирать чужой хлібь?

Что нибудь одно: или мужицкое хозяйство, или "grande culture". Иные думають, что хорошо, но агрономіи организованная "grande culture" можеть платить мужику болье, чыть онь получить изъсвоего хозяйства, такъ что мужикъ будеть бросать землю, чтобы идти батракомъ въ "grande culture", подобно тому, какъ иногда бросаеть землю, чтобы идти въ фабричные, въ прислуги, въ интеллигенты. Не говоря уже о томъ, что вовсе нежелательно, чтобы "grande culture" обезземеливала мужика, я думаю, что этого не можеть быть и не будеть. Теперь мы такой "grande culture" не видимъ, а видимъ только неимъющія будущности, случайныя, кулаченія хозяйства и массу падающихъ хозяйствъ, земли которыхърсхищаются выпашкой.

Сторая помъщичья система послъ "Положенія" замънилась кулаческой, но эта система можеть существовать только временно, трочности не имветь и должна пасть и перейти въ какую-нибудь иную, прочную форму. Еслибы крестьяне въ этой борьбъ пали, обезземелились, превратились въ кнехтовъ, то могла бы создаться какаянибудь прочная форма батрацкаго хозяйства; но этого не произошло-падають, напротивь, помѣщичьи хозяйства. Съ каждымъ годомъ все болве и болве закрывается хозяйствъ, скотъ уничтожаетс и земли сдаются въ краткосрочную аренду, на выпашку, подъ посъвы льна и хлъба. Пало помъщичье хозяйство, не явилось и фермерства, а просто-на-просто происходить безпутное расхищениельса вырубаются, земли выпахиваются, каждый выхватываеть что можно и бъжить. Никакія техническія улучшенія не могуть въ настоящее время помочь нашему хозяйству. Заводите какія угодно сельскохозяйственныя школы, выписывайте какой угодно иностранный скоть, какія угодно машины, ничто не поможеть, потому что нътъ фундамента. По крайней мъръ, я, какъ хозяинъ, не вижу ни-🕆 🗠 Возможности поднять наше хозяйство, пока земли не перейдуть . љ руки земледъльцевъ. Кажется, что въ настоящее время и всъ это начинаютъ понимать.

• • , - ,

Remer de la company de la comp 

( Z

• . . 



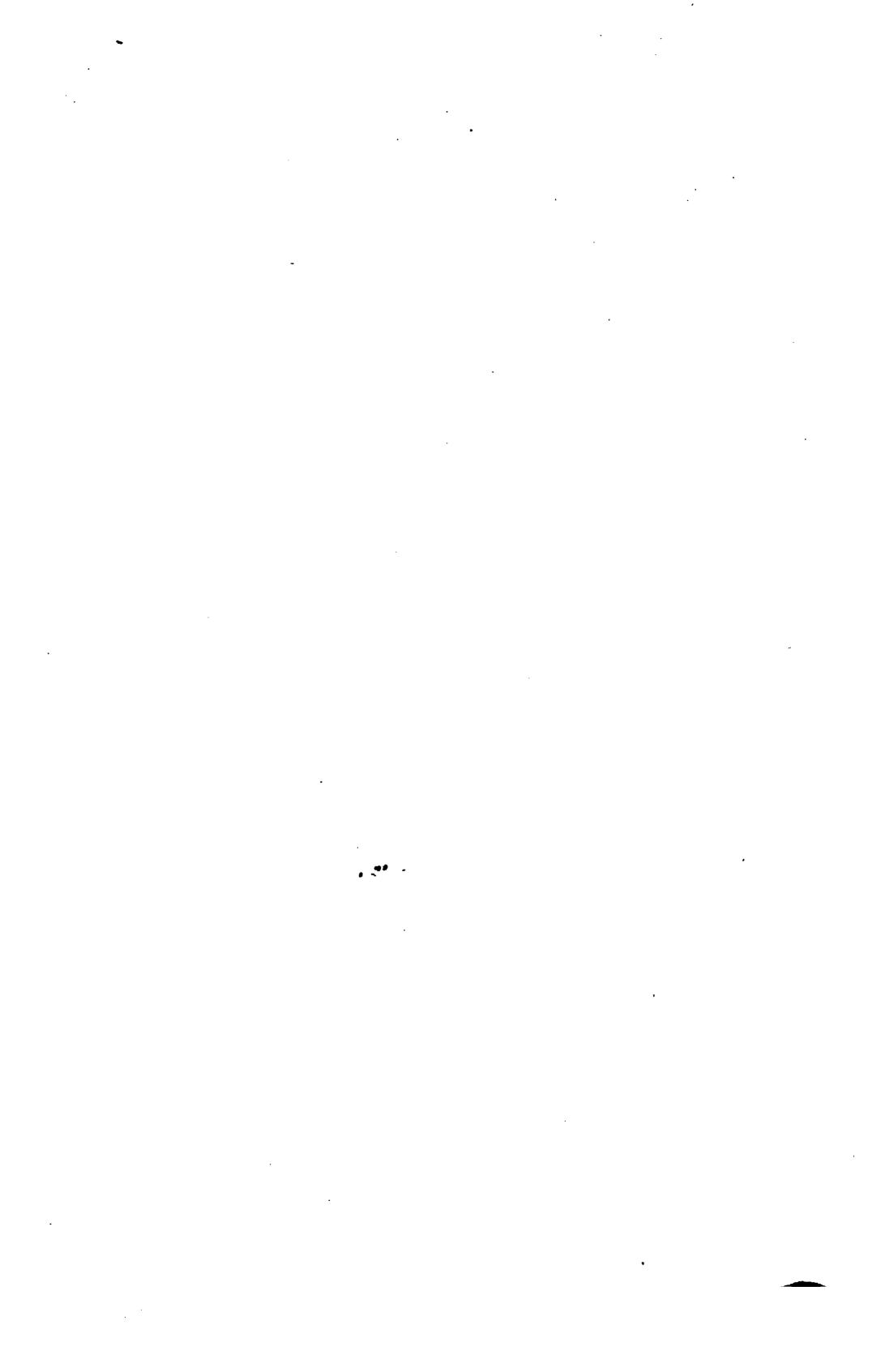

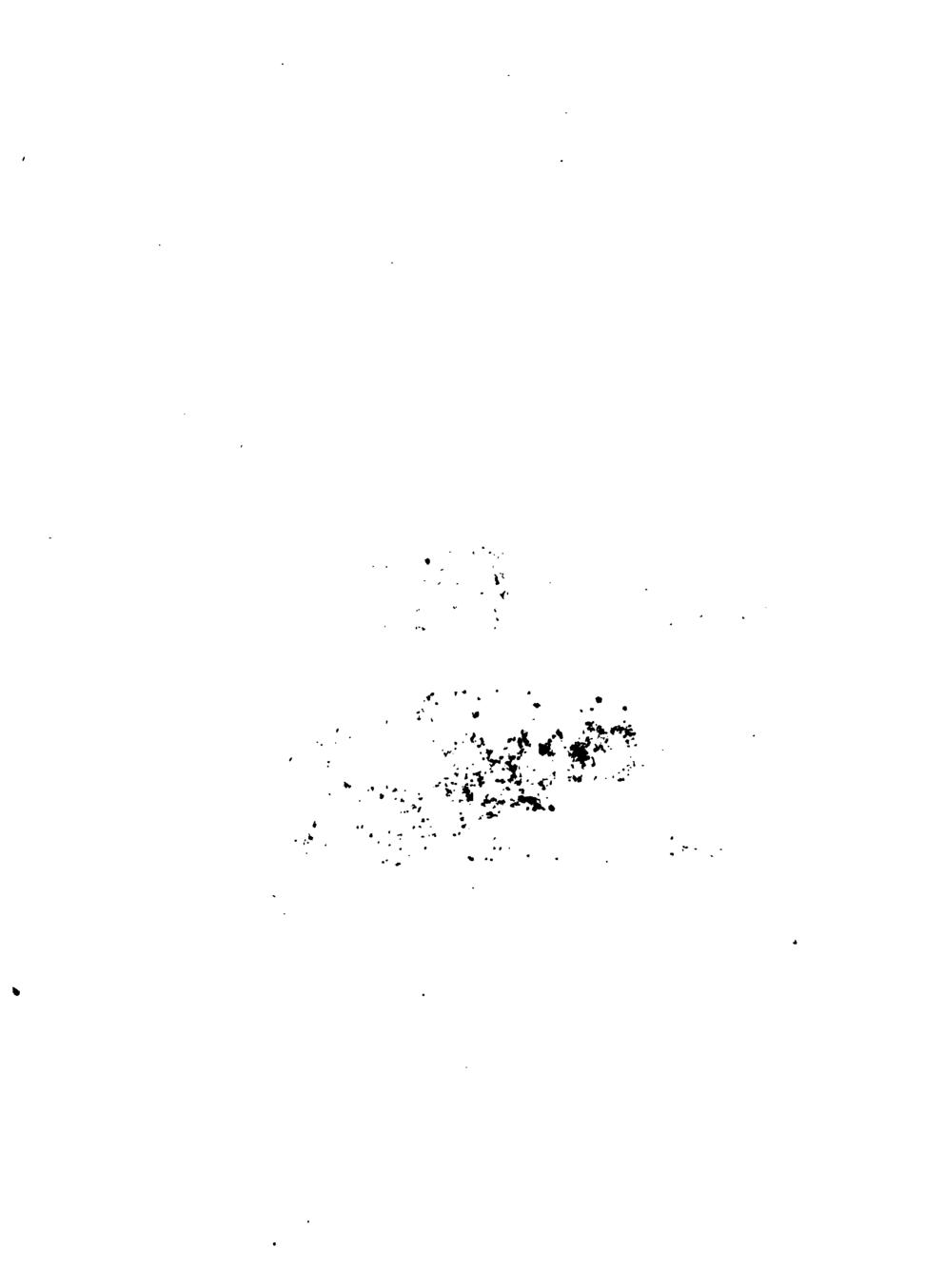

·

могиз Wагазин 14 15-р:



1-50

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BERROWER FROM OVERDUE FEES.

UDX